

# THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA



ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

DK188.6 .F3 A3





nc DK 188,6 "c" .F3 A3

### ВОСПОМИНАНІЯ

### . АНДРЕЯ МИХАИЛОВИЧА

## ФАДЪЕВА.



1790—1867 гг.

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.



#### ОДЕССА.

Тип. Высочайше утвержд. Южно-Русскаго Общества Печатнаго Дела (Пумвинская ул., соб. домъ № 20).

Дозволено цензурою. Одесса, 28 февраля 1897 г.



Андрей Михаиловичъ Фадъевъ.



### Часть I.



### ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАМЪТКА.

Воспоминанія Андрея Михаиловича Фадѣева, были напечатаны въ историческомъ журналѣ «Русскій Архивъ» 1891 года. Они обратили на себя вниманіе и возбудили къ себѣ интересъ какъ общества, такъ и прессы. Въ продолженіе всего 1891 года печатанія «Воспоминаній» постоянно сообщались семейству А. М. Фадѣева письменныя и личныя заявленія съ выраженіями особеннаго сочувствія и одобренія къ нимъ. Журналы и газеты отзывались о нихъ не менѣе благопріятно и, перепечатывая на своихъ страницахъ многія извлеченія, свидѣтельствовали о занимательности и достоинствахъ этого правдиваго, живаго изложенія воспоминаній изъ своей жизни умнаго, наблюдательнаго, высоко честнаго труженика и дѣятеля на всѣхъ поприщахъ своей полезной жизни.

Въ «Русскомъ Архивѣ» «Воспоминанія А. М. Фадѣева» были напечатаны съ нѣкоторыми сокращеніями и пропусками, нарушившими общую гармонію повѣствованія. Въ нынѣшнемъ, весьма ограниченномъ отдѣльномъ изданіи, они помѣщены во всей своей полнотѣ, съ прибавленіемъ многихъ примѣчаній, поясненій и письменныхъ документовъ для пополненія и подтвержденія текста.





### НЪСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХЪ СЛОВЪ.

Андрей Михаиловичъ Фадбевъ принадлежалъ къ русской дворянской семьь, для которой, по преданію, военная служба считалась какъ бы обязательной. Прадъдз его, Петръ Михаиловичь Фадъевъ, убить въ чинъ капитана въ битвъ подъ Полтавой. Дидо его, Илья Петровича, въ половинъ прошлаго столътія умеръ полковникомъ отъ ранъ, полученныхъ въ Турецкой войнъ, въ концъ царствованія Анны Іоановны. Отець, Михаиль Ильичь, служиль въ Псковскомъ драгунскомъ полку\*). Одинъ изъ братьевъ убитъ въ Отечественную войну 1812 года. Только Андрей Михаиловичь составиль исключеніе изъ общаго правила. Зачисленный въ гражданскую службу одиннадцатилътнимъ мальчикомъ, по обычаю тогдащняго времени, при своемъ отцъ, онъ впослъдствіи проходиль разнообразныя должности. Въ 17 лътъ былъ уже титулярнымъ совътникомъ. Служить ему пришлось въ разныхъ городахъ. Такъ, отъ 1817 года по 1834-й, онъ былъ управляющимъ конторой иностранныхъ поселенцевъ и жиль въ Екатеринославъ; потомъ переведенъ членомъ Комитета иностранныхъ поседенцевъ южнаго края Россіи — въ Одессу. Вскоръ затъмъ назначенъ въ Астрахань главнымъ попечителемъ кочующихъ народовъ, откуда переведенъ въ Саратовъ управляющимъ Палатою государственныхъ имуществъ и тамъ же назначенъ губернаторомъ. Пробывъ семь лътъ на этомъ посту, здоровье Андрея Михаиловича, сильно пострадавшее отъ чрезмърныхъ трудовъ и заботь, сопряженныхъ въ то время съ этою должностію, и оть несправедливыхъ придирокъ желчнаго министра Перовскаго. — заставило его выйти въ отставку; но чрезъ нъсколько дней по полученіи

<sup>\*)</sup> Впоследствии перешель въ гражданскую службу.

ея А. М. быль приглашень намѣстникомъ кавказскимъ графомъ М. С. Воронцовымъ, хорошо знавшимъ и цѣнившимъ его, поступить на службу въ его управленіе. Андрей Михапловичъ былъ назначень членомъ Совѣта главнаго управленія и управляющимъ экспедиціею государственныхъ имуществъ Закавказскаго края. На этомъ послѣднемъ своемъ посту онъ оставался съ 1846 года до конца жизни, т. е. 1867 года.

Гдь ни служиль Андрей Михапловичь Фадьевь, куда служба его ни заносила, вездѣ онъ оставилъ по себъ свътдую, признательную память. Въ колоніяхъ иностранныхъ поселенцевъ Новороссійскаго края и Таврической губерніц; въ Астраханскихъ степяхъ. между дикими племенами кочующихъ калмыковъ; въ Саратовской губерній, тогда еще не разділенной и вмізщавшей въ себі народонаселеніе, по количеству равное цілому Баварскому королевству; въ Закавказскомъ краб, среди переселенцевъ русскихъ и инородныхъ. — многіе годы и десятки лѣтъ, имя Андрея Михаиловича Фадъева не произносилось иначе, какъ съ глубокою благодарностію и любовію за его высокую справедливость, за строгую внимательность къ ихъ нуждамъ, за посильныя старанія объ ихъ пользѣ и благосостояніи и за безукоризненную честность и безкорыстіе, довольно ръдкія въ то время. Даже теперь, когда второе и третье покольніе смынило тыхь людей, которые лично пользовались благотворнымъ вліяніемъ Андрея Михапловича, внуки и правнуки ихъ, во множествъ семей разнородныхъ племенъ и языковъ, съ задушевнымъ чувствомъ признательности и уваженія передають разсказы о добромь начальникъ, благодътелъ ихъ отцовъ и дъдовъ,





"Записки каждаго частнаго лица о томъ, что случилось видёть, "слышать, или чего быть свидётелемъ въ жизии, какъ бы оно ни "было мало значуще въ свётё, всегда могуть быть интересны для "будущихъ временъ, касательно правовъ того вёка, людей, образа "жизни, обычаевъ и происшествій. По этимъ происшествіямъ, какъ "бы неудовлетворительно они ни были разсказаны, какъ бы ни искус"но они ни были подобраны авторомъ записокъ, все-таки знакомишь"ся съ правами того вёка, съ темъ, что и какъ дълалось на бёломъ
"свётё" \*).

#### мои воспоминанія.

**==** 

Я родился 31-го декабря 1789 года, въ городѣ Ямбургѣ Петербургской губерніи, гдѣ тогда квартироваль полкъ, въ коемъ служиль отецъ мой. Поступивъ въ военную службу, еще въ 1762 г. въ Псковской драгунскій полкъ, отецъ мой служиль въ немъ во все время своей военной службы, тридцать два года, до 1794 года. Считался хорошимъ офицеромъ, и вышелъ въ отставку въ чинѣ маіора, по притязаніямъ извѣстнаго въ свое время строптивымъ характеромъ полковаго командира, графа Димитрія Александровича Толстого. Въ 1795 г. онъ вступилъ въ гражданскую службу по вѣдомству путей сообщенія, что тогда называлось Управленіемъ водяныхъ коммуникацій, и продолжаль ее въ ней въ различныхъ должностяхъ; былъ начальникомъ Боровецкихъ и Волховскихъ пороговъ, а потомъ въ Минской губерніи, директоромъ на каналѣ Огинскомъ, до 1816 г., когда вышелъ въ отставку въ чинѣ статскаго совѣтника. Умеръ въ 1824 году.

<sup>\*) &</sup>quot;Русскій Въстникъ" 1859 г. "Записки Энгельгарта" и "Современникъ" 1860 г. "Прадъдовскіе нравы".

Мать моя была родомъ изъ Лифляндіи, урожденная фонъ-Краузе, побрая п попечительная о дітяхъ женщина и истинная христіанка. У моего отца было восемь сыновей и двѣ дочери. Двое старшихъ изъ сыновей. Иванъ и Александръ, воспитывались въ сухопутномъ корпусъ, что нынъ кадетскій, четверо, Павель, Константинь, Петръ и Михаиль, въ тогдашнемъ артиллерійскомъ, что нынъ 2-й. Замъчательно, что всъ послъдніе четыре брата опредълены въ корпусъ въ одно время. Отецъ мой, по выходъ изъ военной службы, затрудняясь какъ ихъ воспитывать и не имъя никакой протекціи, обратился къ правителю канцеляріи князя Зубова (тогда всесильнаго фаворита), Овечкину, котораго вовсе не зналь. Овечкинъ убъдясь въ дъйствительности затруднительнаго положенія моего отца, выпросиль у князя приказаніе принять ихъ всѣхъ одновременно. Седьмой сынъ—я, а восьмой—Николай, умершій въ дітствь. Изъ всёхъ братьевъ моихъ, одинъ, болье всёхъ мною любимый, Павель, служиль съ успѣхомь, быль артиллерійскимъ генералъ-лейтенантомъ и умеръ въ Петербургъ въ 1855 году. Сестра Екатерина, бывшая въ замужествъ за инженернымъ полковникомъ Сливицкимъ, и братья—Иванъ, Александръ, Петръ и Миханлъ, померли гораздо раньше. Послъдній, служившій въ Павдовскомь гренадерскомъ полку довольно удачно, убить въ Отечественную войну. Теперь (1859 годъ) въ живыхъ остались только я, брать Константинъ, проживающій въ отставкѣ въ Минской губернін, и сестра Марія, вдова, бывшая замужемъ за чиновникомъ Едаловымъ.

Изъ всёхъ братьевъ я одинъ только не воспитывался ни въ какомъ учебномъ заведенія; по особенной привязанности ко мнё, родители не хотёли никакъ разлучиться со мною, а я еще болёе, вовсе не желалъ оставить родительскій домъ. Но вслёдствіе того, при малыхъ средствахъ, особенно въ то время, къ домашнему воспитанію, оно было весьма недостаточно, или, лучше сказать, не было почти никакого. Нёмецкому языку выучила меня мать, а для французскаго при мнё находился нёсколько лётъ учитель, старикъ французъ Виртманъ, бывшій нёкогда камердинеромъ у знаменитаго польскаго князя Радзивила, въ Иссвижё. Этотъ французъ былъ полезенъ мнё только тёмъ, что, не зная по-русски, болталъ со мною постоянно по-французски и заставлялъ меня, такимъ образомъ, волею-неволею, практиковаться въ французскомъ

языкъ, разумъется, вкривь и вкось. Гораздо правильнъе я этому научился у бывшаго помощника отца моего, чиновника Макарова, знавшаго хорошо французскій языкъ. Къ счастію, я, при хорошей памяти, имълъ съ дътства большую наклонность къ чтенію, интересовался бесъдою съ людьми, имъвшими нъкоторыя познанія, съ коими мнъ случалось встръчаться, и почти все мое тогдашнее образованіе пріобръть наиболье этими двумя средствами.

Отецъ мой, по выходъ изъ военной службы въ отставку въ 1794 г., жилъ годъ въ Петербургъ, для пріисканія должности въ гражданской службъ. Съ этого времени начинаются мои воспоминанія. Помню я, какъ братъ мой Михаилъ, бывшій годомъ старше меня, едва не застрѣлилъ меня изъ пистолета, когда мы играли въ каретномъ сараъ. Онъ вынулъ изъ каретнаго чехла пистолетъ, который человѣкъ забылъ разрядить, и, не думая что онъ заряженъ, спустилъ курокъ, и пуля пролетѣла такъ близко отъ моей головы, что почти коснулась виска.

Въ 1795 году, отецъ мой, по рекомендаціи бывшаго когда-то его полковаго командира, Ивана Федоровича Мамонова, тогдашнему главному начальнику водяныхъ коммуникацій, Николаю Петровичу Архарову, быль опредёлень начальникомь дистанціи между Вышнимъ Волочкомъ и Боровицкими порогами и имълъ пребываніе на Кошкинской пристани въ Тверской губерніи, въ пятидесяти верстахъ отъ Вышняго Волочка. Въ сосъдствъ находилось много помъщиковъ, но почти всъ столь же мало образованные, какъ описываеть Державинь, въ своихъ запискахъ дворянъ-помъщиковъ Тамбовской губерніи 18 стольтія. Изъ нихъ выдавались, какъ лучшіе еще: Хвостовъ, Ладыгинъ, Тыртовъ и Чоглоковъ, къ которымъ отецъ мой часто возилъ меня въ гости. Чоглоковъ, хотя и камергерь, быль такъ суевърень, что бъгаль отъ поповъ въ домахъ и на улицахъ, какъ отъ чумы. Но всѣ они были добрые люди и великіе хльбосолы. Помню также извъстіе о кончинъ Императрицы Екатерины, привезенное отцу моему помъщикомъ Тыртовымь, и сколько толковь и тревоги произвело это событіе.

Въ 1798 году, когда главнымъ директоромъ водяныхъ коммуникацій былъ назначенъ графъ Сиверсъ, то отца моего перевели на Волховскіе пороги съ назначеніемъ пребыванія на Гостинопольской пристани, выше пороговъ, въ тридцати верстахъ отъ Новой Ладоги. Здёсь я видёлъ этого графа, пріёзжавшаго обозрёвать

пороги и проектировать ихъ уничтожение. Помню его какъ теперь. высокаго, худощаваго, седаго старика, во фраке песочнаго цвета, съ голубою лентою по камзолу и зв'вздами, въ букляхъ и вм'ясто косы съ огромнымъ кошелькомъ на затылкъ. Это былъ замъчательный государственный человъкъ. Помню, я. какъ удивлялись всѣ въ то время терпѣнію, дѣятельности и той подробности, съ которою онъ во все входилъ. Но имълъ онъ большое пристрастіе къ своимъ соотечественникамъ нѣмцамъ и не скрывалъ своего мифнія, что всякій нфмецкій чиновникъ честифе русскаго. Ябыль тогда девятилътнимъ мальчикомъ, онъ спросилъ меня знаю ли я по-нѣмецки? И. получивъ отвѣтъ что знаю, очень нѣжно обласкалъ меня; этого оказалось довольно, чтобы ему понравиться. Другая его страсть состояла въ преобразованіяхъ и проектахъ всёхъ родовъ, что справедливо замътилъ и Державинъ въ своихъ запискахъ. Стремленіе дълать второй шагъ, прежде чымь сдылань первый, или, какъ выразился Жуковскій, перескакивать изъ понедёльника въ среду, не пройдя вторника, было, да кажется есть и теперь, слабостью многихъ нашихъ государственныхъ людей. Самые благонамъреннъйшіе изъ нихъ, начиная отъ Петра Великаго и даже до настоящаго времени, не постигали, или не хотъли постигнуть, какъ мало еще у насъ людей (особенно, какъ мало ихъ было въ прежнее время), способныхъ къ исполненію ихъ благихъ преднамъреній. Отъ того неудачи и неисполненіе, и извращеніе большей части таковыхъ предпріятій, при огромныхъ на то издержкахъ.

Графъ Сиверсъ, какъ выше сказано. имътъ пристрастіе къ своимъ соотечественникамъ. Составивъ огромные штаты своему новому управленію водяными сообщеніями, онъ учредиль вмѣсто одного чиновника при Волховскихъ порогахъ — четырехъ. Вся обязанность этого управленія заключалась въ наблюденіи, дабы прибрежные лоцмана не дѣлали притѣсненій судопромышленникамъ при проходѣ судовъ черезъ пороги. А притѣсненія состояли въ томъ, что лоцмана проводили черезъ пороги тѣхъ, кто имъ платилъ больше, не наблюдая, какъ слѣдовало. очереди по времени прибытія судопромышленниковъ. Четыре чиновника значились: директоръ съ тремя помощниками. Директоромъ Спверсъ назначиль нѣмца Свенсона, а отца моего опредѣлилъ къ нему первымъ помощникомъ. — кажется, единственно только потому, что Свенсонъ

быль нёмець, а отець мой — русскій. Блумь въ своихъ запискахь о графъ Сиверсъ (II томъ, отъ стр. 407 до 418) распространяется объ этомъ Свенсонъ, какъ о геніальномъ шлюзномъ мастеръ, но на этомъ мъстъ никакого техническаго искусства не требовалось; все діло состояло въ недопущеній лоцмановъ своевольничать, къ чему Свенсонъ не имъть никакой способности. Ему было уже болье семидесяти льть. Все занятие его состояло въ искусной разрисовкъ лакированныхъ ящиковъ, кои онъ разсылалъ въ подарокъ своимъ петербургскимъ патронамъ, а бумаги подписывалъ не читая того, что ему подавалъ писарь. Дъятельная его служба заключалась въ томъ, что три или четыре раза въ лъто, при проходъ каравановъ, онъ выходилъ изъ своей квартиры на берегъ, въ ситцевомъ халать и въ треугольной шляпь съ плюмажемъ. Въ этомъ нарядь онъ красовался, какъ павлинъ, и балагурилъ съ лоцманами, которые надъ нимъ подшучивали. Безпорядки и притъсненія судопромышленникамъ, при этомъ порядкъ вещей, не только не прекратились, но даже усугубились. Отецъ мой не могъ смотръть на это равнодушно, а Свенсонъ, вдобавокъ своей бездѣятельности, быль упрямъ и своенравенъ и никого не хотълъ слушать; а потому отецъ мой и просилъ графа Сиверса развести его съ нимъ. вслъдствіе чего отца и командировали для очистки Невскихъ пороговъ. При этомъ порученіи, онъ имѣлъ пребываніе на дворцовой мызѣ Пеллъ, находящейся на берегу Невы, тридцать верстъ выше Петербурга, куда и меня взяль съ собою. Эту мызу Императрица Екатерина основала при рожденіи великаго князя Александра Павловича; тогда же заложенъ великолъпный дворецъ, оставшійся недостроеннымъ, и находившійся уже въ развадинахъ. А пороги. по недостатку средствъ очистить ихъ на казенный счетъ, остадись неочищенными.

Когда очищеніе пороговъ рѣшили отложить, то графъ Сиверсъ, кажется, единственно для того, чтобы не сводить отца моего вновь съ Свенсеномъ, поручилъ ему устройство бичевника по рѣкѣ Волхову, отъ мѣста пороговъ вверхъ по рѣкѣ до Новгорода. Два лѣта я провелъ съ отцомъ въ разъѣздахъ по этой рѣкѣ; съ тѣхъ поръ у меня остались въ памяти всѣ красивыя и замѣчательныя мѣста по обоимъ берегамъ Волхова, въ коихъ мы квартировали по нѣскольку дней и недѣль, какъ то: Званка Державина, Сосницкая пристань, Грузино, и нѣкоторые монастыри.

Въ мартъ 1801 года послъдовала кончина Императора Павла. Обстоятельства, сопровождавшія ее. тотчасъ разгласились и сдълались извъстны даже между простымъ народомъ, но только съ разными прибавленіями и комментаріями.

Въ 1802 г. отецъ мой быль опредѣленъ директоромъ экономіи на Огинскій каналь въ Минской губерніи. Меня радовало продолжительное путешествіе при переѣздѣ туда. Сохранилось у меня въ памяти нѣсколько-дневное пребываніе наше въ Полоцкѣ. посѣщеніе тамъ іезуитскаго монастыря и его кабинетныхъ рѣдкостей; изъ нихъ, особенно заинтересовала меня картинная галлерея, которую показываль намъ услужливый іезуитъ.

Каналь Огинскій, основанный гетманомь этого имени. еще во время существованія Польши, соединяль дифировскую систему водъ съ Нъманомъ, и считался потому соединяющимъ Балтійское море съ Чернымъ. Но принесъ да и теперь, кажется приноситъ мало пользы, главивище оттого, что для сбереженія издержекь строили кое-какъ, отпускали деньги несвоевременно, а со стороны мъстныхъ и главныхъ начальниковъ (какъ и впослъдствіи. такъ и теперь) преобладали злоупотребленія и превладычествовало шарлатанство. Строилось все для показу, безъ заботы о прочности. Отець мой съ семействомъ жиль при самомъ этомъ каналь, въ имъніи же Огинскаго. Минской губерній Пинскаго увзда. въ мъстечкъ Телеханахъ. Тамъ еще существовали огромныя постройки покойнаго гетмана, прівзжавшаго туда часто охотиться: въ нихъ то и помѣщались всѣ чиновники. принадлежавшіе къ управленію надъ каналомъ. Впрочемъ, мъстоположение и окрестности незавидныя: онъ состояли, во всъ стороны, изъ болоть, озеръ и льсовъ. нъкогда огромныхъ, но уже и тогда, отъ безпорядочнаго управленія, сильно опустошенныхъ. Однако дикихъ звірей всякаго рода водилось еще много.

Мить едва минуло двънадцать лътъ, когда меня уже зачислили на службу. Тогда такое опредъление не было сопряжено ни съ какими формальностями, или, по крайней мъръ, ихъ обходили безъ всякаго опасения. Не требовалось ни метрическихъ выписокъ о рождени, ни свидътельствъ о происхождении и никакихъ атестатовъ объ обучении. Меня опредълили подъ начальство отца моего сперва какимъ то смотрительскимъ помощникомъ, потомъ бухгал-

теромъ, письмоводителемъ и, наконецъ, чиновникомъ мастерской бригады 17-го округа путей сообщенія. Дѣлъ у меня было по всѣмъ этимъ должностямъ очень мало и, главнымъ образомъ, я занимался чтеніемъ и письмоводствомъ подъ диктовку отца моего, который, во все время служебнаго прохожденія моего по этимъ должностямъ, до выхода моего изъ службы по части путей сообщенія, былъ и моимъ начальникомъ. Общество мое состояло, кромѣ семейнаго круга, изъ чиновниковъ и сосѣднихъ помѣщиковъ, отъ коихъ ничему доброму научиться не могъ. Впрочемъ, между ними находилось нѣсколько порядочныхъ людей, примѣру и вліянію которыхъ я былъ обязанъ тѣмъ, что не сдѣлался негодяемъ.

Служебныя дъла занимали меня не много, а потому я проводиль время, большею частью, въ чтеніи книгь, и съ жадностью читаль все, что мнѣ попадалось подъ руку. Случайно имѣль я книги хорошія изъ библіотеки служившаго въ то время членомъ управленія надъ каналомъ, Степана Ивановича Лесовскаго, незаконнаго сына князя Н. В. Репнина; онъ служиль тамъ единственно для устройства своего имънія близь самыхъ Телеханъ, выдёленнаго изъ конфискованнаго имёнія гетмана Огинскаго, которое было пожаловано князю Репнину, вмѣстѣ съ шестью тысячами душъ крестьянъ; изъ нихъ четыреста душъ Репнинъ подариль Лесовскому. Ему досталась и большая часть библіотеки покойнаго князя, состоявшей изъ избранныхъ французскихъ книгъ. Тамъ я чигалъ и «Histoire de Cathérine II par Castera», и этотъ экземпляръ особенно заинтересовалъ меня тъмъ, что въ немъ на пробълахъ книги были сдъланы отмътки карандашемъ рукою князя о томъ, что въ немъ сказано справедливо и что солгано. Лесовскій быль впосл'єдствіи курскимь губернаторомь, а потомь окружнымь жандармскимь генераломь, кажется, въ Москвъ.

Считаю не лишнимъ упомянуть, что въ концѣ 1802 года много ходило толковъ о совершившемся тогда преобразованіи въ государственномъ управленіи учрежденіемъ восьми министерствъ, которое тогда сильно критиковали. По этому случаю даже сочинили стихи подъ названіемъ: «Игра вз бостонз»—игра, сдѣлавшаяся въ то время въ Россіи всеобщею. Стихи не отличались краснорѣчіемъ и теперь уже, вѣроятно, вовсе забыты; но чтобы показать, какъ тогда оцѣнивали вновь назначенное министерство, помѣщу ихъ здѣсь.

#### БОСТОНЪ.

Игра бостонъ открылась снова, Ее совъть апробоваль. Въ Москву сослали Беклешова 1) За то, что ею призиралъ. А Воронцовъ, 2) король бубновой, Доволенъ сей премъной новой, Сталъ Чарторыжскому 3) подъ масть. Товарищъ сей не помогаетъ: Онъ въчно на свои играетъ; Топить — его охота, страсть.

\* \*

Grand souverain 4) въ рукахъ имѣя, Весь Кочубей 5) объемлетъ свѣтъ, Но разыграть же не умѣя, Поставить можетъ онъ la bête. Не кстати козыря подложитъ, Ренонсъ онъ также сдѣлать можетъ, И станетъ масти проводить. Съ нимъ, правда, Строгановъ 6) играетъ, Но козырей сей графъ не знаетъ, Съ чего не знаетъ подходить.

\* \*

Бостона правила изв'єстны! Державинъ <sup>7</sup>), самъ ты написалъ, И сколь въ игрѣ должны быть честны, Стихами, прозою сказалъ. Но карты въ руки,— и забылся; Ремизы ставить ты пустился, Чужія фишки подбирать. И доказалъ тѣмъ очень ясно, Что можно говорить прекрасно, Но трудно дѣломъ исполнять.

\* \*

<sup>1)</sup> Бывшій генераль-прокуроръ.

<sup>2)</sup> Министръ иностранныхъ дёлъ.

<sup>3)</sup> Товарищъ его.

<sup>4)</sup> Такъ называлась тогда въ бостонъ игра на тринадцать въ козыряхъ.

<sup>5)</sup> Министръ внутреннихъ дёлъ.

<sup>6)</sup> Его товарищъ.

<sup>7)</sup> Министръ юстиціи.

Трощинскій в), взявшись за удѣлы, Къ себѣ всѣ фишки подхватилъ; Когда бъ не женщины-пострѣлы, Игрокъ большихъ онъ былъ бы силъ. Но люди созданы всѣ слабы! Имъ овладѣли дѣвки, бабы Тащатъ все у него изъ рукъ. Безъ нихъ онъ могъ бы безъ лабету На пользу цѣлому быть свѣту, Но что жъ,— кто бабушкѣ не внукъ!

\* \*

Румянцевъ <sup>9</sup>) носится съ мизеромъ, Хотя за все двойной платежъ; И хочетъ собственнымъ примъромъ Въ рублъ ходить заставить грошъ. Давно по свъту слухъ промчался, Что женщинъ онъ всегда боялся, И потому относитъ дамъ. Игру онъ худо разумъетъ, И карты лишь въ рукахъ имъетъ, Играть велитъ секретарямъ.

\* \*

А ты, холопъ виновой масти, Вязмитиновъ 10)! Какой судьбой, Забывши прежнія напасти, Ты этой занялся игрой? Ты человѣкъ, сударь, не бойкій, Знавали мы тебя и двойкой, Теперь, сударь, фигура ты! Но не дивимся мы ни мало: Всегда то будетъ и бывало, Что въ гору лѣзутъ и кроты.

Сатира на Вязмитинова совсёмъ несправедлива. Правда, что онъ происходилъ не изъ бояръ, а былъ сынъ бёднаго курскаго дворянина, но, несомнённо, былъ человёкъ правдивый, честный и отмённо усердный по службъ. Доказательствомъ тому служитъ,

<sup>8)</sup> Министръ удёловъ и главный директоръ почтъ.

<sup>\*)</sup> Министръ коммерціи.

<sup>10)</sup> Военный министръ.

что онъ безъ всякихъ происковъ и протекцій достигъ высшихъ государственныхъ должностей и былъ, по своему времени, очень хорошій военный министръ. Въ этомъ отдаваль ему справедливость и Аракчеевъ, котораго нельзя упрекнуть въ щедрости на похвалы. Впрочемъ, дабы дать понятіе, какъ тогда и серьезные люди оценивали личности, занявшія званія министровь, привожу выписку узъ письма 1802 г. одного значительнаго админи-«стративнаго лица. «Изъ нашихъ новыхъ столбовъ мы только «на двухъ опираемся (кажется, здёсь подразумѣвались Ворон-«цовъ и Кочубей), прочіе или худо построены, или недоложены. «Еще хуже,— есть нъкоторые безобразны. Судите, какая польза «цёлому зданію! Противно смотрёть, и не хотелось бы ихъ ви-«дъть, но они, какъ на зло, всегда первые въ глазахъ. Часто «смѣюсь симъ карикатурамъ, но иногда бѣшенство беретъ, когда «видишь какъ они искажають все строеніе. Говорять, что скоро «министромъ будетъ Мордвиновъ; дай только Богъ, чтобы опыты «его исправили: онъ больно затъйливъ».

Въ продолжение десятилътней службы моей въ вышесказанныхъ должностяхъ, меня посылали три раза въ Петербургъ подъ разными служебными предлогами, гдв я и проживаль по нъскольку мъсяцевъ. Тамъ мнъ представлялись случан видъть всю Императорскую фамилію и всѣ знаменитости того времени. какъ напримъръ: посланника Наполеона, Коленкура, графа Деместра, канцлера графа Воронцова, графа Николая Петровича Румянцева и проч. Ознакомился я съ своимъ высшимъ служебнымъ міромъ и быль дружески принять тогдашними членами департамента коммуникацій. Одинъ изъ нихъ. Герардъ, особенно благоволиль къ отцу моему, и потому я неоднократно у него объдаль. Семейство Герарда было замъчательное. Оно состояло, во-первыхъ, изъ главы семьи. самого Герарда. 86-ти лътняго старика, тайнаго совътника и члена департамента водяныхъ коммуникацій. Онъ считался искуснымъ гидравликомъ, и лучшія по этой части сооруженія, въ царствованіе Императрицы Екатерины И-й, исполнены по его начертаніямь и руководству- изъ ияти его сыновей, изъ коихъ четыре были уже генералами, и двухъ дочерей, также генеральшъ, именно, г-ж<mark>и</mark> Германъ и Мейдеръ. Всф они жили въ одномъ домф. всф дфлали складчину на домашніе расходы и жили одной семьей. На нихъ указывали въ Петербургъ, какъ на примъръ родственнаго согласія и любви.

Тогда же я ознакомился ближе и съ литературою французскою, воспользовавшись случаемъ къ чтенію полезныхъ книгъ, по руководству нѣкоторыхъ добрыхъ знакомыхъ.

Такимъ образомъ я провелъ мое юношество и молодые годы до двадцати двухъ лътъ, т. е до 1812 года.

Еще въ 1811 году и особенно въ началѣ 1812 начали носиться слухи о предстоящей политической бурѣ. Непрестанное передвиженіе войскъ, говоръ, съ трудомъ скрываемое нетерпѣніе между поляками и разныя другія событія явно предвѣщали бурю.

Надобно сказать, что наше мъстопребывание, мъстечко Телеханы, расположено въ сторонъ отъ большихъ дорогъ и въ разстояніи оть города Слонима (Гродненской губерніи) всего на двѣнадцать миль (84 версты). Въ этомъ городъ находилось пребывание окружнаго начальника VI округа путей сообщенія, генерала Фалькони, къ завъдыванію коего принадлежаль Огинскій каналь, а также въ Слонимъ была переведена въ то время корпусная квартира и потомъ штабъ 2-й арміи. Начальникомъ артиллеріи этой арміи быль генераль-лейтенанть баронь Левенштернь, а старшимъ адъютантомъ при немъ и, можно сказать, его правою рукою - братъ мой Павель. По этой связи, баронь Левенштернь находился въ дружескихъ отношеніяхъ съ моимъ отцомъ и, предвидя продолжительную войну, на случай если бы театръ войны открылся внъ Россіи, ръшился помъстить семейство свое, состоящее изъ жены и двухъ дътей, подъ покровительство отца моего въ Телеханахъ, гдъ просторнаго помъщенія въ опустьлыхъ строеніяхъ гетмана Огинскаго было много. Левенштернъ часто изъ Слонима навъщалъ семейство свое и проживаль у нась по нёскольку дней.

При первомъ извъстіи о вступленіи непріятеля въ наши границы, въ началь іюня, такъ какъ Левенштернъ уже зналь, что наши арміи будуть отступать, онъ прівхаль въ Телеханы, чтобы взять съ собою семейство свое и отправить его во внутрь Россіи. Разсказывая о положеніи дъла отцу моему, онъ, въ то же время, сталь его убъждать, чтобы онъ, забравъ всёхъ чиновниковъ и команду (состоявшую слишкомъ изъ 100 человъкъ) и все изъ казеннаго и своего имущества, что только можно забрать, отправился-бы на казенныхъ баркахъ въ Кіевъ. Отецъ мой быль строгій блюститель дисциплины и не постигаль, какъ онъ можеть это сдълать,

не имбя на то ни отъ кого никакого повелбнія, и какъ возможно. чтобы начальство позабыло само сдёлать о томъ распоряжение. Не взирая на веб доводы Левенштерна, что теперь не то время. чтобы соблюдать регламентаціи, что главному начальству теперь не до того, чтобы заботиться о спасеніи горсти чиновниковь, солдать и нъсколько тысячъ имущества казеннаго и частнаго, а что дъло идеть о снасеніи отечества, и что каждый должень думать самь о себъ. — Отецъ мой не согласился послъдовать его совъту, но ръшился однако же послать меня съ отъбзжавшимъ въ тотъ же день Левенштерномъ обратно въ Слонимъ, для испрошенія приказанія отъ окружнаго генерала. — что ему дълать. Прівхавъ съ Левенштерномъ на другой день въ Слонимъ, я нашелъ тамъ ужаснъйшую суматоху: часть штаба 2-ой армін уже выступила по направленію отступленія, остальная часть должна была очистить городь того же дня. А генераль Фалькони, къ коему меня послади, какъ только услыхаль о приближеніи непріятеля, то немедленно съ своимъ семействомъ удралъ по дорогъ въ Россію, неизвъстно куда, не спросясь ни у кого. Можетъ статься, что русскаго генерала отдали бы за это подъ судъ; но Фалькони быль землякъ генерала де-Воланта. бывшаго тогда правою рукою у главнаго директора путей сообщенія принца Ольденбургскаго, и потому, по окончаніи кампаніи. предусмотрительность въ спасеніи якобы команды и казеннаго имущества, получилъ Владиміра на шею.

При такихъ обстоятельствахъ, Левенштернъ далъ мнѣ слѣдующій совѣтъ: какъ можно скорѣе отправиться обратно и передать отцу моему чтобы онъ, не теряя ни минуты, отправилъ нарочнаго къ главнокомандующему 2-ою арміею князю Багратіону (уже выѣхавшему изъ Слонима) по прямой дорогѣ въ Несвижъ за приказаніями: что ему дѣлать? Пбо, за отступленіемъ арміи по этому направленію, мѣстность Огинскаго канала уже находилась въ районѣ непріятельскаго занятія. Я немедленно собрался въ путь, но затрудненіе состояло въ томъ, на чемъ мнѣ ѣхать и какъ добраться. Почтовыя лошади на всѣхъ станціяхъ, находившихся на пути ретирады, забирались арміей, вольныхъ же, ни за какія деньги нельзя было нанять. Я рѣшился до мѣстечка Жировичи, въ десяти верстахъ отъ Слонима (гдѣ уніатскій монастырь знаменитаго образа Божіей Матери), идти пѣшкомъ. Къ счастью еще, что и русская и непріятельская арміи, слѣдуя по извѣстному направленію, двига-

лись, какъ бы огненная лава, по большому тракту, не прикасаясь къ побочнымъ мъстностямъ болье какъ за версту или за двъ, такъ что далъе жители часто не знали о происходившемъ у нихъ вблизи въ моменть событія. Добравшись до Жировичь, я нашель еврея, который отвезь меня въ Телеханы. Отецъ мой ръшился последовать совету Левенштерна и, отправивь офицера за разръщениемъ къ князю Багратіону въ Несвижъ, распорядился тотчась же о нагрузкъ на баржи и на лодки казеннаго имущества и команды. Вскоръ полученный отвъть оть кн. Багратіона содержаль предписаніе: забравь чиновниковь, команду и все, что можно отъ казеннаго имущества спасти, отправиться немедленно водою внизъ до города Мозыря и тамъ получить отъ начальника резервныхъ войскъ генерала Запольскаго, приказаніе: оставаться тамъ, или продолжать путь далъе, и куда именно. При всеобщемъ стремленій всёхъ русскихъ избёжать непріятельскаго илёна, мы собрались съ неимовърной скоростью. Къ счастью, мъстные жители нисколько тому не препятствовали, сами не зная навърное, что все это значить. Черезь нёсколько дней мы достигли города Мозыря, гдъ командовалъ генералъ Запольскій. Маленькій городокъ Мозырь быль переполненъ мелкими отрядами разныхъ ретировавшихся командъ и чиновниковъ, и потому Запольскій, нъсколько дней спустя, отправиль насъ въ Кіевъ. Онъ предлагаль мнѣ поступить къ нему въ адъютанты; сначала это предложение мнъ понравилось, но узнавъ, что Запольскій почти постоянно пьянъ, я отказался отъ него. Погода стояла хорошая, и наше медленное путешествіе могло бы назваться даже пріятнымь, если бы не отравляла мысль о причинъ его. По пути, на ночлегахъ, насъ принимали береговые жители и пом'ящики очень гостепріимно. Помню радушные пріемы Брозина, Гольста и графини Хоткевичь въ мъстечкъ Черноболь. Это была почтенная восьмидесятилътняя старушка, мать княгини Любомирской, казненной въ Парижѣ во время революціи и изв'єстной тогда во Франціи подъ именемъ «la Belle Polonaise». Тамъ еще носились только темные, неопредъленные слухи о вступленіи непріятеля въ наши границы, и сынъ графини Хоткевичъ даже увърялъ насъ, что вся война окончится на перьяхъ.

Недъли черезъ три доъхали мы до Кіева. Военнаго губернатора графа Милорадовича ужъ не застали: онъ отправил-

ся въ Калугу формировать резервную армію. Главнымъ начальникомъ, за отсутствіемъ его, оставался коменданть генераль Массе. 80-льтній добрый старикъ, извъстный тьмъ, что до смерти своей (а жиль онь, кажется, около ста льть) слыль неисправимымъ волокитою и еще славился своимъ безсознательнымъ лганьемъ, въ чемъ почти равнялся съ знаменитымъ германцемъ барономъ Мюнхгаузеномъ. Массе, вдвоемъ съ жившею въ Кіевъ. такихъ же лътъ какъ и онъ, генеральшею Репнинскою, потъщали Кіевъ своими забавными разсказами. Вотъ два маленькихъ образчика: Массе разсказываль, что когда онь состояль при Императриць Едисаветъ Петровнъ бомбардирскимъ капраломъ, то въ его капральствъ служилъ бомбардиръ, большой силачъ и пьяница, который одинь разъ снесь на плечахъ въ кабакъ и пропиль двѣ пушки. А Репнинская разсказывала, что она видъла двухъ близнецовъ. сросшихся спинами и благополучно выросшихъ такимъ образомъ; когда же они достигли совершеннолътняго возраста, то мальчикъ пошель въ военную службу, а дъвочка въ монастырь. Замъчательнъе всего то, что они сердились, если кто не върилъ ихъ разсказамъ. Каждый день они между собой ссорились и каждый день мирились.

Кіевъ, еще болѣе чѣмъ Мозырь, былъ переполненъ разными частями войскъ и разнымь чиновничествомъ, уходившимъ отъ непріятеля. Свободныхъ квартиръ рѣшительно не находилось, тѣмъ болѣе что только за годъ передъ тѣмъ, большая и лучшая часть Кіева выгорѣла. Поэтому, насъ, послѣ двухъ-мѣсячнаго пребыванія въ Кіевѣ, отправили на квартированіе внизъ по Днѣпру въ мѣстечко Ржищево, находящееся въ семидесяти верстахъ отъ Кіева. Это мѣстечко, принадлежавшее тогда графинѣ Дзялынской, расположено на берегу Днѣпра, въ хорошемъ мѣстоположеніи, и тамъ мы нашли спокойное и удобное пребываніе на время нашей эмиграціи.

Въ Ржищевъ я познакомился съ княжной Еленой Павловной Долгорукой, моей будущей женою. Она жила тамъ у бабушки своей, вдовы генералъ-лейтенанта Елены Ивановны де-Бандре-дю-Плесси. Здъсь надобно сказать о нихъ объихъ нъсколько подробнъе.

Бабушка ея, Елена Ивановна, урожденная Бриземанъ-Фонъ-Неттигъ, родомъ изъ Лифляндіи, была въ замужествѣ за генералълейтенантомъ Адольфомъ Францовичемъ де-Бандре-дю-Плесси. Онъ

быль по происхожденію французь; фамилія его сь титуломъ маркиза принадлежала къ старому французскому дворянству и раздълилась на двъ вътви: Бандре-дю-Плесси и Морне-дю-Плесси. Послёдняя до сихъ поръ существуеть во Франціи. Дёдь его, сдёлавшись гугенотомъ, вынужденный удалиться изъ своего отечества во время религіозныхъ гоненій, поселился въ Саксоніи, гдъ занималь важное служебное мъсто. Самъ Адольфъ Францовичъ въ ранней молодости служиль въ Саксоніи въ военной службів и, въ чинів капитана, по приглашенію изъ Россіи, перешель въ россійскую военную службу въ началъ царствованія Императрицы Екатерины ІІ. Участвоваль почти во всёхь войнахь ея царствованія, командоваль полкомь, а впоследствіи и корпусомь во время Крымской кампаніи; быль очень любимъ Суворовымъ, отъ котораго сохранились письма къ нему. Кромъ военной дъятеляности, онъ занимался и дипломатическими дёлами, которыя часто поручались ему, особенно въ Польшъ и Крыму. Онъ находился подъ особеннымъ покровительствомъ бывшаго канцлера графа Никиты Ивановича Панина; быль человъкъ умный и отлично образованный. Около 1790 года онъ по болъзни вышель въ отставку и поселился на жительство въ своемъ имѣніи (Могилевской губерніи) Низкахъ, конфискованномъ у польскаго помъщика Чудовскаго, и высочайше ему пожалованномъ, частью же и имъ самимъ прикупленномъ. Но, въроятно, по его незнанію законовъ и тогдашняго крючкотворства, при пріобр'єтеніи этого им'єнія вкрались какія нибудь упущенія въ формальностяхъ, потому что, по смерти де-Бандре въ 1793 году, бывшіе владъльцы имънія начали съ вдовою его самый беззаконный, несправедливый процесъ, основанный на подкупахъ и похищеніи документовъ, вслёдствіе коего въ 1796 году, она должна была оставить это имъніе и переселиться въ Кіевъ\*).

Покойные де-Бандре имъли всего одну дочь, Генріетту Адольфовну,— мать княжны Елены Павловны. Она выдана въ замужество въ 1787 году за бывшаго въ то время полковникомъ князя Павла Васильевича Долгорукаго. Замъчательная красотою своею, но нъсколько легкомысленнаго и своеобразнаго характера, она любила свъть, выъзды, что и послужило причиной несогласій ея

<sup>\*)</sup> Управляющій ея дёлами, бывшій адъютанть ея мужа, Ворочонокъ, подкупленный Чудовскими, передаль имъ всё документы и потомъ, испугавшись своей мощеннической сдёлки, отравился.

съ мужемъ, человъкомъ серьезнымъ, и послъ нъсколькихъ первыхъ льть супружества, продолжительной жизни съ нимъ въ рознь. Только за три года до своей смерти, она снова съ нимъ сощлась и умерла въ 1812 году. Отъ сего брака остались двѣ дочери. Старшая изъ нихъ, княжна Елена Павловна, родилась у нихъ 11 октября, 1789 года, въ дом'в родителей матери своей, въ то время какъ отецъ ея командовалъ Тверскимъ драгунскимъ полкомъ подъ Очаковымъ. Дъдъ и бабка горячо привязались къ внучкъ своей, не хотъли слышать о разлукъ съ нею, оставили ее у себя и никуда отъ себя не отпускали. У нихъ она выросла и воспитывалась. Когда умеръ дъдъ ея де-Бандре, ей было всего четыре года и, не смотря на малольтній возрасть, смерть эта глубоко потрясла ее и въ теченіе всей посл'ядующей жизни, спустя многія десятки лътъ, даже въ преклонныхъ годахъ, она не могла вспомнить о немъ безъ особеннаго чувства любви и умиленія. Взаимная привязанность бабушки и внучки, также была неограниченная. Все состояніе первой заключалось, послё потери имёнія, въ 30-ти тысячахъ рублей ассигнаціями и въ 500 рублей пенсіи, которую она получала до смерти своей отъ благодътельницы въ то время многихъ вдовъ и сиротъ. Императрицы Маріи Өеодоровны. Часть своего небольшого капитала Елена Ивановна де-Бандре употребила на перевздъ въ Кіевъ, на покупку дома, а потомъ на взятіе во владъніе аренды въ мъстечкъ Ржищевъ въ закладъ (по польски: въ заставу), состоявшей въ домѣ съ участкомъ земли и нѣсколькими крестьянами. Небогатыми своими средствами, она дала своей внучкъ наилучшее воспитание, въ соединении съ серьезнымъ, многостороннимъ образованіемъ. Родители заботились о ней мало, полагаясь на любовь и попеченія о ней ея бабки; они уже жили въ несогласіи между собою. Отецъ ея, вышедь въ отставку въ чинъ генералъ-мајора еще въ началъ царствованія Императора Павла, проживаль въ небольшомъ своемъ имѣніп въ Пензенской губерніи.

Черезъ нѣсколько лѣтъ по переѣздѣ Елены Ивановны де-Бандре въ Ржищевъ, помѣщица графиня Дзялынская выкупила заложенное ей имѣніе, но, по доброму расположенію и дружбѣ къ Еленѣ Ивановнѣ, предоставила ей по смерть жить въ мѣстечкѣ Ржищевѣ и пользоваться безвозмездно домомъ съ участкомъ земли.

Въ такомъ положении жили онъ въ Ржищевъ въ 1812 г.. когда я, прибывъ туда, познакомился съ генеральшей де-Бандре и внучкой ея княжной Еленой Павловной Долгорукой. Княжна была въ то время въ траурѣ по случаю смерти матери ея, княгини Тенріеты Адольфовны, въ 1812 году. Общая наша охота къ литературнымъ занятіямъ сблизила насъ. Мы вмѣстѣ читали, переводили и, наконецъ, искренно полюбили другъ друга. Я, по взаимному нашему согласію, сталь просить у бабки руки ея и, разумвется, вначаль встретиль со стороны бабушки довольно сильное сопротивленіе, потому что наша задушевная рѣшимость произошла безотчетно; никакія соображенія о нашей будущности, о средствахъ къ жизни намъ и въ голову не приходили. Маленькое состояніе бабки, давно уже завъщанное ею внучкъ, только доставало на скромное удовлетворение необходимыхъ нуждъ, и Елена Павловна, по деликатности своей, никогда не хотъла, пока бабушка жива, получать отъ нея помощь. Отецъ ея, князь Павелъ Васильевичь, тогда находился въ очень стъсненныхъ обстоятельствахъ по причинъ разстройства своего состоянія и, живя почти одною пенсіею, ничего не могъ удёлить ей. А я, съ моимъ небольшимъ жалованьемъ, при небогатомъ состояніи отца, жившаго единственно службою, которой должень быль содержать многочисленное семейство, тоже далеко не представляль обезпеченнаго положенія. Но любовь бабушки къ внучкъ, объявившей, что если она бракъ со мною не благословляеть, то она не станеть противиться воль ея, но уже ни за кого въ мірѣ никогда не выйдеть замужь, преодольла ея несогласіе. Этому помогла также родственница жены моей, жившая въ 30 верстахъ отъ Ржищева, помъщица Елисавета Михайловна Селецкая, рожденная княжна Долгорукая, родная сестра князя Ивана Михайловича Долгорукаго, извъстнаго въ свое время поэта. Она убъдила бабушку, что, при твердой ръшимости княжны Елены Павловны и при моихъ хорошихъ якобы качествахъ и способностяхь (я ей весьма понравился), сопротивляться нашему браку по причинъ одной бъдности, не совсъмъ благоразумно, предсказывая, что мы не пропадемъ. И Богъ оправдаль эту ея надежду. Къ Селецкой присоединились и нѣкоторые сосѣдніе польскіе помъщики, которые очень уважали и любили и генеральшу де-Бандре и Елену Павловну. Такимъ образомъ, съ благословеніемъ бабушки, князя Павла Васильевича и моихъ родителей, бракъ нашъ совершился въ домашней церкви Селецкой, въ имѣніи ея Коваляхъ, 9-го февраля 1813 года, и я водворился на общемъ жительствѣ въ домѣ бабушки. Во время женитьбы моей, все мое состояніе заключалось изо ста рублей въ карманѣ\*).

Между тъмъ, по изгнаніи непріятеля изъ предъловъ Россіи, въ началъ 1813 года, отцу моему, съ находившеюся при немъ командою, было приказано возвратиться на Огинскій каналь, а мнѣ, подъ какимъ-то служебнымъ предлогомъ дозволили оставаться до весны въ Ржищевъ, гдъ я и провелъ такимъ образомъ «la lune de miel». Въ маъ мъсяцъ, однако, и мнъ пришлось ъхать и, оставивъ жену мою съ бабушкой, я отправился туда-же.

На Огинскомъ каналѣ прожилъ я два мѣсяца съ моими родителями и братомъ Павломъ, который по причинѣ болѣзни находился тамъ въ отпуску. Много я въ это время наслышался отъ него разсказовъ о разныхъ событіяхъ 1812 года въ арміи и о той ненависти, до которой были доведены наши крестьяне и солдаты нашествіемъ и неистовствами французовъ. Помню слѣдующій случай. Братъ мой послѣ Бородинскаго сраженія сильно заболѣлъ. Онъ пробылъ два мѣсяца до излеченія въ Калугѣ и, по выздоровленіи, отправился догонять армію почти по слѣдамъ отступавшей непріятельской арміи и преслѣдовавшихъ ее нашихъ войскъ. Между Можайскомъ и Бородинымъ онъ увидѣлъ близъ дороги раненаго француза-офицера, изнемогавшаго отъ страданій и умолявшаго

<sup>\*)</sup> Княжна Елена Павловна, красивая собою, умная, прекрасно образованная, имѣла много жениховъ и могла сдѣлать блестящую вли очень выгодную партію. Нъсколько знатныхъ польскихъ магнатовъ усиленно искали ея руки, и хотя она была очень дружна со многими польскими семействами, но по отношеніямъ, часто враждебнымъ поляковъ къ русскимъ, не хотела быть женою поляка. Другіе не нравились. Разъ она была склонна принять предложеніе русскаго гвардейскаго офицера М ..., красиваго, богатаго, отличнаго молодаго человъка, владъльца четырехъ тысячъ душъ, но онъ принадлежалъ къ Донскому казачьему войску и, по тогдащнимъ предубъжденіямъ къ казакамъ, всв ея друзья и знакомые возстали противъ этого брака и отговорили ее. М... былъ страстно влюбленъ, не могъ перенести отказа и рѣшился покончить съ собою; онъ выстрѣлиль изъ пистолета себф въ ротъ, пуля пробила челюсть, и онъ остался живъ. Спустя послфтого лфть 50, когда Елева Павловна жила въ Тифлис'в, М..., жившій въ своемъ им'ввіи на Дону, узнавъ о ней чрезъ общихъ знакомыхъ, велълъ передать ей почтительнъйшій поклонь сь прискорбнымь укоромь, что по ея милости онь на всю жизнь остался съ искалъченною челюстью.

Елена Павловна вышла за Андрея Мяханловича Фадѣева, потому что полюбила его.

взять его съ собою; брать мой позволиль ему състь въ его коляску, чтобы довезти его куда нибудь до походнаго лазарета. Они повстръчались съ однимъ изъ казачьихъ отрядовъ, которые шныряли повсюду и безпрестанно по дорогъ. Увидъвъ французскаго офицера, казаки остановили коляску и узнавъ отъ брата, кто онъ, потребовали, чтобы онъ отдалъ имъ француза, и, не взирая на всъ его увъщанія, объявили брату, что если онъ не выдастъ имъ его, то они будутъ стрълять въ француза и не отвъчаютъ, чтобы не зацъпить его самого, или кого-либо изъ другихъ сидъвшихъ съ нимъ въ коляскъ. Французскій офицеръ, понявшій въ чемъ дъло, выскочилъ самъ изъ коляски и былъ въ ту же минуту заколотъ казацкими пиками.

Для устройства своихъ дёлъ, по поводу новыхъ обстоятельствъ жизни, я сначала взяль отпускъ, а потомъ вышель въ отставку съ намъреніемъ перемънить родъ службы, потому что по взаимной привязанности Елены Павловны и ея бабки другь къ другу, онъ поставили мнъ непремъннымъ условіемъ, при нашей женитьбъ, чтобы я пріискаль себ' должность или въ Кіев' или гд' либо по близости, куда бы и бабушка могла переселиться для общаго съ нами сожительства. Это такъ и сдълалось. Осенью того же года я возвратился въ Ржищевъ, гдъ и оставался до начала 1814 года. Въ этомъ году, 11-го Января родилась у меня старшая дочь Елена, -будущая М-те Ганъ. Нътъ надобности говорить, что все это время я провель очень пріятно, за исключеніемъ нісколькихъ дней, которые пробольть воспалениемь въ горль. Этой бользни я подвергался часто въ моей молодости; никакія медицинскія средства не предотвращали періодическаго возвращенія ея по два раза въ годъ, и такъ продолжалось до двадцатыхъ годовъ, когда я излечился отъ нея страннымъ способомъ, но, по крайней мъръ для меня, почти по полувъковому опыту, совершенно върныма. Тогда уже, я проживаль въ Екатеринославъ; знакомый мнъ, служившій тамъ же, директоръ казенной суконной фабрики статскій сов'єтникъ Адлербергъ пос'єтиль меня однажды, когда я страдаль этою бользнію. Онь присовытоваль мны, какъ симпатическое противъ нея средство, носить на шев, никогда не снимая черную саржевую ленточку. Я сдёлаль это, и воть, уже тридцать пять лъть съ тъхъ поръ я ни разу болье не подвергался этому недугу.

Въ 1814 и 1815 годахъ, во время моего проживанія въ Ржищевъ, я довольно часто ъздиль въ Кіевъ, гдъ, черезъ бабушку и жену мою, познакомился съ нъсколькими хорошими изъ пріятелями. какъ-то: генералами Бъгичевымъ, Сутгофомь и проч. У перваго я иногда встръчалъ нашего извъстнаго партизана Дениса Васильевича Давыдова и съ любопытствомъ слушалъ его энергичные разсказы о военныхъ событіяхъ за послъдніе четыре года: у Сутгофа. я любовался сыномъ его, прекраснымъ двънадцатильтнимъ мальчикомъ, подававшимъ много надежды и попавшимъ. впослъдствіи. въ декабристы. Мнъ пришлось вновь увидъть его черезъ сорокъ пять лъть на Кавказъ, уже съдаго старика въ чинъ подпоручика.

Въ началъ 1814-го года наступила пора, когда уже слъдовало подумать, какъ-бы устропть себя на должности сообразно желанію жены и бабушки. По общему нашему совъту, мы ръшили, чтобы мить для этого отправиться въ Петербургъ, куда въ февраль мъсяць я и повхаль. Меня снабдили большимь числомь рекомендательныхъ писемъ къ вельможамъ и сильнымъ въ Петербургскомъ мірѣ лицамъ, между копми многимъ родственникамъ и старымъ знакомымъ бабушки и отца жены моей; преимущественно же къ близкому родственнику тестя моего, покойному фельдмаршалу князю Николаю Ивановичу Салтыкову. — въ то время председателю Государственнаго Совъта. Миъ было тогда всего двадцать четыре года, я быль не болье какъ въ чинъ титулярнаго совътника. онытности имълъ мало, денегъ еще меньше, и потому, не взирая на благосклонные пріемы князя Салтыкова, трехъ сыновей его, и нъкоторыхъ другихъ вельможъ, прожилъ въ Петербургъ четыре мъсяца почти безуспъшно. Должности въ Кіевъ не представлялось. Сынъ покойнаго фельдмаршала, князь Александръ Николаевичъ. бывшій уже въ то время членомъ Государственнаго Совъта и сенаторомъ, сказалъ мнъ однажды, что у тогдашнихъ министровъ. скорфе можеть добиться опредбленія къ должности какой-либо негодяй посредствомъ рекомендаціп камердинера его, черезъ подкупъ, нежели порядочный человъкъ по рекомендаціи отца его. князя Николая Ивановича Салтыкова. Но тогдашній министрь нолицін, Вязыптиновъ, желаль однако же исполнить рекомендацію князя Николая Ивановича обо мив. Онъ и самъ хорошо зналъ бабушку и дъда жены моей. Покойный генераль де-Бандре находился при фельдиаршаль князь Захарь Григорьевичь Черныщевь

въ то же время, когда Вязмитиновъ состояль при немъ генеральсъадъютантомъ. Вязмитиновъ предложилъ мнѣ мѣсто ассесора въ Нижегородскомъ губернскомъ правленіи. Служба этого рода для меня была совершенно новая, мѣсто незавидное и не по характеру моему; жалованье малое, всего 600 рублей ассигнаціями, и вообще о гражданской службѣ я почти понятія не имѣлъ. Но дѣлать было нечего, проживаться болѣе въ Петербургѣ уже не приходилось, а между тѣмъ, служба въ Нижнемъ представляла мнѣ случай познакомиться съ отцомъ жены моей, съ другою бабкою ея, княгинею Анастасьею Ивановной Долгорукой, и прочими родными, по недальнему разстоянію отъ Пензы. Поэтому я и рѣшился принять это предложеніе на первое время.

Въ четырехмѣсячную бытность мою въ Петербургѣ я познакомился съ нѣсколькими хорошими людьми, какъ-то: Ячевскимъ, коллежскимъ совѣтникомъ и кіевскимъ помѣщикомъ, служившимъ въ иностранной коллегіи; Анастасьевичемъ, — посредственнымъ литераторомъ, но пріятнымъ и добрымъ человѣкомъ, — и нѣкоторыми другими, дружескія связи и переписка съ коими продолжалась до самой ихъ смерти.

По опредъленіи меня на службу въ Нижній, я возвратился въ іюнъ мъсяцъ въ Ржищево. Грустно было и женъ моей и бабушкъ ея раздучаться и разъъхаться въ первый разъ въ жизни на довольно далекое разстояніе, но мы рішили, что это мітра временная, что я постоянно буду имъть въ виду стараться о перемъщеніи меня на слжбу въ Кіевъ или по близости его. Въ іюлъ мъсяцъ мы отправились, въ сопровожденіи бабушки нашей до Могилева бѣлорусскаго, гдъ братъ бабушки, Виліямъ Ивановичъ Бриземанъ-фонъ-Неттигь, генераль-маіорь, быль окружнымь начальникомь внутренней стражи. Мы бхали на долгихъ и имбли разныя перепутья у старыхъ знакомыхъ бабушки, изъ которыхъ самое замъчательное наше посъщение было въ мъстечкъ Чичерскъ, у крестной матери жены моей, фельдмаршальши и статсъ-дамы графини Анны Родіоновны Чернышевой, извъстной своими оригинальными причудами и страннымъ образомъ жизни. Послъ смерти мужа, она жила тридцать льть въ совершенномъ затворничествь, въ одной комнать. въ которой была устроена и ея церковь; день она обращала въ ночь, а ночь въ день и кромъ самыхъ близкихъ знакомыхъ, никого не принимала. Бабушка и жена моя гостили у нея въ домѣ. а мнѣ въ это время на квартиру приносили обѣды и ужины \*).

Погостивъ въ Могилевѣ у добраго старика Бриземана. принявшаго насъ съ отличнымъ радушіемъ, недѣли двѣ, мы разстались съ бабушкой, и я съ женою и маленькою дочерью отправились въ дальнѣйшій путь. Путь этотъ пролегалъ на Москву, слѣдовательно, чрезъ всѣ мѣста, разоренныя непріятелемъ за два года предъ тѣмъ. Всѣ города и селенія были почти еще въ томъ же видѣ какъ и тотчасъ послѣ нашествія. Грустно было смотрѣть на слѣды разоренія: почти всѣ города. Гжатскъ, Вязьма. Дорогобужъ и проч. и селенія представляли кучу развалинъ и нищета въ деревняхъ была повсемѣстная. На полѣ Бородинскаго боя жена моя собрала своеручно нѣсколько пуль, которыя, кажется, и теперь хранятся у

<sup>\*)</sup> Считаемъ не безъпитереснымъ помѣстить здѣсь любопытныя свѣдѣнія о графинѣ Чернышевой, почерпнутыя изъ записанныхъ разсказовъ Елены Павловны Фадѣевой.

<sup>&</sup>quot;Я тздила иногда къ моей крестной матери, графинъ Аниъ Роліоновиъ, въ Кіевъ и Чичерскъ съ моей бабушкой (Еленой Ивановной Бандре-дю-Плесси), которая была въ большой дружби съ графинею и очень ею любима. Въ одинъ изъ прівздовь вь Чичерскь мы застали тамъ несплько гостей, вь томь числе г-жу Энгельгардть и Оленину. Графиня намъ много разсказывала о своихъ семейныхъ аже замъчательнаго и даже замъчательнаго и даже замъчательнаго въ ея разсказахъ. Особенно меня запитересовало странное событие съ ея матерью г-жей Ведель. За годъ предъ твиъ графиня вздвла въ первый разъ въ деревню своего отца,\*) бывшею подъ управленіемъ его старшаго адъютанта. Она спросила, не останось-ин посиб ея отца какихъ нибудь бумагь и ей сказали, что сохранился одинь сундукь со старыми бумагами, который она вельла принесть кь собъ и разобрала все, что въ немъ находилось. Всъ бумаги оказались совершенно сгнившими; одно только письмо, испорченное и погнившее въ иныхъ мъстахъ, настолько уцёлело, что его можно было свободно прочитать. Письмо было отъ тётки ея княгани Софіи Кантемиръ къ отцу ея Веделю, съ сообщеніемъ о смерти его жены, матери графини. Разсказывая намъ это, графиня Анна Родіоновна по обыкновенію лежала въ постели ; доставь изь ящика стоявшаго возлів нея стола портфель, она вынула изъ него старое, пожелтвишее письмо и подала его мив, приказывая прочитать громко, какъ самой молодой изъ всъхъ присутствующихъ. Мнь было шестнадцать льть. Изъ содержанія письма было видно, что г-жа Ведель была нездорова и пофхала съ своей сестрой, княгиней Кантемиръ, и дътьми, двумя маленькими дочерьми, въ Ахтырку на богомолье. Княгиня писала въ этомъ письм'в, какъ он'в прівхали, пошли въ перковь, служили молебны, молились предъ чудотворной иконой Божіей Матери, и какь, въ первую же ночь по прівзда, не помню во сиб или на яву, г-жь Ведель представилась въ видьнія Богородица и сказала, чтобы она готовилась въ смерти, что скоро, чрезъ нъсколько дней, она умреть и чтобы все деньги, которыя при ней были, раздала бёднымь. Г-жа Ве-

<sup>\*)</sup> Тогда давно уже умершаго. Генералъ Ведель былъ губернаторомъ, кажется, въ Казани, въ царствованіе Императрины Елисаветы Петронны. Мать графини, г-жа Ведель, была урождена Пассекъ.

насъ. Въ Москвъ мы пробыли нъсколько дней и провели пріятно время у брата моего Петра, служившаго членомъ въ Московской удѣльной конторъ. Онъ съ женою оставался во все время нашествія непріятеля въ Москвъ и они разсказывали намъ многое о событіяхъ этого печальнаго времени. Братъ мой, съ семействомъ, успѣлъ тогда, по какой-то протекціи, найти себѣ убѣжище въ воспитательномъ домѣ, который, какъ извѣстно, былъ огражденъ Наполеономъ отъ вторженія войскъ, и только закупоренные тамъ безвыходно могли быть безопасны. Однажды братъ мой вышелъ за ворота, чтобы подышать свѣжимъ воздухомъ; мимошедшій французскій солдатъ присталъ къ нему, схватиль его за руку и принялся снимать у него съ пальца вѣнчальное кольцо, а такъ какъ оно

дель отвъчала, что не бывь очень богата, если раздость все бъднымъ, что же останется ея дётямъ. Матерь Божія сказала: "не безпокойся о дётяхъ, я сама беру ихъ подъ свой покровъ и внушу сильнымь міра сего им'єть попеченіе о нихъ". Г-жа Ведель тотчасъ же сообщила объ этомъ видъніи сестръ своей и въ точности исполнила повеление свыше. Приготовилась христіанскимъ напутствіемъ къ кончинъ, раздала всъ свои деньги бъднымъ, и хотя бользнь ея, повидимому, не усилилась, но на четвертый день послѣ видѣнія она умерла. Этимъ заканчивалось письмо. Когда я его дочитала, графиня воскликнула: "Что-же, не исполнила ли Матерь Божія своего об'єщанія!" И начала разсказывать намъ свою исторію: "Тетка моя, -- говорила она, -- по смерти матери, отвезла насъ обратно къ "отцу. Спустя нъсколько времени послъ того, однажды ночью пришли разбудить "меня (миъ было не болъе десяти лътъ) и сестру мою, и позвали къ отцу, кото-"рый прислаль звать насъ въ себъ. Мы нашли его въ постели. Онъ сидълъ чрез-"вычайно взволнованный и держаль въ рукахъ икону Богородицы, которою "благословилъ насъ. А на слъдующій день, принялъ православіе, — онъ былъ "лютеранинъ. Поэтому, мы увѣрены, что въ ту ночь съ вимъ произошло что "нибудь необыкновенное, и хотя онъ ничего не сказалъ, но былъ подъ вліяніемъ "особеннаго потрясенія. Навѣрно ему было тоже видѣніе, какъ и матери. Чрезъ "два дня онъ повхаль въ Петербургъ и насъ взяль съ собою. Тамъ, отецъ пред-"ставиль насъ Императрицъ, которая приняла насъ очень благосклонно и была "ко мит и сестрт моей очень милостива, а вскорт затемъ онъ и умеръ. Послт "смерти отца, мы остались при двор'в, подъ повровительствомъ Императрицы, и "насъ помъстили во дворцъ, гдъ мы и жили. Спустя нъсколько лътъ, когда мы "уже стали взрослыми, началь за мною сильно ухаживать велиній князь Петръ "Өедоровичъ (будущій Императоръ Петръ III-й), и такъ, что я была принуждена "обратиться къ Императрицъ съ просьбою защитить меня. Государыня предло-"жила миъ выдать меня замужъ за графа Захара Григорьевича Чернышева, ска-"завъ, впрочемъ, что онъ для меня старъ и потому, быть можетъ, я не соглашусь. "Но я, не колеблясь, объявила, что готова исполнить приказаніе Государыни, "лишь бы избавиться оть пресл'ёдованій ея август'єйшаго племянника. Тогда же я "осмѣлилась попросить Императрицу и о сестрѣ моей, которая могла подвергнуть-"ся такимъ же преслъдованіямъ. Добрая Государыня милостиво выслушала меня "и, какъ истинная наша благод втельница, удостоила вникнуть въ наше сиротское "положеніе. Немного времени спустя, она выдала насъ объихъ замужъ, меня за "фельдмаршала графа Чернышсва, а сетру мою за графа Панина. Вотъ какая

туго сидѣло на пальцѣ, то онъ едва не отсѣкъ ему ножомъ пальца. Братъ съ трудомъ отъ него отбился и поскорѣе убрался къ себѣ въ воспитательный домъ.

Намъ показывали Москву, возили по замъчательнъйшимъ окрестностямъ; а сама же Москва, за исключеніемъ соборовъ, монастырей и нъсколькихъ оправленныхъ зданій, также представляла несмътную груду развалинъ. Между прочимъ, братъ мой возилъ насъ въ село Коломенское, гдѣ жили удѣльные крестьяне и показывалъ намъ огромные чаны, въ которыхъ обыкновенно крестьяне квасили капусту на продажу въ Москву. Въ 1812 году, при непріятельскомъ погромъ, они лишились этого дохода, по причинъ истребленія капусты французами. Въ отмщеніе имъ за то, когда французы выходили, а русскія команды еще не вступили, крестьяне

"судьба выпала намъ въ удѣлъ! И кто же могъ такъ устроить нашу жизнь, какъ "не пресвятая Богородица, по своему обѣщанію нашей матери. принявшая насъ "подъ свой святой покровъ".

Такъ закончила свой разсказъ графиня Анна Родіоновна и слова ея мит памятны такъ же, какъ и она сама, какъ будто я ее слышала и видъла сегодня, хотя посл'я того прошло уже бол'яе иятидесяти л'ять. Графиня была врестной матерью Императора Александра Павловича и всегда пользовалась большими милостями при дворъ. Когда великій князь Павель Петровичь съ супругой Маріей Өеодоровной бадили за границу подъ именемъ "comte et comtesse du Nord", нарочно за вхали къ Чернишевимъ, вь ихъ имъние Чичерскъ (Чернишевь быль въ то время Бълорусскимъ генералъ-губернаторомъ, и пробыди у нихъ нъсколько дней. Чернышевы устраивали для нихъ разныя празденства и. между прочимъ, спектакль, гдь главной актрисой была родственница графини, Пассекь, впоследствін Рахманова, изв'єстная своей странной жизнью въ Кіевт. Давали также одну феерическую піэсу съ превращеніями, въ которой волшебница, мановеніемъ жезла. перем вняеть четыре времени года. Эту роль играла съ большимъ успвхомъ моя мать, которой было тогда двънаддать лъть. Она была очень хороша собою и всъмъ чрезвычайно понравилась. Пять лізть спустя, она была уже замужемь за отпемь мониь, княземъ Павломъ Васильевичемъ Долгорукимь и, прібхавъ съ нимь въ Петербургь, представлялась великой княгинт Маріи Өеодоровнт, которая сейчась ее узнала и, обратясь въ Великому Князю Павлу Петровичу, сказала: "узнаешь ли ты нашу маленькую фею, которая въ Чичерскъ перемъняла времена года?" И оба очень обласкали ее.

Смерть графа Захара Григорьевича Чернышева произошла вслѣдствіе особеннаго случая. У графа на войнъ быль пробить черепь и задълань серебряной бляхою, уже съ давнихъ поръ. Онъ ѣхалъ съ женой изъ Бѣлоруссіи въ Петербургъ и хотѣлъ заѣхать погостить въ деревню къ моему дѣдушкѣ, Бандре-дю-Плесси, но такъ какъ это составляло крюкъ, то графиня уговорила ѣхать прямо, потому что спѣшила въ Петербургъ по важнымъ дѣламъ. Дорога въ одномъ мѣстѣ была выложена круплыми бревнами, отъ которыхъ экипажъ подвергался сильнымъ толчкамъ. Въ каретѣ, въ верху, была придѣлана сѣтка (члобы класть вещи), прикрѣпленная шрубами. Одинъ изъ шрубовъ, вѣроятно отъ движенія видвинулся, при толчкъ стукнулся въ голову графа, пробиль серебряную бляху черена и вонзился въ мозгъ, что и было причиною немецпенной смерти графа.

вытащили изъ находившагося въ Коломенскомъ лазаретъ, нъсколько больныхъ французовъ, бросили ихъ въ чаны и искрошили вмъсто капусты. Кровь такъ въълась въ стънки и дно чановъ, что слъды ея еще были видны.

Изъ Москвы мы отправились далѣе, на Владиміръ и Арзамасъ. Елена Павловна никогда еще до того времени не бывала внутри Россіи и потому всѣ мѣста, чрезъ которыя мы проѣзжали, чрезвычайно ее интересовали. Прибывъ въ Нижній, мы наняли небольшую, но порядочную квартиру, и я познакомился съ почетнѣйшими изъ тамошней знати. Замѣчательнѣйшій изъ нихъ, былъ губернскій

По смерти мужа, графиня Анна Родіоновна оставила совстивь дворъ и большой свъть, ъздила по церквамъ и жила очень уединенно, по большей части въ Чичерскъ, гдъ у нея были заведены свои особенные порядки и даже была своя полиція и полиціймейстеръ. Въ послёдній мой пріёздъ въ Чичерскъ, она не принимала никого; въ это время у нея гостила только генеральша Лицуховская, большая богомолка. Я прівкала съ мужемь, бабушкой и полугодовой дочерью. Бабушка вельла доложить, черезъ полиціймейстера, о своемъ прівздь, и графиня сейчась же прислала просить бабушку и меня съ дочерью къ себъ, исключивъ моего мужа, которому входъ былъ закрыть какъ мужчинъ. Графиня объдала въ двенадцать часовъ ночи. Мы пошли въ ней въ шесть часовъ по-полудни. Чтобы достигнуть до дома, въ которомъ она жила, надобно было перейти чрезъ три двора. Въ первомъ находился караулъ изъ мужчинъ, а въ остальныхъ двухъ изъ женщинъ, и мужчины не смъли туда показываться. Этотъ уставъ соблюдался тогда съ большою строгостью и ни для кого не делалось исключеній. Графиня приняла насъ очень привътливо, радушно, какъ и всегда и, повидимомому, была очень довольна нашимъ посъщениемъ. Она лежала на софъ; спинка софы была устроена такъ, что сверху, во всю длину софы, была сдёлана деревянная полоса, въ родъ полки, которая была вся уставлена, въ рядъ, маленькими образами одинаковой величины. Когда въ комнату вчесли мою маленькую дочь, графиня взяла ее на руки, сняла съ полки одинъ образовъ и благословила ее имъ. Объдали мы ровно въ полночь, а бесъда и разговоры наши продолжались почти до утра. Бабушка моя разсказывала о своемъ-жить в быть в, стала жаловаться на свое здоровье, и что начинаеть заметно слабеть и часто болеть. Графиня ей возразила: "Это отъ того, Елена Ивановна, что ты въ молодости очень любила тан-"цовать и цёлыя ночи протанцовывала, такъ что, я помыю, у тебя иногда ноги "бывали въ крови; а вотъ я не любила танцовать и не танцовала иначе какъ по "указу Государыни, такъ вотъ, хоть десять леть и старше тебя, а смотри, какъ "еще здорова и крѣпка". Она оставила насъ ночевать у себя и на другой день никакъ не хотъла отпустить; уговаривала погостить хоть съ недъльку. Мы едва могли убъдить ее, что намъ необходимо ъхать.

Графиня Чернышева непремѣнно хотѣла, чтобы крестница ея, княжна Елена Цавловна, была фрейлиной и постоянно на томъ настапвала. Она брала на себя тотчасъ же это устроить и, дѣйствительно, очень легко могла это сдѣлать по своимъ близкимъ связямъ п вліянію при дворѣ. Она постоянно твердила княжнѣ: "скажи одно слово,— и ты будешь фрейлина". Но княжна, привыкшая къ уединенной жизни, вдали отъ шумнаго свѣта, пугалась этого предложенія, рѣщительно отвазывалась и даже не хотѣла слышать о немъ, чѣмъ старая графиня была крайне недоволна.

предводитель дворянства. князь Георгій Александровичь Грузинскій. человѣкъ добрый и смышленный. но въ высшей степени взбалмошный и самодуръ. проказы котораго долго еще будутъ передаваться нижегородцами изъ рода въ родъ. Затѣмъ слѣдовалъ губернаторъ Быховецъ, коренной подъячій, по всеобщей молвѣ. большой взяточникъ; а за нимъ. вице-губернаторъ Крюковской. человѣкъ благородный и честный (отецъ двухъ декабристовъ. бывшихъ гвардейскихъ офицеровъ. сосланныхъ въ цвѣтѣ лѣтъ на каторгу). Прочіе всѣ. и дворянство, и духовенство, и чиновничество того времени, съ малыми исключеніями, были погружены въ заботы о матеріальныхъ интересахъ и преданы обжорству и пьянству, а чиновничество, кромѣ того, еще и взяточничеству.

Служба въ Нижегородскомъ губернскомъ правленіи миѣ скоро опротивѣла. О несостоятельности этихъ правленій теперь много пишуть, а въ прежнее время, это были почти повсемѣстно просто помойныя ямы. Губернаторъ направляль дѣла какъ хотѣлъ: второстепенными дѣлами заправляль одинъ совѣтникъ, который въ этомъ же правленіи и службу началъ: а мы, всѣ прочіе, подписывали то, что намъ давали подписывать. Два раза назначали меня въ командировки: одна состояла въ томъ, чтобы отыскать въ Нижегородскомъ уѣздѣ золото, по извѣту одного преступника, содержавшагося въ острогѣ. Золота, разумѣется, не нашлось: эта продѣлка была одна изъ тѣхъ, какими былое время изобиловало. Преступники, при подобныхъ извѣтахъ, имѣли лишь въ виду не представится ли при этомъ случай уйти.

Другая командировка была мит дана по собственному моему желанію въ Пензенскую губернію, для прінсканія у пензенских винокуровь, желающихь къ поставкт трехмтсячной пропорціи вина, на слідующій годь въ Нижегородскую губернію, по случаю предстоявшихь новыхь откуповь. Но это порученіе было мит дано для одного предлога, такъ какъ, у кого купить вино, было уже рішено губернаторомь. Я же быль очень радь этому обстоятельству, предоставлявшему мит случай познакомиться и жену познакомить съ ея родными. Мы отправились въ сентябрт місяці. Тали на Арзамась, гді остановились на нісколько дней; посітили знаменитую арзамасскую женскую обитель, запаслись работами и рукодітіями тамошнихь отшельниць и въ окрестностяхь города, по рекомендаціи моего тестя, заітзжали къ двумь его старымь знакомымь поміщикамь.

Безсонову и Полчанинову. У перваго, мы нашли во всемъ образецъ благоустроеннаго хозяйства, прекраснаго порядка и въ домѣ наилучшаго комфорта; а у Полчанинова, проживавшаго въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Безсонова, во всемъ совершенный безпорядокъ, цѣлое полчище оборванной дворни, по двадцати блюдъ за обѣдомъ, одно другого сквернѣе, и отвратительную музыку.

Вскорѣ достигли мы и до цѣли нашего путешествія. Родные наши проживали въ остаткахъ своихъ прежнихъ большихъ и богатыхъ имѣній, въ пятидесяти верстахъ отъ Пензы, въ Мокшанскомъ уѣздѣ, въ селѣ Знаменскомъ. Семья ихъ состояла изъ слѣдующихъ лицъ:

Княгиня Анастасія Ивановна Долгорукая, восьмидесятильтняя бабушка жены моей, рожденная Лодыженская, родная внучка князя-кесаря Ромодановскаго, — уже слабая и полуслёпая, нёкогда красавица, блиставшая при дворахъ Императрицы Елисаветы и Екатерины И. При выходъ ея замужъ за князя Василія Сергъевича Долгорукова, она получила въ приданое болъе восьми тысячъ душъ, и жила съ нимъ когда-то очень широко въ своемъ богатомъ московскомъ домъ, къ сожалънію, часто не соображая своихъ хотя и большихъ доходовъ съ превышающими ихъ расходами. Какъ они легко обращались съ своимъ состояніемъ, доказываетъ слёдующій характерный случай изъ ихъ тогдашней жизни: заболёль у нихъ одинъ изъ сыновей скарлатиной, находился въ опасности, но выздоровъль; доктору, лечившему его, въ благодарность за леченіе, они подарили прекрасное подмосковное имѣніе съ четырьмя стами душь. Немудрено что, вслъдствіе такого неосмотрительнаго обращенія съ имуществомъ, оно наконецъ совсъмъ разстроилось, и княгиня Анастасія Ивановна, на старости л'єть, должна была ограничиваться очень умъренными средствами, доставлявшимися однимъ уцълъввшимъ имъніемъ въ нъсколько сотъ душъ, полуразоренныхъ и обремененныхъ долгами. Она, однако, была очень умная, любезная, свътски старушка, съ большимъ образованіемъ и начитанностью, особенно, по части французской литературы, Покойный мужъ ея, князь Василій Сергъевичь Долгорукій, быль сынь князя Сергья Григорьевича, долго находившагося посланникомъ въ Варшавъ, потомъ сосланнаго при Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ за противодъйствіе Бирону въ Березовъ, гдъ, пробывъ восемь лътъ, быль вызванъ въ Петербургъ, назначенъ посломъ въ Лондонъ и наканунѣ

отъбзда схваченъ, препровожденъ въ Новгородъ и тамъ казненъ обезглавленіемъ \*). вмъсть съ своимъ племянникомъ княземъ Иваномъ Алексъевичемъ Долгорукимъ, мужемъ извъстной Натальи Борисовны, урожденной графини Шереметевой. Громадныя ихъ имвнія и все имущество были конфискованы. До сихъ поръ въ Московской Грановитой Палать находятся драгоцынныя старинныя вещи съ ихъ гербами. У князя Сергъя Григорьевича, отъ супружества съ дочерью вице-канцлера барона Шафирова, осталось два сына. При отправленін его въ ссылку, старшаго сына Петра (бывшаго внослідствін генераль-поручикомь, убитаго при взятін Хотина) послади солдатомъ въ Азовъ, а младшаго Василія (мужа княгини Анастасіи Ивановны), тогда еще малолътняго, отдали въ учение кузнецу, у котораго онъ пробыль восемь лъть, вслъдствіе чего отлично изучилъ кузнечное мастерство, но никогда не могъ научиться хорошо писать. Со смертью Анны Іоанновы, опала на это семейство Долгорукихъ кончилась, но ихъ имбнія не были возвращены, потому что были розданы въ разныя руки. По семейному преданію, до конфискаціи у нихъ было двъсти тысячъ душъ крестьянъ. Князь Василій Серг'вевичь потомь служиль въ военной служов, вышель въ отставку бригадиромъ и умеръ въ 1803 году \*\*).

Старшій ихъ сынъ кн. Павель Васильевичь Долгорукій (овдовѣвшій уже отецъ Елены Павловны) скромно проживаль по сосѣдству отъ родителей въ своемъ небольшомъ имѣньицѣ изъ ста душъ крестьянъ. Онъ быль пожалованъ офицерскимъ чиномъ еще въ колыбели: служилъ всегда въ военной службѣ, участвовалъ почти во всѣхъ походахъ и военныхъ дѣлахъ того времени и могъ бы сдѣлать блестящую карьеру, если-бы не вышелъ въ отставку въ чинѣ генералъ-маіора въ началѣ царствованія Императора Павла, не желая брать на себя выполненіе тогда вводимыхъ строгостей

<sup>\*)</sup> По семейному преданію, онъ колесованъ.

<sup>\*\*)</sup> У князя Василія Сергьевича было три сестры: Марія, въ замужествь за княземь Вяземскимь дівдомь извістнаго поэта, Анна—за княземь Голицінімь и Анастасія—за княземь Щербатовымь. А у княгини Анастасіи Ивановий была сестра Анна, замужемь за княземь Трубецкимь, и брать Николай Ивановичь Лодыженскій. Мать ихь была урождена княжна Ромодановская, послідняя изь этого рода и потому (какъ значится въ ихъ родословной сыну ея, Николаю Ивановичу Лодыженскому, быль передань титуль и имя угасшаго рода Ромодановскихь, и онь назывался княземъ Лодыженскимъ-Ромодановскимъ, также какъ и сынъ его Александръ Николаевичь, умершій бездітнымь, кажется, въ ранней молодости и съ нимь окончательно прекратился родь и имя князей Ромодановскихъ.

по отношенію къ подчиненнымъ и разныхъ суровыхъ міръ въ военной дисциплинь, — чыть возбудиль неудовольствие Императора, который его очень любиль и зналь съ дётства. Потомъ кн. Павель Васильевичь неоднократно получаль приглашенія продолжать снова службу, но уже не желаль возобновлять ее. Онь быль человькъ далеко не заурядный, отличавшійся высоко просв'ященнымъ умомъ и многосторонними спеціальными познаніями, пользовавшійся большимъ уваженіемъ всёхъ знавшихъ его. Все свое свободное время проводиль онь за серьезными занятіями вь своей громадной библіотекь, составленной преимущественно изъ книгъ ученаго содержанія, по всёмь отраслямь знанія и всякихь языковь. Онь хорошо зналь нѣсколько древнихъ и новыхъ языковъ и совершенно свободно изъяснялся на нихъ. Деревенская жизнь не прервала его отношеній къ большому свъту; близкія родственныя и дружескія связи его съ знативишими домами обвихъ столицъ поддерживались постоянными сношеніями и перепиской. Затрачивая значительную часть своихъ умъренныхъ доходовъ на книги и разные научные предметы, онъ долженъ былъ ограничивать себя во всемъ остальномъ. Одъвался очень просто, даже бъдно, что подавало иногда поводъ къ довольно забавнымъ ошибкамъ. Такъ, однажды, станціонный смотритель ближайшей почтовой станціи, давно изв'єстный князю, пригласиль его крестить у себя сына; князь согласился и въ назначенный день отправился къ смотрителю. Крестить должны были въ двѣ пары, и скоро явился и другой кумъ, молодой помѣщикъ Бахметевъ, недавно прітхавшій изъ Петербурга, великій франтъ. разодътый щеголемь, раздушенный и припомаженный. Смотритель отлучился изъ комнаты, и Бахметевъ, увидъвъ пожилаго человъка въ старенькомъ военномъ сюртучкъ, въроятно, принялъ его за какогонибудь отставнаго унтера и приступиль къ разговору съ нимъ: «Что, братецъ, служилъ въ военной службъ?» — «Служилъ.» — «Долго служиль?» — «Порядочно.» — «Много воеваль?» — «Воеваль.» — «Ну, что-жъ, теперь здёсь находишься на побывкё или въ отставкё?»— «Въ отставкъ.» — «Есть семья, жена, дъти?» — «Я вдовецъ и семья у меня небольшая, всего двѣ дочери.» - «Ну, а въ отставкѣ съ какимъ чиномъ, фельдфебелемъ или вахмистромъ?» — «Генералъ-маіоромь.» — «Что?!. Какъ?!.» — Князь повториль свой отвъть. Бахметевь сильно озадачился и сконфуженно спросиль: «Позвольте узнать, съ къмъ я имъю честь говорить?»—«Я—князь Павель Васильевичъ Долгорукій». Бахметевъ окончательно растерялся, забормоталь несвязныя извиненія и напустился на вошедшаго смотрителя, какъ онъ смѣлъ не предупредить его, какой у него сидитъ гость. Князь долженъ былъ заступиться за смотрителя и едва могъ успокоить молодого человѣка. Такіе случаи бывали не разъ и очень забавляли князя.

За нимъ, въ ряду членовъ семейства Долгорукихъ, слъдовалъ братъ его, Екатерининскій бригадирь, князь Сергъй Васильевичь; человъкъ добрый, но слабый и бользненный, управлявшій Знаменскимъ и всёми ихъ хозяйственными дёлами. Далёе, сестра ихъ, Екатерина Васильевна Кожина, воспитанница Смольнаго монастыря и бездътная вдова, женщина умная, но нъсколько причудливая и неподатливая. Ея состояніе было несравненно въ лучшемъ положенін, нежели у братьевъ и матери, но зато разсчетливость ея, или даже скупость, составляя отличительную черту ея характера, служила источникомъ многихъ курьезныхъ анекдотовъ, въроятно, до сихъ поръ памятныхъ въ Пензъ. Разъ въ годъ, на свои имянины, въ Екатерининъ день, она давала въ Пензъ баль, на которомъ не было другихъ конфектъ, какъ собранныхъ ею въ прододжении цълаго года на другихъ балахъ, для чего и носила всегда огромный з ридикюль. На одномъ изъ такихъ ея баловъ, въ числъ угощенія, на подност съ конфектами, красовался большой сахарный ракъ, который тотчась же быль узнань прежнимь его владёльцемь, княземь Владиміромъ Сергъевичемъ Голицинымъ, такъ какъ быль присланъ ему съ другими конфектами, выписанными изъ Москвы для его бала, за нъсколько мъсяцевъ передъ тъмъ. Голицынъ подошелъ къ подносу, взяль своего рака и съ торжественнымъ возгласомъ: «мое ко мив!»— опустиль его себв въ карманъ. Эта продвлка, хотя нъсколько сконфузила хозяйку, но ничуть не исправила. У нея быль въ Москвъ домъ, на Пречистенкъ, и понадобилось перекрасить крышу. Кожиной хотълось выкрасить крышу особенной минеральной краскою, фабрикуемой изъ какихъ-то камней, довольно ценныхъ. Въ то время въ Москвъ проживаль одинъ горный генераль, старый холостякъ, имъвшій большую коллекцію именно такихъ камней. вывезенныхъ имъ изъ Сибири. Кожина объ этомъ узнада, познакомилась съ нимъ и принялась такъ его запскивать и ухаживать за нимъ, что генералъ, предъщенный ея любезностью и слухами о ея богатствъ, не замедлилъ предложить ей руку и сердце. Екатерина Васильевна, не давая ему ръшительнаго отвъта, начала ему безпрестанно толковать о своей будто бы страсти къ минераламъ, желаніи составить коллекцію, особенномь влеченіи къ такимъ-то камнямъ и какъ была бы счастлива, если бы могла ихъ пріобрѣсть въ большомъ количествъ. Генералъ дорожилъ своими камнями, но чтобы вынудить скорве согласіе на свое предложеніе, разсчитывая, что послѣ свадьбы камни отъ него не уйдуть, составять ихъ общее достояніе, и онъ опять ихъ прибереть къ рукамъ, съ готовностію поспъшилъ ей преподнесть все собрание своихъ минераловъ. Екатерина Васильевна приняла ихъ очень благосклонно, выразила свое большое удовольствіе, но въ тоть же день отказала генералу и, немедленно распорядившись объ обращеніи камней въ краску, выкрасила ими крышу своего дома и убхала въ Пензу. Въ Пензъ у нея быль тоже хорошій большой домь. Городское управленіе заставляло ее построить около дома тротуаръ. Екатерина Васильевна долго отговаривалась и отбивалась отъ этого нововведенія всёми силами, но, понуждаемая полиціей, должна была уступить и построила деревянный тротуаръ. Тогда въ видахъ его сохраненія, сбереженія п огражденія отъ поврежденій, дабы не подвергнуться злополучію его починять или вновь строить, она приставила караульщиковъ, которые денно и нощно должны были оберегать тротуаръ. не позволять никому ходить по немъ и прогонять прохожихъ. Тетушка Екатерина Васильевна бдительно наблюдала изъ оконъ дома за неупустительнымъ исполнениемъ ея распоряжения, а часто и сама выходила на улицу для личнаго командованія своимъ карауломь. Въ то время, да еще такой почтенной, высокопоставленной въ пензенскомъ обществъ дамъ, такія продълки были весьма возможны и позволительны и, потому, она долго упражнялась въ этомъ оригинальномъ занятіи. Замужество ея уже не въ молодыхъ годахъ произошло единственно изъ разсчета, въ которомъ она горько ошиблась.

Старый помѣщикъ Кожинъ слыль за богатаго человѣка, жилъ роскошно давалъ балы, пиры, держалъ свой оркестръ музыки, домашній театръ съ труппою изъ крѣпостныхъ людей, увеселялъ и удивляль губернскую публику своей широкой жизнью, которая ввела въ заблужденіе и нашу тетушку, составившую себѣ преувеличенное понятіе о его состояніи. Вслѣдствіе этого заблужденія случился неожиданный результатъ: княжна Екатерина Васильев-

на Долгорукая, пожелала присоединить богатства помещика Кожина къ своему, хотя не особенному, но довольно кругленькому имуществу. Кожинъ же, разстроивъ совершенно свои дъла, разоренный. — чего никто не подозрѣвалъ, — считая княжну Екатерину Васильевну скупой, богатой женщиной, гораздо богаче нежели она была въ дъйствительности, жедаль ея состояніемъ поправить свое. Такъ они и поженились, съ строжайшимъ условіемъ съ ея стороны, жить на разныхъ половинахъ и абсолютно въ братскихъ отношеніяхь; это, въ ихъ пожиломъ возрасть, не могло конечно составить особенной жертвы. Кожинъ оказался почти безъ всякихъ средствъ, а супруга, разумъется, не дала ему ни копъйки для поправленія оныхъ. Послідовало обоюдное разочарованіе. Но, какъ дама съ характеромъ и энергіей, она не упала духомъ и немедленно приняда рёшительныя мёры: разогнала музыкантовъ и актеровъ, уничтожила всю роскошную обстановку его прежней жизни, прекратила безвозвратно всѣ увеселительныя продѣлки, прибрала къ рукамъ все, что было возможно и главнъйшимъ образомъ его самого. Затъмъ, Кожинъ, недолго насладившись счастіемъ супружеской жизни, поспъшилъ оставить ее вдовой, о чемъ она нисколько не горевала. Много исторій въ этомь родь разсказывали о Кожиной. что не мъшало, однако ей быть, по своему, ласковой, привътливой, умной, вполнъ свътской и очень пріятной старушкой, хотя въ отношеніи денегъ крайне неподатливой \*).

Семейство Долгорукихъ заканчивалось сестрой моей жены, второй дочерью князя Павла Васильевича. Анастасіей Павловной Сушковой, замѣчательно красивой женщиной, извѣстной, въ свое время, въ Москвѣ подъ названіемъ: «La Belle Dolgorouky». мужъ которой былъ большой кутила, игрокъ. и въ то время находился въ отсутствіи, на службѣ въ милиціи.

Много мы съ женою наглядѣлись и наслышались для насъ любопытнаго, забавнаго, а. подъ часъ, и страннаго въ теченіе четырехъ-мѣсячнаго нашего пребыванія въ Знаменскомъ. Во всемъ

<sup>\*)</sup> Во второмъ томѣ записокъ Ф. Ф. Вигеля описывается тогдашнее Пензенское общество, и между прочимъ авторъ посвящаетъ нѣсколько страницъ разсказамъ о Е. В. Кожиной, хотя отчасти и юмористическихъ, но тоже и очень сочувственныхъ, благосклонно отзываясь о ея "добрѣйшемъ сердцѣ", "радушіи", "оригинальныхъ выходкакъ". Вигель называетъ ее "отрадою своей Пензенской жизни", что особенно выдѣляетъ Кожину изъ общаго погрома, за малыми исключеніями, которымъ Вигель безпощадно разноситъ это общество.

было какое то смъшение родовой гордости и простоты, остатковъ прежняго величія и богатства и недостатка обыкновеннѣйшихъ предметовъ для удобства жизни. Огромнъйшій деревянный домъ о сорока комнатахъ съ нъкоторыми признаками прежней роскоши и боярства, какъ-то: фамильными портретами, образами въ богатыхъ окладахъ и кіотахъ, спалерами и занавъсами изъ дорогихъматерій, утратившихъ отъ времени свой первобытный цвѣтъ, и старинной мебелью, когда-то очень цённой съ рёзьбой и инкрустаціями, но тогда уже попорченной и обветшалой. Огромный, заглохшій съ запущенными аллеями и дорожками; громадная дворня, составлявшая едва ли не четверть числа душъ всего имънія и въ числь ихъ ньсколько шутовъ, дураковъ и дуръ. Ормузыки изъ дворовыхъ людей, далеко не завидный п хоръ пъвчихъ тоже очень посредственный. Порядка въ хозяйствъ и управленіи домомъ и имъніемъ было почти не замътно. Каждый изъ членовъ семейства имълъ свои привычки, своеобразности, повърія и причуды, котя они были люди умные. отлично образованные и вполнъ свътскіе. Всъ они любили хорошо поъсть и столь у нихь быль прекрасный; повара ихь, которыхь было съ дюжину, дъйствительно могли назваться мастерами своего дъла и артистами кулинарнаго искусства; на ихъ обучение обращалось особенное вниманіе. Эта часть хозяйственнаго отділа была безупречна.

Насъ очень занимали разсказы родныхъ о прежнемъ, добромъ, старомъ времени, о событіяхъ и превратностяхъ ихъ жизни, о ихъ семейныхъ преданіяхъ, о людяхъ съ историческимъ значеніемъ, близко имъ извъстныхъ. Много мы узнали новаго, интереснаго, и время проходило для насъ довольно пріятно. Часто пріъзжали гости, сосъди по имънію и знакомые изъ Пензы.

По окончаніи моего проформеннаго порученія, я возвратился на нѣсколько дней всего въ Нижній, оставивъ Елену Павловну у родныхъ, съ намѣреніемъ выхлопотать себѣ четырехъ-мѣсячный отпускъ, необходимый для устройства монхъ дѣлъ, потомъ, заѣхавъ за нею въ Знаменское, отвезти ее въ Ржищево и самому отправиться вновь въ Петербургъ для попытки добиться, наконецъ, перемѣщенія на какую-либо должность, если не въ самомъ Кіевѣ, то вблизи его, чтобы соединиться и жить вмѣстѣ съ бабушкою жены моей, чего онѣ больше всего желали. Отпускъ мнѣ дали безъ затрудненія. Губернаторъ же, знавши, что я не могъ имѣть о

немъ хорошаго мивнія, и что у меня есть связи и знатные родные въ Петербургв, предъ отъвздомъ предлагалъ мив занять какоето вскорв имвющее открыться по его представленію мвсто, кажется, управляющаго водяною, судною расправою; присовокупивъ къ тому, что на этомъ мвств можно получать въ годъ дохода отъ восьми до десяти тысячъ рублей. Но я поблагодарилъ и отказался.

Возвратясь въ Знаменское, мы съ женою, въ началъ января 1815 года, распрощавшись съ родными, отправились въ Ржищево. Зима была холодная, съ вьюгами и мятелями. Много мы натерпълись въ эту дорогу съ маленькимъ груднымъ ребенкомъ. Въ продолженіи дороги лучшее перепутье нашли въ Курскъ, у отставнаго унтеръ-офицера, служившаго нъкогда въ полку князя Павла Васильевича и крайне обрадовавшагося случаю оказать гостепріимство его дочери. Въ его маленькомъ, но чистенькомъ домикъ, мы отдохнули лучше и пріятнъе, нежели у нъкоторыхъ богатыхъ помъщиковъ.

Пробывъ съ мъсяцъ у бабушки, я отправился въ Петербургъ. У князей Салтыковыхъ я нашелъ тотъ-же радушный пріемъ и готовность помочь мнѣ, какъ и въ первую поѣздку. Князь Николай Ивановичь быль тогда, за отсутствіемь Государя за границей. первымъ лицомъ въ Петербургъ. Онъ пригласилъ меня къ себъ объдать по два раза каждую недълю, и тамъ я встръчаль всю аристократію тогдашняго времени, какъ то: князей Куракиныхъ. Долгорукихъ, Голицыныхъ, графа Маркова и проч. Князь Николай Ивановичъ отрекомендовалъ меня бывшему тогда министру внутреннихъ дѣлъ Осипу Петровичу Козодавлеву. Въ запискахъ Державина сказано, что Козодавлевъ слылъ человъкомъ довольно тупымъ, но это напрасно; онъ былъ умный и смышленный но какъ человѣкъ незнатнаго рода и небогатый, то, для своихъ видовъ. поддёлывался и угождаль всёмь, вь комь могь найти покровительство и поддержку, особенно же Аракчееву. Императоръ Александръ Павловичъ не особенно его жаловалъ. По предстательству за меня князя Салтыкова. Козодавлевь выказаль всевозможную готовность исполнить его желаніе; чрезъ два мѣсяца я быль переведенъ и назначенъ членомъ новороссійской конторы иностранныхъ поселенцевъ, находившейся въ Екатеринославъ. Жалованіе было хотя и небольшое, но все же вдвое противъ нижегородскаго. — 800 руб. въ годъ.

По возвращеніи моемъ въ Ржищево, я съ удовольствіемъ нашелъ, что жена моя и бабушка, хотя были бы довольнье, если бы я былъ опредёленъ въ Кіевъ, но были довольны и Екатеринославомъ, находящимся отъ Ржищева въ разстояніи всего, съ небольшимъ, трехъ-сотъ верстъ, куда можно было перевезти водою, по Днѣпру, все имущество, пожитки и дворовыхъ людей, которыхъ было не мало, душъ до сорока. Рѣшено было, чтобы мнѣ съ Еленою Павловною отправиться прежде однимъ—предварительно осмотрѣться, пріискать къ покупкѣ удобный, просторный домъ, а также небольшое имѣньице по близости отъ Екатеринослава, которое, доставляя всѣ жизненныя потребности для дома, составляло бы подспорье къ небогатымъ средствамъ нашей жизни. А потомъ уже весною переѣхать и бабушкъ.

Такъ все и было сдълано. Домъ съ садомъ мы купили на следующій же годъ по прівзде; года съ два пріискивали и именьице къ покупкъ, но съ удобствами, какія намъ были нужны, и, по нашимъ средствамъ, не нашли, а потомъ и вовсе раздумали. Для пріисканія иміньица близь Екатеринослава, я выбажаль нівсколько разъ въ мъста, гдъ узнаваль, что они продаются; но сдълки съ помъщиками все какъ-то не удавались. Помню двухъ изъ нихъ, по фамиліи Стараго и Левенца. У перваго была небольшая деревенька на берегу Дибпра, за 60 верстъ выше Екатеринослава, въ хорошемъ мъстоположении. Старой, человъкъ простодушный и откровенный, сказаль мнв, что продаеть деревню единственно по причинъ дурнаго сосъда, нъкоего Сошина, отставнаго и буйнаго гусара, жившаго отъ него всего въ нѣсколькихъ стахъ шагахъ, который не даеть ему покоя ни днемъ, ни ночью своими собаками, шумомъ и всевозможными безчинствами. Я тотчасъ отъ этой покупки отказался, помня пословицу: «не купи деревню а купи сосъда». Другой, Левенцъ, тоже въ 60 верстахъ отъ Екатеринослава, въ степи, продавалъ имъніе свое по частямъ, не имъя въ томъ ни надобности, ни искренняго желанія продать, а только для того, чтобы заманивать къ себъ посътителей, дълать новыя знакомства и узнавать о новостяхъ; цёны назначалъ непомёрно высокія. Это быль человькь достаточный, имьль болье пятисоть душь крестьянь и нъсколько десятковъ тысячъ десятинъ земли; одинокій, для прівзжихъ гостей держаль порядочное помещеніе, а самь жиль въ малороссійской хать, но быль на свой манерь гастрономь и радушный хозяннь для всякаго гостя. Въ то время въ Новороссійскомъ край водплось много такихъ оригиналовъ въ различныхъ видахъ между поміщиками.

Новороссійскій край до тёхъ поръ быль мнё вовсе незнакомъ. Въ это время этотъ край и на половину не быль такъ заселенъ. какъ теперь. По дорогѣ отъ Кременчуга до Екатеринослава, на протяженіи 140 верстъ, встрѣчалось не болѣе пяти или шести селеній, правда, большихъ, но раскинутыхъ, каждое на шесть или на семь верстъ, со всѣмъ привольемъ для степнаго хозяйства. Во всемъ виднѣлось довольство поселянъ, богатство нивъ, покосовъ и скота.

Екатеринославъ тогда представлялъ (почти такъ же, какъ и теперь \*) болъе видъ какой-то голландской колоніи нежели губернскаго города. Одна главная улица тянулась на нѣсколько версть, шириною шаговъ въ двёсти, такъ что изобиловала просторомъ не только для садовъ и огородовъ, но даже и для пастоища скота на удиць, чьмъ жители пользовались безъ мальйшаго стысненія. На горъ красовались развалины Екатерининскаго собора и Потемкинскаго дворца. Первому Императрица Екатерина предполагала дать размірь собора Св. Петра въ Римів, и потому уснівла только положить фундаментъ алтарю; это пространство сдёлалось впослъдствін достаточнымъ для построенія на немъ всего сокращеннаго собора (уже при Императоръ Николаъ), а дворецъ воздвигнутъ тоже въ уменьшенномъ противу первоначального плана размъръ. Я засталь его уже съ поврежденною крышею, безъ оконь, безъ дверей; одна комната была завалена бумагами, составлявшими Потемкинскій архивъ, при управленій его Новороссійскимъ краемъ. Никто объ этомъ архивъ не заботился и даже при дворцъ не находилось ни одного караульнаго. Я. изъ любопытства, ивсколько разъ рылся въ этой громадѣ бумагъ и находилъ интересныя черновыя письма, писанныя сампиъ княземъ Потемкинымъ къ разнымъ лицамъ, переписку его секретарей съ губернаторами и проч. Черезъ нѣсколько лѣтъ, этой груды бумагъ, въ которой, безъ сомнѣнія, нашлось бы много любопытнаго, уже вовсе тамъ не существовало, а только клочки ихъ валялись, разсъянные по саду, окружавшему дворецъ.

<sup>\*)</sup> По свъдъніямъ 1862-го года, нъсколько улучшился, но немного.

Въ то время, жизненныя потребности были очень дешевы въ этомъ краѣ, особенно въ степныхъ и отдаленныхъ отъ почтовыхъ дорогъ поселеніяхъ, по которымъ я часто проѣзжалъ для обозрѣнія колоній; помню, одинъ разъ, при перемѣнѣ лошадей, у зажиточнаго хуторянина, въ воскресный день, за обѣдъ для меня и человѣка, состоявшій изъ славнаго борща съ пирогами, жареннаго поросенка, каши со сливками и прекраснаго арбуза, съ меня потребовали цѣлый гривенникъ!

Общество въ Екатеринославъ, за ислючениемъ двухъ-трехъ личностей, было весьма первобытное. Достаточные помъщики, проживавшіе въ городь, были почти всь, вышедшіе въ дворянство, или достигшіе значенія по своему состоянію, изъ приказныхъ, откупщиковъ, подрядчиковъ, лакеевъ и всякой челяди Потемкинской и его фаворитовъ, какъ, напримъръ, Попова, Фалъева и проч., а нёкоторые даже изъ цёловальниковъ (кром'є губернскаго предводителя дворянства, Димитрія Ларіоновича Алексбева, человъка достойнаго и образованнаго, но бользненнаго и большого мистика). Обхождение многихъ помъщиковъ съ ихъ крестьянами и дворовыми людьми было самое безчеловъчное; приведу одинъ примъръ: сенаторша Б\*\*\* съкла своихъ людей своеручно до полусмерти, заутюживала своихъ дъвокъ и проч., и проч. Но что ужъ говорить о подобныхъ жестокостяхъ въ тѣ времена провинціяхъ, когда въ 1803-мъ году произошло въ самомъ Петербургъ слъдующее происшествіе: одна бъдная вдова-чиновница, дошла до такой крайности, что, вынужденная необходимостію, заложила свою крупостную дувушку дворянку, дувицу Рачинской. Эта Рачинская мучила дёвушку всякими истязаніями; однажды, она ее тузила до того, что та свалилась безъ дыханія; обморокъ-ли съ нею сдёлался или лишилась жизни - неизвъстно. Рачинская испугалась. Чтобы выпутаться изъ бъды, она ръшилась ее разръзать по частямъ и сжечь въ печкъ. Надобно знать, что все это она сдёлала сама, собственноручно, и начала съ того, что распорола животъ, вынула внутренности и бросила въ печь, но такъ какъ печь не топилась, то, засунувъ тёло подъ кровать, позвала слугу, приказала ему принесть дровъ и затопить печь. Слуга принесъ дрова, началъ класть, почувствоваль какой-то странный запахь, оглядёлся, увидёль кровь; положиль, однако-же дрова, пошель будто-бы за огнемь, и побъжалъ дать знать полиціи. Привелъ квартальнаго, обыскали, и нашли трупъ дъвушки подъ кроватью.

Губернаторомъ тогда въ Екатеринославъ быль нъкто Гладкій. сынъ простого малороссійскаго крестьянина. Выучившись писать и читать, онъ пошель въ приказное званіе и въ нѣсколько десятковъ лъть достигь губернаторства, посредствомь угодливости. достигая покровительства начальствующихъ лицъ, начиная отъ секретарей. Чиновничество, почти все, было такого же происхожденія и разумбется, раболбиствовало передъ Гладкимъ. Образъ ихъ жизни былъ самый забулдыжный: карты, обжорство, пьянство, пустая болтовня и сплетии, занимали все ихъ свободное время. Купечество состояло изъ ифсколькихъ разбогатфвшихъ, мелкихъ торгашей и цфловальниковъ, съ примъсью небольшого числа жидовъ. Для проивътанія торговли и города не существовало никакихъ элементовъ; развитіе промышленности могло-бы посл'єдовать только съ условіемъ уничтоженія препятствій къ судоходству по Днѣпру, представляемыхъ порогами. Надъ этой задачею трудились болье полустольтія. потратили много денегъ, принимались производить работы въ разныхъ видахъ, но ничего, кажется, и до сихъ поръ не сдѣлано удовлетворительнаго.

Генералъ-губернаторомъ Новороссійскаго края тогда все еще состоялъ герцогъ де-Ришелье, находившійся (въ 1815-мъ году) на Вѣнскомъ конгрессѣ. — одинъ изъ тѣхъ государственныхъ дѣятелей и администраторовъ, коихъ въ Россіи и донынѣ насчитывается очень мало. Всему, что въ краѣ есть хорошаго, основаніе было положено имъ; весь край благоговѣлъ къ нему и душевно соболѣзновалъ, когда герцогъ окончательно, и тоже съ большимъ сожалѣніемъ, оставилъ его.

Самой почтенной личностью въ Екатеринославъ былъ предсъдатель конторы иностранныхъ колоній, въ которую я тогда поступилъ членомъ, — статскій совѣтникъ Самуилъ Христіановичъ Контеніусъ. Это, несомнѣнно, одинъ изъ достойнѣйшихъ людей, какихъ мнѣ удавалось знать въ теченіе моей жизни, и одинъ изъ немногихъ иностранцевъ, принесшихъ существенную пользу Россіи на томъ служебномъ поприщѣ, которое онъ проходилъ. Сынъ бѣднаго вестфальскаго пастора, окончивъ свое образованіе въ университетъ, онъ пріѣхалъ въ молодыхъ лѣтахъ въ Россію, опредѣлился учителемъ въ одномъ знатномъ домѣ, потомъ служилъ по дипломатиче-

ской части и съ 1799-го года управляль Новороссійскими колоніями \*). Неутомимо и съ безпредъльнымъ терпъніемъ онъ трудился надъ устройствомъ и благосостояніемъ этихъ колоній и, сколько было это возможно при тёхъ препятствіяхъ, какія онъ встречаль, достигь вполнъ своей цъли. Онъ быль другомъ герцога де-Ришелье и покойнаго сенатора Габлица, извъстнаго своею примърною, въ свое время, службою, которою много принесъ пользы; огромныя кипы ихъ писемъ къ нему, въ коихъ много поучительнаго и интереснаго, Контеніусь оставиль мні, и оні до сихь порь хранятся у меня. Замізчательным регуженіем своим онь обратиль на себя вниманіе и пользовался особеннымъ благоволеніемъ Императора Александра I. Скончался въ 1830 году, любимый и уважаемый встми достойными людьми, его знавшими, въ глубокой старости, на рукахъ жены моей, закрывшей ему глаза \*\*). Онълюбиль наше семейство и дълаль миъ, сколько могь, добра; особенно же принесь мить пользу примтромъ своей образцовой жизни и служебной дтятельности.

Что сказать о прочихъ сослуживцахъ? За небольшимъ исключеніемъ, это были люди, изъ коихъ только лучшіе имъли нъкоторый лоскъ образованности, но и тѣ не имъли никакихъ достоинствъ; почти всъ они были пустъйшіе люди, большіе антагонисты Контеніуса, завидовавшіе ему и поставлявшіе ему всевозможныя преграды въ его дъйствіяхъ на пользу общую.

Надобно сказать нѣсколько словъ и о духовной іерархіи. Епархіальнымъ архіереемъ былъ въ то время тамъ архіепископъ Іовъ; замѣчательный человѣкъ, не по своимъ архипастырскимъ добродѣтелямъ, а по оригинальности своихъ похожденій. Происхожденіемъ Смоленскій дворянинъ, по фамиліи Потемкинъ, род-

<sup>\*)</sup> Такъ говорилъ онъ самъ о своемъ происхожденіи, но общій голосъ утверждаль, что онъ изъ эмигрантовъ и гораздо высшаго происхожденія, которое тщательно сврывалъ; что жизнь его до прівзда въ Россію была непроницаемой тайвой и что, вообще, онъ былъ совсвмъ не то лицо, за которое себя выдаваль. Впоследствіи, да и тогда уже, многіе авантюристы выдавали себя за французскаго дофина Людовива XVII, но Контеніуса невозможно было причислить къ ихъ сонму, такъ какъ онъ еще при жизни дофина, въ 1790-хъ годахъ, уже взрослымъ человекомъ находился въ Россіи. Темъ не мене, общественное мнене облекало добраго Контеніуса таинственнымъ покровомъ, которому не совсёмъ не доверялъ и самъ Андрей Михайловичъ.

<sup>\*\*)</sup> Полробности о кончинъ его и особенномъ обстоятельствъ, сопровождавшемъ ее, находятся далъе, когда записки доходятъ до 1830 года — года смерти Контеніуса.

ственникъ свътлъйшаго князя, въ молодости находился въ военной службъ, быль лихимъ кавалеристомъ, большимъ шалуномъ, прадся на дуэли, убилъ одного изъ своихъ сослуживцевъ и, вынужденный по этому случаю бъжать, скрылся въ Молдавію и постригся въ монахи. Проживалъ тамъ въ какомъ то монастыръ, въ горахъ, довольно долгое время. Когда же узналь о возвышении своего родственника на степень фаворита Императрицы, и когда уже этоть последній предводительствоваль арміею на турецкой границе, то Іовъ ушель изъ монастыря и явился къ Потемкину, который его милостиво принялъ подъ свое нокровительство. Вскоръ получилъ повышение въ санъ архимандрита, а затъмъ назначенъ и викарнымъ архіереемъ во вновь устроенную Екатеринославскую епархію. Впослідствій переведень въ Минскъ, гді въ проіздь Императора Павла, не взирая на его родство съ княземъ Потемкинымъ, ненавидимымъ Государемъ, понравился ему своимъ служеніемъ; и дібиствительно, это служеніе гораздо больше походило на военную экзерцицію, нежили на богослуженіе. Всякій шагъ, всякое движеніе духовенства было опредёлено по темпамъ, съ неминуемымъ и немедленнымъ слъдованіемъ наказанія за мальйшее нарушеніе установленнаго порядка, иногда туть же, въ церкви, пощечинами и толчками изъ рукъ самого архипастыря. Онъ получилъ тогда отъ Императора Павла Александровскую ленту. Оставался еще довольно долго въ Минскъ и въ 1811 году переведенъ въ Екатеринославъ уже архіенископомъ. Образъ его жизни быль самый аскетическій; постничаль до изнеможенія, но въ то же время дрался своеручно съ своими мелкими подчиненными и прислужниками; скряжничаль и копиль деньги, которыя раздаваль въ займы, часто безвозвратно, высокопоставленнымь лицамь изъ знатной аристократіи, дабы пріобр'єсть ихъ пріязнь и поддержать расположеніе, а б'єдныхъ прогонядь отъ себя. Внутри дома вель жизнь отшельническую, но внѣ его щеголяль богатыми рясами, экинажами и дорогими лошадьми, о коихъ больше заботился, чёмь о своей паствъ.

Въ противоположность ему, въ семинаріи быль нам'єстникомъ и, кажется, потомъ ректоромъ, архимандрить Макарій. истинный монахъ, исполненный христіанскихъ доброд'єтелей и, вм'єсть съ тімъ, глубокихъ познаній. Разум'єтся, что дв'є такія разнокачественныя личности не могли долго вм'єсть ужиться; Макарія вскор'є

перевели (кажется, въ Алтайскую миссію), а Іовъ остался въ Екатеринославъ, гдъ и пребывалъ до самой смерти своей, послъдовавшей въ 1821 году. Воспоминаніе онъ оставилъ о себъ въ паствъ своей только своими причудами, а у духовенства—непомърной строгостью и побоями.

Скажу теперь нёсколько словь о моемь новомь родё службы; мнь, конечно, пріятнье было находиться и заниматься въ этой службъ, нежели въ Нижегородскомъ губерискомъ правленіи; меньше крючкотворства и взяточничества, но безполезнаго бумагомаранія, формальности и безпорядковъ, особенно въ ходѣ веденія счетоводства, также оказывалось довольно. Главный предметь отдъльнаго управленія надъ колоніями-устройство переселенцевъ и введеніе между ними разныхъ новыхъ въ крат отраслей хозяйства, краю свойственныхъ, быль отъ въдомства конторы отдъленъ и порученъ въ непосредственное завъдывание и управление Контениусу, который оть занятій бюрократіей въ конторь, по его настоянію, прежде еще герцогомъ Ришелье совершенно освобожденъ. Это благоразумное распоряжение дало почтенному старику возможность оказать содъйсвтіе въ благоустройствъ нъмецкихъ колоній, вполнъ въ той мёрё, во сколько это, по мёстнымъ обстоятельствамъ, было возможно.

Колоніи, находившіяся въ зав'єдываніи Новороссійской конторы иностранныхъ поселенцевъ во вс'єхъ губерніяхъ Новороссійскаго края (Екатеринославской, Таврической и Херсонской) были трехъ родовъ: нёмецкія, которыя подразд'єлялись, по ихъ в'єроиспов'єданіямъ, на менонистовъ и н'ємецкихъ переселенцевъ лютеранскаго и католическаго в'єроиспов'єданія. Это различіе въ в'єроиспов'єданіяхъ им'єло вліяніе и на различіе ихъ и во вс'єхъ прочихъ отношеніяхъ; менонисты были лучшей нравственности, единодушн'єе, бол'єе любившіе порядокъ, нежели вс'є прочіе н'ємецкіе колонисты, а потому и бол'єе расположены къ устройству во вс'єхъ хозяйственныхъ видахъ. Зат'ємъ сл'єдовали колоніи болгарскія, еврейскія и русскія. Посл'єднія поручались зав'єдыванію колонистскаго управленія, только на время льготы, отъ десяти до пятнадцати л'єтъ, до приведенія ихъ въ устройство.

Переселеніе менонистовъ въ Новороссійскій край, начавшееся еще при Императрицъ Екатеринъ, въ 1787 году, возобновилось и продолжалось во все царствованіе Императора Александра І. Всъ

они переселились изъ прусскихъ владѣній. Водвореніе ихъ сосредоточивалось въ Екатеринославской и Таврической губерніяхъ, на Молочныхъ водахъ, а кромѣ того, одна колонія изъ ихъ же единомышленниковъ, гернъ-гутеровъ, находилась въ Черниговской губерніи (о ней будетъ сказано ниже); прочіе нѣмецкіе колонисты вышли изъ всѣхъ странъ Германіи, почти всѣ въ большой бѣдности, мало изъ нихъ было порядочныхъ хозяевъ, и нѣкоторое улучшеніе между ними оказалось въ послѣдующихъ поколѣніяхъ.

Вообще, въ последнія двадцать или тридцать леть, много было писано въ нашихъ журнадахъ о нѣмецкихъ колоніяхъ въ Россіи. Преобладающее мивніе заключалось въ томъ, что основаніе и распространеніе німецких колоній въ Россіи, составляло ошибку правительства, такъ какъ этимъ нанесенъ ущербъ русскимъ земледѣльцамъ, лишивъ ихъ, при размноженіи народонаселенія, простора къ переселенію. Съ этимъ мивніемъ едва-ли можно согласиться, Если въ финансовомъ отношеніи, по причинъ данныхъ переселенцамъ большихъ льготъ (осбенно менонистамъ), правительство и не имбеть оть ихъ водворенія прямыхъ выгодъ, то взамьнь того, введеніемь разныхь отраслей хозяйства и промышленности и самымъ примъромъ хозяйственнаго ихъ устройства нѣмецкіе колонисты для Россіи не безполезны. Ихъ примъръ, сколько ни спорять о томъ, хотя и медленно, но имъетъ вліяніе не только на русскихъ поселянъ, но даже и на магометанскихъ. Это доказали и ногайцы въ Крыму, и татары въ Закавказскомъ крат, перенявъ у нъмцевъ повозки, посъвы картофеля, а въ иныхъ мъстахъ даже лучшій образъ построенія домовъ. По обширности же Россіи, занятіе колонистами около двухъ милліоновъ десятинъ земли, не составляеть еще значительнаго уменьшенія средствъ къ надёленію землями потомства туземныхъ поселянъ. Но правительство поступило весьма благоразумно, исключивъ въ последнее время изъ числа льготь, даруемыхъ иностраннымъ переселенцамъ, освобождение отъ военной повинности. Это преимущество возбуждало главнъйшее сътованіе сосёднихъ съ нёмецкими колонистами русскихъ поселянъ.

Болгары начали передвигаться въ Россію еще съ 1803-го года, и водворены, большею частью, въ окружностяхъ Одессы и Бессарабіи. Это народъ трудолюбивый, хорошей нравственности, но существенно, по крайней мъръ, въ первыя десятки лътъ поселенія ихъ въ Россіи, они мало были полезны, потому что, хотя и произво-

дили много пшеницы, имъвшей въ то время въ нашихъ портахъ на Черномъ моръ большую цънность, но или зарывали выручаемыя деньги въ землю, или уходили обратно въ Турцію, не улучшая нисколько ни своего образа жизни, ни хозяйства.

Еврейскія колоніи также были основаны въ Херсонской губерніи. Поводомъ къ тому послужило желаніе правительства уменьшить ихъ вредную многочисленность въ нашихъ польскихъ провинціяхъ и направить ихъ дъятельность къ полезнъйшему труду.
Но въ возможности къ достиженію этой послъдней цѣли, правительство, кажется, совершенно ошиблось. Евреи поселились, за
небольшими исключеніями, вовсе не съ намѣреніемъ предаться новому труду, но единственно для того только, чтобы воспользоваться
льготами и продолжать свой прежній образъ жизни и занятій,
находя выгодный источникъ къ пропитанію и наживѣ въ отдачѣ
надѣленныхъ имъ въ изобиліи земель, въ наймы русскимъ сосѣднимъ поселянамъ, которымъ наносили много вреда обманами, плутовствомъ и всевозможными ухищреніями.

Русскіе переселенцы, вышедшіе изъ Смоленской губерніи, переведены по причинъ крайней скудости у нихъ земель; также бълоруссы Могилевской губерніи, выведенные изъ бобылецкаго староства, по распоряженію графа Аракчеева, чтобы очистить это староство для военныхъ поселеній. Ихъ водворили около Николаева, на совершенно безводной и безплодной степи. Они находились, до самаго моего вывзда изъ Новороссійскаго края, въ самомъ жалкомъ состояніи.

Наконець, не излишнимъ считаю упомянуть о фантастическихъ колоніяхъ въ Екатеринославской губерніи, около Маріуполя, которыя вздумалъ основать покойный князь Александръ Николаевичъ Голицынъ, въ пылу разгара своихъ благочестивыхъ стремленій. Онъ вообразилъ, что будеть очень душеспасительно и полезно основать общество израильскихъ христіанъ. Для этой цёли поспёшили отвести близъ Азовскаго моря 24 тысячи десятинъ самой лучшей, плодоносной земли; тамъ онъ предположилъ водворять обращающихся въ православіе евреевъ. Имъ были предназначены большія льготы, былъ назначенъ управляющій надъ ними съ большимъ содержаніемъ. Слишкомъ двадцать лѣтъ эта земля, въ ожиданіи обитателей изъ погибшихъ, но возвратившихся на путь

истины сыновъ Израиля, оставалась впустѣ. Казна издержала многіе десятки тысячъ рублей на содержаніе управленія, но переселенцевъ въ двадцать лѣть, нашлось только одно семейство, да и то изъ спекуляціи, чтобы торговать землею. Только въ тридцатыхъ годахъ земля была снова возвращена въ казенное вѣдомство. и неудававшееся предпріятіе окончательно разрушилось.

Конецъ 1815-го года я провелъ въ ознакомленіи съ моими новыми служебными занятіями. Съ этого же года, къ несчастію. начало разстраиваться до тёхъ поръ цвётущее здоровье жены моей; хотя слегка и изръдка, но постепенно развиваясь, расположеніе къ бользненнымъ явленіямъ все сильнье укореналось въ ея организмъ. Главная причина этого, заключалась въ ея излишней самонадъянности на свое кръпкое сложение; она не берегла своего здоровья, никогда не принимала никакихъ предосторожностей, не заботилась о предохраненіи себя отъ вредныхъ вліяній, и сколько же за то она бъдная страдала въ продолжении сорока пяти льть! Всѣ предостереженія доктора Карда Ивановича Роде, жившаго тогда въ Екатеринославъ, и оставившаго по себъ память своимъ искусствомъ и безкорыстною готовностью на помощь страждущимъ, не принесли пользы. Роде быль человъкъ замъчательный. Почти въ теченіе полувіна онъ благодітельствоваль страждущему человъчеству, и самъ, хотя весьма не богатый, лечиль всъхъ, и богатыхъ и бъдныхъ, безвозмездно, а бъдныхъ снабжалъ отъ себя лекарствами и всякими пособіями, и никому ни въ какое время дня и ночи, не отказываль въ своей помощи. Послъ того миъ никогда не случалось встръчать такого добродътельнаго и благодътельнаго врача.

Съ 1816 года начались мои путешествія по колоніямъ. Первое мое обозрѣніе было направлено въ Черниговскую губернію, въ колонію Радичево. Эта колонія состояла изъ братства, подобнаго сарептскимъ гернгутерамъ, только съ той разницею, что послѣдователи этой секты должны были жить едино-семейственно, подобно христіанамъ первыхъ вѣковъ церкви. Они клятвенно отрекались отъ всякой частной собственности, предаваясь совершенно своему обществу, обращая всѣ плоды трудовъ своихъ и пріобрѣтеній, какого бы рода они ни были, въ общее имущество братства, и пользуясь уже отъ него всѣмъ необходимымъ къ содержанію каждаго съ семействомъ своимъ. Предки этихъ сектантовъ были тирольцы. По при-

чинъ притъсненій за въру они переселились сначала въ Валахію. а потомъ, въ 1772 году, по убъжденію фельдмаршала Румянцова-Задунайскаго, перешли въ Россію, на земли, ему принадлежавшія въ Черниговской губерніи, при имѣніи его Вишенкахъ. Въ 1799 году. по ихъ желанію, они переселены на казенныя земли на ръкъ Деснъ, находившіяся вбдизи отъ имінія графа Румянцова. Въ продолженіи почти двадцати лътъ они, въ числъ до пятидесяти семействъ. жили тамъ очень хорошо, составляя замёчательную общину по устройству и благосостоянію. Я любовался этою колоніею въ 1816 году, по ея оригинальной организаціи. Старшиною у нихъ тогда быль восьмидесятильтній старець Вальднерь, съ предлинною, съдою бородою, осанистый, весьма благочестивый, но только большой фанатикъ, убъжденный душою, что лишь при этомъ образъ жизни можетъ существовать истинное христіанство. Но съмя раздора и стремленіе къ независимой жизни, частными хозяйствами, уже возникало; не далбе какъ чрезъ нъсколько льть, половина колонистовъ переселилась на Молочныя воды, въ сожительство къ менонистамъ, остальные же, хотя и остались на прежнемъ мъстъ жительства, но также отдёльными семействами и съ раздёленіемъ земли по числу ихъ. Теперь, кажется, нътъ уже и слъда у нихъ прежняго образа жизни.

Льтомь того же 1816-го года я въ первый разъ сопутствоваль Контеніусу для обозрѣнія ближайшихъ къ Екатеринославу колоній <mark>и на Молочныя воды. Тогда я впервые узналъ административныя</mark> способности, терпъніе и благонамъренность этого почтеннаго человъка. Въ то время, главнъйшее его внимание по устройству колоній было обращено на основаніе и распространеніе въ нихъ испанскаго овцеводства, шелководства и садоводства. При терпъніи и настойчивости онъ, наконець, достигь того, что испанское (употребительнъе: «шпанское») овцеводство составило и составляеть главный источникь благосостоянія нёмецкихь поселенцевъ во всей Екатеринославской губерніи и во всей степной части Таврической. Шелководство также служило и служить подспорьемь благосостоянія колонистовь нікоторыхь изь колоній этихъ двухъ губерній. Иныя колоніи (какъ, напримѣръ, Іозефсталь, близь Екатеринослава) постоянно уплачивали всв подати, на нихъ лежащія, доходами отъ этой отрасли хозяйства. Но доходы, конечно, не могли быть столь значительны какъ отъ

испанскаго овцеводства, и самое распространение шелководства не могло быть настолько всемистно и прибыльно, по причини часто бывающихъ въ Новороссійскомъ краф морозовъ и засухъ. Что касается до садоводства, то оно, въ частности, довольно прибыльно въ Молочанскихъ колоніяхъ, гдф, также по старанію и убфжденіямъ Контеніуса, разведены и лъсныя плантаціи, столь полезныя въ степныхъ мѣстахъ, отдѣльныхъ отъ участковъ заселенія. Кетати о садоводствъ: считаю нелишнимъ упомянуть, что улучшенію и распространенію этой отрасли хозяйства въ Новороссійскомъ краф много содъйствоваль Контеніусь тымь, что, по убыжденію герцога де-Ришелье, принялъ въ свое непосредственное завъдывание Екатеринославскій городской садь. Подъ этоть садь (еще, кажется, при Потемкинъ) занято среди города обширное пространство, съ предназначеніемъ быть разсадникомъ садоводства въ губерніп. Но въ про--ин онвод илар поте вінэжитор від атал итардантви пінэжлод чего не сдълано. Только лишь съ поступленіемь сада въ завъдываніе Контеніуса были приняты надлежащія міры къ тому, и въ слъдующія пятнадцать льть, благоразумными распоряженіями и неусыпными попеченіями его, ціль эта была вполні достигнута, Не только въ Екатеринославской губерній, но частію въ Херсонской, на Молочанскихъ водахъ въ Таврической, и у помъщиковъ, и поселянь, и въ городахъ, вновь устраиваемые сады наполнились деревцами и прививками всёль родовь изъ Екатеринославскаго сада. Многіе изъ жителей, распространеніемъ и улучшеніемъ своихъ садовъ, улучшили и свое состояніе. Для систематическаго направленія устройства этого сада, быль учреждень особый комптеть. называвшійся «помологическимь», въ которомь и я состояль членомъ. Не много я могъ принести ему пользы и однако же. за участіе въ этомъ дёлё получиль въ 1834-мъ году корону на орденъ Св. Анны 2-ой ст. По моемъ выбадо изъ Екатеринослава, этотъ садъ уничтожился обращеніемъ его въ казенную оброчную статью: но цёль его заведенія достигла своего предначертанія. Садъ этотъ быль постоянною и любимою прогулкою моею и жены моей во все время пребыванія нашего въ Екатеринославъ.

Осенью того же года, я въ первый разъ отправился въ Крымъ. Крымъ составляль любимую мечту Едены Павловны. Побывать въ Крыму, профхаться по южному берегу, было съ дътства страстнымъ желаніемъ ея. Она столько наслышалась о красотахъ его природы оть бабушки своей, которая провела тамь все время войны 1770-хъ годовъ, сопровождая мужа своего, покойнаго де-Бандре, командовавшаго частью войскъ дъйствовавшаго отряда. Теперь представился случай исполниться ея желанію, она рышилась воспользоваться имъ и сопутствовать мит въ этой потздкт. Мы и потхали витстт. Путь нашъмы направили на Молочанскія колоніи, а отъ нихъ, ближайшей дорогою, въ Крымъ, по Чумацкому тракту, черезъ Геническій проливъ и Арбатскую стрізку. Эта стрізка, образующая узкую полосу земли между Азовскимъ и Гнилымъ морями, длиною въ 110 верстъ, а шприною отъ 200 саженъ до двухъ верстъ, состоитъ, большею частью, изъ безплодной, песчанной земли, возвышающейся надъ уровнемъ морей весьма не много, такъ что во время сильныхъ вътровъ волны плещуть на самую дорогу. Но на ней встръчаются хорошія пастонща и въ трехъ мѣстахъ здоровая ключевая вода. Въ этихъ-то оазисахъ и устроены хутора для пристанища проъзжающихъ во время бурь и непогоды.

Два изъ такихъ хуторовъ были обитаемы въ то время замъчательными личностями. Владелець одного изъ нихъ, полковникъ Тревогинь, храбрый офицерь, обвёшанный крестами, изувёченный ранами. бывшій нікогда любимець Суворова, подъ конець своего военнаго поприща быль комендантомъ въ Өеодосіи, но соскучившись гарнизонною службою, вышель въ отставку съ небольшою пенсіею и избраль себѣ мѣстомъ жительства одинъ изъ этихъ хуторовъ. Построиль себъ домикъ. завель хозяйство и считаль себя совершенно счастливымъ человъкомъ. Тогда по этой дорогъ, кромъ чумаковь, пробзжающіе появлялись очень редко, и потому Тревогинъ радовался каждому провзжему, принималъ всякаго съ радушіемъ и гостепріимствомъ, только оть нихъ и узнаваль, что дълалось на бъломъ свъть. Другой жилець на Стрълкъ заслуживаль вниманіе не менье полковника Тревогина. Это быль старикь, малороссійскій казакъ, зашедшій въ Өеодосію еще въ царствованіе Екатерины, заиявшійся тамъ чумачествомъ и торговлею хлібомъ п нажившій порядочное состояніе. Когда въ 1812 году состоялся обнародованный манифесть о вторженіи французовь и призывы встхъ на пособіе и защиту отечества, этотъ старикъ явился къ коменданту и объявилъ, что и онъ жертвуетъ всёмъ своимъ имуществомъ, состоявшимъ изъ нѣсколькихъ тысячъ рублей денегъ, нъсколькихъ сотъ четвертей пшеницы и нъсколькихъ десятковъ

паръ воловъ, и идеть сражаться съ врагомъ самъ съ тремя своими взрослыми сыновьями. Предложение было принято. Онъ сдаль имущество въ казну и отправился на войну съ тремя сыновями: двое изъ нихъ были убиты, а съ оставшимся въ живыхъ сыномъ. по окончаніи войны, онъ возвратился ни съ чімь. Изъ состраданія къ нему, ему предоставили поселиться на одномъ изъ хуторовъ на Стрылкы, глы оны проживаль вы большой былности. Кы счастио его, на второй годъ его переселенія на хуторъ, пробажаль чрезъ Стрылку изъ Россіи на южный берегь, тогдашній государственный контролеръ, баронъ Балтазаръ Балтазаровичъ Кампенгаузенъ, въ свое время замъчательный государственный человъкъ, извъстный по своимъ познаніямъ и патріотизму, но во многомъ оригинадьный и своеобразный. Онъ отпросился у Государя въ отпускъ для ознакомленія съ Россіею и для лучшаго въ томъ успѣха ѣхаль всю дорогу на долгихъ. Профажалъ онъ чрезъ Стрълку въ октябръ: тамъ его застала бурная, ненастная осенняя ночь, и онъ обрадовался случаю найти отъ нея убъжище въ хижинъ чумака. Разговорился съ нимъ: казакъ, смышленный и въ своемъ родъ красноръчивый старикъ, разсказалъ ему всё событія своей жизни и настоящее свое бъдственное положение. Баронъ записалъ у себя объ этомь, сказаль, что будеть ходатайствовать о немь у Государя, но что онъ лучше всего сдълаеть, если найдеть средство какъ нибудь. въ следующемъ году, самъ добраться до Петербурга, явиться къ нему, и онъ постарается его и представить лично Государю. Чумакъ такъ и сдълалъ. Пробрался кое-какъ въ Петербургъ и явился къ барону Кампенгаузену, который, доложивъ о немъ Государю, попросиль дозволенія его представить. Государь позволиль. Чумакъ, человъкъ находчивый, не оробълъ: упалъ въ ноги Государю и смѣло разсказалъ всю свою исторію. О правдивости его разсказовъ баронъ удостовърилъ, убъдившись въ томъ разспросами и справками въ бытность свою въ Крыму. Государь прежде всего надълъ на старика золотую медаль и спросиль, чего онь хочеть за свое примърное самоотвержение во время войны. Чумакъ прямо попросилъ. чтобы ему отдали Арбатскую Стрълку, какъ никому ненужную и безполезную. Баронъ Кампенгаузенъ заявилъ, что это едвали возможно, ибо хотя Стрѣлка теперь пустое и безплодное пространство, но впоследствии можеть очень пригодиться для свободнаго солевозипчества. Ему дали денегъ на обратный путь и приказали

явиться къ тогдашнему Таврическому губернатору Бороздину, предписавъ этому послѣднему сообразить, можно ли просьбу чумака привести въ исполненіе безъ вреда общественному интересу. Исполнить его просьбу дѣйствительно было можно съ извѣстными условіями о нестѣсненіи солевознаго промысла. Но Бороздинъ состоялъ губернаторомъ только по имени, а всѣми дѣлами заправлялъ у него его секретарь У. \*) который долго водилъ чумака за носъ, въ ожиданіи отъ него хорошей подачки. Старикъ, наконецъ, соскучился и сказалъ Бороздину: — «Э! Мабудь правда пословыця, — що Царъ жалуе, а псаръ не жалуе!» Затѣмъ, отвѣтъ послѣдовалъ въ Петербургъ отрицательный. Бѣдный чумакъ остался бы ни при чемъ, если бы, какъ кажется, не вошелъ въ его положеніе графъ Воронцовъ, по назначеніи своемъ, Новороссійскимъ генералъ-губернаторомъ; по крайней мѣрѣ тогда только казаку, наконецъ, пожаловали пятьсоть десятинъ въ Перекопской степи и тѣмъ увѣнчались его многолѣтнія мытарства.

Окончивъ служебныя дёла въ Крыму, я отправился съ женою путешествовать чрезъ Бахчисарай и Севастополь по южному берегу. Провзжей, экипажной дороги тогда тамъ вовсе не существовало. Елена Павловна верхомъ не вздила, да и я всегда быль плохой верховой тодокъ. Погода тогда стояла, какъ и обыкновенно на южномъ берегу въ октябръ, прекрасная, и потому мы ръшились вояжировать пъшкомъ, à petites journées, и прошли пространство отъ Георгіевскаго монастыря, чрезъ Байдары, Балаклаву и т. д. по берегу моря до Судака, версть 150, въ десять дней. Странствованіе наше было весьма пріятное и даже съ комфортомъ, потому что объды и ночлеги мы имъли почти всегда у жителей южнаго берега, изъ образованныхъ европейцевъ. Помню изъ нихъ сенатора Андрея Михайловича Бороздина (о которомъ говорилъ выше), бывшаго до тъхъ поръ губернаторомъ въ Крыму, человъка извъстнаго по образованію и даже учености. Онъ воспитывался въ Англіи, въ Кембриджскомъ университеть, имъль дипломъ на доктора медицины и писаль рецепты, занимаясь леченіемь больныхь; но быль плохой губернаторь, какь это часто случается съ учеными. Помню также Петра Васильевича Капниста (брата извъстнаго писателя), почтеннаго, добраго старика, но большаго чудака. Въ молодости онъ слылъ большимъ кутилою, убилъ на дуэли одного гвардейскаго офицера и, избъгая наказанія, ушель за границу, вояжи-

<sup>\*)</sup> Уманецъ.

роваль долгое время по всей Европь, а возвратясь наконець въ Россію, купиль на берегу Чернаго моря небольшой участокъ земли. построиль тамь уютный домикъ, устроиль садъ и жиль совершеннымь анахоретомь; ходиль каждый день пышкомь версть по двадцати и болье и считался благотворителемь всьхъ бъдныхъ въ окружности, которымь помогаль по мърь возможности. Тогда же я познакомился съ академикомъ Кеппеномъ, человькомъ умнымъ, ученымъ и добрымъ. Съ нимъ я сохраниль навсегда пріятельскія отношенія, равно какъ и съ извъстнымъ нашимъ ботаникомъ Штевеномъ, директоромъ тогда еще только заводившагося Никитскаго сада; а въ Судакъ—съ барономъ Боде.

Южный берегь Крыма тогда еще не представляль взору путешественника ни роскошныхь дворцовь, ни великольпныхь садовь, какіе устроились тамъ впосльдствін; но зато, въ монхъ глазахъ, онъ выигрываль въ своемъ натуральномъ, первобытномъ видь; я находиль его несравненно интереснье при его дикости, простоть и безъискусственныхъ тропинкахъ, доступныхъ въ то время только для пышеходовъ, а верхомъ еще не везды можно было пробхать безъ труда и опасности. Впрочемъ, напрасно иные критикуютъ покойнаго князя Воронцова\*) за устройство по южному берегу шоссе. Я думаю, что устранвать лучшія дороги въ Крыму, или гдь-бы то ни было въ Россіи, и теперь, а особенно тогда, всегда и везды полезно.

Шоссе по южному берегу во многомъ оживило его, умножило число русскихъ помъщиковъ и содъйствовало улучшению состояния поселянъ. А что по выбыти князя Воронцова шоссе разстроилось — это уже не его вина!

На берегу Судака тогда еще существовали остатки генуэзскихъ стѣнъ и башенъ, украшавшихъ эту живописную мѣстность. Вблизи ихъ находилась небольшая нѣмецкая колонія, въ которой мы провели нѣсколько дней, а въ послѣдующія наши посѣщенія Крыма мы проживали въ ней иногда по нѣскольку недѣль, въ пріятномъ обществѣ Капниста, барона Боде съ семействомъ и одного англичанина Юнга, сына знаменитаго англійскаго агронома Артура Юнга. Этоть крымскій Юнгъ былъ человѣкъ съ большими познаніями, но, такъ же, какъ и многіе его соотечественники, своего рода чудакъ.

<sup>\*)</sup> Отечественныя записки, Апръль 1862-го года, "Записки о Кавказъ" Скарятина.

Поселившись въ Судацкой долинъ, онъ купилъ участокъ земли съ винограднымъ садомъ, не съ той цѣлью, чтобы улучшить винодѣліе, заниматься имъ и производить вино, а для того, чтобы откармивать виноградными выжимками отличной породы свиней; убилъ на это многія тысячи рублей и, увидъвъ, что въ Крыму такое дѣло не даетъ ожидаемыхъ доходовъ, продалъ за безцѣнокъ свое заведеніе и уѣхалъ въ Англію.

Мы возвратились въ Екатеринославъ тѣмъ же путемъ, чрезъ Молочанскія колоніи. Въ этихъ колоніяхъ, въ продолженіи двадцати лѣтъ и часто съ удовольствіемъ проводилъ время у добрыхъ менонистовъ и любовался возростающимъ благосостояніемъ и устройствомъ ихъ; часто проживалъ у нихъ по недѣлямъ и болѣе, при начальномъ основаніи обзаведеній, домовъ, хозяйственныхъ построекъ въ ихъ блокгаузенахъ; что уподоблялось основанію новыхъ колоній въ Сѣверной Америкъ, судя по описаніямъ.

Въ май этого 1816 года произошло въ Екатеринославъ знаменитое для него событіе— пробадь Великаго Князя Николая Павловича, совершавшаго свое путешествіе по Россіи. Много было хлоноть и комическихъ продёлокъ въ приготовленіяхъ дворянства, гражданства и чиновничества къ принятію высокаго гостя. Одинъ курьезный случай остался у меня въ памяти. Губернаторъ Гладкій незадолго до того быль отставлень, и губерніею правиль вицегубернаторь Едчаниновъ, человъкъ недальній и взбалмошный. Тогда въ Екатеринославъ собора еще не было, такъ какъ основанный Императрицею Екатериною состояль лишь изъ одного фундамента, и то далеко не оконченнаго, а были всего двъ деревянныя церкви, изъ которыхь одна старая и ветхая замёняла соборъ. Архіерей Іовъ предпочиталь другую церковь, казавшуюся на видь нъсколько благовиднъе и чаще въ ней служилъ, не смотря на то, что она находилась въ противоположной части города. Архіерей. какъ онъ потомъ разсказывалъ, -- неоднократно говорилъ Елчанинову, чтобы онъ отъ берега Дибира провезъ Великаго Князя въ эту церковь, но вице-губернаторъ въ суматохахъ и попыхахъ, въроятно, забыль объ этомъ и когда при встрѣчѣ Великаго Князя на берегу Дивира, по переправв, на вопросъ Едчанинова: «куда Его Высочество прикажеть везти себя», — послёдоваль отвёть: «въ соборъ», — то Елчаниновъ и повхалъ на дрожкахъ предъ экипажемъ Великаго Князя въ старый соборъ. Это происходило уже поздно

вечеромъ. было темно, грязно, шелъ дождь. Великій Князь сильно усталь отъ дороги. Подъбхавъ къ церкви, нашли ее запертою: изъ духовенства ни души, да и вообще никого и встрачи никакой. Все пусто и мрачно. Все духовенство, публика, народъ, ожидали въ другой церкви, находившейся оттуда болбе чемъ за версту. Елчаниновъ, растерявшись окончательно, послаль разыскивать духовенство по ихъ домамъ. Время проходило, ждали очень долго. наконець, узнавь въ чемъ дъло, вице-губернаторъ доложиль, что архіерей ожидаеть въ другой церкви. Великій Князь, потерявъ терпъніе, отвъчаль: «я хотъль помолиться Богу, а не видъть архіерея». — иприказаль везти себя на квартиру. Архіерей, взовшенный до крайности, прождавъ въ церкви со всёмъ духовенствомъ и дворянствомъ болѣе шести часовъ, долженъ былъ уѣхать, не видавъ Великаго Князя. На другой день, на парадномъ представлении, архіерея, какъ следуеть, поместили въ зале первымъ, и при выходъ его высочества изъ кабинета, Товъ встрътилъ его словами: «простите, ваше высочество, что вчера по глупости воть этого господина» — стоявшаго возлѣ него и указывая на него пальцемъ — «васъ провезли въ пустую церковь и надълали вамъ безпокойства». Великій Князь улыбнулся и отошель оть него, обойдя и Елчанинова. Долгое время этоть забавный случай служиль неистощимымь предметомъ разговоровъ. Вице-губернаторъ вследъ за темъ скоро спущенъ въ отставку.

Лѣто 1817-го года я провель большею частью въ разъѣздахъ по колоніямъ Херсонской губерніи и въ ознакомленіи съ пхъ общимъ состояніемъ. Въ этомъ году я выдержалъ побѣдоносную борьбу въ своемъ собственномъ семействѣ. Бабушка и Елена Павловна непремѣнно настапвали, чтобы я ѣхалъ въ Харьковъ экзаменоватся въ университетѣ для полученія слѣдующаго чина, дабы исторгнуться изъ сонма титулярныхъ совѣтниковъ, но я упорствоваль, потому что считалъ неприличнымъ, имѣя уже около тридцати лѣтъ, становиться въ ряду школьниковъ и добиваться чина подкупомъ профессоровъ, какъ это въ то время обыкновенно дѣлалось. Мнѣ кажется, что напрасно баронъ Корфъ, въ своемъ сочиненіи «Жизнь графа Сперанскаго» старается оправдать этотъ законь тѣмъ, что хотя такое постановленіе было сопряжено со многими неудобствами, но все же оказало пользу, подвинувъ къ образованію молодое поколѣніе. Эта цѣль могла бы быть достигнута и тогда.

если бы постановленіе распространялось только на вновь поступающихь на службу. Но заставлять проходить школьный курсь уже служившихь чиновниковь и особенно открывать дорогу къ неблаговидному корыстолюбію профессоровь, было и неудобно и неприлично. Какъ бы то ни было, но я настояль на своемь, въ Харьковь не поёхаль и въ 1824-мъ году, по особенному ходатайству покойнаго князя Кочубея, помимо экзаменнаго закона, получиль слъдующій чинь VIII-го класса \*).

Въ концѣ этого же 1817-го года, министерство нашло нужнымъ вытребовать меня въ Петербургъ, съ денежными отчетами прежняго времени, по поводу издержекъ на переселяющихся колонистовъ; отчеты дъйствительно находились въ чрезвычайной запутанности и безпорядкахъ. Я выбхаль въ началъ 1818-го года, въ самую распутицу, по дорогамъ, непробажимъ отъ дождей, грязи и всякихъ непогодъ, а главное по причинѣ отсутствія лошадей. Пришлось еще забзжать по дёламъ въ разныя мёста, также колонію Радичево, гдѣ уже начались распри, раздоры между сектантами, по поводу раздёла земли. Такъ я Петербурга болье трехъ недьль и остановился на квартирь у брата Павла, состоявшаго тогда правителемъ дёлъ при графъ Аракчеевъ. Прівхаль будто именно для того, чтобы присутствовать при большомъ горъ въ семействъ моего брата. Тотчасъ по моемъ пріъздъ. захвораль его меньшой трехь-лётній сынь сильнымь кашлемь съ хрипотою, оказавшимся крупомъ и черезъ нѣсколько часовъ умеръ. Едва успъли отвезти на кладбище, какъ, по возвращени домой, нашли старшаго сына, шестилътняго мальчика, въ такой-же хрипотъ; послади за знаменитъйшими докторами, но, не смотря на консиліумы и самыя ръшительныя мъры, ничто не помогло, и ребенокъ послъдоваль за своимъ братомъ. А мнъ выпала печальная доля утъщать ихъ отца и хоронить его дётей, такъ какъ самъ онъ быль не въ состояніи этимъ заняться. Затёмъ послёдовали мои обязательныя, служебныя представленія и визиты. Начальство мое выказало мнъ самое милостивое расположение и всъ, начиная отъ министра, приняли меня весьма ласково и любезно. Эта поъздка принесла мнъ пользу тёмъ, что сдёлала меня ближе извёстнымъ министру Козо-

<sup>\*)</sup> Въ приложеніи къ "Воспомпнаніямъ" №№ 5, 6 п 8, письма кн. Кочубея къ Императору Александру I и министру Ланскому, и предъидущія письма генерала Инзова, 3 п 4.

давлеву и бывшему директору департамента по части колонизацій. Степану Семеновичу Джунковскому, челов'єку почтенному и смышленому. Фельдмаршала князя Салтыкова я уже не засталь выживыхъ, но нашель ту же неизм'єнную привѣтливость, то-же теплое радушіе вы сыновьяхъ его, особенно слѣпомъ князѣ Димитріи Николаевичѣ, который непремѣнно требоваль, чтобы я каждый день у него обѣдаль.

Въ бытность мою въ Петербургъ, совершилось новое преобразованіе управленія Новороссійскими и Бессарабскими колоніями. Поводомъ къ тому послужило ходатайство у императора Александра во время частыхъ поъздокъ его въ то время за границу. г-жи Криднеръ и другихъ мистиковъ, имъвшихъ тогда большое вліяніе на Государя, о дозволеніи переселиться въ Россію многимъ жителямъ изъ всёхъ странъ Германіп, состоявшихъ преимущественно изъ пістистовъ, и объ оказаніи имъ особеннаго покровительства. Для этой цёли были предназначены почти всѣ свободныя земли въ Новороссійскомъ краѣ и Бессарабіи. Для главнаго управленія эмигрантами, учрежденъ попечительный комитетъ, предсѣдателемъ коего назначенъ генералъ Инзовъ, а для мѣстной администраціи учреждены три конторы: Екатеринославская, Одесская и Бессарабская, и сверхъ того еще отдѣльное управленіе надъ Бессарабскими болгарами.

Учрежденіе въ этомъ видь могло быть нужно и полезно лишь въ томъ случав, если бы дъйствительно въ Россію повалили изъ Германіи многіе десятки тысячь нѣмцевъ, но этого не случилось. Германскія правительства препятствовали переселенію массами: распространеніе піетизма въ большихъ размѣрахъ не совершилось, и вообще, въ послѣдующіе затѣмъ года, нѣмцы изъ тѣхъ странъ своего отечества, гдѣ имъ сдѣлалось слишкомъ ужъ тѣсно, предпочли вмѣсто Россіи переселяться въ Америку. Поэтому главное вниманіе Инзова сосредоточилось на болгарахъ, которые, дѣйствительно, въ числѣ до десяти тысячъ семействъ, переселились изъ Турціи и тогда же водворены въ окружностяхъ Измаила.

При этомъ новомъ учрежденій, я получиль должность предсъдателя Екатеринославской конторы иностранныхъ переселенцевъ съ содержаніемъ до трехъ тысячъ рублей, чѣмъ матеріальное мое состояніе значительно улучшилось.

Въ іюнъ мъсяцъ я возвратился изъ Петербурга въ Екатеринославъ. Вскоръ прибылъ туда и новый мой начальникъ генералъ

Инзовъ. Личность генерала Инзова была очень загадочная по его происхожденію, котораго никто не зналъ, и по таинственной обстановкъ, сопровождавшей его дътство Въ послужномъ спискъ онъ значился коротко: «изъ дворянъ». Но тогда еще находились въ живыхъ немногія дица, близко знакомыя съ Инзовымъ съ самаго ранняго его возраста; они разсказывали объ этихъ странныхъ обстоятельствахъ его жизни, следующимъ образомъ. Во второй половинъ прошлаго столътія, проживаль въ своемъ имъніи (кажется Пензенской губерніи) со всёмъ своимъ довольно большимъ семействомъ, князь Юрій Петровичъ Трубецкой, находившійся въ самой твсной и давней дружбъ съ извъстнымъ графомъ Яковомъ Александровичемъ Брюсомъ. Однажды, совершенно неожиданно, къ князю Трубецкому прівхаль изъ Петербурга графъ Брюсь и привезъ съ собою маленькаго ребенка, мальчика. Къ удивленію Трубецкаго, графъ обратился къ нему съ горячей и настоятельной просьбой взять мальчика къ себъ, въ свое семейство. заботитьо немъ, какъ о своемъ собственномъ ребенкъ, и стараться дать ему самое лучшее воспитание и образование, какое только возможно. Относительно же издержекъ по этому поводу, просиль не хлопотать, такъ какъ всъ средства для содержанія и воспитанія ребенка будуть доставляться обильно и своевременно, и дальнъйшая его участь также не можеть представлять затрудненій, потому что она заранње вполнъ обезпечена. На вопросъ Трубецкаго: «что же это за мальчикъ, кто онъ такой?» Брюсъ отвътилъ: «что это должно оставаться тайною, которую онъ теперь открыть не можеть, а откроеть только передъ смертію и только ему одному». Трубецкой просиль сказать, по крайней мъръ, какъ мальчика вовуть, какъ его фамилія? На это Брюсь ему сообщиль, что мальчика зовутъ Иванъ, а фамилія его Инзовъ. Этимъ ограничились всь его сообщенія, болье оть него ничего не добились. Трубецкой согласился, и Брюсъ убхаль обратно въ Петербургъ, а мальчикъ остался на воспитаніи и попеченіи Трубецкихъ. Фамилія Инзовъ, очевидно сокращенная отъ двухъ словъ—*иной зовъ.* пли—иначе зовуть, представляла широкое поле для догадокъ всякаго рода и заставляла предполагать в роятное нам реніе скрыть настоящее имя или происхождение. По загадка, такъ и осталась загадкою и никогда ничъмъ не разъяснилась. Ходили слухи, будто-бы онъ быль сынь одного очень высокопоставленнаго лица и еще другіе

столь же проблематическіе. Многіе десятки лѣть спустя, когда Инзовь быль уже старикомъ и полнымъ генераломъ, во время проѣзда Императора Николая Павловича черезъ Одессу, Инзовъ объдаль за царскимъ столомъ, и Государь вдругъ обратился къ нему съ вопросомъ: «Кто былъ вашъ отецъ?» Инзовъ отвъчалъ просто и спокойно: «Не знаю, Ваше Величество». Государь внимательно посмотрѣлъ на него и умолкъ.

Въ домѣ Трубецкихъ мальчикъ жилъ, какъ въ родной семьѣ: его воспитали, учили, ласкали и, въ назначенные сроки, постоянно получали оть графа Брюса весьма щедрыя суммы на его содержаніе. Такъ прошло нісколько літь. Вдругь графь Брюсь умерь внезанно отъ апоплексическаго удара, и вмфстф съ нимъ прекратились и присылки суммъ. Трубецкіе очутились въ очень затруднительномъ положеніи, съ неизвѣстнымъ мальчикомъ на рукахъ и лишившись значительнаго дохода на издержки по его воспитанію. Они потужили, погоревали, но покорились необходимости и продолжали воспитывать мальчика попрежнему, вибстб съ своими дътьми. Воспитание дали ему хорошее. Но затруднение ихъ еще увеличилось, когда ему минуло семнадцать льть — возрасть, въ которомъ тогда поступали уже на службу. Князь Трубецкой, серьезно озабоченный, долго думаль, что ему дълать, какъ поступить съ мальчикомъ. Не зная что предпринять, онъ ръшился попытаться свезти его въ Петербургъ, и отправился съ нимъ. Въ Петербургъ князь имкль связи, родныхъ, знакомыхъ при дворф; передаль имъ исторію съ своимъ воспитанникомъ, свои затрудненія и успѣлъ довести все это до свъдънія Императрицы Екатерины. Тотчась же затъмъ Инзовъ былъ зачисленъ на службу въ гвардію, опредъленъ прямо генеральсъ-адъютантомъ къ князю Николаю Васильевичу Репнину, что дало ему сразу чинъ преміеръ-маіора, и получилъ три тысячи червонцевъ на обмундирование и обзаведение. Потомъ, служебное его поприще продолжалось довольно успѣшно. За службой его внимательно слъдили и пмиератрица Екатерина, и послъ нея императоры Павель и Александръ I. до самаго назначенія его къ управленію надъ колоніями, уже въ чинф генералъ-лейтенанта.

Всѣ эти подробности я узналъ въ Пензѣ, отъ Прасковы Юрьевны Кологривовой, по первому мужу княгини Гагариной, дочери этого самаго князя Трубецкаго. Инзовъ вмъстѣ съ нею взросъ и воспитывался въ домѣ отца ея.

Если Инзовъ не сдълалъ блестящей, видной карріеры, единственно по недостатку всякаго стремленія къ ней, отсутствію честолюбія и претензіи на какія бы то ни было военныя или гражданскія доблести. Хотя служиль онь вь военной службь, но натура его не содержала въ себъ ничего воинственнаго. Онъ былъ человъкъ добрый, съ познаніями, совершенно безкорыстный и особенно весьма благочестивый; въ нравственномъ отношеніи вполнъ безукоризненный; самъ о себъ онъ говориль, что физически сохраниль въ неприкосновенности свою дъвственную невинность и чистоту; Но вмёстё съ тёмъ слабый, нерёшительный, подвергавшійся часто вліянію дюдей недостойныхъ того. мелочной, Говорили, что онъ, случалось особаго служебнаго занятія, постоянно самъ помогалъ писарямъ пришивать бумаги въ дёлахъ. Ко мнё онъ показываль всегда прекрасное расположение, только подъ конецъ моей службы съ нимъ, онъ ко мнѣ нѣсколько охладѣлъ за то. что я иногда слишкомъ ръзко говорилъ ему правду. Предъ кончиной своею, последовавшей уже въ 1844-мъ году, онъ несколько леть находился въ болъзненномъ состояніи, разбитый парадичомъ, дишился употребленія языка, и не вставаль съ постели, но быль оставляемъ на службъ до самой смерти.

## Въчная ему память!

Во время последняго моего пребыванія въ Петербурге, императоръ Александръ Павловичъ посътилъ Новороссійскій край въ мав мвсяцв. Въ Одессв онъ удостовврился о незабвенныхъ заслугахъ на пользу этого края герцога Ришелье, бывшаго тогда уже первымъ министромъ во Франціи, и послалъ ему при лестномъ рескриптъ орденъ Андрея первозваннаго. Изъ Одессы путь Государя пролегаль въ Крымъ черезъ Молочанскія колоніи. Предъ этимъ временемъ только Контеніусъ вышелъ вовсе въ отставку, но побхаль въ Молочанскія колоніи, чтобы благодарить Государя за пожалованный ему пенсіонъ. Государь остадся чрезвычайно доволень устройствомь колоній и усп'єхь въ томь приписаль, главньйшимъ образомъ, трудамъ и попеченіямъ Контеніуса, какъ это и было на самомъ дёлё. Государь его обласкаль, расцёловаль, заставиль согласиться снова возвратиться на службу и быть помощникомъ Инзову, насколько могъ по слабому своему здоровью; и, при выбздб изъ колоніи, надблъ на него собственноручно ленту со звъздой Св. Анны 1-ой степени. Эта награда поразила всъхъ своей необычайностію, такъ какъ Контеніусъ находился всего въ чинѣ статскаго совѣтника; тогда ее имѣли только онъ и Карамзинъ. Она возбудила зависть и негодованіе враждовавшихъ противъ него многихъ мелкихъ душъ; но добрый старикъ продолжалъ трудиться, сколько могъ, и приносилъ пользу своею службою до послѣдняго дня своей жизни.

За выбытіемъ навсегда за границу изъ Россіи герцога Ришелье, генералъ-губернаторомъ Новороссійскаго края былъ назначенъ графъ Ланжеронъ. Онъ олицетворялъ собою настоящаго «chévalier loyal» временъ Генриха IV: храбрый генералъ, добрый, правдивый человѣкъ, но разсѣянный, большой балагуръ и вовсе не администраторъ. Разсѣянность его простиралась до того, что въ бытность Александра Павловича въ 1818-мъ году въ Одессѣ, и квартировавшаго въ генералъ-губернаторскомъ домѣ, занимаемомъ Ланжерономъ, этотъ послѣдній, выходя изъ кабинета, заперъ его на ключъ, позабывъ, что въ то время хозяиномъ кабинета былъ Государь, а не онъ. Но правленіе графа Ланжерона, хотя и непродолжительное, прошло не безъ пользы для края, по крайней мѣрѣ тѣмъ, что въ важиѣйшихъ предметахъ онъ слѣдовалъ постоянно предиачертаніямъ и наставленіямъ герцога Ришелье.

Въ 1818-мъ году, посътили Новороссійскій край два знаменитыхъ квакера, одинъ—англичанинъ Алленъ, а другой—американецъ Грельётъ. Цѣль ихъ путешествія состояла въ обозрѣніи тюремъ въ Россіи и въ желаніи удостовѣриться, точно ли наши духоборцы находились въ единомысліи съ ними по вѣрѣ, въ чемъ ихъ увѣряли. Это были люди истинно почтенные и благонамѣренные. Они привезли мнѣ рекомендательныя письма изъ Петербурга, и я съ ними познакомился довольно близко, такъ что по отъѣздѣ своемъ, они вели со мною переписку изъ-за границы въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Относительно духоборцевъ они совершенно разочаровались, какъ о томъ подробно будеть сказано далѣе въ моихъ воспоминаніяхъ по поводу духоборческихъ носеленій въ Закавказскомъ краѣ.

Осенью того же года, я снова ѣздилъ на южный берегъ съ женою. Ея болѣзненное состояніе, происходившее отъ ревматическихъ страданій, все усиливалось и доктора обнадеживали, что ноѣздки и морскія купанія доставять ей облегченіе. Однако, если облегченіе и послѣдовало, то въ самой слабой степени, а самъ я возвратился изъ Крыма съ сильной лихорадкою.

5

Въ 1819 году, я много разъёзжаль по колоніямъ, обозрёваль пустопорожнія степи, предназначавшіяся для водворенія вновь большаго числа нъмецкихъ колонистовъ, чего, впрочемъ, не состоялось. Пришлось опять заёхать въ Крымъ. Тамъ я познакомился съ новымь губернаторомь, Александромь Ивановичемь Барановымь, Это быль губернаторь, какихь я болье и не зналь. Молодой человыкь. едълавшійся извъстнымь по своимь отличнымь качествамь и достоинствамъ Императору Александру Павловичу, который узналь его съ такой хорошей стороны, какъ особенно даровитаго чиновника, что, не смотря на то, что ему было всего двадцать три года оть роду, назначиль его губернаторомъ въ Крымъ, собственно иля устройства Таврической губерніи, въ коей безпорядки отъ прежнихъ неспособныхъ губернаторовъ были весьма большіе. Своею необыкновенною дъятельностію, способностію къ дъламъ и благонамъренностію онъ оправдаль вполнъ довъріе къ нему Государя. Но, къ сожальнію, убиль себя непосильными трудами въдва года и умеръ на двадцать шестомъ году. Мъсто его заступилъ Димитрій Михайловичь Нарышкинь, женатый на графинъ Растопчиной-человъкъ добрый, но самый ничтожный и для службы безполезный.

Въ этомъ же году я также побывалъ въ Бессарабіи, по случаю перевзда генерала Инзова на жительство въ Кишиневъ. Онъ былъ назначенъ къ исправленію должности намѣстника въ Бессарабіи. Тамъ я познакомился и съ Пушкинымъ, сосланнымъ въ Кишиневъ на покаяніе за свои шалости, подъ руководство благочестиваго Инзова, у котораго въ домѣ и жилъ. Шалости онъ дѣлалъ и саркастическіе стихи писалъ и тамъ. Помню, между прочимъ, какъ онъ, однажды поссорившись за обѣдомъ у Инзова съ членомъ попечительнаго комитета Лановымъ, человѣкомъ хорошимъ, но имѣвшимъ претензію на литературныя способности, коими не обладалъ. и къ тому еще толстую, неуклюжую фигуру, обратился къ нему съ слѣдующимъ экспромтомъ:

Кричи, шуми, болванъ болвановъ, Ты не дождешься, другъ мой Лановъ, Пощечинъ отъ руки моей. Твоя торжественная рожа На..... такъ похожа, Что только проситъ киселей. Инзовъ велѣлъ имъ обоимъ выйти вонъ. Лановъ вызывалъ Пушкина на дуэль, но дуэль не состоялась; Пушкина отправили въ отдаленный городъ истреблять саранчу, а Лановъ отъ огорченія заболѣлъ.

При возвращеніи изъ Бессарабіи, я объёзжаль въ Херсонской губерніи еврейскія колоніи. Жиды продолжали торговать землею, тайно шинкарствовать и бродяжничать. Бывъ водворены отдёльно оть русскихъ, особыми поселеніями, они сильно враждовали и ссорились между собою, жалобамъ ихъ другъ на друга не было конца. Изъ семисотъ семей, оказалось только три или четыре сносныхъ хозяевъ земледёльцевъ, да и то занимавшихся хозяйствомъ не своими руками, а сосёднихъ русскихъ поселянъ.

Въ одной изъ еврейскихъ колоній, между Херсономъ и Николаевомъ, я познакомился съ помѣщикомъ Акимомъ Степановичемъ Якимовичемъ, человѣкомъ весьма почтеннымъ. При небольшомъ состояніи, заключавшемся всего въ восьмидесяти душахъ, онъ умѣлъ сдълаться въ тъхъ мъстностяхъ образцовымъ хозяиномъ. Дъятельный, толковый и вмъстъ съ тъмъ добродушный, кроткій, онъ мирно проживаль въ своей деревушкъ вдвоемъ съ старушкою женою. такою же доброю, какъ и онъ. Они были бездетны и очень походили на извъстную чету — Афанасія Ивановича и Пульхерію Ивановну Гоголя, съ тъмъ преимуществомъ, что, кромъ гостепримства и радушія, отличались еще необыкновенною благотворительностію: не смотря на свои небольшія средства, помогали всёмъ б'ёднымъ и нуждающимся въ ихъ окрестностяхъ въ продолженіи многихъ десятковъ лътъ. Старикъ зналъ хорошо сельскую медицину и снабжалъ безвозмездно лекарствами всѣхъ приходившихъ къ нему больныхъ. Евреи, сосъдніе съ нимъ своими поселеніями, часто употребляли во вло его добродушіе и надували его разными способами, но онъ только улыбался и продолжаль имь благотворить.

Съ 1820-го по 1825-й годъ, занятія мон, какъ бюрократическія, такъ и по разъъздамъ, были многочислены. Не могу пожаловаться, чтобы они оставались безъ вниманія: я получилъ въ это время два креста и нѣсколько денежныхъ вознагражденій. Генералъ Инзовъ оказывалъ мнѣ тогда вполнѣ свое доброе расположеніе. Семейство мое умножилось рожденіемъ дочери Екатерины

въ 1819-мъ году и сына Ростислава въ 1824-мъ \*). Домашнихъ хлопотъ, всякаго рода, было довольно. Въ мартъ 1824-го года скончалась бабушка жены моей, Елена Ивановна Бандре-дю-Плесси, къ крайнему огорченію и соболъзнованію жены моей, такъ же, какъ и всего нашего семейства. Покойная бабка была вполнъ этого достойна по прекраснымъ качествамъ души ея, и утрата эта для насъ была очень тяжела и прискорбна.

Въ 1822-мъ году, генералъ Инзовъ, по возникшимъ недоразумѣніямъ и столкновеніямъ, касательно распоряженій, относившихся къ водворенію колонистовъ въ Южномъ краѣ, нашелъ нужнымъ отправить меня въ Петербургъ для личныхъ по этому предмету объясненій въ министерствѣ. Тогда управлялъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ покойный князь Викторъ Павловичъ Кочубей, замѣчательный государственный человѣкъ. Въ немъ было то большое достоинство, что онъ териѣливо выслушивалъ всѣхъ, даже и возраженія отъ кого бы то ни было. Заученныхъ, отрывочныхъ фразъ, какъ я встрѣчалъ у другихъ министровъ впослѣдствіи, фразъ, которыя дѣла не объясняютъ, а только говорятся, чтобы скорѣе отдѣлаться отъ призванныхъ ими чиновниковъ, — у него не было.

<sup>\*)</sup> Андрей Михайловичъ не упоминаеть о дочери Анастасіи, родившейся въ 1821-мь году и умершей нёсколько мёсяцевь спустя. О такомъ ребенкё нечего было бы и говорить, если бы ея мимолетное существование не отмътилось однимъ загадочнымь случаемь. Въ этомь году Андрей Михайловичь провель съ семействомь часть лъта на южномъ берегу, и на возвратномъ пути, въ одной изъ нъмецкихъ колоній, разстался съ своей семьею, отправившись въ служебные разъѣзды; а Елена Павловна, съ д'ятьми по вхала обратно въ Екатеринославъ. Андрей Михайловичъ увхаль немного прежде, а вследь за нимь Елена Павловна, севь въ экипажъ сь д'ятьми, готовилась тотчась же тахать, какъ къ ней подошла колонистка, жена старшины колоніи, и пожелавь счастливаго пути, взглянула на ребенка, спавшаго на рукахъ Елены Павловны, и вдругъ спросила: "На долго ли убхалъ вашъ мужь ?"-, Мъсяца на полтора"- сказала Елена Павловна. Нъмка съ сожалъніемъ вь голось и какъ бы въ раздумін проговорила: "Какъ жаль, что онъ больше не увидить эгого прекраснаго ребенка" - "Почему? съ удивленіемъ спросила Елена Павловна. -- "Онъ его уже не застанетъ" -- объявила колонистка и быстро отошла отъ экипажа. Слова эти очень встревожили Елену Павловну, но ребенокъ былъ совершенно здоровъ и не возбуждаль никакихъ опасеній. Дорогу совершили благополучно и слова нёмки, приписываемыя какому-то бреду, были бы забыты, если бы за недълю до возвращенія Андрея Михайловича д'євочка не забол'єла простуднымъ воклюшемъ, который въ два-три дня свелъ ее въ могилу. Андрей Михайловичь не засталь ея. Елену Павловну долго мучила мысль, почему колонистка могла это знать? И когда, спустя два года, мужъ этой колонистки, какъ старшина колоніи, прівхаль въ Екатеринославь къ Андрею Михайловичу по деламъ, Елена Павловна спросила его о томъ. Но колонистъ, видимо смутившись, уклонился отъ отвъта. Да, въроятно, и не могъ этого объяснить.

Я имѣлъ случай сдѣлаться ему ближе извѣстнымъ въ 1823-мъ году, когда онъ по болѣзни своей дочери пріѣзжаль въ Крымъ и провель зиму въ Өеодосіи. Мы съ Инзовыми, объѣзжая иностранныя поселенія, заѣхали тогда въ Өеодосію, гдѣ прожили болѣе трехъ недѣль и каждый день обѣдали и проводили вечера у князя Кочубея. Тамъ я много слышалъ разсказовъ, сужденій и личныхъ мнѣній князя, всегда здравыхъ, правильныхъ, показывавшихъ большое знаніе имъ Россіи. Весною 1824-го года я его сопровождалъ при посѣщеніи имъ Молочанскихъ колоній, и затѣмъ, по его приглашенію, гостиль у него въ Крыму, гдѣ онъ въ то время проживалъ въ имѣніи Бороздина «Сабляхъ» между Симферополемъ и Бахчисараемъ; а осенью того же года былъ у него въ прекрасномъ его имѣніи Диканькъ.

О Кочубев судили различно. Всв почти отдавали должную справедливость его неоспоримымь, высокимь дарованіямь, какъ государственнаго дѣятеля, но многіе также указывали на его темныя стороны какъ человѣка. Говорили, что онъ большой эгоисть, что онъ своекорыстенъ; говорили, будто онъ всегда продавалъ свое вино откупщикамъ, а испанскую шерсть суконнымъ фабрикантамъ дороже обыкновенныхъ цѣнъ, потому что они нуждались въ его покровительствѣ; что онъ обременялъ подчиненныя ему лица порученіями по собственнымъ дѣламъ и проч. и проч. Можетъ быть, была здѣсь и доля правды, но нѣтъ людей безъ слабостей, а князь Кочубей покрывалъ ихъ своими обширными познаніями, благотворною дѣятельностію и высшими административными способностями.

Въ эту же свою повздку въ Петербургъ я познакомился съ графомъ Николаемъ Семеновичемъ Мордвиновымъ, по рекомендаціи тестя моего, давнишняго его пріятеля. Нельзя было не полюбить этого почтеннаго старца, кажется, одного изъ послѣднихъ представителей вельможъ вѣка Екатерины II. Я часто у него обѣдалъ и бывалъ за-просто. Онъ дома всегда одѣвался въ шлафрокъ со звѣздами и въ башмакахъ. Бесѣда его, занимательная, умная и часто поучительная, оставляла очень пріятное впечатлѣніе.

Во время этого пребыванія моего въ Петербургъ, я имъль случай видъть, какъ у насъ въ министерствъ ведутся даже и самыя важныя дъла. Осенью 1821 года, переселяли нъсколько тысячъ семействъ изъ Малороссіи и Херсонской губерніи, кажется, чтобы очистить мъста для чугуевскихъ военныхъ поселеній, въ

Черноморіе, со всёмъ ихъ имуществомъ. Этотъ 1821 годъ былъ въ Екатеринославской губерніи неурожайный, и въ корм'в скота на зиму предстояла крайняя скудость; а скоть препровождался сь малороссіянами огромной массой, въ количествь многихь тысячь. Тогдашній Екатеринославскій губернаторъ Шеміотъ, представиль министерству о необходимости закупить на казенный счеть фуражь для кормленія всего скота у малороссіянь, въ отвращеніе его гибели оть недостатка корма и притомъ присовокупилъ смъту о потребности ассигнованія н'іскольких соть тысячь рублей на этоть предметь. Надобно знать, что губернаторъ Шеміотъ быль человъкъ весьма заботливый о своихъ интересахъ, хотя добрый, неглупый и вполнь порядочный во всьхь другихь отношеніяхь. Смьта его, представленная довольно поздно, залежалась и въ министерствъ, по причинъ огромности требованія. Помню, какъ теперь, что именно въ Благовъщение, 25-го марта, директоръ департамента прислалъ звать меня къ себъ по экстренному дълу. Объяснивъ мнъ это самое дёло, онъ мнё сказаль, что министръ поручиль ему просить меня сообщить мое мижніе по поводу этой смёты, не слишкомъ ли она преувеличена противъ дъйствительной потребности. Я попросиль его доложить министру, что по моему мнънію въ настоящее время ужъ ничего дълать не надобно, ибо послъдовало одно изъ двухъ: или весь скотъ у малороссіянъ передохъ отъ голода, или же они нашли средство покормить его сами; а теперь, съ 25-го марта, въ Новороссійскомъ краї, скоть въ подобныхъ случаяхъ уже начинають выгонять для корма въ степь, и потому ассигнованіе н'яскольких сотъ тысячь рублей на прокормленіе скота, окажется излишнимъ. Мнѣніе мое министръ нашелъ вполнѣ резоннымъ, и ходатайство губернотора Шеміота, вмѣстѣ со смѣтою, принято къ свъдънію.

Въ Петербургъ меня задержали болъе нежели я разсчитываль; прівхалъ недъли на три, а пришлось прожить болъе трехъ мъсяцевъ. Привезенныя мною дъловыя бумаги министръ просматривалъ не торопясь, затъмъ представилъ на разръшеніе Государя Императора. Министръ часто призывалъ меня къ себъ, былъ ко мнъ, по обыкновенію, очень благосклоненъ, но для подробнаго разъясненія дълъ требовались довольно продолжительныя аудіенціи, слъдовательно, много времени, которымъ онъ не всегда могъ располатать по своему произволу. Нъсколько разъ онъ мнъ назначаль

часы, почти всегда вечеромъ, для переговоровъ со мною, и всякій разъ случалось какое нибудь препятствіе, разстраивавшее дёло. Большею частію посъщенія мои ограничивались разговоромъ съ швейцаромъ или секретаремъ, объявлявшими мнѣ, что графъ извиняется, долженъ тхать во дворецъ или на балъ и проситъ въ другой разъ. А если никуда не бхалъ, то по какой то роковой случайности непремънно внезапно являлся графъ Сперанскій, и когда я уже входиль въ кабинеть министра, торопливо перегоняль меня и сидълъ у него такъ долго, что ничъмъ нельзя было заняться. Впрочемъ, если бы не разлука съ семействомъ, я бы не скучаль въ Петербургъ. Множество знакомыхъ, родныхъ моихъ и жены моей, занятія по дёламъ дома и въ министерстве, разныя порученія изъ Екатеринослава, преимущественно покупокъ, визиты и разъёзды по городу не оставляли минуты свободной. Пріятно проводиль время съ добрыми пріятелями. Анастасевичемь, директоромъ Румянцевского музея, Джунковскимъ, директоромъ департамента, князьями Салтыковыми Александромь и Димитріемь Николаевичами и многими другими. Бываль также у извъстнаго митрополита Сестринцевича, стариннаго, болъе чъмъ полувъковаго друга покойнаго дъда и бабки Бандре-дю-Плесси. Онъ все мнъ разсказываль о давно прошедшей красотъ бабушки Елены Ивановны (она тогда еще была жива), которую онъ зналъ съ самыхъ ея молодыхъ лътъ\*) По сосъдству отъ моей квартиры жила тоже

<sup>\*)</sup> Елена Ивановна де-Бандре въ молодости была очень хороша собою; слухъ о ея красот'ь дошель даже до Императрицы Екатерины II, которая пожелала ее видъть и приказала мужу ея, находившемуся тогда въ Крымской вампані<mark>и, немедленно</mark> прібхать въ Петербургъ *винсти съ своей женою.* Они были очень милостиво приняты Императрицею и часто бывали на куртагахъ въ Эрмитажь. У правнуковъ ихъ до сихъ поръ хранятся превосходные портреты ихъ прадъда и прабабки, де Бандре, писанные маслянными красками въ натуральную величи-ну, по поясъ. Елена ивановна изображена въ пудръ, съ розой на груди, вътомъ самомъ костюмъ, въ которомъ предстявлялась въ первый разъ Императриць. Прадъдъ тоже красавецъ сь благороднымъ, мужественнымъ, родовитымь лицомъ, въ мундирѣ генералъпоручика, съ пудрой на головъ. Въ этомъ портретъ есть какая то таинственная особенность, по которой люди, принадлежащіе къ масонству, узнають въ немъ тотчась масона, хотя по наглядности портреть не заключаеть вь себф рѣшительно никакого знака, никакой особенности и ни малѣйшаго намека на число *три*. При жизни его никто не зналъ о его принадлежности къ масонству, а послъ смерти, при разборъ оставшихся бумагь, жена его открыла это. Спустя лътъ двадцать, когда Фадѣевы жили въ Екатеринославѣ, туда заѣхалъ американскій миссіонеръ Алленъ, упоминаемый выше въ "Воспоминаніяхъ", п, находясь у нихъ въ дом'ь, обратиль вниманіе на висъвшіе по ствнамь вь гостинной портреты, причемь, указавъ на генерала де-Бандре, тотчасъ объявиль: "этотъ былъ масонь и высшей

извъстная М-те Криднеръ, и каждое воскоесенье у нея происходило нъчто вродъ объденъ, по ея образцу, подъ названіемъ эдифицій. На маслянницъ, не бывая въ театрахъ и маскарадахъ, я зашелъ изъ любопытства посмотръть на это зрълище, и нашелъ что оно стоило хорошаго спектакля. Такія продълки были тогда въ модъ въ Петербургъ; замъчательнъйшими изъ нихъ считались молитвенныя сборища у нъкоей Татариновой, сопровождавшіяся такой скандальной обстановкою, что трудно придумать что нибудь болье комичное или безобразное. Конечно я самъ ихъ не видалъ и не имълъ къ тому ни малъйшей охоты. Заходилъ также въ католическую церковь послушать моднаго проповъдника Госнера, который ораторствовалъ всегда по четвергамъ

степени". На вопросъ Елены Павловны Фадѣевой, почему онъ это знаеть? Онъ извинился невозможностію отвѣчать и, не смотря на всѣ просьбы, ничего болѣе не сказаль. Другой разь, уже въ сороковыхъ годахъ, когда Андрей Михайловичъ былъ губернаторомъ въ Саратовѣ, у него обѣдалъ путешествовавшій по Россіи президентъ Лондонскаго географическаго общества извѣстный ученый Мурчисонъ и, тоже осматривая портреты послѣ обѣда, остановился передъ портретомъ деБандре и спросилъ у Елены Павловны: "кто это?" На отвѣтъ, что это ея дѣдъ, Мурчисонъ сказалъ: "а знаете ли вы, что онъ былъ масонъ и очень высокой степени!" И такъ же, какъ и Алленъ, на отрѣзъ отказался отъ всякихъ объясненій по этому поводу.

Немудрено, что митрополить Сестринцевичь воспользовался возможностію поговорить съ А. М. Фадъевымь о своихъ старыхъ друзьяхъ де-Бандре-дю-Плесси. Всъ знавшіе ихъ близко хранили о нихъ хорошую память. Елена Ивановна, помимо ея врасоты, какъ женщина умная, любезная, общительная, много видъвшая, много наблюдавшая на своемъ въку, была очень занимательная собесъдница. Она сопровождала своего мужа во всъхъ его походахъ, также и въ Крымской кампаніи. Тамъ она хорошо познакомилась со многими извъстными людьми. Суворовъ часто бывалъ у нея запросто и потомъ велъ дружескую переписку съ нею и ея мужемъ. Эти то знакомые разсказами о ней и возбудили въ Императрицъ Екатеринъ желаніе ее видъть. Елена Ивановна де-Бандре провела съ мужемъ всю зиму 1779 года въ Петербургъ, и разсказы ея объ этомъ пребываніи были весьма любопытны. Она встрътила многихъ изъ друзей и пріятельницъ своей прежней жизни, и у нея оказалось общирное знакомство. Между прочимъ она возобновила знакомство съ бывшимъ лейбъ-гусаромъ, а тогда уже генералъ-адъютантомъ, Корсакомъ. Онъ, въ числѣ многихъ должностныхъ лицъ при дворъ, помѣщался во дворцъ.

Корсакъ былъ давнишній знакомый Елены Ивановны по родству его съ семействомъ князя Сокольницкаго, съ которымъ она находилась въ большой дружбѣ, въ особенности съ одной изъ княженъ Сокольницкихъ, бывшей замужемъ за Потемкинымъ, двоюроднымъ братомъ Корсака, жившей въ то время въ Петербургѣ. Онѣ постоянно переписывались, а въ этотъ пріѣздъ генерала де-Бандре съ женой по вызову Императрицы въ Петербургъ, почти не разлучались и всюду выѣзжали вмѣстѣ. Корсакъ бывалъ у Елены Ивановны вседневно. Онъ горько жаловался на придворныя интриги, особенно на козни князя Ивана Ивановича Барятинскаго, который распуская о немъ разныя сплетни, наговариралъ на него Императрицѣ и старался погубить его въ ея мнѣніп. Однажды Корсакъ пригласилъ Елену Ивановну

въ восьмомъ часу вечера. Такъ дни шли за днями, пока наконецъ я, начавъ уже тяготиться долговременностію и тунеядствомъ моего пребыванія въ Петербургѣ, рѣшился аттаковать министра просьбой отпустить меня поскорѣе, такъ какъ служебныя дѣла необходимо требуютъ моего обратнаго возвращенія. Онъ обѣщаль не задерживать меня болѣе и приказаль въ департаментѣ писать бумаги для моего отправленія. Однако продержалъ меня еще недѣли двѣ и только въ началѣ апрѣля, послѣ очень любезной аудіенціи, объявивъ, что нѣсколько разъ говорилъ обо мнѣ Государю съ самой отличной для меня стороны, разрѣшилъ отправиться къ мѣсту моего служенія, что я конечно не замедлилъ исполнить.

де-Бандре съ Потемкиной къ себъ на чай, во дворецъ, гдъ онъ жилъ въ особомъ апартаментъ.

По прибытіи во дворець, овъ застали у Корсака его близкаго родственника Пассека съ дочерью, очень красивой дѣвушкой, за которою Корсакъ повидимому слегка ухаживалъ. Комната, гдъ онъ сидъли, была роскошно убрана; въ одной стенъ находилась ниша, украшенная драпировкой, въ глубинъ которой стояль дивань, а возле, у выдававшейся около ниши стень, стояль столикъ. Послъ чая, Потемкина попросила Елену Ивановну де-Бандре погадать ей въ карты, - она отлично гадала, - и объ дамы, усвышись за столикъ возл'я ниши занялись гаданіемъ; а Корсакъ съ дівицей Пассекъ сіли на дивань въ нише и вели оживленную беседу. Противъ ниши и столика въ противоположной ствив была стеклянная дверь, задернутая зеленой шелковой занавыской. Дверь вела въ корридоръ. Въ эту дверь вошелъ князь Иванъ Ивановичъ Барятинскій, поговориль съ Корсакомъ, поговориль съ дамами, пошутиль по поводу гаданія, прошелся раза три по комнать и вышель вь корридорь, Елена Ивановна сидъла за столикомъ прямо лицомъ къ дверп, и зам'ятила что князь Барятинскій, выходя изъ комнаты, какъ будто нечаянно задёлъ локтемъ за занавёску и отдернуль ее немного въ сторону. Она не обратила на это вниманія. Вскорѣ затѣмь, занятая своимъ гаданіемъ, раскладывая и объясняя карты, Елена Ивановна совершенно машинально, взглянувъ на дверь, увидёла за стекломъ лицо, чье-то знакомое лицо, смотръвшее изъ корридора въ комнату. Минуту спустя, она снова поглядъла на дверь, - лицо уже исчезло, за стекломъ двери никого болье не было.

Вскорѣ Корсакъ отправился въ свое имѣнье Полынковичи, недалеко отъ Могилева, гдѣ зажилъ сообразно своимъ вкусамъ: завелъ охоту, развелъ огромную стаю собакъ, наиолнявшихъ его обширный домъ, такъ какъ опъ держалъ ихъ не на исарнѣ, а при себѣ, въ домѣ; онѣ бѣгали свободно по всѣмъ комнатамъ, а во время обѣда вертѣлись вокругъ стола и хватали куски съ тарелокъ, что очень забавляло хозяина. Въ то же время по сосѣдству съ нимъ, обитали въ Бѣлоруссіи два другіе извѣстные въ свое время при дворѣ, опальные, Зоричъ п Ермоловъ. Всѣ трое вели знакомство между собою, и по образцу ихъ жизни, о нихъ составилось такое сужденіе: Корсакъ живетъ для собакъ, Ермоловъ для свиней. а Зоричъ для людей. Съ первымъ и послѣднимъ Елена Ивановна де-Бандре была дружески знакома и, живя уже вдовой въ своемъ Могилевскомъ имѣніи Низкахъ, неподалеку отъ нихъ, часто видѣлась съ ними; они посѣщали ее, она ѣздила къ нимъ въ гости съ своей маленькой шестилѣтней внучкой княжной Еленой Павловной Долгорукой, которую они очень любили и баловали, а Корсакъ называль своей маленькой невѣстой. Тогда генералъ-адъютанты носили только одинъ эпо-

Выёхаль я на святой, въ дилижансь, удобной четырехъ мьстной кареть и безъ всякихъ остановокъ и препятствій добхаль до Москвы на четвертыя сутки. Здысь мны надобно было пробыть дня три по нькоторымъ дыламъ и чтобы повидаться съ ньсколькими лицами. Встрытиль много старыхъ знакомыхъ, въ томъ числь Лазарева, очень богатаго армянина, заставившаго у него объдать. Въ этотъ день мны пришлось видыть поразительную разницу между разбогатывшимъ мыщанствомъ и оскудывшею знатностію. У Лазарева я удивился богатству дома, великольнію убранства комнать, роскоши обстановки, гастрономической тонкости объда. Передняя была набита лакеями въ раззолоченныхъ ливреяхъ, залы какъ во дворць; безпрестанно прівзжали съ визитами генералы, графы и

По смерти Зорича осталось больше долговъ нежели наслѣдства, должевствовавшаго остаться брату его отъ другаго отца, Неранчицу. Жена же этого Неран-

леть, и у Корсака эполеть состояль весь изъ крупныхъ брилліантовъ величиной каждый съ лізсной оріхъ. Шутя съ маленькой княжной онъ всегда говориль ей, что когда женится на ней, то подарить ей этоть эполеть.

Въ тридцати верстахъ отъ Могилева въ мъстечкъ Шкловъ, среди шестнадцати тысячь душь, ему принадлежавшихь, широко проживаль большимь бариномъ Зоричъ. Онъ былъ сербъ. Къ нему найхали на житье множество родныхъ, въ томъ числф сестра его Кисликова и родственникъ графъ Цукато. Жилъ Зоричъ очень открыто, гостепріимно, завель театръ, устроиль на свой счеть кадетскій корпусъ. На его имянины 3-го февраля въ день Св. Симеона къ нему съъзжалась вся Бълоруссія и многіе изъ Россіи. Кромъ того, онъ радушно пріютиль у себя въ домѣ изрядное количество всякихъ чужестранцевъ и эмигрантовъ, жившихъ у него въ полномъ довольствъ. Между послъдними замътно выдавался одинъ французскій графь, пользовавшійся общими симпатіями. Это быль высокій, худой челов'єкъ, среднихъ л'єть, хорошо образованный, даже ученый, очень добрый, съ утонченно въжливымъ обращеніемъ, свътскій и любезный. Онъ особенно любилъ и ласкалъ маленькую княжну Долгорукую, садиль ее къ себъ на колъна носиль, на рукахъ, забавлялъ, разсказывалъ сказки, пълъ пъсенки, игралъ съ нею и иначе не называлькакь "ma jolie petite princesse". Такое доброе вниманіе къ ребенку, конечно, расположило къ графу и дввочку и ея бабушку, считавщими его прекраснымъ человъкомъ, что также было общимъ мнъніемъ. Но однажды распространились слухи, что въ Шкловъ стали проявляться фальшивыя ассигнаціи, привезенныя изъ-за границы. Вскоръ слуки подтвердились, началось формальное следствие, и открылось, что незадолго передъ темъ графъ получиль по почте изъ-за границы ящикъ съ картами, - а подъ картами оказались искусно скрытыми и уложенными въ карточныя обертки фальшивыя ассигнаціи. Далбе разъяснилось, что это случилось не въ первый разъ, и что графу и прежде доставлялись по временамъ подобныя посылки. Его предали суду и осудили къ ссылкъ въ Сибирь. Графъ былъ страшно пораженъ и неизвестно, отъ ужаса ли при открытіи преступленія, или притворно, только съ первыхъ же дней по обнаружени этой продёлки, онъ совершенно онфмъль, и въ продолжени десяти лъть, до самой смерти своей, уже не произносилъ ви одного слова. В вроятно, по просьбъ Зорича, или чьей либо другой протекціи, губернаторъ той мъстности Сибири, куда сослали графа, взяль его къ себъ въ домъ, гдъ онъ и проживаль остальное время своей жизни.

камергеры. А вечеромъ въ тотъ же день, побхалъ я къ нашему родственнику и другу, князю Ивану Михайловичу Долгорукому. нѣкогда извѣстному поэту, и едва отыскалъ его ветхій домъ, почти за городомъ. Недостатокъ средствъ проглядывалъ во всемъ: комнаты убраны бѣдно, люди одѣты плохо, а самого князя засталъ въ поношенномъ, старенькомъ тулупчикѣ. Онъ миѣ очень обрадовался, не отпускалъ до поздней ночи и принудилъ дать слово пріѣхать къ нему завтра на цѣлый день. Къ сожалѣнію, миѣ невозможно было исполнить данное слово, потому что на другой день, покончивъ дѣла, я посиѣшилъ продолжать свой путь.

Въ послъднихъ числахъ апръля, добрался я наконецъ до Екатеринослава, гдъ нъсколько дней отрадно отдохнулъ среди своей

чица была та самая злополучная дама, которой привелось совершенно невольно, позабавить московскую публику во время коронація Императора Павла Петровича. Тогда вышло предписаніе, чтобы всё дамы проёзжающія въ экппажахъ, при встрёчь съ Государемъ останавливались, выходили изъ дверецъ, и становясь на первой ступенькъ кланялись Его Величеству. Г-жа Неранчицъ вхала въ кареть и, встретнивъ Императора, котела исполнить церемоніаль предписаннаго офиціальнаго поклона. Въ посифшности она не заметнла, что съ другой стороны кареты, платье ея было примкнуто дверцой, и когда стала на ступеньку, платье натянулось, поддернулось и такъ поднялось, что обнаружились голыя кольна. Государь засмѣялся и махнулъ рукой, чтобы она вошла въ карету; но такъ какъ по указанію церемоніала нельзя было обернуться къ Государю спиной, то при затрудненіяхъ своего неловкаго положенія, пятясь назадъ въ карету, г-жа Наранчицьеще больше запуталась въ своемъ платьт, оступилась, упала въ карету, ноги подбросились въ верху, - и попытка офиціальнаго поклона неожиданно ознаменовалась варіацією, совершенно выходившей изъ границъ церемоніальнаго этикета. Въ Москвъ много смъялись по поводу этого приключенія. Не смъялась только бъдная

Вскорѣ затѣмъ, уже въ Петербургѣ, былъ другой случай, по той же причинѣ. Императоръ Павелъ Петровичъ, прогуливаясь по обыкновеню передъ обѣдомъ, замѣтилъ быстро проѣхавшую мимо карету съ сидящей въ ней дамой, не остановившейся для исполненія предписанія. Государь приказалъ догнать карету остановить, и узнать фамилію и адресъ дамы. Она сказала. Возвратясь въ дворецъ, Государь сейчасъ послаль за нею, съ повелѣніемъ немедленно привезть ее въ нему. Посланные, пріѣхавъ по адресу къ означенюй дамѣ, нашли что она больна при смерти и что ее соборуютъ масломъ. Когда объ этомъ доложили Пмператору, онъ сказалъ, что все это выдумки, комедія, и приказалъ вепремѣнно ее представить къ себѣ, не смотря ни на что. Когда явились опять къ ней въ домъ, то застали, что она уже лежить мертвая на столѣ. Въ то время всѣ говорили, что дама, ѣхавшая въ каретѣ, вѣроятно, была съ визатомъ у своей умиравшей знакомой, и когда ее остановили по приказанію Государя, она, побоявшись назвать настоящее свое имя, назвалась именемъ больной. Это было самое правдоподобное объясненіе этой странной исторіи.

Елена Ивановна де-Бандре сообщала также интересное свёдёніе о графинё Апраксиной, рожденной графина Ягужинской, бывшей въ то время въ Кіевъ игуменьей Флоровскаго монастыря. О ней писали въ нашихъ историческихъ журна-

семьи, отъ трехмъсячной столичной суматохи. Поъздки въ Петербургъ не мъшали мнъ по возвращеніи, почти немедленно, возобновлять мои разътзды по колоніямъ. Молочанскія колоніи и Крымъ я посьщалъ ежегодьо, и эти путешествія, за исключеніемъ служебныхъ занятій, не были лишены для меня интереса и даже иногда удовольствія; особенно пріятно я всегда проводилъ время въ колоніи Нейзацъ, находящейся между Симферополемъ и Карасубазаромъ. Кромъ прекраснаго, живописнаго мъстоположенія колоніи, меня къ ней привлекало знакомство съ умнымъ и почтеннымъ аббатомъ Месліотомъ, поселившимся въ одной верстъ отъ нея. Этотъ аббатъ былъ духовникомъ принца Конде, сопутствовалъ ему во время командованія корпусомъ для дъйствій противъ рево-

лахь, между прочимь въ Русской Старинь, -- но писали крайне невърно и отибочно. Графиня Апраксина была въ близкомъ родствъ съ княземъ Павломъ Васильевичемъ Долгорукимъ, зятемъ Е. И. де-Бандре, который, пріфзжая въ Кіевъ, ежедневно бываль у нея въ Флоровскомъ монастырѣ, съ своей маленькой тогда дочерью вняжной Еленой Павловной. Исторія ея довольно зам'єчательна. Графиня въ ранней молодости вышла замужъ за графа Апраксина по любви, очень любила его, и имъла отъ него двухъ сыновей. Онъ же, влюбился въ фрейлину графиню Разумовскую, умѣлъ понравиться ей и увезъ ее. Старикъ отецъ ея, графъ Разумовскій, бросился за ними въ погоню, догналь ихъ, сорваль съ нея фрейлинскій шифръ, привезъ его во дворецъ въ Императрицъ Екатеринъ и сказалъ вручая ей: "Государыня, дочь моя недостойна носить шифръ съ Вашимъ именемъ!" Императрица, желая уладить это дѣло, призвала къ себѣ графа Апраксина, который ей объявиль, что онь уговорить жену свою пойти вь монастырь, чтобы дать ему свободу. И дъйствительно такъ и сдълаль: повхаль къ ней и упросиль принесть для него эту жертву. Она постриглась въ монахини, а онъ женился на графинъ Разумовской, положеніе которой уже требовало торопиться бракомъ. Старшій сынъ первой графини Апраксиной часто нав'ыцаль свою мать, когда она была игуменьей Фроловскаго монастыря, гостиль у нея подолгу и умерь на ея рукахь.

Любопытень еще разсказець, очень оригинально изображающій одну изъ интимныхъ сторонъ характера извѣстной графини Александры Васильевны Браницкой, рожденной Энгельгардть, любимой племянницы блистательнаго князя Тавриды Потемкина\*). Елена Ивановна де-Бандре была хорошо знакома съ графиней, и подъ старость обѣ вдовы жили въ своихъ имѣніяхъ Кіевской губерніи, — первая очень скромно въ маленькой деревенькъ при помѣстьъ Ржищево, вторая, — въ своемъ знаменитомъ мѣстечкъ (теперь городъ), Бѣлой Церкви, съ состояніемъ въ нѣсколько десятковъ милліоновъ руб., о которыхъ она не любила разговаривать. Въ одно утро, пріѣхаль къ Ел. Ив. де-Бандре знакомый исправникъ Тарасевичъ и привезь ей поклонъ отъ графини Браницкой, къ которой онъ заѣзжалъ по дѣлу. Въ дальнѣйшемъ разговорѣ о здоровьѣ графини, ея житьѣ-бытьѣ, ея извѣстной склонности къ соблюденію экономів, исправникъ разсказалъ подробности своего визита. Ему надобно было переговорить съ грифиней о ея же дѣлѣ. Отправляясь къ ней верстъ за тридцать, на своихъ лошадяхъ, въ бричкѣ, съ намѣреніемъ, тотчасъ по краткомъ разговорѣ съ графиней, немедленно выѣхать, куда то далеко для произъраткомъ разговорѣ съ графиней, немедленно выѣхать, куда то далеко для произъраткомъ разговорѣ съ графиней, немедленно выѣхать, куда то далеко для произъраткомъ разговорѣ съ графиней, немедленно выѣхать, куда то далеко для произъраткомъ разговоръ съ графиней, немедленно выѣхать, куда то далеко для произъраткомъ разговоръ съ графиней, немедленно выѣхать, куда то далеко для произъраткомъ разговоръ съ графиней, немедленно выѣхать, куда то далеко для произъраткомъ разговоръ съ графиней, немедленно выѣхать, куда то далеко для произъраткомъ разговоръ съ графиней, немедленно выѣхать, куда то далеко для произъраткомъ разговоръ съ графиней от къраткомъ разговоръ съ графине въ къраткомъ разговоръ съ графине въ къраткомъ съ съ пракъраткомъ съ къраткомъ съ съ пъраткомъ съ пракъраткомъ съ съ пракъ съ пракъ съ

<sup>\*)</sup> Мать княгини Е. К. Ворондовой, супруги фельдмаршала.

люціонной Франціи. много видблъ. много читалъ и былъ во всталь отношеніяхъ весьма любезный французъ.

Также во время монхъ побывокъ въ Молочанскихъ колоніяхъ, я часто видълся съ тогдашнимъ начальникомъ ногайскихъ поселеній, графомъ де-Мезономъ. Это былъ умный и замѣчательный французъ, одушевлявшійся настойчивостію и терпѣніемъ, не всѣмъ его соотечественникамъ свойственными. Онъ эмигрировалъ изъ Франціи въ революцію, путешествовалъ по всѣмъ странамъ, по всѣмъ морямъ, и въ бытность герцога Ришелье въ Одессѣ пріѣхалъ къ нему въ гости. Ришелье, съ обычною ему проницательностію, тотчасъ понялъ его способности быть хорошимъ администраторомъ надъ кочующимъ народомъ: предложилъ ему поступить на службу

водства неотложнаго слъдствія, и зная, что его лошадей на графскомъ дворъ кормить не стануть. - онь велёль привязать сзади брички, на запяткахь, хорошую связку сфна, дабы въ дорогф покормить своихъ усталыхъ, голодныхъ коней. Графиня приняла его довольно милостиво и въжливо, но съ сохраневіемъ важнаго достоинства и величія своихъ важныхъ титуловъ: статсъ-дама высочайшаго двора. кавалерственная дама ордена Екатерины 1-й степени, племянница князя Потемвина, ясновельможная коронная гетманша, многомелліонная графиня Браницкая, благосклонно снисходила вести разговорь о своемь дельць, съ маленькимь, темнымь ужэднымь чиновникомь. Она силкла вь покойномь кресль перель письменнимъ столомъ, возлѣ большаго окна, выходившаго во дворъ. Объяснившись по дълу, исправникь началь раскланиваться, графиня кивнула гологой и повернулась къ окну, - но въ ту же минуту обратилась къ исправнику съ новымъ вопросомъ о дълъ, попросила посидъть, разъяснить то и другое; стала съ участіемь разсирашивать о его службь, его семействь, его частной жизни, разсказывать о постороннихъ вещахъ, просила не торопиться, отдохнуть, и все это такъ просто, привътливо, ласково, что г-нъ Тарасевичъ крайне изумился. Куда дъвалась величавая, внушительная важность, куда дівался горделивый гетманскій гонорь! Знатная персона высокаго тона мгновенно, какь бы по мановению волшебной палочки, превратилась въ добродушную, болтливую старушку безь всякой церемонности, безъ малъйшихъ претензій и поползновеній на давленіе своимъ безмарнимъ превосходствомъ, и милостивымь снисхожденіемь, ничтожнаго челов'вка, неловко сидъвшаго противъ нея на кончикъ стула. Словомъ, ви тъни только-что бывшей предъ тъмъ вельможной, сановитой старой графини Браницкой, къ которой почтенныя дамы высшаго тоглашняго Кіевскаго общества, генеральши, считали за честь полходить къ півлованію ручки, -- о чемь свитівтельствуеть Фалипи Фалипповичь Вигель въ первомъ том в своих в воспоминаній. Ньеколько разъ исправникъ Тарасевичъ подымался со стула и принималел за отвешивание нижайшихъ прощальных в поклоновь, но графиня свова настойчиво усаживала его и продолжала оживленно бесъдовать съ нимъ. Исправникъ поняль, что она умышленно его заговариваеть и удерживаеть, но никакь не могь постигнуть, для чего. Онъ замътиль что графиня, разговаривая съ нимъ, частенько, какъ бы мимоходомъ, невзначай, поглядываеть въ окно, - и изъ любопытства, "что она туда смотрить, что тамъ тркое?" -- самъ заглянулъ въ окно. Онь уридьль весьма прискорбную для себя картину: посреди обширнаго двора, неполалеку оть крыльца, стояла его бричка: усталая гройка на солнечной жарь грустно понурила головы, кучерь

и поручиль его управленію ногайцевь, въ числь ньсколькихь тысячь семей, кочевавшихъ близъ Азовскаго моря, по сосъдству съ Молочанскими колоніями. Графъ де-Мезонъ вполнъ оправдаль надежду своего земляка начальника. Сначала онъ старался пріобр'єсть довъріе ногайцевъ справедливостію, терпъніемъ, внимательностію къ ихъ нуждамъ; когда же въ томъ успёль и довель ихъ до сознанія. что осъдлая жизнь лучше кочевой, то созваль ихъ старьйшихъ и объявиль имъ, что для ихъ же счастія, они должны тотчась же приступить къ исполненію этой реформы. Въ тотъ же день всѣ ихъ кибитки быди сожжены. Приготовительныя же мфры къ назначенію мість для ихъ поселеній, обмежеванію и проч. были заблаговременно приняты и уже сдёланы. Въ течение двухъ-трехъ лътъ устроилось нъсколько десятковъ селеній, основаны сады, мельницы, и ногайцы благословляли своего добраго, попечительнаго начальника. Къ сожалънію, онъ не успъль, за смертію своей, довершить свое полезное предпріятіе. При немъ, конечно, ногайцы никогда бы не пожелали нереселяться въ Турцію.

Въ этотъ годъ я тадилъ еще въ Бессарабію. Въ Кишиневъ Инзовъ всегда приглашалъ меня останавливаться у него въ домъ. Пушкинъ, въ продолженіи своей Кишиневской ссылки, тоже жилъ сначала у Инзова. Домъ былъ не особенно великъ, и во время моихъ прітадовъ меня помъщали въ одной компатъ съ Пушкинымъ, что для меня было крайне неудобно, потому что я прітажалъ по дъламъ, имътъ занятія, вставалъ и ложился спать рано, а онъ по цълымъ ночамъ не спалъ, писалъ, возился, декламировалъ и громко мнъ читалъ свои стихи. Лътомъ, разоблачался совершенно и производилъ всъ свои ночныя эволюціи въ комнатъ, во всей наготъ своего натуральнаго образа. Онъ подарилъ мнъ двъ свои

дремаль на козлахь; а сзади, у запятокь, подобралась графская корова и безпощадно пожирала припасенное, увязанное на запяткахь съно. Исправнякь Тарасевичь разомъ постигь все. Онъ уже не пытался раскланиваться и покорно ожидаль скораго окончанія своего визита, соразмѣряя его съ хищническимъ аппетптомъ коровы. Графиня продолжала поглядывать въ окно и, по мѣрѣ уменьшенія сѣна, начинала понемножку охладѣвать въ заботливомъ участіи къ судьбѣ исправника, ѝ возвращаться въ первобытную норму знатной персоны. Съ послѣднимъ клочкомъ сѣна, вытащеннымъ коровой, —псправникъ Тарасевичъ почтительно всталъ, а графиня Браницкая, уже съ полнымъ аттитюдомъ высокопоставленной особы, глубоко сознающей свой властные, полновѣсные аттрибуты, —легкимъ наклоненіемъ головы, какъ бы съ заоблачной высоты, снисходительно отпустила его въ дальнъйшій путь на голодимхъ лошадяхъ.

рукописныя поэмы, писанныя имъ собственноручно. Бахчисарайскій фонтанъ и Кавказскій плѣнникъ. Зная любовь моей жены къ поэзіи, я повезъ ихъ ей въ Екатеринославъ виѣсто гостинца, и въ самомъ дѣлѣ оказалось, что лучшаго подарка сдѣлать ей не могъ. Она пришла отъ нихъ въ такое восхищеніе, что цѣлую ночь читала и перечитывала ихъ нѣсколько разъ, а на другой день объявила, что Пушкинъ несомнѣнно «геніальный, великій поэтъ». Онъ тогда былъ еще въ началѣ своего литературнаго поприща и не очень извѣстенъ. Я думаю, что Елена Павловна едва-ли не одна изъ первыхъ признала въ Пушкинѣ геніальный талантъ и назвала его великимъ поэтомъ.

Однако, великій поэть придумываль иногда такія проделки. которыя выходили даже изъ предбловъ поэтическихъ вольностей. До перебада Инаова въ Кишиневъ. Пушкинъ находился при немъ нъсколько времени въ Екатеринославъ, впрочемъ, недолго; заболълъ лихорадкою и уъхалъ съ генераломъ Раевскимъ лечиться на Кавказъ. Въ Екатеринославъ онъ конечно познакомился съ губернаторомъ Шеміотомъ, который, однажды, пригласилъ его на объдъ. Приглашены были и другія лица, дамы, въ числь ихъ моя жена. Я самъ находился въ разъвздахъ. Это происходило летомъ, въ самую жаркую пору. Собрались гости, явился и Пушкинъ и съ первыхъ же минутъ своего появленія привель все общество въ бользамъщательство необыкновенной эксцентричностію своего костюма: онъ быль въ кисейныхъ панталонахъ! Въ кисейныхъ. легкихъ, прозрачныхъ панталонахъ, безъ всякаго исподняго бълья. Жена губернатора, г-жа Шеміоть, рожденная княжна Гедровиць, старая пріятельница матери моей жены, чрезвычайно близорукая, одна не замъчала этой странности. Здъсь же присутствовали три дочри ея. молодыя дъвушки. Жена моя потихоньку посовътовала ей удалить барышенъ изъ гостинной, объяснивъ необходимость этого удаленія. Г-жа Шеміотъ, не довъряя ей, не допуская возможности такого неприличія, увъряла, что у Пушкина просто льтнія панталоны бланжеваго, тёлеснаго цвёта: наконець, вооружившись лорнетомъ. она удостовърилась въ горькой истинъ и немедленно выпроводила дочерей изъ комнаты. Тъмъ и ограничилась вся демонстрація. Хотя вев были возмущены и сконфужены, но старались сдвлать видь, будто ничего не замъчають. Хозяева промодчали, и Пушкину его продёлка сошла благополучно.

Въ теченіе 1824-го и 1825-го годовъ, я занимался составленіемъ инструкцій для управленія колоніями. Трудъ этотъ, по данной программѣ, былъ обширный, хотя мало полезный. У насъ и теперь, а тогда еще болѣе, для полезнаго служенія нужны достойные и смышленные люди, а не огромныя инструкціи. Контеніусъ не имѣлъ почти никакихъ инструкцій, а былъ полезнѣе исполнителей обширныхъ начертаній графа Блудова, Киселева и Перовскаго.

При возвращении въ одномъ изъ этихъ годовъ изъ Бессарабіи, я свернуль съ дороги и сдълаль маленькое путешествіе по Каменецъ-Подольской губерніи, чтобы повидаться съ братомъ моимъ Павломъ Михайловичемъ, находившимся тогда во второй арміи, при главной квартирь, и погостить у него нъсколько дней. Тамъ я видѣлъ въ первый разъ генерала Киселева, съ которымъ впослѣдствіи, имѣль такъ много сношеній; а также встрѣчался и познакомился съ нъкоторыми лицами, сдълавшимися вскоръ важными декабристами. Сужденія ихъ и тогда уже отличались такою смъдостію и ръзкостію, что удивляли меня; они, повидимому, одобрялись высшими людьми, какъ напримъръ, генераломъ Киселевымъ. На обратномъ пути, пробздомъ черезъ Умань, я посътиль знаменитый садъ Софіевку, принадлежавшій тогда еще графинѣ Потоцкой. Садъ этотъ, по крайней мъръ въ Россіи, дъйствительно, замъчателень, какъ по прекрасному мъстоположенію, такъ и по изящному вкусу учредителей его. По прівздв въ Екатеринославь, занялся обыч-<mark>ными дѣлами, до новой обычн</mark>ой дѣловой поѣздки.

Въ этомъ году (1824-мъ) мы съ женою были обрадованы рожденіемъ сына Ростислава,— о чемъ я уже упоминалъ выше, — единственнаго нашего сына. П радость наша не обманула насъ. Теперь, уже въ старости, могу сказать, что въ немъ Богъ намъ даровалъ добраго сына, достойнаго человѣка и вѣрнаго слугу отечества своего \*).

<sup>\*)</sup> Андрей Михайловичъ и Елена Павловна Фадѣевы дали своему сыну имя "Ростислава" вслѣдствіе особенной причины, которая заслуживаетъ быть переланной зпѣсь.

Задолго до этого, когда Елена Павловна была еще молоденькой дёвочкой, почти ребенкомъ, быль у нея двоюродный дядя, князь Григорій Алексвевичъ Долгорукій, старый морякъ, долго и много плававшій по морямъ. Онъ командовалъ кораблемъ и съ нимъ участвовалъ въ эскадрѣ графа Орлова Чесменскаго, когда тотъ совершалъ экспедицію въ Неаполь для похищенія княжны Таракановой. По совершеніи похищенія, Тараканову посадили на этотъ же самый корабль подъкомандой Долгорукаго, который и доставиль ее въ Кронштадтъ. Кн. Долгорукій лю-

Лътомъ 1825-го года, я сопровождалъ генералъ-губернатора Новороссійскаго края графа Воронцова по колоніямъ. Онъ путе-шествовалъ вмъстъ съ графинею: и онъ и она были тогда еще въ цвътъ лътъ, очень любезны и привътливы.

По возвращеній моємь изъ разъбздовь осенью этого года, я узналь, что императорь Александрь Павловичь съ Государыней прибыли въ Таганрогь, дабы тамъ зимовать, по разстроенному ея здоровью. Десятаго октября я получиль эстафету отъ графа Воронцова, въ коей онъ меня извъщаль, что Государь ъдеть въ Крымъ, и будеть профажать черезъ Молочанскія колоній и потому просиль меня сдёлать нужныя приготовленія. Я немедленно отправился и исполниль все, что слёдовало.

Путешествіе Государя было направлено изъ Таганрога чрезъ Маріуполь и ногайскія поселенія. Съ 21-го на 22-е октября онъ ночеваль въ главномъ изъ этихъ поселеній. Обыточной, близь Азовскаго моря, у графа де-Мезона, въ сорока верстахъ отъ коло-

биль разсказывать своей маленькой племянниць, какь онь совершаль это путешествіе съ принцессой Таракановой, какая она была очаровательная женщина, любезная, прасивая, отличная музыкавтща, какъ прекрасно п4ла. Бивало, въ тихую, лунную ночь, выйдеть на палубу и начнеть пфть, и долго, долго поеть, и такой у вея голось, что проникаеть въ самую глубь души. И подъ это пвніе, у князя Долгорукаго начинали бродить странныя мысли, въ роди того: "а что если бы съ нею куда нибудь бфжать! Что-жь, матросы меня любять, они меня послушають; взять бы, повернуть корабль, да вивсто Кронштада махнуть вь Америку!... А тамъ что Богъ дасть. "Такія мысли продолжались конечно, только пока Тараканова пъла, и умолкали вибсть съ ея голосомь. Такь онъ ее и довезъ до Кронштадта. Туть за нею прібхали на корабль, взяли, увезли, и съ тіхъ поръ кн. Долгорувій ея не видьяж, нигав ее не могь отврыть и ничего не могь узнать. Говорили, что ее засадили въ Петропавловскую кръпость, и что она тамъ при наводненія утонула. Князь Долгорукій быль старкій, безсемейный холостякь, большую часть жизни проводиль въ морф на своемь кораблю и любиль его со страслю, какъ свое родное дътище. Корабль назывался "Ростиславъ". Кн. Долгорукій говориль о немь съ отеческою нъжностію, иногда со слезами умиленія, и постоянно твердиль своей племянниць: "смогри. Еленушка, когда ты будешь большая, ин выйдешь самужь, и будеть у тебя сынь, ты его назови Ростиславомь, въ честь "и память поего корабля. Онь должень быть Ростиславь, непременно Ростиславь; "Смотри же, помни, не забудь". И взяль съ нея слово, и при каждомъ свиданіи напоминаль объ этомъ. Прошло много літь, маленькая дівочка сдірлалась взрослой дввушкой, вышла замужь, била уже матерыя двухь дочерей. Князь Григорій Алексвевичь давно уже разстался съ сьоимъ Ростиславомь и съ пучинъ морских в сошель вы відра земныя; но Еленушка не забыла стоего обіщанія. II вотъ, въ 1824-мъ году 28-го марда, Богь ейдај оваль сына, здороваго, большого мальчика, котогому по виду межно было дать два-три мфенца. Радостно встрътили родители своего перваго и едивственнаго сына и при его крещении исполнили завыное желаніе старато командира корабля "Роспислава": а вы честь и память ихы обоехь, назвали съсего съна Роми мавомъ.

ніи, и 22-го октября прибыль въ колоніи, ровно за четыре недѣли до горестной своей кончины.

Первое поселеніе менонистовъ \*) на этомъ пути состояло въ фермѣ одного менониста, именуемой Штейнбахъ. Государь прибылъ туда въ 12-мъ часу по-полуночи. При выходѣ изъ коляски, у подъѣзда дома, Его Величество былъ встрѣченъ мною съ старшинами менонистовъ; по выслушаніи словесно рапорта о благосостояніи колоній, и принятіи письменнаго о народонаселеніи въ нихъ, и хозяйственномъ обзаведеніи съ планомъ Молочанскаго округа, изволилъ спросить у меня: «съ кѣмъ я имѣю удовольствіе говорить?»— и получивъ отвѣтъ:— «а гдѣ Контеніусъ?»— «Въ Екатеринославѣ; нездоровъ».— И съ этими словами я представилъ Его Величеству письмо отъ него \*\*). Потомъ Государь обратился къ старшинамъ и принялъ отъ нихъ съ милостивою улыбкою поздравительное, письменное привѣтствіе, слѣдующаго содержанія:

«Всемилостивъйшій Государь! Провидъніе даровало намъ сча«стіе видъть Ваше Императорское Величество, нашего Всемило«стивъйшаго Государя и отца, вторично посреди насъ. Подъ Тво«имъ милосерднымъ правленіемъ, подъ Твоимъ покровомъ и защи«тою, мы живемъ здъсь счастливо и покойно. Пріими, Всепресвът«лъйшій Монархъ, изліяніе чувствъ благодарности, преданности и
«любви; пріими удостовъреніе нашей сердечной и всегдашней
«мольбы ко Всевышнему: да Господь увънчаетъ тебя, весь твой
«Августъйшій домъ и всъ Твои великія и благодътельныя пред«начинанія благословеніемъ своимъ».

Подписано духовными и свътскими старшинами менонистскаго общества.

Государь вошель въ комнаты, призваль хозяина и хозяйку и милостиво привътствоваль ихъ. Я удостоился приглашеніемъ къ объденному столу. Когда я вошель въ столовую комнату, Государь уже сидъль за столомъ. Пригласивъ меня състь русскимъ изръченіемъ: «милости просимъ садиться», Его Величество, обращаясь ко мнъ, началъ слъдующій разговорь:\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Почему-то принято теперь писать "менониты"—тогда какъ прежде они всегда назывались "менонисты", что гораздо правильнъе.

<sup>\*\*)</sup> Инсьмо это пом'вщено въ приложеніяхъ подъ № 28.

<sup>\*\*\*)</sup> Разговоры съ Государемъ Андрей Михайловичъ записывалъ въ тотъ же день въ свою памятную книжку.

- «Чѣмъ боленъ Контеніусъ?
- «Грудною бользнію, Ваше Величество—отвьтиль я.
- «А я думаю старостію. Сколько ему лѣть?
- «Семьдесять шесть.
- «Кланяйся ему, братецъ, отъ меня и скажи, что я очень жа-«лѣю, что не могъ его видѣть и особенно о причинѣ, по которой «онъ не могъ сюда пріѣхать. Скажи ему, что я душевно желаль «бы снять ему лѣтъ двадцать, но это свыше моей власти.

Сдёлавъ затёмъ нёсколько вопросовъ о генералѣ Инзовѣ и другихъ начальникахъ колоній, Государь сказалъ:

- «Въ этой колоніи только два дома?
- «Это не колонія, В. В.,»— отвѣчаль я— «но хуторь, основан-«ный при землѣ, пожалованной Вашпмъ Величествомъ бывшему «менонистскому старшинѣ Винцу, за его усердное общественное «служеніе и за основаніе первой въ здѣшнихъ мѣстахъ лѣсной «плантаціи. Теперешній хозяинъ дома—зять его.

Государь, указывая въ окно, спросилъ меня:

- «А чьи это маленькіе малороссійскіе домики?
- Въ нихъ живутъ работники хозяина.
- «А менонисты, кажется, не строять домовь на этоть манерь?
- «Никакъ нътъ, Ваше Величество.
- «Сколько вышло менонистовъ изъ Пруссіи сюда въ прошломъ году?
  - «Пять семей.
  - -- «Въ чемъ состоятъ главныя упражненія менонистовъ?
- «Въ улучшенномъ скотоводствъ. хлъбопашествъ, въ разныхъ «ремеслахъ.
  - «Какой у нихъ рогатый скотъ?
- -- «Большею частію смёсь нёмецкаго съ малороссійскимъ.
- «А лошади?
- «Также; потому что первоначально вышедшіе менонисты приводили съ собою рогатый скотъ и лошадей изъ Пруссіи.
  - «Какой они выствають наиболте хлтбоь?
  - «Пшеницу.
- «Много ли они потеряли въ прошлую зиму отъ падежа скота?
  - «Пятую часть.

- «Была ли у нихъ такъ же, какъ и у прочихъ здѣшнихъ жителей въ то время, снята съ крышъ солома на прокормъ скота?
  - «У нъкоторыхъ.
  - «Бывають ли за ними недоимки въ податяхъ?
  - → «Весьма рѣдко.
  - «Есть ли фабрики?
- «Одна небольшая, суконная, которую В. В. въ 1818 году изволили удостоить посъщениемъ.
  - «А! Помню.

Лейбъ-медикъ Вилліе, сопровождавшій Государя и находившійся за столомъ, зам'ьтилъ: «Кажется, что въ 1818 году мы зд'ьсь не 'вхали.

- «Нѣтъ, подтвердилъ Государь,» мы проѣхали изъ духоборческой деревни, гдѣ ночевали, на село Токмакъ и оттуда прямо въ Маріуполь».— Затѣмъ обратился снова ко мнѣ:— «Бываютъ ли между менонистами важныя уголовныя преступленія?»
- «Въ продолженіи восьмилѣтняго управленія моего случилось одно только.
  - -- «Какое?
- «Одинъ менонистъ, въ нетрезвомъ видѣ, задавилъ ребенка, переѣхавъ его повозкою на дорогѣ.

Государь, сдёлавъ знакъ головою, сказалъ: «Это неумышленно! Но развъ бываютъ между ними наклонные къ пьянству?

- «Весьма рѣдко.
- «Это хорошіе люди». И потомъ Государь шуточно спросиль у Вилліе—N'est ce pas que vous êtes ici chez vos confrères, en fait de religion?
  - «Non, sire,» отвъчалъ Вилліе, «je suis de l'église épiscopale».
  - «Et dans quelle église allez-vous à Pétersbourg?
  - «Dans la chapelle anglicane.

Государь продолжаль, обращаясь ко мнѣ:— «мирно ли они живуть съ ногайцами?

— «Ногайцы иногда нѣсколько безпокоять ихъ, но мѣстное начальство старается всемѣрно прекращать своевольство ногайцевъ.

Вст окна были устяны менонистками изъ ближнихъ колоній, въ ихъ праздничныхъ платьяхъ. Началась спльная буря и дождь. Государь, посмотртвъ въ окно, сказалъ: — «Шквалъ! Шквалъ! рацvres femmes, elles seront toutes mouillées!» — И потомъ спросилъ меня: — «Всегда ли здёсь въ октябрё бываеть такая погода?

— «Напротивъ, Ваше Величество, вѣтры и дожди здѣсь гораздо чаще бываютъ въ сентябрѣ, прежде и послѣ равноденствія; а въ октябрѣ, большею частію, дни ясные, теплые и тихіе и только по утрамъ и по вечерамъ случаются туманы».

Государь обратился съ вопросомъ къ Вилліе и генералу Соломкѣ, у кого онп ночевали въ Ногайскѣ, и хорошія ли у нихъ были квартиры. Въ это время поваръ Государя, Миллеръ, подалъ блюдо съ зеленью. Государь спросилъ:—Сез légumes sont ils d'ici»?— Non, sire, отвѣчалъ Миллеръ: mais je les ai trouvées ici.

Государь увидёль костяной ножь, которымь Вилліе резаль хлёбь, поданный ему Миллеромь изъ другой комнаты и, взявь его въ руки, посмотрёль на надпись и сказаль: «Написано «Москва» латинскими буквами! Наши фабриканты имёють страсть или писать на своихъ произведеніяхъ «Лондонь» и «Парижъ», или хотя Москву и Петербургъ, но всегда и непремённо латинскими буквами!

Вилліе меня спросиль, не зд'єсь ли сд'єлань ножь? Я отвічаль отрицательно.

- «Знаете ли вы,» обратился Государь ко мнѣ, «швейцарца. поселившагося между ногайцами?»
  - «Нѣсколько знаю».
  - «А какъ вы о немъ знаете?»
- «Сколько мит извъстно, онъ кажется хорошей нравственности и имъетъ добрыя намъренія».
  - «Въ чемъ состоять онъ?»
- «Въ томъ, чтобы узнать совершенно характеръ, образъ мыслей, нравы, духъ ногайцевъ и сообщить свои свъдънія Базельскимъ миссіонерамъ, имъющимъ цълію обращеніе магометанъ въ христіанскую въру, для облегченія имъ въ томъ усиъха.
- «Да!» сказаль Государь. «такъ точно: въ Базелѣ есть институть, гдѣ воспитываются миссіонеры. Я желаю ему успѣха. но сомнѣваюсь въ томъ.

Государь посмотрёль на часы и всталь изъ-за стола. Кромё Государя, за столомъ находились генералы, баронъ Дибичъ и Сономка, лейбъ-медикъ Вилліе и я. Послѣ обѣда Его Величество вышель въ другую комнату. Чрезъ нѣсколько минутъ позвали менонистскихъ старшинъ. Государь спрашивалъ ихъ, всёмъ ли они довольны и не имёють ли какихъ жалобъ? Получивъ въ отвётъ, что они счастливы, довольны во всёхъ отношеніяхъ и что имъ остается только благодарить Государя за всё его щедрости и милости, онъ сказалъ имъ: «Я также доволенъ вами за мирную жизнь и трудолюбіе, но желаю, чтобы вы основали лёсныя плантаціи, особенно изъ американскихъ акацій, очень успёшно произрастающихъ въ этихъ мёстахъ, по ½ десятины на хозяина». Затёмъ, отпустивъ ихъ, призвалъ вновь хозяина и хозяйку, поблагодарилъ ихъ, щедро одарилъ и вышелъ для отъёзда.

Получивъ дозволеніе проводить государя до ночлега, назначеннаго въ послѣдней менонистской колоніи Альтонау, я поѣхаль слѣдомъ за Его Величествомъ. Внѣ колоній, которыя встрѣчались по пути, государь приказываль ѣхать очень скоро, въ колоніяхъ же тише. До первой станціи, колоніи Рикенау, въ 17-ти верстахъ отъ Штейнбаха, государь проѣхалъ черезъ новыя колоніи, Прангнау, Нейкирхъ и близъ колоніи Лихтерфельдъ. Въ Рикенау Государь разговаривалъ съ хозяиномъ дома. подлѣ котораго перемѣняли лошадей; спросилъ его довольны ли они всѣмъ и проч.

Въ колоніи Орловъ, лошади перемѣнялись возиѣ одного менонистскаго дома, отличавшагося отъ прочихъ обширностію и устройствомъ. Государь вышель изъ коляски и пошель одинъ въ домъ. Хозяинъ этого дома, ѣхавшій верхомъ передовымъ, предъ экипажемъ государя, весь промоченный дождемъ и испачканный грязью, побѣжалъ перемѣнить кафтанъ. Оробѣвшая хозяйка стояла, прижавшись у переднихъ дверей,— а двѣ мои малолѣтнія дочери, пріѣхавшія изъ Екатеринослава съ знакомой дамой, чтобы видѣть государя, стояли въ другой комнатѣ, дверь которой была отворена. Государь вошелъ въ комнату и, увидѣвъ ихъ, подошелъ къ нимъ и спросилъ у нихъ, кто онѣ? Затѣмъ милостиво разспрашивалъ маленькихъ дочерей о ихъ матери, есть ли у нихъ братья, сестры и проч.

Возвратясь въ переднюю комнату и узнавъ отъ вошедшаго хозяина, что въ углу стоявшая женщина, жена его, хозяйка дома, Государь подошель къ ней и взялъ ее за руку; хозяйка, думая, что Государь по менонистскому обычаю хочетъ пожать ей руку, свободно протянула ее; но Государь поцёловалъ ей руку. Это снисхожденіе, свыше всякаго чаянія, такъ поразило ее, что она отступила нёсколько шаговъ назадъ, поблёднёла, зашаталась,

готовая упасть въ обморокъ и не была въ состояніи произнести ни слова. Его Величество сдѣлалъ хозяину нѣсколько вопросовъ о домѣ его: давно ли построенъ, во что обошелся и проч. — И поклонясь, вышелъ изъ комнаты.

Въ сѣняхъ государь увидѣлъ меня и спросилъ ласково:

- «Твое семейство здёсь?
- «Здѣсь, Государь,» отвѣтилъ я: «двѣ дочери, желавшія имѣть счастіе удостоиться лицезрѣнія Вашего Величества.
  - «А твоя супруга гдѣ?
  - «Въ Екатеринославѣ, Государь.
- «Дѣти твои мнѣ говорили, что она урожденная княжна Долгорукая?
  - «Такъ точно.
  - «Какого Долгорукаго?
  - «Князя Павла Васильевича.
  - -- «Не того ли, что служиль въ уланахъ?
- «Никакъ нѣтъ. Тесть мой имѣлъ счастіе служить августѣйшей бабкѣ Вашего Величества генералъ-маіоромъ, и въ началѣ царствованія родителя Вашего Величества вышелъ въ отставку.

Государь подняль глаза, припоминая его, и потомъ, пожавъ плечами, сказаль:— «Не помню.

Садясь въ коляску, Его Величество сказалъ мнѣ:—«У здѣшняго хозяина домъ лучше чѣмъ у другихъ.

- «Онъ достаточнъе другихъ» отвътилъ я.
- «А это какой домъ въ концѣ колоніи, противъ школы, отдѣльный?
  - «Молитвенный.
  - «Будеть ли онъ выштукатурень?
- «Въ будущемъ году менонисты намъреваются непремънно выштукатурить.
- «Такъ, какъ этотъ?—указывая на домъ, гдѣ онъ изволиль быть.
  - «Такъ точно.

Государь, кивнувъ головою съ улыбкой одобренія, велѣлъ кучеру ѣхать. По прибытіи въ колонію Альтонау Государь вошелъ въ домъ, предназначенный для ночлега его, и тотчась призвалъ хозяйкой, дѣтей и мать ихъ, говорилъ съ ними освѣдомлялся о ихъ положеніи, хозяйствѣ, лѣтахъ и проч.

Ночью стражу при экипажѣ и квартирѣ Государя составляли по собственному своему желанію, сами старшины и почетнъйшіе изъ хозяевъ. На другой день, 23-го октября, предъ вытадомъ, узнавъ. что дъти мои прівхали сюда, Государь изволиль приказать привести къ нему ихъ. Генералъ Соломка, посланный за ними, видя, какія онъ еще маленькія (старшей было десять лъть\*), а второй всего шесть), напомниль имъ, чтобы онъ не забыли поклониться Государю. — что онъ конечно исполнили. Государь разговаривалъ съ ними очень милостиво, шутилъ, разспрашивалъ подробно о ихъ матери, дъдъ, занятіяхъ, ученіи; обласкалъ ихъ, при прощаніи поціловаль у нихь обінхь руки и просиль поклониться отъ него ихъ матери. Уходя, дъвочки никакъ не могли отворить двери: Государь ходиль по комнать и, замьтивь ихъ затрудненіе, подошель къ нимъ, засм'вялся и, толкнувъ ногою дверь, выпустиль ихъ. Потомъ призваль онъ хозяина и хозяйку, поблагодариль за ночлегъ и щедро одарилъ деньгами. Соломка мит говориль, что Государь желаль сдёлать подарки моимь дётямь; но оказалось, что въ дорогу ничего не взяли для этой цёли.

Я ожидаль выхода Государя для отправленія въ путь у дверей дома. Поровнявшись со мною, Его Величество остановился и сказаль мнь:

— «Благодарю тебя; я весьма доволенъ, что познакомился съ тобою. Кланяйся отъ меня своей супругъ». И потомъ голосомъ отеческаго соучастія: — «Скажи мнѣ, счастливъ ли ты въ своемъ семействъ»?

Съ чувствомъ умиленія и благодарности къ истинному Отцу-Государю, произнесъ я совершенно утвердительный отвътъ. Его Величество поклонился и сълъ въ коляску. Въ это самое время, одинъ ногаецъ сунулъ въ руки барона И. И. Дибича нъсколько ассигнацій стараго достоинства; Государь, взглянувъ на нихъ, сказалъ: «А, это стараго достоинства! Ихъ вымънивать уже запрещено закономъ. А сколько ихъ?» Дибичъ доложилъ: «Двъсти пятьдесятъ рублей». Государь приказалъ: «Дать ему!» что Дибичъ и велълъ исполнить Соломкъ. Затъмъ Государь поклонился и отправился въ дальнъйшій путь.

<sup>\*)</sup> Это была Елена Андреевна, будущая г-жа Ганъ, писавшая подъ псевдонимомъ Зенанды  $P_{***}$ .

Въ пяти верстахъ отъ последней колоніи Государь проезжаль чрезъ главное духоборческое селеніе, подъ названіемъ «Терпеніе». Духоборческіе старшины ожидали Государя съ хлебомъ и солью. Но Государь, узнавъ отъ квакеровъ Аллена и Грельета, что духоборцы не признаютъ божественности Христа, и потомъ изъ доходившихъ къ нему донесеній о разныхъ преступленіяхъ и безпорядкахъ между ними,— взглянулъ на нихъ съ видомъ негодованія и приказалъ кучеру, не останавливаясь, ёхать впередъ.

Въ этотъ день Государь объдаль на хуторъ помъщика Прудницкаго, около ръки Утлюка, отъжхавъ шестьдесять версть отъ колоній, Генерадъ Соломка, съ которымь я внослідствій времени видёлся, говориль мнё, что за столомь зашла рёчь о менонистахь. Соломка сказалъ Государю, что просилъ меня о прінсканіи ему семейства менонистовъ въ его Тамбовскую деревню для управленія ею. Государъ на это замътиль: — «Можеть быть, Фадъевъ исполнить твое желаніе, но я сомніваюсь вы успіххі. Всякій менонисть, «поселясь здёсь, ищеть положить основание благосостоянию не толь-«ко собственному, но и потомства своего; въ кругу своихъ собратій «онъ находится какъ бы въ коренномъ отечествъ своемъ; соотече-«ственники его помогають ему въ нуждахь его. знакомять его съ «мъстнымъ положеніемъ, обстоятельствами и такъ далье. А у тебя, «въ отдаленіи отъ нихъ. онъ будетъ лишенъ всёхъ этихъ удобствъ. «Сверхъ того, я не думаю, чтобы ихъ общество и согласилось отну-«стить отъ себя хорошаго человъка, изъ опасенія, чтобы онъ не «испортился въ нравственности и не сдълалъ навыка къ обычаямъ «и порокамъ, коп до сихъ поръ имъ чужды. А въ дурномъ, тебъ «мало будеть пользы». Последствія совершенно оправдали это прозорливое заключение Государя, такъ какъ при всемъ моемъ старанін, я не могъ уговорить ни одного изъ извъстныхъ мит по хорошимъ качествамъ менонистовъ принять предложение, даже съ самыми выгодными условіями.

Проводивъ Государя, я немедленно возвратился въ Екатеринославъ и, пославъ генералу Инзову эстафету съ донесеніемъ о всѣхъ подробностяхъ проѣзда Государя чрезъ колоніи, извѣстилъ его о приказаніи Его Величества передать ему, что, по возвращеніи въ Таганрогъ, Государь желаетъ его тамъ видѣть.

Вслъдствіе этого извъщенія, Инзовъ прібхаль изъ Кишинева въ Екатеринославъ. Времени до возвращенія Государя въ Таганрогъ

оставалось еще около двухъ недёль, и потому Инзовъ не торонился. Взявъ меня съ собою, онъ отправился, разсчитывая вхать потихоньку, чрезъ колоніи, лежащія на пути, съ отдыхами и остановками, тъмъ болъе, что уже наступила глубокая осень, дорога была дурная. Инзовъ предполагалъ, добхавъ до окружности Маріуполя, отправиться въ Таганрогъ не раньше, какъ по полученіи извъстія, что Государь туда возвратился. Между тъмъ, уже начали носиться слухи о нездоровіи Государя. Профхавъ такимъ образомъ всф вновь основанныя колоніи на земляхъ, отобранныхъ у Маріупольскихъ грековь, мы прітхали объдать къ одному мить знакомому помъщику Гозадинову, недалеко отъ Маріуполя. Это было 23-го ноября. Здѣсь мы услышали въсть о кончинъ Государя. Мы были сильно поражены и потрясены! Это извъстіе просто оглушило насъ какъ громомъ, такъ оно было неожиданно, такъ казалось невъроятно. Только за нѣсколько дней до того я видѣлъ Государя здороваго, бодраго, полнаго силъ тълесныхъ и душевныхъ; въ моихъ ушахъ звучаль его еще сердечный голось, его милостивыя слова. Особенно быль поражень Инзовъ. Онь быль въ смятеніи, не столько отъ скорби, сколько отъ перепуга. Какъ человѣкъ слабый и мнительный, онъ не ръшался вхать далье, и остался ночевать у Гозадинова, чтобы имъть время размыслить, что ему предпринять, ръщился послать меня впередъ съ письмомъ къ Дибичу, дабы узнать его мнѣніе объ этомъ.

По прибытіи моемъ въ Таганрогъ, я нашелъ тамъ все въ траурѣ и уныніи, всѣхъ съ угрюмыми и мрачными лицами. Дибичъ
не сказалъ мнѣ ничего положительнаго, ни мнѣнія, ни совѣта, и
я оставался въ недоумѣніи, что мнѣ дѣлать, какъ на другой же день
пріѣхалъ Инзовъ, сообразивъ, что пріѣздъ его, во всякомъ случаѣ,
не можетъ быть принятъ въ дурную сторону, и съ своими двумя
чиновниками, Биллеромъ и Притченкой, остановился у меня на
квартирѣ,—хорошей, помѣстительной и теплой. Князь Волконскій
и Дибичъ были очень довольны прибытіемъ Инзова, какъ помощника въ ихъ хлопотахъ, и пригласили его оставаться до конца.
Дибичъ и со мною обошелся очень любезно, а графъ Воронцовъ
особенно ласково и внимательно. Соломка, находившійся тамъ съ
женою и дѣтьми, встрѣтиль меня, какъ стараго пріятеля, и просиль
почаще приходить къ нему. Трудно себѣ представить, въ какомъ

вст были смущеній и тревогт. Водконскій. Дибичъ и Воронцовъ ходили блідные, какъ мертвецы, и на панихидахъ, служившихся два раза въ день, при коихъ присутствовали вст таганрогскіе чиновники и почетнійшіе изъ гражданъ.—все обливалось слезами, а народь, безпрестанно окружавшій дворець, оглашаль воздухъ воплями и рыданіями. Императрица переносила несчастіе съ удивительною твердостію, и здоровье ея, повидимому, поддерживалось удовлетворительно. На панихиды она не выходила. Въ шесть часовъ вечера. 27-го ноября, перенесли тіло Государя изъ спальни въ залу, и съ этого часа пачался церемоніаль. Весь слідующій день Инзовъ быль назначень дежурить при тіль, а затімь ему приходилось дежурить и цілыя ночи: я боялся, чтобы онь не захвораль, такъ какъ, не смотря на хорошую погоду было уже холодно, а въ залів, гдів находилось тіло, всть окна оставляли открытыми.

Судя по нѣкоторымъ словамъ и дъйствіямъ покойнаго Государя въ теченіц бользии, можно было подумать, что онь какъ бы предчувствоваль свою смерть и не желаль предотвратить ее. Камердинеръ его разсказываль, что въ самомъ началь бользии, войдя утромъ въ кабинетъ Государя, онъ увидълъ на столъ зажженную свъчу, - въроятно для запечатыванія писемъ, и потушиль ее. Государь ему сказаль: «для чего ты потушиль свъчу? Върно бонщься «примъты: говорять, что, если свъча горить днемь, это предзнаме-«нуеть покойника въ домъ» Нъсколько дней спустя, когда болъзнь усилилась, и опасность сдълалась несомивниой. Вплліе нашель нужнымь поставить піявки: и по марф какъ приставляли піявки. Государь, не говоря ни слова, отрываль ихъ и бросаль отъ себя. Быть можеть, онъ это сделаль безсознательно. Дня за два до кончины. кто-то привелъ во дворецъ старика, крымскаго татарина, который отлично лечиль отъ крымскихъ лихорадокъ, и татаринъ брался вылечить Государя. Приближенныя лица ивсколько времени колебались, допустить ли его, но не рышились и отказали. Татаринъ и самъ не слишкомъ настанвалъ, конечно боясь отвътственности въ случав неудачи.

Сначала ожидали прибытія въ Таганрогъ новаго Императора, или Великаго Князя Михаила Павловича; по вскоръ узнали, что этого не послъдуетъ. Между тъмъ. Таганрогъ началъ наполняться пріъзжими изъ разныхъ мъстъ. Мы каждый день по два раза являлись къ тёлу Государя на панихиды. Много слышали интереснаго отъ находившихся при Государт особъ и прибывавшихъ ежедневно изъ Петербурга лицъ. Но вообще время было печальное, вст находились въ тревожномъ состояніи, на встхъ лицахъ было написано опасеніе и другихъ грустныхъ событій.

Доносъ Майбороды и извъщение отъ графа Витта о подозръваемомъ заговоръ многихъ служащихъ въ главномъ штабъ 2-й армін, полученные не задолго до кончины Государя, котя и были извъстны въ подробности только тремъ находившимся въ Таганрогъ лицамъ: князю Волконскому, Дибичу и Чернышеву, но въ общихъ, котя неясно опредъленныхъ чертахъ, были извъстны почти всъмъ въ городъ.

Пробывъ въ Таганрогѣ недѣли двѣ, я отпросился у Инзова домой и отправился обратно въ началѣ декабря; а Инзовъ оставался все время пока тѣло Государя находилось тамъ, и по возвращеніи прожилъ довольно долго въ Екатеринославѣ. Вмѣстѣ съ нимъ мы присягали новому Императору и вслѣдъ затѣмъ узнали о событіяхъ 14-го декабря. Генералъ Инзовъ. полагавшій, по своему добродушному патріотизму, что возможность подобныхъ событій даже немыслима тогда въ Россіи, хотя о нихъ носились уже положительные слухи, узнавъ о томъ, при проѣздѣ своемъ чрезъ Тирасполь, отъ директора карантина, не хотѣлъ этому вѣрить и повѣрилъ лишь тогда только, когда ему показали офиціальный листокъ о происшествіяхъ 14-го декабря и о убійствѣ графа Милорадовича\*).

Инзовъ, нѣсколько апатичный по своей натурѣ, довольно равнодушный къ суетамъ мірскимъ, съ искреннимъ сочувствіемъ занимался естественными и другими науками, особенно нумизматикой, зоологіей и ботаникой; собиралъ коллекціи древнихъ монетъ и насѣкомыхъ и несравненно болѣе интересовался явленіями изъ міра букашекъ и жуковъ, нежели треволненіями человѣческими. Онъ былъ чрезвычайно доволенъ, встрѣтивъ въ моей женѣ,—тоже любившей эти науки,— сходство съ своими вкусами, очень подружился съ нею и многіе часы проводилъ съ ней въ разговорахъ о старыхъ монетахъ, цвѣтахъ, растеніяхъ и бабочкахъ. Этотъ предметъ возбуждалъ въ немъ живой интересъ; ко всему же остальному онъ относился, по большей части, спокойно и даже почти без-

<sup>\*)</sup> Въ приложении къ 1-й ч. Воспом.. № 9, письмо ген. Инзова.

участно. Его апатическое расположение, особенно по отношеніямъ къ своимъ подчиненнымъ, доходило иногда до оригинальности. Изъ многихъ случаевъ, приведу одинъ. Въ высокоторжественный день. въ соборъ у объдни, Инзовъ обратился ко мнъ, указывая на своего адъютанта, поручика Гавриленку, стоявшаго за нимъ: — «скажите, пожалуйста», — спросиль онь потихоньку у меня, — «кто этоть молодой офицеръ»? — «Гавриленко», — отвъчалъ я, удивившись его вопросу.— «А!» сказаль Инзовь, тоже съ удивленіемь.—«Я такь давно его не видаль, что и не узналь,» Дъйствительно, Гавриленко, молодой, свътскій человъкъ, танцоръ, любитель общества и развлеченій, по цілымь місяцамь не показываль глазь кь своему генералу. Вопросъ Инзова можно было бы принять за ироническій намекъ на невниманіе его адъютанта, если бы простодушный тонъ вопроса и затѣмъ непритворное удивленіе его, не доказывали, что въ самомъ дълъ генералъ совершенно позабылъ своего собственнаго адъютанта.

Во время управленія моего Екатеринославскою конторою поселенцевъ, сношенія мои съ губернатороми были часты и, вообще, довольно хороши. Губернаторы смѣнялись тоже очень часто. Шеміота, человѣка хорошаго, но слабохарактернаго и недѣловаго. удалили еще задолго до кончины Императора Александра. Замѣнившій его Свѣчинъ, добрый, но пустой, не долго держался на мѣстѣ. За нимъ слѣдовалъ Донецъ-Захарджевскій, честный, умный, благонамѣренный, но стѣснявшійся формализмомъ и потому скоро оставившій это мѣсто\*); и за нимъ баронъ Франкъ, бывшій адъютантъ графа Воронцова, большой мой пріятель, но вовсе не созданный для того, чтобы быть губернаторомъ. Онъ вскорѣ переведенъ въ Таганрогъ; а преемникъ его, Лонгиновъ, бывшій секреведенъ въ Таганрогъ; а преемникъ его, Лонгиновъ, бывшій секреведенъ въ Таганрогъ; а преемникъ его, Лонгиновъ, бывшій секреведенъ въ

<sup>\*)</sup> Донець-Захарджевскій, человѣкъ богатый, ученый, быль женать на графинѣ Самойловой, но разошелся съ нею тотчась послѣ свадьбы. Въ Екатеринославѣ онъ велъ жизнь совершенно уединенную и нигдѣне бывалъ кромѣ, Фадѣевыхъ, которыхъ очень любилъ. Съ Андреемъ Михайловичемъ онъ сошелся, какъ съ человѣкомъ умнымъ, дѣловымъ, образованнымъ, а къ Еленѣ Павловнѣ питалъ особенное уваженіе, какъ къ женщинѣ вполнѣ развитой нравственно и умственно и съ большими познаніями. Онъ жилъ послѣ того очень долго, бо́льшею частію, въ своемъ Харьковскомъ имѣніи, гдѣ, въ началѣ 1870-хъ годовъ, когда ему было уже за девяносто лѣтъ, найденъ мертвымъ въ постели, задушеннымъ своимъ камердинеромъ, по подкупу своего же племянника и наслѣдника, соскучившагося продолжительностію ожиданія наслѣдства дядюшки. Впрочемъ, цѣли конечно не достигъ, такъ какъ преступленіе доставило ему не наслѣдство, а каторгу.

тарь графа Воронцова, выставлялся только своей надменностію и высоком'єріемъ. Можно себ'є представить, какъ шли дёла при долговременной посл'єдовательности подобныхъ губернаторовъ.

Весною 1826-го года я, по обыкновенію, пробхаль въ Кишиневъ для дёловаго свиданія съ Инзовымъ. а въ іюлё мёсяцё взяль отпускъ и отправился съ женою и дътьми въ Пензу для свиданія съ ея родными. Некоторыхъ изъ нихъ мы уже не застали въ живыхъ. Бабушка княгиня Анастасія Ивановна и дядя князь Сергвй Васильевичь умерли года за три до нашего прітуда. Остальные члены семьи, тесть мой князь Павель Васильевичь, тетка Екатерина Васильевна и находившаяся съ ними сестра моей жены Анастасія Павловна Сушкова, жили по прежнему, частію въ имѣніи, частію въ Пензъ. Анастасія Павловна, женщина очень любезная и красивая, но крайне несчастная въ замужествъ своемъ, жила въ разлукт съ мужемъ и дътьми и вскорт затъмъ умерла во цвътъ льть. Мужь ея Александръ Васильевичъ Сушковъ (родной дядя графини Растопчиной) быль страшный игрокъ и, вообще, безшабашнаго характера. Когда ему въ картахъ везло, онъ дёлалъ себъ ванны изъ шампанскаго и выкидываль деньги горстями изъ окна на улицу; а когда не шло, онъ ставилъ на карту не только послёднюю копейку, но до послёдняго носоваго платка своей жены. Неръдко его привозили домой всего въ крови, послъ какого нибуль скандала или дуэли. Понятно, что жизнь молодой женщины при такихъ условіяхъ была по временамъ невыносима и содівиствовала развитію аневризма, который доканаль ее. Мужь ея умерь скоро посль нея, въ острогъ, куда попаль за буйство, учиненное въ церкви. У нихъ остались двъ дочери, старшая жила у тетки, сестры отца г-жи Беклешовой, младшая воспитывалась въ Смольномъ монастыръ. Впослъдстви первая вышла замужъ за Хвостова, а вторая за Ладыженскаго \*).

<sup>\*)</sup> Александръ Васильевичъ Сушковъ, очень хорошенькій собою, маленькаго роста, но сильный, удалой, придирчивый, всю жизнь свою проводиль въ скандалахъ, буйствахъ и азартной игрѣ. Иные подвиги его были довольно забавны. Такъ онъ въ Пензѣ, на вечерѣ у кого-то, затѣялъ ссору съ помѣщикомъ Столыпинымъ, гигантомъ, громаднаго роста и силачомъ. Мгновенно схвативъ стулъ, Сушковъ подскочилъ къ нему, вскочилъ на стулъ идалъ Столыпину полновѣсную пощечину. Взбѣшенный гигантъ хотѣлъ смять его, какъ козявку; но маленькій Сушковъ, проворно проскользнувъ межъ его ногъ, увертывался, какъ вьюнъ, и неуклюжій Столыпинъ не могъ ничего съ вимъ подѣлать, утомившись въ тщетныхъ усиліяхъ чуть не до апоплексіи. Дѣло кончилось, кажется, дуэлью. Также въ Петер-

Прівздъ нашъ въ Пензу едва не поссориль князя Навла Васильевича съ сестрой Екатериной Васильевной: князь хотель, чтобы мы остановились у него, а тетушка требовала, чтобы мы переселились къ ней, вслёдствіе чего вышли непріятныя прециранія и большая ссора, которую мы однако уладили, порфшивь, что будемъ жить поперембино, по ибсколько дней у каждаго изъ нихъ. Тетушка болбе любила свою старшую племянницу, мою жену, нежели младшую, и постоянно намъ твердила, что оставить ей все свое состояніе, движимое и недвижимое, чего впрочемь, не исполнила, потому что никогда не могла рёшиться сделать духовнаго завъщанія. Домъ у нея быль убрань довольно богато, серебра множество, сундуки въ кладовыхъ ломились отъ серебряныхъ сервизовъ съ ихъ принадлежностями, столы въ комнатахъ укращались большими серебряными вазами и канделябрами. Она часто говорила своимъ маленькимъ внучкамъ, моимъ дочерямъ, что чувствуя себя уже устарьлой, не хочеть болье заниматься нарядами и всъ свои драгоцънныя вещи передаетъ имъ. При этомъ, усаживада ихъ возит себя и приказывала принести шкатудки и ящики. наполненныя браслетами, серьгами, фермуарами, перстнями и другими вещами въ дорогой отдёлкё съ брилліантами и разными камнями, изъ которыхъ были очень цённые. Все это она показывала девочкамъ, разсказывала о достоинстве драгоценностей, раскладывала на столъ передъ собою, разсматривала и кончала тъмъ. что, подаривъ имъ какое нибудь колечко съ маленькимъ сердоликомъ или коралломъ, ласково заявляла: «Знаете, дъти, вы такія «еще маленькія, вы ничего въ этомъ не смыслите, не понимаете. «чего это стоить, вы потеряете, поломаете, у вась покрадуть: луч-

бургт, пошелъ Сушковъ въ театръ, зашелъ въ буфетъ п по обыкновенію поссорился съ къмъ то изъ присутствующихъ. На столь, въ буфеть, стояли разныя закуски и, между прочимъ, огроиная ваза, въ родъ чана, съ вареніемъ. Не долго думая, Сушковъ схватилъ своего противника, поднялъ и посадиль въ вазу съ вареніемъ. А пока тотъ выбирался изъ вазы, онь поситышилъ убраться изъ буфета. Одно время Сушковы жили въ Москвъ "домомъ", довольно открыто. Однажды, на балъ у знакомыхъ, Сушковъ сказалъ своей женъ, что ему необходимо куда то съъздить по дълу на минутку и что онъ тотчасъ же возвратится. Но объщанія не сдержалъ и вовсе не возвратился. Балъ кончился, гости разъъхалисъ. Анастасія Павловна не знала, что ей дълать, такъ какъ супругъ уъхалъ въ ея каретъ. Хозяева дома приказали заложить экипажъ и отвезти ее. Оказалось, что Сушковъ уъхалъ съ бала по дълу къ пріятелямъ на картежъ, распроигрался въ пухъ, и проиграль свою карету съ лошадьми и кучеромъ. Понятно, что ему не въ чемъ было прітъхать за женой. Продълки его, такого рода, были нескончаемы и ежедневны.

ще я теперь вамъ не отдамъ, а оставлю у себя и приберегу для вась; а когда вы подростете и поумньете, тогда ужь отдамь вамь все». Затъмъ тетушка укладывала вещи въ футляры и ящики, тщательно запирала и относила обратно къ себъ. Эта процедура повторялась почти ежедневно. Въ тетушкъ происходила какъ борьба: она хотела отдать вещи, но не имела силь съ ними разстаться. А послѣ смерти ея, послѣдовавшей въ 1831-мъ году, всѣ эти богатства ея были раскрадены, разграблены, исчезли безслёдно въ нъсколько дней. Завъщанія не осталось, прямой наслъдникъ ея, брать князь Павель Васильевичь, старикь, тогда уже полусленой. находившійся въ деревнь, не приняль своевременныхъ мьръ, и почти все пошло прахомъ, разумбется, за исключеніемъ недвижимыхъ имъній. Князь увъдомиль нась о ея кончинъ и просиль насъ немедленно прівхать, но мнв двла не позволяли, и къ тому же мы съ женой не слишкомъ торопились, чтобы поспѣшность пріѣзда не приписали желанію скорве попользоваться наследствомъ. А когда, спустя нъкоторое время, поъхали въ Пензу, то уже ничего не нашли. Изъ всёхъ сокровищь Екатерины Васильевны, такъ бдительно ею хранимыхъ, уцёлёли только нёсколько сундуковъ, набитыхъ старыми актерскими костюмами, бывшаго домашняго театра покойнаго Кожина.

Въ это пребывание мое въ Пензъ, мнъ представился случай перейти на частную службу. Мнѣ предлагали мѣсто по откупамъ съ огромнымъ жалованіемъ, что заставило меня нісколько призадуматься; но когда я вздумаль посовётоваться о томъ съ моимь тестемь, — его старая Рюриковская кровь такъ расходилась, что я не радъ былъ, что сказалъ ему. Онъ мнѣ прямо объявилъ: «Если «ты пойдешь служить по откупу, мнв ничего болве не останется, «какъ на старости лътъ, пустить себъ пулю въ лобъ. Я не перенесу «такого униженія, чтобы мой зять, мужъ моей дочери, служиль «въ частной службъ, да еще по кабачной части». Это характеризируетъ понятія того времени о частной службъ вообще и по откупамъ въ особенности. Съ тъхъ поръ нравы совершенно измънились. Сколько потомъ я зналъ людей, изъ лучшихъ фамилій, столбовыхъ дворянъ, служившихъ по откупамъ, что нисколько не роняло ихъ общественнаго положенія, потому что деньги въ настоящее время главный двигатель всего на свётё и нёть такой родовой гордости, которая бы устояла противъ ихъ неотразимаго

влеченія. Деньги всегда были великой силою, но прежде не такъ легко имъ жертвовали самолюбіемъ и родословными обычаями. Тесть мой быль вовсе не врагь богатства. Сильно возмущенный возможностію моего перехода на службу по откупамъ въ виду большаго содержанія, онъ въ то же время усиленно хлопоталь по поводу одного энемернаго наследства громаднаго размера, въ которое старался върпть, не смотря на всю его сомнительность. Это наследство стоить того, чтобы сказать о немь несколько словь. Я уже упоминаль, что дёдь моего тестя, князь Сергей Григорьевичь Долгорукій, состоявшій полномочнымь посломь въ Польшь при Петръ І-мъ, подвергшійся въ числь другихъ Долгорукихъ, при Императрицѣ Аннѣ Іоановнѣ гоненію, конфискаціи имуществъ и ссылкъ въ Березовъ, гдъ провелъ восемь льтъ, былъ потомъ вызванъ въ Петербургъ, милостиво принятъ при дворѣ и назначенъ посломъ въ Лондонъ. Но, наканунъ отъъзда въ Англію, схваченъ. отвезенъ въ Новгородъ и тамъ казненъ, вмфстф съ своимъ илемянникомъ. Иваномъ Алексъевичемъ Долгорукимъ. Съ тъхъ поръ въ семействъ Долгорукихъ упорно хранилось преданіе, которому всъ они върили, — что кн. Сергъй Григорьевичъ, по прибыти въ Петербургъ, не смотря на оказываемыя ему милости и высокое назначеніе, не дов'тряль Анн'ть Іоановн'ть, а тімь боль Вирону: онь предчувствоваль или предвидёль въ ихъ будто бы добромь расположенін къ себф новую для себя гибель. Вслфдствіе того, за нфсколько дней до назначеннаго отъёзда въ Англію, онъ препроводиль въ Лондонскій государственный банкъ сто тысячь рублей. въ переводъ на англійскія деньги, съ тъмь, чтобы они, съ наростающими на нихъ процентами, оставались въ банкѣ ровно сто льть, по истечени коихъ, были бы выданы его прямымъ потомкамъ. Сто лътъ приближались теперь къ окончанію. Единственнымъ прямымъ потомкомъ оставался князь Навелъ Васильевичъ. Онъ дъятельно занимался освъдомленіями и разъясненіями по этому двлу; писаль въ наше посольство и консульство въ Лондонъ, нашель тамъ людей, взявшихся разузнать что возможно. Началась большая переписка. Да и было изъ чего! Сто тысячъ съ процентами за сто дътъ, съ накопившимися процентами на проценты, составляли кругленькую сумму милліоновъ въ двадцать. Къ сожалънію, ничего добиться было невозможно; вст розыски остались безуспъшны. Послъ многихъ переговоровъ князю, наконецъ, сооб-

шили, что Лондонскій банкъ, черезъ каждыя двадцать лётъ публикуеть перечисление всвух хранящихся въ немъ вкладовъ, съ именами вкладчиковъ, и что тогда только можно будеть узнать правду о наслёдстве. Князь справедливо недоумеваль, почему же не справились въ предъидущихъ публикаціяхъ и желалъ знать, когда минеть срокъ текущему двадцатильтію. Оказалось также, что и другіе Долгорукіе знали о предполагаемомъ вкладъ, и нъкоторые изъ нихъ уже предварительно наводили справки о немъ. Слухъ о колоссальномъ наслёдствё быстро распространился, какъ о совершившемся событіи, породиль множество толковь даже при дворь; князь началь получать безпрестанно поздравительныя письма оть знакомыхъ и родныхъ, что его не мало смущало и досадовало. Между тъмъ, дъло такъ на этомъ и остановилось и уже далъе больше не подвинулось. Однако, кн. Павелъ Васильевичъ не оставляль своихь надеждь до самой смерти своей, но съ нимь онъ сошли въ могилу на въки и были погребены окончательно и безвозвратно.

Погостивъ у родныхъ около трехъ мѣсяцевъ, мы возвратились въ Екатеринославъ, и жизнь потекла обычнымъ порядкомъ. Въ день коронаціи, этого года, я получилъ орденъ Анны 2-й ст., вслѣдствіе найденной въ записной книжкѣ покойнаго Императора одобрительной замѣтки обо мнѣ, сдѣланной во время проѣзда его черезъ колоніи\*).

Вскорѣ по пріѣздѣ я имѣлъ несчастіе потерять отца моего, переселившагося въ Екатеринославъ, чтобы быть поближе ко мнѣ и моему семейству. Честный труженикъ, по совѣсти и мѣрѣ силъ своихъ работавшій на пользу службы и для содержанія семьи своей, онъ подаваль намъ примѣръ усерднаго и безупречнаго исполнителя служебнаго долга и добраго семьянина. Мать моя осталась навсегда на жительствѣ въ Екатеринославѣ.

Въ 1827-мъ году я много разъёзжалъ по колоніямъ, про-вхалъ до 3500 верстъ. Въ Симферополё познакомился съ бывшимъ тогда въ Керчи градоначальникомъ Филиппомъ Филипповичемъ Вигелемъ, сдёлавшимся извёстнымъ по изданнымъ его посмертнымъ запискамъ. Это былъ человёкъ умный, образованный, но во многомъ чрезвычайно странный и строптивый. Мнё разсказы-

<sup>\*)</sup> Въ прил. къ 1-й ч. Воспом., № № 10 и 11, письма начальника главнаго штаба и Инзова.

валь адъютанть графа Воронцова. баронь Франкъ, впослѣдствіи градоначальникъ въ Таганрогѣ, что. заѣхавъ однажды въ Керчь, на Святой недѣлѣ, онъ нашелъ Вигеля нездоровымъ отъ разстройства нервъ. Вигель его встрѣтилъ жалобами и стенаніями по поводу своего несчастнаго положенія, представивъ между прочимъ, слѣдующее тому доказательство: подлѣ его квартиры находилась греческая церковь, въ ней, по обыкновенію, на Святой недѣлѣ часто трезвонили. Онъ приписываль это неудобство злонамѣренности священника церкви, который будто бы, не зная какъ ему отомстить за какое-то неудовольствіе, и зная, что у него слабые нервы, единственно по этой причинѣ безпоконть его цѣлую недѣлю звономъ въ колокола. Изъ всѣхъ злополучій, отравлявшихъ жизнь Вигеля въ Керчи, по изложенію ихъ барону Франку, важнѣйшимъ оказался этотъ трезвонъ.

По окончаніи моихъ разъёздовь, я и жена моя немного прихворнули. У нея усилились ея ревматическія страданія, а ко мя привязались какіе то спазмодическіе припадки, и разъ сділался продолжительный обморокь оть долгаго сидёнія. Вь этоть годъ прібзжали ко миб ревизоры изъ министерства внутреннихъ дбль-Кусовниковъ и Джунковскій. Предлогомъ ихъ командировки было порученіе удостов фриться въ уси фхахъ распространенія испанскаго овцеводства въ колоніяхъ; эти успѣхи казались министерству неимовърными, хотя однако же были совершенно действительны, вследствие усиленной заботливости о томъ Контеніуса. Впрочемъ, это былъ только предлогь, потому что оба ревизора въ этомъ делё инчего не смыслили. Цёль состояла единственно въ томъ, чтобы доставить имъ награду за эту повздку. Кусовниковъ имълъ большое состояніе (впосл'вдствін разорился), а Джунковскій, молодой человъкъ. быль сынь директора департамента. Оба они. добрые и любезные малые, нисколько не обременяли насъ своей безполезной ревизіею. и мы съ ними очень пріятно проводили время. Кусовниковъ, необыкновенный оригиналь, иногда забавляль насъ своими неожиданными выходками, особенно выраженіями нетеривнія: онъ быль до такой степени нетерибливь, что, живя въ Петербургъ въ нижнемъ этажъ своего огромнаго дома, когда видълъ мимо проходящаго человѣка, съ которымъ желалъ нереговорить, то разбивалъ цъльное стекло въ окиъ. чтобы скоръе это сдълать. Когда, черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ его посѣщенія, я пріѣхалъ въ Петеро́ургъ.

то онъ, чтобы отблагодарить меня за гостепріимство въ Екатеринославѣ, предложилъ мнѣ въ одинъ день показать весь Петербургъ со всѣми окрестностями и, дѣйствительно, исполнилъ обѣщаніе. Въ іюньскій день, съ самаго ранняго утра, мы помчались въ коляскѣ, запряженной шестеркою, по Петербургу и окрестностямъ по всѣмъ направленіямъ; мелькомъ видѣли все, какъ бы въ калейдоскопѣ и, отобѣдавъ въ полдень по дорогѣ въ одной изъ гостинницъ, къ ночи совершили этотъ подвигъ вполнѣ, съ воспоминаніемъ о видѣнномъ, какъ бы во снѣ.

1828-й годъ памятенъ для меня путешествіемъ съ генераломъ Инзовымъ по Бессарабіи, прододжавшимся довольно долго; въ иныхъ мъстахъ мы заживались по недъль, а долье всего въ Болградъ, по причинъ проъзда чрезъ него въ то время Императора Николая Павловича. Государь пробыль тамъ нёсколько дней и смотрът квартировавшій въ Болградъ пятидесятитысячный корпусъ генерала Рудзевича. Это мъстечко было основано и устроено Инзовымъ, который соорудиль въ немъ великолъпную церковь, въ коей, по его завъщанію, его и погребли. Оно представляло тогда видъ хорошо устроеннаго городка и было для нашей арміи въ 1828-мъ и 1829-мъ годахъ очень полезно. Въ немъ сосредоточивались главнъйшимъ образомъ хозяйственные запасы, построены огромные каменные магазины, госпиталь и многіе дома, какъ для управленія, такъ и для помъщенія военныхъ генераловъ и прочихъ начальствующихъ лицъ. Очень жаль, что мы лишились этого городка, стоившаго столько издержекь, заботь и попеченій объ устройствь его покойному Инзову. По трактату 1856-го года онъ перешель во владъніе Молдавіи \*).

Въ это пребываніе Государя въ Болградѣ, Инзовъ исходатайствовалъ мнѣ пожалованіе 1500 рублей прибавочнаго жалованья, кои и до сихъ поръ получаю.

Мы вывхали изъ Болграда тотчасъ по отъвздв Государя. Инзовъ быль очень доволенъ пріемомъ и вниманіемъ, оказаннымъ ему Августвйшимъ Посвтителемъ, съ которымъ онъ находился ежедневно по нъсколько часовъ и всюду Его сопровождалъ. Генералъ мнв передавалъ свои наблюденія и впечатльнія въ продолженіи этихъ дней; особенно удивлялся необыкновенной памяти Государя, отно-

<sup>\*)</sup> По трактату 1878-го года, какъ извъстно, онъ свова возвращенъ Россіи.

сительно лицъ и именъ. Покойный Государь Александръ Павловичъ тоже былъ одаренъ удивительной памятью, никогда ничего не забывалъ—ни именъ, ни лицъ, ни мѣстъ. Много случалось слышать разсказовъ по этому поводу, да и мнѣ самому приходилось удостовѣриться въ томъ (изъ вышеприведенныхъ разговоровъ со мною покойнаго Государя), какъ онъ помнилъ названія самыхъ незначительныхъ мѣстъ, станцій, деревень, чрезъ которыя когда-то проѣзжалъ, имена людей, которыя когда-то слыхалъ мелькомъ. Меня тогда поразила эта замѣчательная способность.

Считаю не лишнимъ разсказать здёсь два случая, доказывающихъ также, съ какимъ характеристическимъ постоянствомъ покойные Государи Александръ и Николай I-е сохраняли въ памяти имена людей, сдълавшихся имъ извъстными по какимъ нибудь обстоятельствамь съ дурной стороны. Первый случай быль съ надворнымъ совътникомъ Вильде, служившимъ въ должности помощника смотрителя Волховскихъ пороговъ, Свенсона, о которомъ я упоминаль выше. Свенсонь быль, какъ о немь я и говориль, старь и слабъ, а потому его племянникъ Вильде дълалъ за него все, по выбытіи отца моего. Осенью, кажется 1801-го года, на пристани предъ порогами столпились караваны, торопившіеся прибытіемъ въ Петербургъ до замерзанія водъ. Въ караванахъ находились барки казенныя и частныя; по установленному правилу, казеннымъ судамъ не предоставлялось никакого преимущества, а отправлялись они чрезъ пороги по порядку прихода, одно за другимъ, --кто стояль впереди, тоть и отправлялся раньше. Были также барки съ адмиралтейскими принадлежностями, которыя сопровождаль морской офицерь, капитань втораго ранга Подкользинь. Онъ требоваль отъ Вильде, чтобы его пропустили непремѣнно впередъ, прежде всъхъ, тогда какъ суда его въдомства пришли позже всъхъ – на что тотъ никакъ не соглашался и былъ совершенно правъ. Подкользинъ крѣпко разсердился и, по прибытіц въ Иетербургъ, пожаловался управлявшему тогда морскимъ министерствомъ адмиралу Чичагову, выставивъ Вильде взяточникомъ, потворствовавшимъ частнымъ судохозяевамъ за подарки. Чичаговъ доложиль Государю, Государь приказаль главному директору водяныхь коммуникацій, графу Румянцову, произвести строжайшее изслъдование при депутатъ отъ морскаго въдомства. Слъдствие, произведенное правильно и безпристрастно, доказало, что Вильде ни

Въ чемъ не виновать, • о чемъ графъ Румянцовъ конечно доложилъ Государю, который, выслушавъ его съ недовъріемъ и неудовольствіемъ, замѣтилъ ему: «Ты все своихъ защищаешь». — Дѣло тѣмъ и кончилось, и Вильде непо двергся никакому взысканію. На слѣдующій годъ Вильде былъ представленъ, вмѣстѣ со многими другими чиновниками, за выслугу лѣтъ, къ повышенію чиномъ. Государь, просматривая представленія, какъ только дошелъ до имени Вильде, взяль перо и вычеркнулъ это имя. Въ послѣдующій годъ, начальство, хотя и знало это, но не имѣя повода не взносить его въ списокъ производствъ, вторично представило его и послѣдовало то же самое. На третій годъ, при третьемъ представленіи, Государь снова вычеркнулъ Вильде, написавъ своеручно на сторонѣ: "Пока я живъ, Вильде чина не получитъ". Такъ и сбылось.

Второй подобный же случай я знаю при Императоръ Николав. Бывшій мой предмістникь въ началь 1840-хъ годовь, саратовскій губернаторъ Бибиковъ, быль большой охотникъ покутить и попировать, въ особенности у богатыхъ гражданъ города. Въ последній день масляницы, онъ пироваль на заговенье у одного купца на блинахъ и, подгулявъ, замътилъ въ числъ гостей богатаго колониста-нъмца, тоже купца\*). Нъмецъ, надо полагать, напомнилъ ему нъмецкую масляницу и, потому, подозвавъ къ себъ члена конторы, управлявшей саратовскими колонистами, Гейне, Бибиковъ обратился къ нему съ словами: «вотъ мы, русскіе, угоща-«емъ на заговънь в другъ друга блинами, а что бы и нъмцамъ сдъ-«лать то же на ихъ масляницу во вторникъ!» Гейне передаль это внушительное предложение колонисту, который, въ видахъ угожденія губернатору, съ величайшей готовностію приняль его. Домъ колониста находился возлъ приходской церкви. Во вторникъ первой недъли великаго поста, Бибиковъ, съ гостями, приглашенными по его приказанію, явился на нѣмецкое пиршество, гдѣ и веселился до утра. Жандармскій штабъ-офицерь, бывшій не въ ладахъ съ Бибиковымь, а также враждовавшій за что-то противь Гейне, и оскорбившійся тімь, что его не пригласили на пирь, съ первою же почтою донесь въ Петербургъ, что Гейне-главный соучастникъ Бибикова во всёхъ увеселеніяхъ, заставиль нёмца въ великій постъ

<sup>\*)</sup> Изъ колонистовъ Саратовской губерній нѣкоторые переселились въ Саратовь, построили дома, занимаются торговлей и сдѣлались городскими жителями. Прим. А. М. Фидпеви.

устроить для нихъ празднество, продолжавшееся всю ночь, такъ что, во время отправленія заутрени въ церкви, ликованія и бѣснованія въ сосѣднемъ съ церковью домѣ заглушали церковное пѣніе, мѣшали Богослуженію и произвели большой соблазнъ въ народѣ. Объ этомъ дѣлѣ было доложено Государю, но, кажется, что оно было принято только къ свѣдѣнію, потому что удаленіе Бибикова имѣлось уже въ виду и дѣйствительно скоро приведено въ исполненіе.

Спустя года три, когда я уже быль губернаторомь въ Саратовъ, послъдовало отъ управлявшаго конторою колонистовъ представление о наградъ Гейне орденомъ Владимира 4-ой степени. Гейне, чиновникъ очень способный, дъльный, заслуживалъ поощрения по службъ, и всъ офиціальныя причины къ его награжденію были вполнъ основательны. Представленіе пошло въ Петербургъ. Гейне былъ помъщенъ въ списокъ къ годовымъ наградамъ въ числъ, какъ мнъ говорили, до семидесяти человъкъ. Всъ удостоенные представленія къ наградамъ ихъ получили, кромъ одного Гейне, котораго Государь собственноручно вычеркнулъ и противъ него написалъ: «Гейне развратилъ губернатора Бибикова!» Послъ этого, разумъется, во все царствованіе Императора Николая, Гейне болъе къ наградамъ не представляли.

Въ 1829-мъ году, я ѣздилъ два раза въ Крымъ. Во второй разъ съ моею старшею дочерью проѣхалъ и весь южный берегъ, частью уже по вновь устроенному шоссе. Этой же осенью 21-го сентября родилась у меня послѣдняя дочь Надежда.

Въ февралъ 1830-го года, новый министръ внутреннихъ дълъ. графъ Закревскій, вытребоваль меня въ Петербургъ, безъ предваренія о томъ даже прямого моего начальника Инзова. Сначала я удивился такой необыкновенно спѣшной надобности во мнѣ и не могъ постигнуть, для чего меня требуютъ; но, по прівздѣ, дѣло не замедлило объясниться. Графъ Закревскій, еще по отношеніямъ военной службы, съ давнихъ поръ былъ не въ ладахъ съ Инзовымъ; со времени же его назначенія министромъ, по гордости и чрезмѣрному самолюбію, непріязненность это усилилась вслѣдствіе того, что Инзовъ, во время пребыванія Государя по случаю Турецкой войны въ Новороссійскомъ краѣ и Бессарабіи, неоднократно дѣлалъ доклады Государю прямо, помимо его, Закревскаго, какъ по дѣламъ колонистскаго управленія вообще, такъ и о наградахъ чиновниковъ и колонистскихъ старшинъ въ особенности. Къ этому

присоединилось еще стремленіе Закревскаго уменьшать издержки по всёмъ частямъ, подвёдомственнымъ его министерству, о чемъ начали уже съ того времени повсемъстно заботиться. Поэтому онъ преднамърился сократить штаты колонистскаго управленія и обратить содержание его на самихъ колонистовъ. Штаты, составленные въ 1818-мъ году, дъйствительно отчасти были слишкомъ общирны, и число чиновниковъ могло быть нѣсколько уменьшено, по причинъ несовершившагося ожиданія о переселеніи нъмецкихъ колонистовь сотнями тысячь семействь; но только нёсколько, потому что устройство тёхъ колоній, кои уже существовали, разсвянныя на большихъ пространствахъ, требовало еще съ десятокъ и побольше лътъ особенныхъ попеченій и заботливости правительства, если оно хотёло, чтобы колоніи для Россіи сдёлались существенно полезными. Но графъ Закревскій не заботился о будущности, а хотъль переломать все по своему и выставить защитникомъ интересовъ казны. Онъ приказалъ составить по этому предмету нужныя соображенія и предположенія, въ подходящемъ духь, директору департамента по этой части Пейкеру. Пейкерь быль ничто иное какъ формалисть, готовый угождать Закревскому во всемъ; самъ онъ въ этомъ дълъ ничего не понималъ и, потому, узнавъ, что я могу указать ему эти нужныя соображенія и предположенія, выпросиль у Закревскаго приказаніе вызвать меня въ Петербургъ. Три мъсяца я работалъ съ Пейкеромъ и много перенесъ непріятностей; отъ меня требовади всякихъ сокращеній, я сокращаль на столько, болье чего сокращать безъ вреда пользъ общественной было невозможно. Закревскій и Пейкерь на меня гнъвались, настанвали, чтобы я дълалъ такъ, какъ они хотъли и, наконець, рёшившись дёйствовать по своему, отпустили меня обратно, но оставили у себя всё мои предположенія. Я ожидаль, что послъдують на меня гоненія, но, сверхь чаянія, чрезь нъсколько времени спустя, получиль за мои труды брилліантовый перстень и чинъ коллежского совътника \*).

Впрочемъ, надобно сказать, что въ личныхъ отношеніяхъ графъ Закревскій и Пейкеръ были со мною очень любезны. Министръ даже нѣсколько разъ удивлялъ меня своими лестными выраженіями въ обращеніи ко мнѣ; а когда я явился къ нему въ послѣдній разъ предъ выѣздомъ, онъ сказалъ мнѣ, что, но выбытіи Кон-

<sup>\*)</sup> Въ прилож. къ I ч. "Воспом." № 14-й, письмо Инзова.

теніуса, я одинъ только могу замінить его. Я принисываль это милостивое обхождение вліянію бывшаго моего начальника, въ то время уже предсъдателя Государственнаго Совъта, князя Кочубея, который приняль меня, какъ стараго, близкаго знакомаго, часто приглашаль объдать и удерживаль у себя по нъскольку часовь. Къ льту онъ перевхаль въ Царское Село и оттуда присыдаль мив приглашенія, которыми я не всегда могъ пользоваться по причинъ дальности повздки и служебныхъ занятій. Князь много меня разспрашиваль о Новороссійскомъ краф, о новыхъ распорядкахъ, о Контеніусь и Инзовь: къ дрлу же иностранныхъ переселенцевь и управленія колоніями сділался довольно равнодушень. Я встрічаль у него за объдами и вечерами значительнъйшихъ людей тогдашняго петербургскаго общества; случалось слышать любопытные. а иногда забавные разговоры. Изъчисла последнихъ у меня остался въ памяти следующій курьезь: я сидель съ княземь въ его кабинетъ, куда къ нему пришли Николай Семеновичъ Мордвиновъ и тетка князя г-жа Загряжская, бывшая въ свое время, какъ называль таковыхь Петрь Великій, «бой бабой», но тогда уже столь же престарълая, какъ и Мордвиновъ. Это было въ йонъ мъсяцъ. Поговоривъ немного, она встала, собираясь уйти, и сочла нужнымь объявить присутствующимь: «Какъ жарко! я вся въ поту, пойду перемѣнить рубашку». На что Мордвиновь отозвался: «Какъ тебъ не стыдно, матушка, говорить при мнъ такія вещи!» А Загряжская, съ презрѣніемъ посмотрѣвъ на него, отвѣчала: «Се n'est rien; ni toi, ni moi, nous n'avons plus de sexe!» — и. махнувъ рукою. вышла. Князь засм'ялся, а Мордвиновь какъ будто немного озадачился такой откровенностію. Князя Кочубея я видёль тогда уже въ послѣдній разъ.

Незадолго до отъвзда моего изъ Петербурга, я получиль отъ жены письмо, въ которомъ она меня уввдомляла, что Контеніусъ сильно забольль. Меня это очень огорчило, но я надвялся, что онь еще поправится. Надежда моя не сбылась. По прівздв въ Екатеринославъ, я уже не засталь его, онъ скончался 30-го мая. Я потеряль въ немъ истиннаго друга, потеря котораго была для меня незамвнима. Но меня удивило одно странное обстоятельство, оставшееся для меня загадкою. Недьли за двв до его кончины, онъ прислаль сказать моей женв, что онъ очень болень и просить ее прівхать къ нему сейчасъ же. Она немедленно повхала, нашла

его въ постели, сильно измънившагося, въ большомъ изнеможеніи; послѣ нѣсколькихъ словъ о болѣзни его, Контеніусъ попросиль ее затворить дверь и спросиль: «Скоро ли вы ожидаете вашего мужа?» — «Я думаю, онъ прівдеть недвли черезь три.» — отввиала она. — «Это еще долго; дай Богъ, чтобы я быль въ состояніи дождаться его. Едва ли дождусь». И, наклонясь къ ней, Контеніусь продолжаль, понизивь голось: — «Слушайте, что я вамь скажу. Я «долженъ, непремънно долженъ, открыть ему тайну, -- чрезвычайно «важную тайну. Но только передъ смертію и только ему одному. «Я не долженъ умереть, не сказавъ ее ему. Но видите, какъ я «болень; три недёли для меня большой срокь. Если мнё сдёлается «хуже, если я увижу, что мнъ не дожить до его прівзда, я ръ-«шился открыть эту тайну вамъ, чтобы вы передали ее ему. Я «сдѣлаю это только въ крайности, когда почувствую, что умираю. «Тогда я пришлю за вами. Дайте мнъ слово, что когда бы я за вами «ни прислаль, днемъ ли, ночью ли, чёмъ бы вы ни были за-«няты, — вы бросите все и, не медля ни секунды, прівдете ко «мив. Но вы должны мив объщать, что от вист никто этого не «узнаеть, кромъ одного Андрея Михайловича». Елена Павловна объщала ему съ полною готовностію исполнить его просьбу. Затъмъ прошло недъли полгоры; Елена Павловна зашла къ Контеніусу узнать о его здоровьи. Ему было лучше, онъ сидёль въ своемь кабинетъ, казался довольно бодрымъ, веселымъ, долго разговаривалъ съ нею о постороннихъ вещахъ. Когда же она уходила, онъ сказалъ ей очень серьёзно. «Теперь мнъ немного получше; я надъюсь, «быть можеть, Богь по милости своей дасть мив дожить до прі-«взда вашего мужа, и я не буду васъ тревожить. Но помните, если «я пришлю за вами, въ какое бы ни было время, чтобы ни слу-«чилось у васъ, ради Бога, сейчасъ же, безъ малъйшаго замедле-«нія, не смотря ни на что, спѣшите ко мнѣ скорѣе. Это крайне не-«обходимо. Я должень сообщить эту тайну Андрею Михайловичу. «Но, авось, я самъ дождусь его». Елена Павловна простилась съ нимъ и ушла домой. Спустя дня три, часовъ въ восемь вечера, прискакаль на дрожкахь секретарь Контеніуса, Франкъ, жившій у него, съ извъстіемъ, что ему очень дурно, и онъ просить Елену Павловну какъ можно поскорбе пожаловать къ нему. Она по-сказали, что Контеніусь безпрестанно спрашиваеть о ней. Когда

она вошла въ спальню. Контеніусъ лежалъ на постели умирающій. Услышавъ шаги, онъ повернулъ голову; лицо его какъ бы оживидось; онъ сдълаль знакъ рукою, чтобы она затворила дверь и подошла къ нему. Исполнивъ это. Елена Павловна, наклонясь къ нему, спросила не послать ли за докторомъ? Контеніусъ, взглянувъ на нее помутившимися глазами, отвътилъ: «Одинъ Богъ только можеть мив помочь». Взяль ее за руку, крепко сжаль. потянуль поближе къ себъ и, съ усиліемъ поднявшись на локтяхъ, внятно сказалъ: «скажите ему. что... что...» и голова его упала на подушки, ротъ конвульсивно подернулся. глаза закатились, онъ раза два-три вздохнуль и умерь. Елена Павловна долго стояла неподвижно, съ напряженнымъ вниманіемъ, не сводя съ него глазъ, думая, что это припадокъ слабости, что это пройдетъ, Наконецъ, увидъвъ, что онъ положительно умеръ, она хотъла уйти: но рука его сильно сжимала ея руку и быстро холодъла. Она хотъла крикнуть, позвать секретаря, находившагося въ соседней комнате. но боядась потревожить едва испустившаго духъ нашего стараго друга. Такъ прошло съ полчаса, пока она почувствовала себя уже не въ силахъ долъе выдерживать этого положенія и съ большимъ трудомъ разжавъ его судорожно сжатые пальцы, высвободила свою руку и вышла изъ комнаты. Въ продолжении и всколькихъдней послъ того Елена Павловна была нервно разстроена, безпрестанно вздрагивала, и ей все казалось, что что-то холодное ее держить за руку.

Такъ тайна Контеніуса и умерла вмѣстѣ съ нимъ. И что это была за тайна? Что онъ хотѣлъ мнѣ передать?— никогда я не могъ постигнуть! Такой достойный, благородный, вполнѣ добродѣтельный человѣкъ не могъ имѣть на совѣсти своей никакого отягчающаго дѣла; да и для чего онъ бы мнѣ его сообщалъ? Онъ бы обратился къ священнику. Одно несомнѣнно, что открытіе этой тайны, должно было повлечь за собою какія-либо послѣдствія, что нибудь исправить или измѣнить, кому нибудь принести пользу, или отвратить зло; потому что немыслимо, чтобы, при серьезномъ, солидномъ умѣ Контеніуса, онъ такъ настойчиво, можно сказать, страстно, желалъ открыть свою тайну, если бы это было безцѣльно. Замѣчательно то, что онъ не хотылю пережить открытія этой тайны; поэтому онъ и отлагалъ до послѣдней крайности, до послѣдняго своего вздоха, чтобы вслѣдъ за объявленіемъ ея, сейчасъ же

умереть. Можетъ быть, онъ быль дъйствительно не то лицо, за которое себя выдаваль, какъ многіе говорили, и хотъль это сказать мнѣ. О прошломь своемь, до прівзда въ Россію, онъ почти никогда не вспоминаль; съ тъхъ же поръ, жизнь его въ теченіе болье сорока льтъ всѣ знали. Въ ней не было ни одного загадочнаго поступка, ни одного подозрительнаго дъйствія. Это была чистая, труженическая жизнь честнъйшаго человъка, безъ пятна и упрека. Онъ оставиль мнѣ, какъ уже я говориль выше, всѣ свои бумаги. Я ихъ тщательно пересмотръль, перечиталь всѣ его старыя письма, замътки, рукописи. Ни тъни чего либо тайнаго или особеннаго въ нихъ не содержалось. И эта тайна навсегда осталась для меня неразръшимой тайной.

По возвращеніи моємъ изъ Петербурга, я тіздиль въ Бессарабію по вызову Инзова, которому хоттьлось знать все, о чемъ меня спрашивали и что поручали дтать въ Петербургт. Бтедный старикъ быль огорченъ; но, при слабости своего характера, не имтьръ рте имости предупредить Государя, что Закревскій хочеть дтать неподходящія вещи.

На возвратномъ пути изъ Бессарабіи, меня задержали на Днѣстрѣ, по случаю оказавшейся чумы. Я долженъ былъ просидѣть десять дней въ карантинѣ. Крайне невеселое положеніе! Я кое-какъ одолѣвалъ скуку чтеніемъ данныхъ мнѣ на дорогу изъ Кишинева десяти томовъ мемуаровъ Казановы.

Въ этомъ году, старшая моя дочь Елена вышла въ замужество за Петра Алексъевича Гана, артиллерійскаго штабсъ-капитана, умнаго. отлично образованнаго молодаго человъка. Отецъ его, тогда уже умершій, генераль-лейтенантъ, родомъ изъ Мекленбурга, принадлежалъ къ старой дворянской нъмецкой фамиліи, а мать, имъя восемь человъкъ взрослыхъ дътей, вышла вторично замужъ за Н. В. Васильчикова, роднаго брата князя Илларіона Васильевича. Мы съ женою очень неохотно согласились на бракъ нашей дочери, по причинъ ея слишкомъ ранней молодости, ей было всего шестнадцать лътъ; но я испыталъ многократно въ моей жизни, что того, что опредълено Провидъніемъ, никакъ нельзя предотвратить.

Между тёмъ, какъ въ этомъ, такъ и въ послѣдующемъ 1831 году, я продолжалъ мои разъѣзды по колоніямъ. Въ 1831 году, въ первый разъ, появилась въ Европѣ холерная эпидемія, распространившаяся повсемѣстно. Болѣзнь эта, не смотря на свои частыя

повторенія, и до сихъ поръ мало изслѣдована и вѣрныхъ средствъ противъ нея никакихъ не открыто, тогда же она еще болѣе устрашала своею малоизвѣстностію. Въ Екатеринославѣ холера свирѣпствовала съ особеннымъ ожесточеніемъ: у насъ въ домѣ въ продолженіи десяти дней, умерло шесть человѣкъ дворовыхъ людей. Жена моя оказала при этихъ несчастныхъ случаяхъ, истинно христіанское самоотверженіе: она сама ухаживала за больными людьми. давала имъ лекарства, оттирала и утѣшала ихъ. И. за всѣмъ тѣмъ. болѣзнь не коснулась ея, все это время она оставалась невредима и совершенно здорова.

Въ 1832 году продолжались тѣ же занятія мои, тѣ же разъѣзды, какъ и въ предъидущемъ. По поводу отъѣзда графа Воронцова за границу, на время отсутствія его, Новороссійскимъ краемъ и Бессарабіей управлялъ графъ Федоръ Петровичъ Паленъ. Съ его выдающимися способностями, отличнымъ образованіемъ. онъ могъ быть прекраснымъ администраторомъ, но. по безпечности характера и по предвзятому предубѣжденію. что бъ Россіи, при томъ направленіи и ходъ дълъ, какое было вверху, нельзя сдълатъ много внизу, — вообще дѣлалъ мало. слишкомъ мало. говоря самъ. что онъ можетъ только «rectifier quelques choses.»

Въ 1833 году произошло и всколько замъчательныхъ событій въ моей жизни. Лътомъ (которое, мимоходомъ сказать, было въ Новороссійскомъ краб весьма печальное всеобщимь неурожаемь) я отправился съ женою и дътьми въ Пензу, къ тестю моему князю Павлу Васпльевичу, убъждавшему насъ пріфхать къ нему. чтобы еще разъ увидъться въ этой жизни. Онъ быль уже старъ, слабъ и слъпъ, хотя духомъ и умомъ такъ же бодръ и свъжъ, какъ въ молодости. Онъ передаль намъ во владение одно изъ своихъ двухъ имъній, состоявшее изъ двухъ соть душъ, въ числъ коихъ 70 душъ дворни. Имѣніе было малоземельное, къ тому же заложено въ банкъ. Мы сочли за лучшее продать его. тъмъ болъе, что представился покупщикъ, давно желавшій купить его, именно графъ Закревскій. Тесть мой проводиль свои старые дни почти въ одиночествь: частію въ своемъ имьніи Кутли, частію въ собственномъ дом'т въ Пензъ, перехоронивъ всю большую семью свою, которую мы нъкогда застали въ селъ Знаменскомъ въ первый нашъ пріфадъ къ нему. Только множество портретовъ, покрывавшихъ стъны. напоминали о бывшемъ когда-то оживленномъ семейномъ кругѣ его.

По счастію, нісколько близкихь, преданныхь людей внимательно заботились о немъ, вся домашняя прислуга обожала его, а потому мы могли быть покойны въ отношеніи ухода и попеченій о немъ. Не смотря на старческія немощи, аппетить у князя сохранился прекрасный. Онъ всегда быль замізчательный гастрономь, любиль хорошо и вкусно покушать, какъ и всѣ въ его семьѣ, не исключан моей Елены Павловны. Каждый день, послъ сытнаго, обильнаго объда, уствиись за чашкою кофе, князь неминуемо обрашался къ своей дочери съ вопросомъ:—«ну, Еленушка, а что мы завтра будемъ объдать?» и начиналось серьезное, продолжительное совъщание о завтрашнемъ объдъ, которое я старался не слушать, ибо, отъ пресыщенія сегодняшнимъ об'єдомъ, противно было думать о какой бы то нибыло тдт. Князь возиль насъ въ свою деревню Кутлю, старался занимать и увеселять, какъ могъ, каталь въ линейкъ по своимъ борамъ и рощамъ, гдъ дъти собирали грибы и костенику. Передъ нашимъ отъйздомъ, онъ благословилъ насъ и внуковъ старинными, родовыми образами въ дорогихъ окладахъ\*). Прощаніе наше было грустиве прежнихь, по сомнительности надежды еще увидъться съ нимъ.

Пробывъ въ Пензѣ около двухъ мѣсяцевъ, мы возвращались обратно въ Екатеринославъ чрезъ Москву, гдѣ остановились недѣли на три. Однажды, читая газеты, я нечаянно увидѣлъ о послѣдовавшемъ преобразованіи колонистскаго управленія. Конторы иностранныхъ поселенцевъ упразднялись, а оставлялся только одинъ «попечительный комитетъ», подъ предсѣдательствомъ Инзова, съ крайне ограниченнымъ штатомъ. По пріѣздѣ въ Екатеринославъ, выяснилось, что я былъ опредѣленъ членомъ этого комитета, съ тѣмъ же самымъ содержаніемъ, какое я получалъ. Приходилось переѣзжать на жительство въ Одессу, продавать за безцѣнокъ домъ съ прекраснымъ, огромнымъ садомъ, со всѣми почти двадцатилѣтними обзаведеніями и приспособленіями для нашихъ удобствъ, съ огромной дворней, и перебираться на житье въ городъ, гдѣ все было несравненно дороже, нежели въ Екатеринославѣ, — что, конечно,

<sup>\*)</sup> Вь числ'є этихъ образовъ, какъ драгоц'єнная свягыня, хранится у внуковъ князя Павла Васильевича серебряный, массивный крестъ съ св. мощами, съ давнихъ поръ принадлежавшій этой в'єтви князей Долгорукихъ, по преданію, доставшійся имъ, какъ зав'єщанное благословеніе отъ ихъ предка, великаго князя Михаила Черниговскаго, замученнаго въ татарской орд'є.

разстраивало нашу жизнь, составляло крупную непріятность. Но д'влать было нечего. Безъ службы обойтись я не могъ. Мы р'вшились перевхать и, дабы хоть н'всколько уменьшить необходимые расходы на жизненныя потребности и хозяйство, — купить въ окружностяхъ Одессы небольшое им'вньице. Я по'вхаль въ Одессу прежде одинъ и прінскалъ подходящее им'вньице въ сорока верстахъ отъ Одессы, деревню Поликовку, по сос'вдству съ им'вніемъ графа Потоцкаго, Севериновкою.

Весною 1834-го года, перебхало въ Одессу и мое семейство, распростившись навсегда съ Екатеринославомъ и старыми друзьями, сохранившими къ намъ понынъ свою вполнъ цънимую нами пріязнь. Множество заботь и хлопоть, неразлучныхь съ перевздомъ цвлымъ домомъ съ одного мъста на другое и при новомъ обзаведении полнаго хозяйства, не миновало и насъ; и послѣ прежнихъ долговременныхъ домашнихъ порядковъ, трудно было вступить въ непривычную колею. Но главное, что озабочивало меня, это усиленіе бользненнаго состоянія моей Елены Павловны. Я надъялся, что одесскіе доктора искуснье екатеринославскихь и могуть болье принести ей пользы, что, отчасти, и сбылось. Однако, не смотря на свои немощи, Елена Павловна принялась съ неутомимой деятельностію и разумнымъ знаніемъ дёла за устройство нашей деревеньки. Въ самый короткій срокъ она сділада все, что было возможно и, при очень ограниченныхъ затратахъ, достигла удивительно успѣшныхъ результатовъ. Она развела прекрасный садъ, большіе огороды, насадила виноградники, рощу, построила мельницу, всѣ необходимыя постройки и службы, улучшила хозяйство и, въ теченіе нъсколькихъ мъсяцевъ, превратила дикую, запущенную деревушку въ образцовое хозяйственное учреждение и пріятное лътнее мъстопребывание.

Графъ Воронцовъ по-прежнему выказываль ко мив особенное расположение и ивсколько разъ предлагаль перейти къ нему на службу; но я не рвшался перемвнить моей давней, привычной службы. Моя жена и дочери,— старшая, Елена, прівхала къ намъ гостить,— принятыя очень внимательно и любезно графинею Воронцовой, часто бывали у нея на балахъ и вечерахъ, насколько позволяло здоровье Елены Павловны. Въ Одессъ нашлось много старыхъ знакомыхъ, между прочимъ, бывшіе Екатеринославскіе губернаторы, Шеміотъ и Сввчинъ. градоначальникъ Левшинъ. ба-

ронъ Франкъ, съ семействами, и другіе. Одесса находилась тогда въ дучшей поръ своего общественнаго развитія. Много знатныхъ, богатыхъ семействъ селились въ ней, по причинъ южнаго климата, особенно изъ польской знати. Всъ они почти, начиная съ Воронцовыхъ, жили открыто, весело; прекрасная итальянская опера не уступала столичнымъ; зимою, нескончаемый рядъ всевозможныхъ увеселеній слідоваль безь перерыва. А потому празднествъ и немудрено, что молоденькимъ дочерямъ моимъ, — вторая едва вышла изъ дътскаго возраста, — участвовавшимъ почти во всъхъ этихъ удовольствіяхъ, очень нравились оживленіе, роскошная обстановка баловъ, изысканность избраннаго общества, вообще, веселая, новая для нихъ жизнь высшаго одесскаго круга того времени. Для меня, конечно, все это представляло мало интереса, а Елена Павловна, по слабости здоровья и привычкъ къ уединенной, сосредоточенной жизни, даже тяготилась частыми выбздами въ свётъ, на которые обрекала себя, чтобы не лишить удовольствія своихъ дочерей. Нашего сына, десятилътняго Ростислава, мы помъстили въ пансіонъ Тритена, лучшій въ городь. Онъ быль уже хорошо подготовленъ, и насъ очень радовали отзывы о немъ ученыхъ профессоровъ лицея, преподававшихъ въ пансіонъ, которые не только не могли нахвалиться, но не могли надивиться необыкновеннымъ способностямъ мальчика и легкости, съ которою онъ понималь серьезные и трудные научные предметы. Только никакъ не хотъль онъ учиться танцовать, и не было возможности заставить его посъщать танцъ-классы.

Однажды, проходя по улицѣ, я случайно повстрѣчалъ торжественную, похоронную процессію одного изъ замѣчательнѣйшихъ одесскихъ обывателей. Хоронили послѣдняго графа Разумовскаго. Онъ долго жилъ въ Одессѣ совершеннымъ затворникомъ, прекративъ почти всѣ личныя сношенія съ свѣтомъ. Говорили, что въ молодости онъ былъ очень общительнымъ, веселымъ человѣкомъ, много путешествовалъ, долго жилъ за границей, особенно въ Парижѣ, гдѣ велъ разсѣянную жизнь, тратилъ большія деньги, превышавшія норму содержанія, выдаваемаго ему его отцомъ, и надѣлалъ долговъ. Тогда, строгій и, какъ видно, не слишкомъ нѣжный родитель скупилъ его векселя и засадилъ сынка въ долговую тюрьму, гдѣ держалъ его до самой своей смерти, болѣе двухъ лѣтъ и еще бы болѣе продержалъ, если-бъ не умеръ.

Смерть отца освободила сына изъ постыднаго заключенія и сділала однимъ изъ богатъйшихъ людей въ Россіи. Но молодой Разумовскій вышель изъ тюрьмы совсёмь уже не тёмъ, какимъ вошель въ нее. Изъ свътскаго, живаго человъка, онъ обратился въ мрачнаго, одичавшаго ипохондрика. Почему-то избралъ мфстомъ своего жительства Одессу, купиль за городомъ большое мѣсто. развель превосходный садъ, а посреди его построиль домъ, самой своеобразной архитектуры. При постройкъ дома, графъ выписываль изъ Италіи и другихъ мѣстъ Европы лучшихъ художниковъ для внутренней отдёлки, скульптурныхъ украшеній и росписанія живописію стѣнъ и потолковъ. Домъ онъ наполнилъ всѣми сокровищами искусства древняго и новаго, какія его богатство могло ему доставить и отростивъ себъ длинную бородку (которую кромъ простого народа тогда никто не носиль) и волосы, замкнулся безвыходно, никуда не выходя и никого не принимая, за очень немногими исключеніями. Подъ домомъ графъ устроиль обширное подземелье, съ безконечными корридорами и ходами въ различныхъ направленіяхь, въ родѣ лабпринта, ключъ коего быль извѣстень ему одному. Входъ въ подземелье былъ только одинъ, изъ спальни графа, скрытый потайной дверью. Въ 1828-мъ году, во время Турецкой войны. Императрица Александра Өеодоровна, проживая въ Одессъ, наслышавшись о необыкновенномъ убранствъ дома графа Разумовскаго, рѣдкихъ коллекціяхъ древностей и всякихъ искусствъ. находившихся въ немъ, пожелала ихъ видъть и послала сказать графу, что въ назначенный часъ и день она посътить его. Графъ устроиль пріемь, вполні достойный августійшей гостын, приготовиль великольный завтракь и угощение, а самь въ этоть день. за нъсколько часовъ до прибытія Государыни, забрался въ свое подземелье, гдф и просидълъ, спрятавшись, до глубокой ночи. Эта пеожиданная продълка такъ всъхъ озадачила, что надолго осталась въ намяти одесскихъ жителей. Послѣ смерти Разумовскаго, наслѣдники его по боковой линіи отнеслись съ непостижимой небрежностію къ имуществу, оставленному имъ въ Одессъ: никто изъ нихъ не взяль на себя труда даже прівхать взглянуть на то, что осталось послв него, а заочно распорядились все продать огуломъ съ публичнаго торга. Долго продолжалась эта распродажа, такъ какъ не легко было управиться съ такой массой разнородныхъ вещей. Ихъ продавали партіями, по отдѣламъ. Многіе ходили, и мы съ женой въ

томъ числъ, чтобы только посмотръть на веъ эти диковинки, и съ сожальніемь смотрым на драгоцынныя собранія картинь, статуй, оружія, всякихъ рідкостей и старины, стоившихъ огромныхъ денегъ. — а многое и за деньги нельзя было достать, — которыя доставались можно сказать задаромъ, большею частію въ руки людей, покупавшихъ ихъ для спекуляціп. Все было распродано за безцівновь. При продажів мебели, среди множества роскошныхь. изящныхъ вещей находился простой, самой обыкновенной работы столикъ шахматный, не обратившій на себя ничьего вниманія по своей невзрачности. Когда дошла до него очередь, по объявленіи какой-то пустячной цівны, подошли торговать два человівка, итальянець и французь, которыхь Разумовскій часто приглашаль играть съ нимъ въ шахматы; они заявили, что хотять купить столикъ единственно на память о покойномъграфъ, и начали понемногу возвышать цёну, которую скоро довели до такихъ серьезныхъ размъровъ, что возбудили общее удивление. Наконецъ, одинъ изъ нихъ отступился, а другой, завладівь столикомь, поспівшиль расплатиться и унести его. Оказалось, что въ столикъ быль секретный ящикъ, а въ немъ драгоцвиные, старинные шахматы, выдъланные изъ коралла и аметиста, необыкновенной работы. Объ этомъ никто не зналъ, кромъ двухъ партнеровъ графа. Домъ тоже быль продань съ молотка, но не долго пережиль своего хозяина и въ скоромъ времени сгорълъ до тла.

Изъ моей жизни въ Одессъ того времени мит остался также памятенъ одинъ изъ вечеровъ у Алексъя Иракліевича Левшина (градоначальника), куда я изръдка сопровождалъ моихъ дочерей, часто тамъ бывавшихъ по старому знакомству съ его женой, рожденной Брискорнъ. Въ этотъ вечеръ, мы застали въ числъ гостей знаменитаго нашего художника Брюлова, творца «послъдняго дня Помпеи», прибывшаго въ Одессу по пути въ Петербургъ, моремъ изъ Италіи, гдѣ онъ провелъ двѣнадцатъ лѣтъ для изученія живониси. Свиданіе съ отечествомъ послѣ столь продолжительной разлуки, повидимому, сильно волновало и радовало его. Теперь время другое, сообщенія Россіи съ заграницей такія легкія, столько русскихъ колесятъ тамъ вдоль и поперекъ, что и долго живущіе на чужой сторонѣ не отстаютъ отъ своего прирожденнаго россійскаго духа; тогда же совсъмъ было иначе, и Брюловъ, очутившись на родинѣ, казалось, находился въ настроеніи какого-то возбужден-

наго умиленія. очень трогательнаго. Хозяйка дома, Елизавета Федоровна Левшина, пригласила вторую дочь мою Катю сиёть что нибудь по-русски. Катя, им'євшая зам'єчательно хорошій, пріятный, обработанный голось, сёла за фортеніано и, акомпанируя себ'є, сибла русскую народную п'єсню\*). Брюловь такъ растрогался, что заплакаль и, заливаясь слезами, бросился ц'єловать ея руки. Зат'ємъ п'єла сама Левшина, и дочь моя, по просьб'є ея, снова русскія и малороссійскія п'єсни, а Брюловъ все время пребываль въ несказанномъ восторг'є.

На слъдующее лъто, я ъздиль съ моей второй дочерью въ Екатеринославъ для окончанія кое какихъ дѣлъ служебныхъ и собственныхъ, а также для свиданія съ матерью. Разъёзды мон по колоніямь продолжались; но эта служба, въ своемь новомь видь. начинала мив наскучать. Въ управленіи возникли безпорядки и запущенія, какъ по слабости Инзова, такъ и по чрезмѣрному сокращенію матеріальныхъ средствъ къ продолженію устройства колоній въ тъхъ видахъ, чтобы сдёлать ихъ существенно полезными. Этой цёли можно было достигать только внимательнымь и частымъ наблюденіемъ на мѣстѣ за ходомъ хозяйственнаго развитія колоній. Хотя неоднократно заявлялось многими дільцами, даже нъкоторые государственные сановники держались мньнія, что администрацін надъ колоніями не должно вибшиваться въ направденіе устройства хозяйственнаго быта колонистовъ, но я удостовърился на опытъ, что это понятіе совершенно ложное. Конечно. самому администратору необходимо знать дёло хотя въ главныхъ основаніяхь и, что важиве всего, уміть внушить къ себів довіріе поселениевъ: тогла дъйствія его непремьню принесуть пользу, особенно если подобныхъ начальниковъ оставять на ихъ мѣстахъ продолжительное время, а не такъ, какъ у насъ водится, что способныхъ людей то и дъло переводять съ одного мъста на другое и даже съ одного рода службы на другой. Я самъ видалъ, что тамъ, гдъ покойный Контеніусь могь имъть непосредственное вліяніе на этотъ предметъ, все быстро совершенствовалось: заводилось улучшенное скотоводство, насажденія, прекрасное домашнее хозяйство. благоустройство домовъ и всёхъ хозяйственныхъ построекъ. Тамъ нравственность поправлялась, многіе нерадивые исправлялись, и вообще колонін достигали до возможнаго своего прогресса. Тамь

<sup>\*) &</sup>quot;Внизъ по матушкъ по Волгъ".

же, гдв это вліяніе прекращалось, колонисты нищенствовали, постоянно только домогались новыхъ льготь, которыхъ часто своими докучаніями и добивались, что возбуждало лишь негодованіе сосъднихъ съ ними русскихъ поселянъ, считавшихъ нъмцевъ какою то привилегированною кастою людей. Но со времени смерти Контеніуса, и со времени сокращенія средствъ управленія колонистами для продолженія подобныхъ міропріятій, долженствовавшихъ поддерживаться конечно не годы, а десятки лъть, -- эти мъропріятія вовсе потерялись изъ вида дъйствій «попечительнаго комитета,» ограничившаго ихъ исключительно однимъ бумагомараніемъ и требованіями о доставленіи множества в'єдомостей съ нев'єрными цифрами. Вниманіе Инзова было поглощено устройствомъ Болграда и заботами о умноженіи переселенія въ Бессарабію болгарь, нынь отошедшихъ вовсе изъ Россійскаго владенія. На прочія же дела и колоніи онъ мало обращаль вниманія. Вслёдствіе всёхъ этихъ обстоятельствь, мое служебное положение сдёлалось, такъ сказать, фальшивымъ. Инзовъ не во всемъ върилъ Контеніусу, а мив еще менве. Меня это тяготило, я сталь подумывать, не воспользоваться ли мит предложеніями графа Воронцова перейти къ нему на службу; но сама судьба позаботилась вывести меня изъ непріятнаго положенія. Я получиль письмо оть графа Блудова, въ которомь онь предлагаль мит перевести меня на вновь учрежденную должность главнаго попечителя надъ калмыцкимъ народомъ въ Астрахани. Министръ настаиваль на моемъ согласіи, старался склонить меня къ этому переводу, увъряя при томъ, что служба моя въ Астрахани продлится не долго и послужить лишь переходнымъ путемъ къ высшимъ должностямъ\*). Такой далекій перевздъ, сеьмей, со всей домашней обстановкою, дворовой прислугою, и оставленіе нашего небольшаго хозяйства, только-что устроеннаго въ деревив подъ Одессою, безъ личнаго нашего наблюденія и надзора, -- снова разстраивали меня. Но, во второй разъ, делать было нечего. Мнъ было всего съ небольшимъ сорокъ лътъ, я быль здоровъ и могъ трудиться. А министръ такъ усиленно уговаривалъ меня къ переходу, обнадеживая вознагражденіемъ въ будущемъ. Я согласился. Въ концъ 1835 года послъдовалъ мой переводъ, съ порядочнымъ пособіемъ на перевздъ. Сдавъ нашу деревеньку въ аренду, въ май 1836 года я отправился съ женою и дётьми въ

<sup>\*)</sup> Это письмо, вмёстё съ другими замёчательными письмами, касающимися А. М. Фадёева, находится въ приложении въ его "Воспоминаніямъ", № 18 и проч.

Астрахань. При прощаній съ Инзовымь, онъ тронуль меня теплыми словами сожальнія о нашей разлукт и даже обильными слезами; обняль меня и заплакаль. Впрочемь, это прощаніе наше было не послъднее, намъ пришлось еще увидъться, нъсколько льть спустя.

Мы совершали путь нашъ въ лучшее годовое время, въ маѣ мѣсяцѣ, довольно удобно и пріятно, черезъ Екатеринославъ. Новочеркаскъ и Царицынъ; съ удовольствіемъ отдохнули въ Сарептѣ и благополучно прибыли въ Астрахань\*).

Здёсь увидёли мы какъ бы новый свёть: новыя мёста, новые дюди, новый родъ занятій. Военнымъ губернаторомъ въ Астрахани въ то время быль генераль Тимирязевь. — удивительная смѣсь противоположностей въ характеръ, хотя съ положительнымъ преобладаніемъ благороднаго и добраго надъ всёмъ прочимъ: человекъ умный. честный, благонамъренный, прямой энергичный, но, вмъсть съ тѣмъ, пылкій, отчасти самовластный и деспотичный, онь всѣмъ хотъль руководить по своему: но, прослуживь всю жизнь въ военной службь, съ гражданской частію быль еще мало знакомь и потому часто не достигаль тъхъ результатовъ, которыхъ желаль. Онъ со многими не уживался, но ко мнѣ съ самаго начала быль очень хорошъ и навсегда сохранилъ дружеское расположение, которое я вполив цвипль. По служебнымь отношеніямь я старался иногда, сколько могь, урезонивать его, въ чемь, большею частію. и успъваль, потому что, какъ умный человъкъ, онъ понималь. когда ему говорили дело, но подъ часъ хлопоть было много чтобы справиться съ его неподатливостію,

<sup>\*,</sup> Вст иностранные поселенцы Новороссійскаго края очень скоротли обы отывать Андрея Михайловича Фадвева и, чёмь могли, выказывали ему свое сожальніе и признательность. Всѣ колоніи, чрезъ которыя ему ириходилось по пути проъзжать, принимали его и провожали съ самыми искренними заявленіями живьйшаго сочувствія. Даже въ еврейскихь поселеніяхь еврен собирались толиами при пробадь его и долго обжали за обинажемъ съ воплями, плачемъ и благословеніями своему доброму начальнику. Многіе изъ колонистовъ до самой смерти Андрен Михайловича поддерживали сь нимъ сношенія, обращаясь кь нему письменно за совътами, наставленіями и сообщеніями своихь дъль. Нъкоторые, не смотря на огромное разстояніе, прівзжали повидаться съ нимъ, или присылали сыновей своихъ засвидътельствовать ему о ихъ постоянномь уважения и благодарности кь нему. Такъ, одинъ изъ богатъйшихъ колонистовь, Корнись, воспитывавшій своего сына въ Петербургк, по окончаніц ученія, велікльему сначала повхать вь Астрахань представиться Андрею Михайловичу, а ужь потомъ возвратиться вь родительскій домъ. Имя Андрел Михайловича Фадъева долго оставалось паматнымь въ Новороссійсьную поселеніяхь, долго передавалось сь благодарнымь воспоминаніемь изъ покольнія въ покольніе и донынь не позабыто во многихъ изъ нихъ.

Астраханское общество не отличалось своей обширностію, даже върнъе сказать, было очень ограниченное. По образованію и знанію свътскихъ приличій, выдавался однимъ изъ первыхъ армянскій архіерей Серафимъ, человъкъ довольно начитанный, видъвшій почти всю Европу и часть Азіи. Онъ интересовался и занимался болье, кажется, мірскими удовольствіями нежели своими духовными дълами, коихъ, впрочемъ, у него было такъ немного, что они не могли его обременять. Онъ одинъ имълъ порядочную библіотеку, получалъ хорошія французскія книги, выписываль журналы, которыми и меня снабжаль, и я съ нимъ пріятно проводилъ время. Изъ прочихъ армянъ выдълялось нъсколько денежныхъ гражданъ (особенно Сергъевъ, считавшійся милліонеромъ), отличавшихся отъ остальныхъ своихъ собратій только тъмъ, что часто задавали богатыя пирушки и попойки для увеселенія астраханской администраціи.

Богатъйшимъ и именитъйшимъ изъ русскихъ гражданъ былъ тогда въ Астрахани Кирилла Федоровичь Федоровъ, — личность очень замъчательная. Онъ самъ не зналъ, сколько ему лътъ, но что быль чрезвычайно старь, тому служиль доказательствомь его собственный о себъ нижесльдующій разсказъ. По происхожденію изъ пономарскихъ дътей, Тамбовской губерніи, выучившись кое какъ грамотъ, онъ случайно добрался до Астрахани и опредълился въ соляное правленіе, сперва сторожемъ, а потомъ писцомъ. Бывъ изобличенъ въ кражъ изъ архива за взятки документовъ, онъ быль высвчень плетьми, но не смотря на то, оставлень на службъ въ томъ же содяномъ правленіи, по причинъ пріобрътенной имъ смышленности въ приказныхъ дълахъ, и продолжалъ еще нъкоторое время службу тамъ же, а потомъ и въ другихъ астраханскихъ присутственныхъ мъстахъ. Когда ему было отъ роду около сорока лътъ, онъ получилъ первый офицерскій чинъ, а затъмъ въ 1782 году, въ годъ учрежденія Владимірскаго ордена, получиль тогда же этотъ орденъ за тридцати-пятилътнюю службу въ офицерскомъ чинь. Сльдовательно, легко разсчитать, какихъ уже онъ быль льть въ 1836 году! Въ продолженіи своей службы, до восшествія на престолъ Императора Павла Петровича, онъ съумълъ накопить нъсколько десятковъ тысячь рублей и повхаль съ ними на коронацію въ 1797 году въ Москву. Онъ быль большой балагуръ и въ своемъ родъ краснобай, чъмъ и сдълался извъстнымъ тогдашнему генераль-прокурору князю Александру Борисовичу Куракину, у котораго взяль на продолжительный срокь въ откупное содержание пожалованныя ему на коронацію астраханскія рыболовныя воды. Князь Куракинъ выпросиль ихъ себъ, не пибя даже понятія о цѣнности этихъ водъ, а только зная по доходу, который казна тогда оть нихъ получала, что онб могуть доставлять до двадцати-тридцати тысячь въ годъ, и не болъе. Въ этомъ увъриль его и Федоровъ и потому, кажется, взялъ ихъ за тридцать тысячь ассигнаціями въ годь, а самъ получаль отъ нихъ по нфсколько соть тысячь рублей ежегодно. Къ этой прибыльной аферт присоединились еще и другія выгодныя спекуляціп, всл'ідствіе чего Кирилла Федоровичь, около девяносто лѣть оть роду, въ короткое время, сдѣладся милліонеромь и первымь аристократомь вы Астрахани. На чаль жить бариномъ. Построиль себьбольшой двухь-этакный каменный домъ, съ двумя алебастровыми, выкрашенными львами на воротахъ и зажиль роскошно, но скверно и грязно. Всъхъ вновь прітажаюющихь въ Астрахань приглашаль къ себѣ на безвкусные обѣды. объявляя при этомъ, что у него объдають всть истриханскія свиньи. Продълокъ же своихъ, даже при случав самыхъ безсовъстныхъ. онъ не оставиль. Изъ нихъ разскажу только одну, самую замъчательную. У него быль задушевный пріятель, помнится, совътникъ казенной палаты, который передъ смертію назначиль его опекуномъ надъ своей малолътней дочерью и оставилъ ей 15 тысячъ рублей, предоставивъ ихъ въ распоряжение Кириллы Федоровича. По достижении ею совершеннольтия, она вышла замужъ за одного морскаго офицера. Федоровъ о деньгахъ, оставленныхъ ея отцомъ, ничего не говорилъ, но о нихъ было извъстно въ Астрахани всѣмъ, слѣдовательно и воспитанницѣ съ мужемъ ея. Вскоръ послъ свадьбы они начали просить его отдать имъ деньги, но Федоровъ съ непоколебимымъ хладнокровіемъ обявиль. что это неправда и что онъ нпкакихъ денегъ отъ ея отца не получаль. Всъ увъщанія и доводы его знакомыхь, знавшихь діло. остались напрасны. Письменнаго же документа или заявленія никакого не было. Начался процессъ, и дъло дошло до очистительной присяги. Федоровъ, въ бълой рубахъ, съ черною свъчею въ рукахъ, босыми ногами ношелъ въ соборъ при звонъ колоколовъ и далъ присягу, что денегь не получалъ. Эта торжественная церемонія совершилась при стеченій всего Астраханскаго народонасе-

ленія и по всёмъ правиламъ обряда очистительной присяги. Но. вслъдъ за тъмъ, неожиданно для самаго Федорова, совъсть его вдругъ заговорила, и такъ настоятельно, что черезъ нѣсколько дней онъ келейно сознался въ своей винѣ и деньги возвратилъ. Все богатство не пошло ему впрокъ: нашлись пройдохи, умъвшіе его надуть, и при концѣ жизни онъ разорился, не оставивъ почти ничего, кромъ безнадежныхъ денежныхъ претензій къ казнъ и частнымъ дицамъ. Умеръ онъ осенью 1839-го года. Изъ числа искусниковъ, особенно его надувавшихъ, замфчательнъйшій быль нъкто статскій совътникъ Шпаковскій, авантюристь и человъкъ довольно смышленый и образованный, но своекорыстныя продёлки котораго въ высшей степени составляли его репутацію. Объ этихъ продълкахъ своихъ онъ, не запинаясь, разсказывалъ самъ. Любопытнъйшая изъ нихъ состояла въ томъ, что онъ, будучи еще въ молодыхъ лътахъ, прокутился въ конецъ и, дойдя до крайности отъ безпутной жизни, по смерти брата своего въ Очаковскую войну, человъка богатаго и съ значеніемъ, съумъль замънить его собою, подставить себя вмёсто него; приняль его имя, завладёль его деньгами и бумагами и воспользовался его имуществомъ исключительно одинь, не давъ ничего другимъ братьямъ и сестрамъ. Никто изъ нихъ не успълъ изобличить его, и такъ онъ и остался на всю жизнь подъ именемъ брата своего и прододжалъ службу его. Въ Астрахани, уже старикомъ, онъ занималъ мъсто инспектора почтоваго округа. Я засталь его уже отръшеннымь отъ должности, но онъ не унывалъ и дъятельно подвизался по части ябедничества, сутяжничества и всякихъ кляузныхъ штукъ, успъвъ между прочимъ поддёть и Кирилла Федоровича на нёсколько сотъ тысячъ рублей. Онъ умеръ въ Астрахани, въ глубокой старости и крайней бълности \*).

<sup>\*)</sup> Исторія Кирилла Федоровича съ Шпаковскимъ, по своей многосложности, продолжительности, разнообразнымъ, необыкновеннымъ и самымъ неожиданнымъ выходкамъ съ объихъ сторонъ, могла бы назваться эпопеей въ лѣтописяхъ сутяжничества, и для подробнаго описанія ея мало было бы нѣсколькихъ томовъ. Много разъ приходилось намъ ее слышать въ дѣтствѣ, но за давностію времени, къ сожалѣнію, она почти изгладилась изъ памяти. Суть дѣла заключалась въ слѣдующемъ: К. Ф. Федоровъ былъ когда-то женатъ, но давно овдовѣлъ и имѣлъ только двухъ дочерей, которыя были замужемъ и тоже умерли, оставивъ ему внуковъ, изъ коихъ онъ болѣе всего любилъ внука Пестова и назначилъ его своимъ главнымъ наслѣдникомъ. Пестовъ былъ человѣкъ порядочный, служилъ въ гусарахъ, потомъ вышелъ въ отставку и жилъ у дѣда. Шпаковскій также былъ женатъ и не смотря на преклонныя лѣта, имѣлъ молоденькую, прехорошенькую дочь, въ ко-

Пзъ другихъ почетнъйшихъ лицъ, съ которыми мнъ пришлось познакомиться, были: русскій архіепископъ Виталій. добрый старикъ, но весьма посредственный архіерей; комендантъ Ребиндеръ въ такомъ же родъ; казачій атаманъ Левенштернъ, а послѣ него фонъ-деръ-Брюгенъ, — оба хорошіе люди. Послѣдній былъ съ нами въ родствъ по своей женъ, рожденной Бриземанъ-фонъ-Неттигъ. родной племянницъ покойной бабушки де-Бандре. Замъчательно, что атаманами астраханскихъ казаковъ назначались чаще всего нѣмцы, не знавшіе ни духа, ни свойствъ этого народа.

Гражданское чиновничество было въ то время въ Астрахани (да, кажется, и позднѣе) самое плохое. Взяточничество и мошенничество всякаго рода, казалось, были привиты имъ въ кровь до того, что одинъ изъ чиновиковъ особыхъ порученій военнаго

торую Пестовъ влюбился, посватался съ согласія деда, и свадьба была решена. Федоровъ тогда находился въ нѣжнѣйшей дружбѣ съ Шпаковскимъ. Незадолго до свадьбы, Федоровъ отправиль Пестова въ Петербургъ съ довъренностію въ опекунскій сов'єть, для вклада пли полученія изъ него трехсоть тысячь рублей. Шпаковскій примазался сопровождать Пестова въ Петербургъ, яко бы для покупки приданнаго дочери. По прібздь, подпанваль его для своих в цьлей, разузналь, что ему было нужно, и что-то такое смастериль, крайне плутовское, но что именно, память ясно намъ не представляеть. Какется, что деньги были внесены въ банкъ на имя Шпаковскаго; но Пестовъ, протрезвившись, увъдомилъ объ этомъ своего дъда, который сейчасъ-же приняль энергичныя мъры и доказаль, что деньги принадлежать не Шпаковскому, а ему, и добился, что деньги были высланы ему изъ банка обратно въ Астрахань. А Шпаковскій, какъ почть-директоръ, приказаль астраханскому почтмейстеру, своему подчиненному, ихъ задержать, на томъ основаніи, что будто бы Федоровъ ему ихъ подариль, — въ доказательство чего представилъ письма Кирилла Федоровича п всякіе законные декументы, оказавшіеся, впосл'Едствін, подложными. Прежніе задушевные друзья сд'влались жесточайшими врагами. Начался многосложный процессъ, длившійся ифсколько лівть, вслівдствіе коего почтмейстеръ потерялъ мъсто, Шпаковский отръшенъ отъ должности и преданъ суду, а деньги, задержанныя на почтѣ, какъ-то растаяли, испарились и не достались ни Фелорову, ни Шпаковскому. Свадьба Пестова конечно разстровлась. однако онъ продолжалъ жить удбда, который, хотя и лишилъ его наследства, но содержалъ прилично, въ полномъ довольствъ и, только при появлении новыхъ знакомыхъ съ визитами, представлялъ имъ присутствовавшаго при этомъ внука неизм'єнно въ такихъ выраженіяхъ: "Воть, рекомендую вамь, мой внукь Пестовъ. негодяй, разбойникъ, предатель, который продаль своего дъда, — прошу любить и жаловать". А Пестовъ, съ самымъ невозмутимымъ равнодушіемъ (въроятно, уже по привычкъ), очень любезно расшаркивался передъ озадаченными гостями. Шпаковскій до конца дней своихъ поддерживаль процессъ; постоянно вновь измышляемыми доказательствами, будто Федоровъ подариль ему триста тысячъ. На смертномъ одрѣ, совсѣмъ умирающій, когда уже не могь говорить, испуская последній вздохъ, Шпаковскій вытащиль изъ поду подушви какую-то бумагу и туть же умеръ. Бумага оказалась подложнымъ духовнымъ завъщаніемь Кириллы Федоровича, въ которомъ онъ оставлялъ все свое состояние своему едянственному другу Шпаковскому!

губернатора,  $B_{***}$ , считавшійся однимъ изъ лучшихъ, докладывая ему бумаги, украль у него со стола пять рублей.

По калмыцкому управленію, все, что слёдовало сдёлать къ улучшенію его, состояло, къ сожальнію, совсьмъ не въ томъ, что было сдълано: не въ томъ, чтобы составить большіе штаты, многорѣчивое положеніе, чтобы пригнать въ плотную рамку совѣть Калмыцкаго управленія, въ права и обязанности губернскихъ правленій; не въ томъ, чтобы облечь судъ Зарго значеніемъ судебныхъ палатъ, а ламайское управление превратить въ духовную консисторію, какъ это было устроено; а существенная польза состояла бы въ томъ, чтобы составить эти штаты изъ сколь возможно меньшаго числа чиновниковъ, выбравъ людей честныхъ. Впрочемъ, послъднее было во всякомъ случав очень трудно: на мъстъ, выбирать было не изъ кого болье, какъ изъ того же астраханскаго чиновничества, изъ коего почти всв по нъскольку разъ уже находились подъ судомъ и были отръшаемы отъ должностей. А изъ Петербурга насылали такую же дрянь, переходившую оттуда на службу въ Астрахань только для того, чтобы не умереть въ Петербургѣ съ голоду.

Въ числѣ помѣщиковъ въ губерніи находилось нѣсколько вельможъ, какъ то: Куракинъ, Безбородко и проч., но въ Астрахань они никогда и не заглядывали; а всѣ остальные, жившіе тамъ, были въ томъ же родѣ, какъ и мѣстные приказные, за небольшимъ исключеніемъ, и отъ нихъ же происходили.

Почетнъйшимъ изъ наличныхъ помъщиковъ считался губернскій предводитель дворянства Милашевъ. Онъ происходилъ изъ простолюдиновъ Саратовской геберніи, молодость провель въ приказномъ званіи, а съ переходомъ на службу въ Астрахань добился кое-какъ чинишка и занимался письмоводствомъ у богатаго откупщика рыбныхъ промысловъ Сапожникова. Этотъ женилъ его на своей сестрѣ, доставивъ ему предварительно чинъ коллежскаго ассесора, какъ говорятъ, единственно для того, чтобы можно было покупать себѣ недвижимыя имѣнія на имя сестры свеей; п, дѣйствительно, купилъ въ Саратовской губерніи довольно значительное, а въ Астраханской небольшое, дабы открыть Милашеву возможность сдѣлаться предводителемъ дворянства, коимъ онъ и сдѣлался, сперва уѣзднымъ, а потомъ и губернскимъ. Этотъ-то г. губернскій предводитель, въ сущности далеко не глупый человѣкъ, былъ у Тимирязева

привилегированнымъ шутомъ, и для доставленія ему пестраго мундира Тимирязевъ выпросилъ ему каммергерство, которое шло къ нему какъ къ американской воронѣ. Когда Тимирязевъ игралъ съ нимъ на биліардѣ, то, при проигрышѣ партіи. Милашевъ долженъ быль на четверенькахъ пролѣзть три раза подъ биліарднымъ столомъ, а потомъ вдобавокъ еще цѣловалъ Тимирязеву руку. Кстати сказатъ, что къ рукоцѣлованію въ торжественныхъ случаяхъ Тимирязева являлись охотницы и изъ многихъ астраханскихъ дамъ, конечно, противъ его воли: онъ самъ говорилъ объ этомъ съ презрѣніемъ и отвращеніемъ. Милашевъ, по выбытіи Тимирязева изъ Астрахани, оставилъ предводительство, переѣхалъ на житье въ женино имѣніе Саратовской губерніи, и передъ смертію, вспомнивъ свое происхожденіе, приказалъ похоронить себя въ лаптяхъ и некрашенномъ гробѣ, что и было исполнено.

Окрестности вокругъ Астрахани пустынны, монотонны и богаты лишь водою, тощими деревьями и комарами. Замѣчательно только въ двѣнадцати верстахъ имѣніе Ахматовыхъ, Черепаха, основанное и устроенное ихъ дѣдомъ, бывшимъ еще при Екатеринѣ астраханскимъ губернаторомъ, Бекетовымъ, и, кажется, единственнымъ губернаторомъ, сдѣлавшимъ въ Астрахани и губерніи что-либо полезное. Онъ развелъ тамъ большой виноградный садъ и заведенія къ нему принадлежащія, гдѣ выдѣлывалось когда-то хорошее вино, но по смерти его все пришло въ упадокъ, хотя домъ и вся усадьба поддерживались въ благоустроенномъ видѣ.

Этотъ 1836 годъ, внѣ служебныхъ занятій и заботъ, я провель хотя и хлопотливо, но довольно пріятно. Въ свободное время я пересматриваль въ губернскомъ архивѣ старинныя бумаги и находилъ между ними много любопытнаго, не смотря на то, что много уже было расхищено и утрачено по небрежности. Всякій изъ чиновнаго люда, сколько нибудь этимъ интересовавшійся, могъ рыться въ архивѣ и даже брать изъ него, что и сколько хотѣлъ. Это же самое впослѣдствіи я нашелъ и въ Саратовѣ. Лѣтомъ мы съ женою и дѣтьми порядочно страдали отъ жаровъ, которые въ Астрахани тѣмъ тягостнѣе, что и укрыться отъ нихъ некуда: на иятьсотъ верстъ во всѣ стороны степь, пески, безлѣсье и вода; садовъ много, но тѣни почти вовсе никакой. Матеріальное устройство новаго управленія занимало меня весь остатокъ года. Происходили шутовскіе церемоніалы и обряды, какъ напримѣръ торжественныя

открытія: совъта калмыцкаго управленія, ламайскаго управленія, суда Зарго, и во всёхъ улусахъ, -- улусныхъ управленій, долженствовавшихъ замънять уъздные суды. Каждое управление было снабжено особымъ экземпляромъ Свода Законовъ. При открытіи мною одного изъ этихъ судовъ въ улусъ, сильный вътеръ опрокинулъ калмыцкую кибитку, въ которой помъщался новорождаемый судъ, и разнесъ такъ быстро и далеко по степи не только бумаги, но и самыя книги Свода Законовъ, что, не смотря на поспъщную погоню за ними и тщательныя исканія, не могли отыскать многихъ дълъ и нъсколькихъ томовъ Свода Законовъ. А при открытіи ламайскаго управленія, очень забавно было видіть недоумівающую и угнетенную физіономію представителя и президента его—ламы \*). Это управленіе пом'єщалось въ томъ же огромномъ дом'є, гд в и все калмыцкое управленіе. Лама быль добрый калмыцкій попь, смотрѣвшій на всю эту процедуру, въ своемъ красномъ хадатъ, такимъ же взоромъ, какъ индійцы смотрёли на пріёхавшихъ къ нимъ въ первый разъ европейцевь. Онъ взросъ и провель всю жизнь въ степи, на вольномъ воздухъ, въ кочевой кибиткъ, и комнатная атмосфера была для него невыносима; а потому, не дождавшись конца церемоніи, бльдный, разстроенный, онъ обратился ко мнь съ убъдительной просьбою, чтобы его выпустили изъ присутственной камеры на свъжій воздухъ, въ чемъ я не могъ ему отказать, принимая во вниманіе его удрученное состояніе. Вскор'є зат'ємь, не взирая на сопротивление Тимирязева, оказалось необходимымъ дозволить майскому синоду перемъститься на берегъ Волги, въ калмыцкую кибитку \*\*).

<sup>\*)</sup> Главное духовное лицо у калмыковъ, въ родъ архіерея.

<sup>\*\*)</sup> Простодушный лама, какъ выходецъ изъ Тибета и прирожденный сынъ степей, былъ мало знакомъ съ пріемами европейской цивилизаціи. Разъ Андрей Михайловичъ пригласилъ его къ себѣ вечеромъ. Лама явился въ сопровожденін двухъ гелюнговъ (ламайскихъ священниковъ) и, усѣвшись въ гостиной очень чинно и прилично (какъ всѣ азіаты), разговаривалъ со всѣми черезъ переводчика. Подали чай; когда ламѣ поднесли подносъ съ стаканами чаю и всѣми принадлежностями, лама, какъ слѣдуетъ, взялъ стаканъ, поставилъ на столъ, затѣмъ обмокнулъ всѣ изть пальцевъ правой руки въ молочникъ, встряхнулъ ихъ къ себѣ въ чай, опять обмокнулъ и встряхнулъ, и такъ повторялъ до тѣхъ поръ, пока чай побѣлълъ. Онъ занимался этимъ довольно долго, очень серьезно, важно и глу бокомысленно. Всѣ находившіеся въ комнатѣ, особенно дѣти Андрея Михэйловича, съ трудомъ удерживались отъ сиѣха. Разумѣется, молочникъ унесли и замѣнпли другимъ, но съ послѣдующими стаканами производилась неизмѣню та же самая операція. Когда лама собрался уходить, Андрей Михайловичъ приказалъ запречь ему коляску. Экипажъ подали къ крыльцу, лакей открылъ дверцы и откинулъ

Въ теченіе этого года я выбзжаль и въ степные улусы, чтобы ознакомиться съ бытомъ калмыцкаго народа и ихъ князьями, и удостовбрился, что считавшіеся изъ нихъ образованными были хуже тѣхъ, которые сохранили свой первобытный типъ и простоту нравовъ.

Самымъ виднымъ изъ владельцевъ выдавался полковникъ киязъ Сербеджабъ-Тюмень, непременно хотевшій слыть образованнымъ европейцемъ, потому что участвоваль во Французской камианіи двёнадцатаго года и побываль съ войсками за границей и въ Париже; въ сущности же быль только испорченный калмыкъ, и хотя построилъ въ своемъ улусе домъ на европейскій манеръ, и развель садъ, и держалъ русскаго повара, а особенно держалъ изобильные запасы шампанскаго, но все это только для наружнаго вида, для показа, и во всемъ сквозила калмыцкая дикость и нечистоплотность \*). Мнё безъ сравненія больше понравился другой владёлець,

подножку. Лама, съ церемоннымъ прощаніемъ, провожаемый всёми, медленно со шель съ лѣстницы и, вдругъ, къ общему изумленію, виѣсто того, чтобы войти въ коляску,— сѣлъ на подножкѣ ея! Ему предложили сѣсть въ коляску, но онъ отказался на отрѣзъ: его просили, настанвали, представляли необходимость пересѣсть, но онъ не хотѣлъ и слышать о томъ, увѣряя, что ему такъ прекрасно, гораздо лучше и спокойнѣе, нежели внутри коляски, и ѣхать будеть очень пріятно. Сколько ни уговаривали его, ничего не помогало и, наконецъ, почти силонусадили его въ экипажъ. Потомъ онъ пригласиль къ себѣ въ гости Андрея Михайловича съ семействомъ. Очень любезно приняль ихъ и радушно угощаль. Угощеніе состояло въ томъ, что на столѣ посреди комнаты стояло пять блюдъ: одно съ подсолнечными сѣмячками. другое съ тыквенными, третье съ арбузными, четвертое съ дынными, а пятое съ рожками. Затѣмъ, подавали калмыцкій чай съ бараньимъ жиромъ въ деревянныхъ чашкахъ и жаренную жеребятину. Лама съ своими гелюнгами казались очень довольны изысканностію ихъ угощенія. Н. Ф.

<sup>\*)</sup> Во время своего пребыванія въ Парижь, князь Сербеджабъ-Тюмень умудрился однажды крайне озадачить парижскую публику. Шатаясь по улицамъ и магазинамь, онь навупиль себь великое множество различныхь маленьких органчиковъ, въ видъ часовъ, табакерокъ, ящиковъ и даже перстней съ музыкой, чрезвычайно ими забавлялся и носиль сь собой вь карманахь. Забравшись разь вь театръ. Тюминь во время антракта завелъ всъ свои музыкальные инструменты, и съ горделивой улыбкой осматриваль партеръ и ложи вь ожиданіи необыкновеннаго эффекта и одобренія за столь пріятный калмыцкій сюрпризъ. Публика сначала въ недоумъніи стала прислушиваться къ этой разношерстной дребедени. стала искать исходный центръ ея и, наконець, открывь оный въ одномъ изъ рядовъ креселъ, вы образъ дикой фигуры грубаго монгольскаго типа, заволновалась, зашумъла, и со всъхъ сторовъ раздались крики: "à bas la bête, à bas la bête!" Виъшалась полиція, и б'єднаго Тюменя вывели изъ театра подъ акомпанементь такого взрыва свиставій и шиканій, которыя совершенно заглушили импровизированный концерть его органчиковъ. Сътъхъ поръ князь Сербеджабъ возъимълъ о французахъ самое невыгодное мивніе и отзывался о нихъ крайне презрительно.

Церенъ-Убуши, сохранившій вполнѣ простоту привычекъ и патріархальный образъ жизни по своимъ кореннымъ обычаямъ, человѣкъ правдивый, любимый своими подвластными калмыками и нисколько не поддававшійся благонамѣреннымъ убѣжденіямъ о перемѣнѣ своего образа жизни. Для пріема и угощенія пріѣзжающихъ въ его улусъ европейцевъ, у него все было въ запасѣ и даже съ избыткомъ; но самъ онъ жилъ совершенно въ своемъ національномъ духѣ, вѣрный племеннымъ обыкновеніямъ. Принадлежавшіе ему калмыки жили въ довольствѣ и любили его. До пятидесятилѣтняго возраста онъ не выѣзжалъ никуда изъ своего улуса и даже не видѣлъ не только ни одного города, но даже ни одной деревни.

1837 годъ для меня памятенъ тѣмъ, что въ теченіе онаго я вздиль два раза въ Петербургъ, кромв разъвздовъ по Астраханской губерній и Кавказской области, такъ что пробхаль въ этоть годъ около десяти тысячь версть. Въ началътода, отправляясь въ Петербургъ, я взялъ съ собой сына для опредъленія его въ артиллерійское училище, а также дочь Екатерину, желавшую побывать въ Петербургъ и повидаться съ старшею сестрою Еленою, которая тогда тамъ жила съмужемъ Мы фхали на Саратовъ и Пензу, гдф застали тестя моего, князя Павла Васильевича тяжко больнымъ. Его уже исповъдовали, причастили. соборовали, и доктора съ минуты на минуту ожидали его конца; но нашъ прівздъ, свиданіе со мною и внуками такъ обрадовали старика, что онъ какъ-бы ожилъ, началъ разспрашивать о дочери, разговаривать, разсказывать, повесельть и совсъмъ пріободрился. Весь день не отпускаль насъ оть своей постели и ночь провель спокойно. На слъдующій день онъ быль также бодръ и оживленъ, просиль насъ не тревожиться его бользнію, много говориль, шутиль, особенно съ внучкой; разсказываль интересныя вещи изъ прошлаго, анекдоты о своихъ пріятеляхъ Оленинъ, Полуэктовъ, и другихъ, и по-прежнему не отпускалъ насъ отъ себя. Въ одиннадцать часовъ ночи, когда мы ужинали въ смежной съ его спальнею комнатъ, князь попросилъ поправить ему подушку, и едва успъли это сдълать, какъ онъ мгновенно скончался. безъ вздоха, безъ стона, слегка двинувъ плечомъ. Онъ только что съ нами говориль, въ голосъ его было столько жизни, память была такъ свъжа, что мы не върили своимъ глазамъ, не върили, чтобы это могло такъ скоро случиться. Ему было за восемьдесять льть, и уже года четыре онъ быль совсымь слыв. Доктора гово-

рили, что по ходу болъзни и пзнеможенію силь, онъ должень быль умереть ранве нашего прівзда; но ожиданіе этого прівзда сильное желаніе насъ еще увидіть, азатімь радость свиданія съ нами, какъ то чудесно поддержали его на нъсколько дней. Судьба привела насъ въ Пензу пменно въ это время, совершенно какъ бы для того, чтобы закрыть ему глаза и отдать послъдній долгь, — что мы и исполнили. Князь заявляль желаніе, чтобы его похоронили въ деревенской церкви, въ его имъніи Кутли, возлъ сестры его Екатерины Васильевны Кожиной, въ сорока верстахъ отъ Пензы; и 5 февраля. при большомъ морозъ, по дурной снъжной дорогъ, мы повезли его. сопутствуемые огромной толпою пензенскихъ жителей всфхъ сословій, провожавшихъ далеко за городъ тёло своего столь давняго и уважаемаго старожила. А за нѣсколько версть отъ Кутли. вся деревня вышла на встръчу погребальнаго шествія. Во всъхъ крестьянахъ видна была истинная любовь къ ихъ покойному, доброму помъщику и живая скорбь о потеръ его. Они взяли гробъ на руки и несли его до церкви, гдъ на другой день, по совершеніи заупокойной литургіи и панихиды, тёло было предано землё.

Князь Павель Васильевичь Долгорукій быль храбрый, боевой Екатерининскій генераль, высоко образованный, очень ученый замѣчательный лингвисть (онъ превосходно зналь греческій и латинскій языки, а по-французски, нѣмецки, англійски и итальянски говориль какъ по-русски), и вмѣстѣ съ тѣмъ отличный христіанинъ и добрѣйшій человѣкъ. Да почиваеть въ мирѣ благородная, достойная душа его.

При этихъ обстоятельствахъ, меня болѣе всего тревожило, какъ подѣйствуетъ смерть отца на бѣдную мою Елену Павловну, съ ея разстроеннымъ здоровьемъ; она осталась въ Астрахани одна съ маленькою дочерью, и какъ я ни старался осторожнѣе сообщить ей это горестное извѣстіе, все же несчастія нельзя было уменьшить, и, зная ея впечатлительную натуру и привязанность къ отщу, не могъ успоконться до полученія отъ нея отвѣта, который пришелъ очень не скоро въ Петербургъ. Какъ я и надѣялся. Богъ подкрѣпилъ ее и, хотя глубоко потрясенная, она перенесла эту потерю съ твердостію и благоразуміемъ.

Покончивъ наши печальныя хлопоты, мы выбхали 7 февраля изъ Кутли и продолжали дорогу на Москву, гдъ пробыли нъсколько дней. Здъсь мы узнали о трагической смерти Пушкина. Насъ это

поразило; а дочь моя Катя неутѣшно плакала, какъ вѣроятно и многія изъ русскихъ, особенно дамъ. Утрата для отечественной литературы была незамѣнима, а я жалѣлъ о немъ даже просто какъ о человѣкѣ. Въ Петербургъ мы прибыли 19 февраля и помѣстились на квартирѣ моей старшей дочери Елены очень удобно. Мужъ ея П. А. Ганъ состоялъ тогда на службѣ въ Петербургѣ въ образцовой батареѣ.

Причина этой поъздки моей заключалась въ томъ, что я быль вызванъ графомъ Блудовымъ, вследствие ходатайства о томъ Тимирязева, дабы объяснить многія несообразности въ новомъ «Положеній о управленій калмыками, 1835 года» и о необходимыхъ въ немъ исправленіяхъ. Блудовъ не имѣлъ, кажется, большаго довѣрія увѣреніямъ Тимирязева въ этомъ отношеніи. «Положеніе 1835 года о калмыкахъ» было составлено самимъ графомъ Димитріемъ Николаевичемъ; онъ смотрѣлъ на все съ своей точки зрънія и представляль себъ быть калмыковь по тому идеалу, который напередъ самъ себъ изобразиль, а совсъмъ не такимъ, какимъ онъ въ дъйствительности существоваль. Впрочемъ, въ разговорахъ со мною по этому предмету, графъ въ подробные разспросы не вдавался, а ограничивался только болье поверхностными, да и то съ видимымъ нетеривніемъ и торопливостію, подъ предлогами надобности бхать во дворецъ, въ совътъ, и т. д. Можетъ быть причиною этого охлажденія къ своему дітищу «Положенію калмыцкому» быль сдёлавшійся тогда извёстнымь переходь этого управленія въ въдомство графа Киселева. Какъ бы ни было, только само собою разумъется, что при подобной обстановкъ, поъздка моя немного принесла пользы, какъ для службы, такъ и для калмыцкаго народа; только лично мнь оказала она пользу, потому что по ходатайству Тимпрязева и графа Блудова доставила миб улучшеніе содержанія. Въ это же время я познакомился ближе съ новымъ тогда министромъ государственныхъ имуществъ графомъ Киселевымь, котораго тогда сильно занимало устройство государственныхъ поселянъ, въ составъ коихъ должны были поступить и калмыки. Вскорт по прітвут моемь, я неожиданно получиль настоятельное приглашеніе отъ бывшаго въ этотъ періодъ времени малороссійскимъ генераль-губернаторомъ, графа Строганова, перейти къ нему на службу; предлагаемое мъсто было недурное, съ пребываніемь въ Полтавь, и я сначала колебался, но по нъкоторомъ

раздуміи, не рѣшился и отказался. Я часто бывалъ у графа Киселева и директоровъ его департаментовъ, особенно у пользовавшатося его великимъ довѣріемъ статсъ-секретаря Карнѣева, бо́льшею частію для совѣщаній по разнымъ предметамъ о улучшеніи быта государственныхъ имуществъ. Въ эту же бытность мою въ Петербургѣ я познакомился съ извѣстнымъ Осипомъ Ивановичемъ Сенковскимъ, барономъ Брамбеусомъ, по случаю литературныхъ отношеній его съ старшею моею дечерью, Еленой Андреевной Ганъ, статьи которой онъ печаталъ въ издаваемой имътогда «Библіотекѣ для чтенія».— Человѣкъ онъ былъ безспорно замѣчательно умный и необыкновенно остроумный, но въ разговорахъ съ нимъ проявлялось что то отталкивающее отъ него.

Я на этотъ разъ мало пользовался столичными развлеченіями. Они и прежде не особенно привлекали меня, а теперь миѣ было не до нихъ; я предоставилъ моимъ дочерямъ забавляться удовольствіями Петербурга, что онѣ и дѣлали очень охотно, тѣмъ болѣе, что для дочери Кати все здѣсь являлось новымъ и любо пытнымъ. Однажды онѣ меня уговорили пойти съ ними въ театръ на Роберта-діавола, но я не досидѣлъ до конца. Сынъ Ростиславъ большею частію оставался дома за своими книгами и географическими картами, и интересовался только музеями, арсеналами, картинными галлереями и древностями. Онъ съ малолѣтства отличался философскимъ расположеніемъ духа и всегда любилъ сидѣть дома.

Между тѣмъ, меня безпокоили письма жены моей: она давно страдала слабостію глазъ; теперь же, можетъ быть, отъ слезъ послѣ смерти отца, это страданіе усилилось; Астраханскіе доктора ее напугали, и она боялась ослѣпнуть такъ же, какъ и отецъ ея. Я съ дѣтьми настаивалъ, чтобы она пріѣхала немедленно къ намъ въ Петербургъ посовѣтоваться съ лучшими окулистами, но она не соглашалась и писала намъ, что предпочитаетъ дождаться нашего возвращенія и поѣхать съ дѣтьми въ Пятигорскъ полечиться водами.

Пребываніе мое въ Петербургѣ затянулось дольше, нежели я предполагаль. Графъ Киселевъ убѣждаль меня служить у него по новому управленію надъ казенными крестьянами. Не зная еще результата о себѣ по нашему министерству, я не могъ вдругъ рѣшиться на это, и прежде чѣмъ успѣлъ дать ему какой-либо отзывъ, графъ Киселевъ, увидѣвшись съ графомъ Блудовымъ, просилъ его, чтобы онъ уступилъ ему меня. Послѣдствіемъ было то,

что графъ Блудовъ нъсколько на меня посътовалъ, думая, что я самъ ищу этого перемъщенія; но неудовольствіе прошло, когда я объяснился, и нъсколько дней спустя, графъ мнъ объявиль, что намерень дать мне некоторыя особыя поручения и вместе съ темъ, по желанію Киселева, соединить ихъ съ порученіемъ мнѣ и отъ него, и что обдумавъ, какъ это дучше сдълать, вскоръ отправитъ меня обратно. Дъйствительно, черезъ нъсколько дней, графъ Димитрій Николаевичь поручиль мнѣ обозрѣть внимательнѣе калмыцкіе улусы и саратовскія нъмецкія колоніи; а предъ отправленіемъ моимъ обратно въ Астрахань, графъ Киселевъ, по соглашенію съ графомъ Блудовымъ, возложилъ на меня поручение, сверхъ калмыцкихъ и нёмецкихъ дёлъ, обревизовать поселенія и государственныя имущества Астраханской губерніи и Кавказской области. По окончаніи этихъ коммисій, я долженъ быль къ зимѣ, или зимою, прибыть снова въ Петербургъ для представленія о нихъ отчета. На дорожныя издержки выдали мнв порядочныя деньги, да еще въ помощь дали двухъ чиновниковъ, надворныхъ совътниковъ Франка и Нейдгарта.

Къ этому времени я успъть окончательно устроить и Ростислава. На нъсколько мъсяцевъ, для приготовленія его къ вступленію въ артиллерійское училище, я помъстиль его у роднаго племянника моего, Александра Александровича Фадъева, служившаго въ гвардейской артиллеріи и одного изъ лучшихъ преподавателей въ этомъ самомъ училищъ, вполнъ знавшаго свое дъло, отличнаго офицера\*). Онъ объщалъ приготовить Ростислава къ новому году. Братъ мой Павелъ Михайловичъ, артиллерійскій генераль, постоянно находившійся на службъ въ Петербургъ, также готовъ былъ оказать ему всякое содъйствіе и участіе. Я сдълаль все, что могъ придумать лучшаго, моля Бога, чтобы это послужило на пользу и добро моему сыну. Тяжело было намъ разстаться съ нимъ, оставить одного въ чужомъ мъстъ такъ далеко отъ насъ. Тяжело было и бъдному мальчику разлучиться съ нами, оторваться отъ родной семьи.

Я выёхаль восьмого мая съ дочерью Екатериной, взявъ съ собою и старшую дочь мою съ ея двумя маленькими дочерьми, какъ для свиданія съ матерью, такъ и для того, чтобы отправить ее вмёстё

<sup>\*)</sup> Нынѣ генералъ-отъ-артиллеріи, членъ Александровскаго комитета о раненыхъ.

съ нею въ Пятигорскъ на минеральныя воды, въ коихъ онф имфли надобность по причинъ усилившихся бользненныхъ явленій. Не добзжая до Астрахани восемьдесять версть, мы забхали по дорогь къ князю Тюменю и были обрадованы, заставъ тамъ жену мою съ дочерью Надею, выбхавшихъ къ намъ на встрфчу. Оттуда 26-го мая мы вев виветь повхали въ Астрахань водою на большихъ лодкахъ. Пробывъ въ Астрахани двѣ недѣди, мы отправились опять всё вмёстё 9-го іюня въ Пятигорскъ, такъ какъ и я должень быль тоже бхать на Кавказь по дблу. Пробхавь сто версть по почтовому Кизлярскому тракту\*), мы своротили съ него направо, въ калмыцкія степи, гдв путешествіе наше приняло очень оригинальный видь. Намъ пришлось продолжать наше странствіе преимущественно на верблюдахъ, выставленныхъ заранве калмыками. для нашего пробзда, и испытывать большой недостатокъ въ водъ. Верблюдовъ запрягали въ экипажи, какъ лошадей, парою въ дышло, и эти прославленные «корабли пустыни», столь полезные въ азіатскихъ караванахъ, и выносливые въ аравійскихъ пустыняхъ, оказались лѣнивѣйшими и несноснѣйшими животными въ астраханской степи. Тотчась по упряжкв. они шли своимъ плавнымь, чопорнымь шагомь версты двь-три, затымь одинь верблюдь. безъ малъйшаго основанія, ложился на землю, его товарищъ сльдоваль его примъру, и уже не было никакого средства заставить ихъ подняться, кромѣ одного: освободить отъ упряжи и впрячь другихъ, которые, пройдя двѣ версты, неминуемо устранвали тотъ же самый маневръ, что намъ значительно замедляло дорогу. Въроятно, верблюды выказывали этимъ протестъ противъ упряжи и не хотъли ей покориться. Степь представляла собою сплошную. необозримую массу песку, разносимаго вътромъ высокими буграми. въ родъ подвижныхъ горъ, съ мъста на мъсто, и противъ силы вътра съ пескомъ почти невозможно было устоять на ногахъ. Изръдка зеленъли, или върнъе сказать, рыжъли, кустики полуизсохшей полыни, и иногда попадались неглубокіе колодцы съ водою. такой горькой и противной на вкусъ, что даже веролюды отказывались ее пить. Мы взяли съ собою въ запасъ нѣсколько боченковъ воды, но отъ солнечнаго припека она скоро такъ согрѣлась, что не годилась къ употребленію. Далье по цути стала проявлять-

<sup>\*)</sup> Вь то время трактъ прерывался, и на довольно большомъ разстояніи не сыло пикакой почты.

ся растительность, трава, которая понемногу своей зеленью замънила желтизну песка. Мы ночевали одну ночь въ соляной заставъ, другую въ степи, а третью въ калмыцкомъ кочевьъ, гдъ калмыки приняли насъ очень радушно. Они даже устроили въ честь нашу торжественное богослужение въ кибиткъ, замънявшей имъ хурулъ, т. е. капище. Десятка полтора гелюнговъ, сидя въ два ряда одни противъ другихъ, поджавши ноги, передъ возвышеніемъ, уставленнымъ бурханами (идолами), играли на трубахъ всёхъ постепенныхъ величинъ, начиная отъ длинныхъ сажени въ полторы, до самыхъ коротенькихъ, вершка въ два. Эта музыка разнородныхъ, гремящихъ и свистящихъ звуковъ, то оглушительно рѣзкихъ, то тихо дребезжащихъ, иногда ръзала наши непревычныя уши, но, въ совокупности, раздаваясь и разносясь по безпредёльной степи, составляла странную, фантастическую гармонію, не лишенную какого-то дикаго величія, производившаго особенное впечатльніе. На четвертый день, мы добхали до береговь Кумы, гдв нашли хорошій отдыхъ со всёми удобствами, у изв'єстнаго шелковода, кавказскаго помъщика Реброва (теперь уже столътняго старца, но все еще существующаго)\*),—въ деревит его «Владиміровить». Для желавшаго познакомиться съ бывалымъ на Кавказъ и за Кавказомъ, бесъда съ нимъ представляла много интереса и занимательности. Ребровъ состояль нъкогда привителемъ канцеляріи у перваго главнаго начальника въ Грузіи, по занятіи ея русскими, генерала Кноринга, а потомъ, кажется, и некоторое время у князя Циціанова. Отъ Реброва мы отправились чрезъ русскія деревни по Кум'в въ Пятигорскъ, куда и прибыли 16 іюня. Тамъ я сділаль нъсколько новыхъ знакомствъ и возобновилъ старое съ княземъ Владиміромъ Сергѣевичемъ Голицинымъ, умнымъ балагуромъ и большимъ острякомъ и гастрономомъ, котораго зналъ еще въ 1815 году, — тогда молодымъ, красавцемъ гусаромъ, а теперь встрътилъ ужъ претолстымъ генераломъ. Впослъдствіи онъ быль знаменитымъ сочленомъ Московскаго клуба и умеръ въ прошломъ году.

Изъ новыхъ знакомствъ самое замѣчательное было съ старымъ, почтеннымъ нашимъ ветераномъ, генераломъ Иваномъ Никптичемъ Скобелевымъ, извѣстнымъ своей храбростію, подвигами на войнѣ. изувѣченнымъ въ сраженіяхъ и. какъ говорили, выслужившимся

<sup>\*)</sup> Ипсано въ 1862 г. Вскоръ затъмъ Ребровъ и умеръ.

изъ солдатъ \*). Я познакомился съ нимъ, благодаря дочери моей Катъ, которая совершенно случайно пріобръда самое дружеское его расположение. Случай состояль въ томъ, что во время питія водъ, она однажды гуляла въ саду Михайловскаго источника семействомъ князя Голицына и другими, изъ числа конхъ былъ одинъ господинъ, прівхавшій изъ Одессы, по происхожденію грекъ, Б-ли, но вполнъ обрусълый, служившій въ Петербургъ въ министерствъ иностранныхъ дълъ, писавшій въ русскихъ журналахъ и впоследстви занимавшій значительныя места по дипломатической части. Въ общемъ разговорѣ онъ, совсѣмъ ужъ вопреки своему званію дипломата и даже просто порядочнаго человька, позволиль себъ провраться самымъ безтактнымъ образомъ, — разсказомъ о томъ, что недавно, гдъ то на объдъ, у него спросили, русскій ли онъ? А онъ будто бы отвъчалъ: «Нътъ; и если бы во мнъ было «хоть что нибудь русское, я бы пустиль себъ кровь, чтобы во «мнъ не осталось ни одной капли русской крови!» На это дочь «моя возразила ему: «Какъ жаль, что вы не сдёлали этого сейчасъ «же. — при умопомѣщательствѣ кровопусканіе бываеть очень полезно». Затьмъ завязался оживленный споръ, заставившій скоро дипломата умолкнуть. На другой день, на водахъ, къ дочери моей подошелъ генераль Скобелевь, съ которымь она не была знакома, взяль ее за руку и сказаль: «Я слышаль вчера, барышня, вашь разговорь «съ Г. Б<sub>\*\*\*</sub> и такъ благодаренъ вамъ за все высказанное вами, «столько въ вашихъ словахъ было натріотизма и правды, что я «быль бы готовь на все для вась, — и сдёлаю для вась все, что «хотите, — взойду на колокольню Ивана Великаго и спрыгну съ «нея; однимъ словомъ, вы можете потребовать отъ меня, чего вамъ «угодно, я буду всегда весь къ вашимъ услугамъ». Послъ того, Скобелевъ оказывалъ ей постоянно особенное внимание и не упускалъ случая подходить къ ней и дружески бесъдовать съ нею.

Устроивъ мое семейство для пребыванія на водахъ, я отправился 23 іюня въ Ставрополь, для исполненія порученій по части государственныхъ имуществъ. Вскоръ затъмъ, въ Ставрополь прітхалъ нарочно, чтобы посътить меня и повидаться со мною, извъстный молочанскій менонисть Корнисъ, коего я очень любилъ и уважалъ. Это былъ человъкъ замъчательный. Прибывъ въ Россію

<sup>\*)</sup> Дёдъ знаменятаго Скобелева. Вскорё затёмъ онъ быль назначень комендантомъ Петропавловской крёпости.

лёть за двадцать передь тёмь изъ Пруссіи, совершеннымь бёднякомь и работникомь, онъ въ короткое время своей дёятельностію и смышленностію успёль составить себё огромное состояніе; но, что важнёе всего, успёль принести много пользы и своему обществу и всёмь сосёднимъ жителямь, въ томъ числё и ногайцамь, своимъ примёромь, наставленіями и матеріальными пособіями. Онъ умеръ лёть черезъ десять потомь, оставивъ своему семейству богатое наслёдство, отмённо хорошо устроенныя хозяйственныя заведенія и незабвенную память по себё, не только между своими собратіями, но и всёми жителями Новороссійскаго края.

Пробывь въ Ставрополъ недъль около двухъ, я поъхалъ для обозрѣнія сперва русскихъ государственныхъ имуществъ той губерній, а потомъ калмыцкихъ степей, на коихъ кочевали калмыки обоихъ Дербетовскихъ улусовъ. Я взялъ съ собою и Корниса, и вивств съ нимъ провхалъ оттуда вдоль Маныча и Кумы, близъ границы земли Войска Донскаго, чрезъ всю калмыцкую степь, лежащую въ этомъ направленіи, и имълъ ночлеги въ ихъ кочевьяхъ. Въ этихъ кочевьяхъ я нашелъ калмыцкаго зайсанга, т. е. дворянина, Джамбо-Гелюнга, замъчательнаго тъмъ, что, не бывъ нигдъ кромь своихъ степей, онъ усивль себь составить понятіе объ освдломъ хозяйствъ, построилъ домикъ, завелъ мельницу и хлъбопашество; но примъру его прочіе калмыки не послъдовали, хотя тамъ было много мъстъ, очень удобныхъ къ поселенію. Въ этомъ направленіи я добхаль наконець до перваго русскаго поселенія Аксая, въ Астраханской губерніи, а потомъ чрезъ Мало-Дербетовскую улусную ставку добхаль до Сарепты. Всему пробханному мною пространству я составилъ подробное описаніе, и по окончаніи ревизіи въ Астраханской губерній всего того, что мить было поручено, я представиль въ министерство самыя подробныя свъдънія, и въ томъ числъ мое мнъніе о дучшемъ устройствъ въ этой губерніи какъ морскихъ, такъ и разныхъ ръчныхъ рыболовныхъ промысловъ. Такія же описанія я составляль по Ставропольской и впослёдствіи по Саратовской губерніи, но были ли они къмълибо читаны? — Сомнъваюсь. Въ настоящее время о состояніи Астраханской губерній пом'єщена прекрасная и весьма в'єрная статья въ энциклопедическомъ словаръ, т. V.

Въ Сарентъ я провелъ очень пріятно день въ прогулкахъ, осмотръ полезныхъ и интересныхъ учрежденій гернгутерскаго го-

родка и въ бесъдъ съ старшинами, однимъ американскимъ миссіонеромъ и Корнисомъ, съ которымъ на слъдующій день разстался. Онъ отправился обратно къ своимъ Молочнымъ водамъ, а я поъхалъ внизъ по Волгъ, для обревизованія казенныхъ селеній по
обоимъ берегамъ ея, отъ Сарепты до Астрахани лежащихъ. Въ
первыхъ числахъ августа я возвратился въ Астрахань и занимался
весь мъсяцъ накопившимися бумагами.

Въ концъ мъсяца ъздилъ въ казенныя деревни, снова виизъ по Волгъ, до морскаго устья, на нъсколко дней, а 7-го сентибря. вечеромъ, былъ обрадованъ возвращениемъ жены моей съ дочерьми изъ Пятигорска. Но недолго мив пришлось на этотъ разъ ножить съ ними, такъ какъ скоро надо было собираться опять въ дорогу 24-го сентября я выбхаль, сначала для обозрвнія Саратовскихъ колоній, а потомъ для повздки въ Петербургъ съ отчетами по исполненію возложенныхъ на меня порученій. Горько было разставаться со всъми своими, почти навърно на продолжительное время. До Саренты меня сопровождала старшая дочь моя, которая побхала обратно къ мужу, квартировавшему въ Курской губерніца я направился обозръвать Саратовскія колоніи. лежащія по обоимь берегамъ Волги отъ Камышина до Волжска. Пробхавъ до колоніи Севастьяновки, въ сорока верстахъ отъ Саратова, по правому берегу Волги, я переправился на лъвый. Въ недальнемъ разстоянии отъ Камышина, я видёль замёчательное мёсто близь колоніи Щербановки: въ четырехъ верстахъ отъ Волги, образуется высокій. крутой оврагь, обросшій лісомь, вы глубині коего находится узкая, продольная долина съ быстрою ръчкою. Въ этой долинъ коло--иноты устроили больше двадцати водяныхъ мельницъ, съ небольшими, но красивыми домиками и садиками, отстоящими недалеко один отъ другихъ. Это представляеть на ивсколько версть глазу путника очень живописную и оригинальную картину. Колоніп на лівомъ берегу Волги я нашель гораздо устроенніве и на высшей степени благосостоянія, нежели на нагорной, что произощло отъ избытка земли на степной сторонь, тогда какъ на нагорной у колонистовъ ощущался сильный недостатокъ въ ней. Извъстную колонію «Катериненштать» я и тогда уже засталь весьма устроенною, но болъе въ видъ промышленнаго и торговаго мъстечка. нежели змледъльческой колоніи. Обозръвъ всъ колоніи подробно. я прибыль 13-го октября въ Саратовъ, гдѣ прожиль двѣ недѣли для собранія нужныхъ мнъ къ отчету моему свыдьній въ конторы иностранныхъ поселенцевъ. Въ этомъ отчетъ я представлялъ министерству подробныя свідінія какь о состояніи Саратовскихь колоній, такъ и предположенія о мърахъ къ улучшенію ихъ благосостоянія. Въ сихъ колоніяхъ нёмцы были до того избалованы въ теченіи сорока літь, до царствованія Императора Александра, и до того испорчены нравственно, что въ 1803-мъ году, по представленію сенатора Габлица, покойный императоръ приказаль учредить въ нихъ восемь смирительныхъ домовъ, которые и существовали довольно продолжительное время. Я нашель ужъ этихъ колонистовъ, въ сложноти, по отношенію къ нравственности, нъсколько исправившимися, но неурядиць и всякаго рода безпорядковъ было еще очень много. Мои предположенія состояли гланбйше въ томъ, чтобы, во 1-хъ, устроить ихъ поземельное владёніе, которое находилось въ совершенномъ хаосъ, многія владънія отстояли въ удаленіи отъ своихъ угодій, надълены ими недостаточно, а другія съ избыткомъ, въ излишествѣ и проч. и проч. Во 2-хъ. раздёлить земли посемейно на хозяевь и утвердить ихъ въ нераздъльномъ потомственномъ владъніи. 3-е. предоставить надъль участками только однимъ хозяевамъ-хлѣбопашцамъ, а отнюдь купцамъ и промышленникамъ. И наконецъ, 4-ое, переселить тъхъ изъ нихъ, которые по быстрому умножению народонаселения (Саратовскіе колонисты съ 1764 по 1837 годъ, въ семьдесять три года, въ числъ усемерились)-нуждаются въ средствахъ довольствія, въ ть мъста Имперіи, гдъ земли находится еще въ большомъ избыткь. Нъкоторыя изъ этихъ предложенныхъ мною мъръ, кажется, впослъдствіи приведены въ исполненіе.

Отправился я въ Петербургъ уже позднею осенью, въ концѣ октября, съ обоими монми помощниками, данными мнѣ изъ двухъ министерствъ, Нейдгардомъ и Франкомъ. Дорога наша была самая дурная и погода прескверная, но въ обществѣ съ двумя умными. образованными молодыми людьми, я проводилъ время довольно пріятно. Тащились мы по мерзлой грязи и колоти болѣе двухъ сутокъ, и только на третьи добрались до Пензы, гдѣ остановились у одного родственника жены моей. Хорошо отдохнувъ у него, на другой день, послѣ сытнаго объда, мы поѣхали по пути въ Кутлю, тамъ переночевали, и утромъ, отслуживъ въ церкви панихиду на могилѣ покойнаго моего тестя, продолжали странствіе. Дорога и

погода становились все хуже, снёгь съ дождемь не переставали, мы бхали день и ночь; я начиналь уставать и находиль наше путешествіе весьма непріятнымъ, но случилось неожиданно маленькое приключеніе, доставившее намъ нѣкоторое развлеченіе. Мы ѣхали въ двухъ экипажахъ, въ одномъ я съ Франкомъ, въ другомъ Нейдгардъ съ моимъ чиновникомъ Биллеромъ. Со мною были два человъка, камердинеръ и поваръ Иванъ. Не доъзжая одной станціи до Мурома, въ экипажъ Нейдгарта сломалось колесо, и мы должны были остановиться на станціи въ ожиданіи его починки. Оть скуки мы съли играть въ карты. Тъмъ временемъ къ станціи подъталь экипажь, и къ намъ вошель протяжій, приличный на видь, отрекомендовавшійся намъ пензенскимъ пом'єщикомъ А\*\*\*, о которомъ я слышаль, какъ о богатомъ человѣкѣ, одномъ изъ видныхъ дворянъ города. Онъ разсказалъ намъ, что ъдетъ изъ Москвы и очень спъшить въ Пензу, гдъ его ожидаеть семейство, съ коимъ давно не видался, и нужныя дёла. Поговоривъ немного, онъ вышелъ въ другую комнату и, возвратившись чрезъ нѣсколько минуть, объявиль, что мы ему такъ понравились, ему такъ съ нами пріятно, что онъ не жедаеть съ нами разставаться и, чтобы подолье продлить это удовольствіе, рышился бхать съ нами назадь въ Москву. Хотя намъ показалось довольно необыкновенно, что человъкъ семейный, пожилой, дъловой, ъдущій по столь скверной дорогъ и сдълавшій уже половину ея, хочеть вернуться обратно по такой странной причинъ, но изъ учтивости сказали, что очень рады. И точно: онъ отправиль бывшаго съ нимъ управителя для устройства дёль въ деревню, а самъ, поворотивъ оглобли, поёхаль съ нами въ Москву. Мы нашли въ немъ предобръйшаго и прелюбезнъйшаго спутника, который всю дорогу насъ угощаль; въ Москвъ завезъ насъ къ себъ, прямо на свою квартиру, отлично принималь, кормиль и поиль, препмущественно шампанскимь, и всякій день приносиль намь билеть въ ложу, которымъ я не пользовался, предоставивъ это своимъ чиновникамъ. Разъ только нашъ чудакъ затащилъ меня въ театръ, гдъ я просидълъ часа полтора. Давали Скопина-Шуйскаго. Пьеса меня не забавляла, но за то забавляли двъ сцены въ сосъднихъ дожахъ: въ одной, за барынями и барышнями стояла, вытянувшись назади, все время представленія, огромнаго роста служанка въ выбойчатомъ платъй: въ другой, новидимому, провинціальныя посттительницы разсчитали по количеству своихъ особъ, что имъ мѣстъ для сидѣнія всѣмъ въ ложѣ будетъ мало, и потому принесли подъ салопами скамейки, ножки коихъ оказались ненадежныя, и въ первомъ дѣйствіи у одной изъ скамеекъ онѣ подломались, барыня упала и ея громогласное: «ахъ!» раздалось во всемъ театрѣ. Затѣмъ я ушелъ, удовольствовавшись болѣе этимъ представленіемъ въ ложѣ, нежели на сценѣ.

Непостижимая продълка нашего радушнаго хозяина, наконець, разъяснилась для меня. Встрътившись съ нами на станціи,  $\Lambda_{****}$  узналь моего повара Ивана (изъ бывшихъ людей тестя моего князя Павла Васильевича), взросшаго и всегда жившаго въ Пензъ, и сталъ разспрашивать его о пензенскихъ новостяхъ, а тотъ, въ числъ всякой всячины, разсказалъ ему скандальную сплетню о его женъ. Это такъ подъйствовало на него, что, недолго думая, онъ мигомъ измънилъ свой маршрутъ и вмъсто того, чтобы стремиться впередъ, оборотился всиять.

Въ Москвъ находилась тогда Царская фамилія. Засталь я тамъ и нашего губернатора Ив. Сем. Тимирязева, прівхавшаго изъ Астрахани. Онъ представлялся Государю, надёясь получить другое. высшее назначеніе, и, въ случав успвха, просиль меня служить у него. Дня черезъ три мы выбхали изъ Москвы, и 13-го ноября прибыли въ Петербургъ. Конечно, я сейчасъ же повхалъ къ моему сыну Ростиславу, котораго нашель здоровымь, очень выросшимь, отлично выдержавшимъ экзаменъ для поступленія въ 3-й классъ артиллерійскаго училища. Въ послъдующіе дни, при моихъ оффиціальныхъ представленіяхъ, я узналь отъ графа Киселева о предположенномъ мнъ назначени въ имъющее вновь открыться управленіе Саратовскою палатою государственныхъ имуществъ; но время исполненія этого предположенія еще не было опредѣлено. Между тёмь, дёла въ Петербурге у меня оказалось довольно; занятія мои главнъйше состояли въ окончаніи моихъ отчетовъ о калмыкахъ, колонистахъ и государственныхъ поселянахъ Астраханской и Саратовской губерній, а потомъ въ засъданіяхъ учрежденной графомъ Киселевымъ коммиссіи для выслушиванія донесеній о состояніи государственныхъ имуществъ отъ чиновниковъ, которые для этого были разосланы имъ по всёмъ губерніямъ Имперіи; и затёмъ въ составленіи краткихъ выписокъ изъ донесеній, къ просмотру министра. Всѣ эти донесенія составляли огромныя кипы бумагь; въ нихъ высказывались взгляды и зспособности чиновниковь, изъ коихъ тъ, отчеты которыхъ представлялись удовлетворительными, предназначались къ должностямъ будущихъ управляющихъ палатъ государственныхъ имуществъ, имѣющихъ вскорѣ открыться въ тѣхъ губерніяхъ, кои они ревизовали. Много курьезовъ содержалось въ этихъ отчетахъ, но попадались и дѣльные, и, вообще, все это вмѣстѣ взятое, составляло богатый матеріалъ (который съ тѣхъ поръ, вѣроятно, уже сгнилъ) для познанія быта государственныхъ крестьянъ того времени. Не знаю, читалъ ли графъ Киселевъ и самыя краткія извлеченія изъ нихъ; онъ, какъ и всѣ современные ему министры (кромѣ графа Канкрина), довольствовался поверхностными взглядами и своими предвзятыми умозаключеніями, приноравливая ихъ къ такимъ же теоретическимъ изволеніямъ Государя Императора.

Графъ Канкринъ говорилъ о графъ Киселевъ, что онъ не реалистъ, а формалистъ, присовокупляя къ тому, что первыхъ въ Россіи очень мало, а вторыхъ очень много, и въ интимныхъ разговорахъ выражался въ томъ смыслъ, что Киселевъ хочетъ израсходовать изъ себя болъе, нежели содержитъ въ себъ матеріала.

Отчасти, въ такомъ же родѣ былъ и нашъ Иванъ Семеновичъ Тимирязевъ, находившійся тогда въ Петербургѣ. Онъ меня также тормошилъ и тамъ порученіями для составленія разныхъ неудобо-исполнимыхъ проэктовъ, между прочимъ, объ обращеніи калмыковъ въ казачье войско, по примѣру войска Донскаго и Уральскаго.

Идея, можетъ быть, въ военномъ отношении и прекрасная, но не совсёмъ практичная, особенно послё принятаго правительствомъ положительнаго ръшенія о утвержденіи калмыковь въ сословіи мирныхъ поселянъ. Другой проэктъ, особенно его интересовавшій, представляль столь же мало шансовь къ успѣху, какъ и предъидущій, а именно: основать городокъ на калмыцком базарів. въ четырехъ верстахъ отъ Астрахани, на Петербургскомъ трактъ, гдъ завелась калмыцкая ярморка для торговли скотомъ еще съ того времени, когда существовала калмыцкая орда въ полномъ своемъ составъ, до бътства въ Китай. Теперь тамъ оставалось только нъсколько постоялыхъ дворовъ. По этому поводу уже заготовлялись планы, составлялись смъты, Ив. Сем. Тимирязевъ уже утъщался надеждою сдълаться основателемь будущей калмыцкой столицы. Но, къ счастію, или несчастію, никакой возможности осуществить это предпріятіе не оказалось, за отсутствіемь денегь, необходимыхь на расходы, а потому все окончилось одними пространными разговорами.

Въ свободные часы отъ своихъ занятій я провдиль время чаще всего съ сыномъ моимъ и покойнымъ братомъ Павломъ Михайловичемь, бывшимь тогда членомь артиллерійскаго департамента. Не смотря на то, что онъ братъ мой, и что въ сужденіяхъ о такихъ близкихъ людяхъ можно подозръвать пристрастіе, но я должень сказать, какъ святую истину, что это быль человъкъ ръдкій, и по природному уму, и по способностямь, и по христіанскимь добродътелямъ. Его такимъ знали всъ, знавшіе его. Онъ не сдълалъ особенно далекой карьеры единственно потому только, что не быль искателенъ и говорилъ всегда правду\*). Нъсколко разъ въ теченіи своей жизни, занимая хорошія мѣста, объщавшія ему блестящую будущность, онъ, не смотря на сопротивленія своего начальства, оставляль эти м'вста, оставляль самую службу, потому что не могь переносить жестокостей, несправедливостей, строгостей, которыхъ по необходимости ему приходилось быть невольнымъ орудіемъ, исполнителемъ или просто свидътелемъ. Слъдуя неуклонно указаніямъ своей совъсти и благороднаго, мягкаго сердца, онъ навлекаль на себя гибвъ и опалу высшихъ лиць, которыя дорожили имъ, какъ человъкомъ способнымъ, дъловымъ и безпредъльно честнымь. Такъ онъ отказался отъ виднаго мъста при Аракчеевъ; такъ отказался отъ мъста главнаго начальника Тульскихъ оружейныхъ заводовъ, чёмъ сильно разсердилъ Великаго Князя Михаила Павловича и вынужденъ былъ временно выйти въ отставку; — и отъ другихъ мѣстъ. При такомъ самостоятельномъ образѣ дѣйствій, конечно, брать мой не могь устроить своего матеріальнаго благосостоянія, но не особенно и заботился о немъ, никогда не унываль и всегда мирился со всякими обстоятельствами жизни, довольствуясь безукоризненностію своей совъсти и службы и уваженіемъ всъхъ честныхъ людей.

Я часто посъщаль бывшаго его начальника, извъстнаго генерала барона Карла Федоровича Левенштерна, человъка добраго, знаменитаго гастронома, отживавшаго свой въкъ на покоъ въ званіи члена военнаго совъта. Къ нему ъздила лакомиться на эпикурейскіе объды вся Петербургская знать, объъдала его и вмъстъ съ тъмъ

<sup>\*)</sup> Такъ же какъ и самъ Андрей Михайловичъ. Впрочемъ, карьера Андрея Михайловича была бы совсёмъ другая, если бы онъ служилъ не въ провинціи, а въ Петербургѣ, что ему неоднократно, и очень настоятельно предлагали, но онъ всегда отказывался по причинѣ разстроеннаго здоровья Елены Павловны, для которой, по общему отзыву врачей, сѣверный климатъ былъ пагубенъ.

трунила надъ его слабостями, изъ коихъ, послѣ обжорства, преобладающей была непомфрное честолюбіе. Онъ признаваль себя вподнь государственнымъ человъкомъ и злобился на графа Киселева за то, что тотъ перебилъ у него министерство государственныхъ имуществъ, на которое онъ почему то разсчитываль. Разочаровавшись въ своихъ честолюбивыхъ помыслахъ, онъ предался окончательно страсти къ ѣдѣ, что вскорѣ и свело его въ могилу. Онъ часто приглашалъ меня къ себъ объдать, объявляя притомъ непремінно о какомъ нибудь особенномъ кушаньї, которымъ наміревался меня. — а главное — себя угощать; какъ, напримъръ, о вестфальскомъ окорокъ, сваренномъ въ мадеръ, или фазанъ, фаршированномъ трюфелями, и т. д. Послъ объда онъ обыкновенно везъ меня съ собою въ каретъ смотръть балеты; къ балетамъ онъ тоже быль нъсколько пристрастенъ. Помню изъ нихъ «Дъву Дуная», гдъ Таліони прыгала чуть ли не до потолка. Но я не засиживался долго и обыкновенно послѣ перваго дѣйствія уѣзжаль домой пить чай съ сыномъ, котораго никакъ не могъ уговорить ходить хоть изръдка въ театръ. Онъ все сидълъ за математикой и военной исторіей. Левенштернъ иногда не довъряль своимъ поварамъ и самь ходиль на базарь выбирать провизію и проверять цены, причемъ надъвалъ какую нибудь старую шинель, принималъ мъры, чтобы его не узнали. Но разъ съ нимъ случилось приключеніе, только, кажется, не въ Петербургъ, а гдъ то въ провинцін. Пошель онъ на рынокъ, замаскировавъ по возможности свою генеральскую форму, и купиль двухь жирныхь, откормленныхь живыхь гусей; взяль ихъ обоихъ себѣ подъ руки и понесъ домой кратчайшимъ путемъ, забывъ что на пути гауптвахта. Какъ только поровнялся онъ съ нею, караульный часовой его узналь и вызваль карауль. Испуганный генераль, жедая остановить часоваго, второцяхь махнуль рукою, — и одинъ изъ гусей въ то же мгновение вырвался и побъжаль. Левенштернъ бросился его ловить, а туть и другой гусь выскочиль изъ подъ руки и последоваль за товарищемь. Въ это же время, вызванный карауль подъ ружьемь уже отдаваль честь генералу-отъ-артиллерін, барону Левенштерну, и безмолвно созерцаль, какъ генераль въ смятенін кидался оть одного гуся къ другому, а гуси, махая крыльями, съ громкимъ кряканіемъ отбивались отъ его высокопревосходительства. Послѣ такого казуса, Левенштернъ больше никогда не ходилъ на рынокъ покупать гусей. О немъ разсказывали множество анекдотовъ, и если не всѣ они справедливы, то во всякомъ случаѣ вѣрно изображаютъ его характеристику.

Тогда же я познакомился съ замѣчательнымъ нашимъ химикомъ, физикомъ и металургомъ Соболевскимъ, на дочери коего
женатъ мой племянникъ, Александръ Александровичъ Фадѣевъ.
Соболевскій сдѣлался очень извѣстнымъ введеніемъ на нѣкоторое
время въ Россіи платиновой монеты, и вообще разработкой платины. Я нашелъ въ немъ старика умнаго и любезнаго; жилъ онъ
большимъ бариномъ, имѣлъ на Петровскомъ островѣ богатую дачу
съ превосходной галереею картинъ, статуями, бронзами и всякими
рѣдкостями; кормилъ прекрасными обѣдами съ отличными винами;
но такъ какъ домъ его нагрѣвался какимъ то особеннымъ химическимъ способомъ, то для меня, какъ не ученаго, казалось въ
комнатахъ ужасно холодно и я радовался окончанію обѣда въ восьмомъ часу вечера, чтобы поскорѣе убраться домой погрѣться. Подъ
конецъ, дѣла Соболевскаго разстроились и я слышалъ, что онъ
умеръ почти въ бѣдности

Декабря 17-го и 18-го въ Петербургъ свиръпствоваль страшный пожаръ, истребившій зимній дворецъ; зрълище было ужасное и поразительное \*).

<sup>\*)</sup> Считаемъ не лишнимъ помѣстить здѣсь письмо сына Андрея Михайловича Ростислава, въ которомъ 14-ти-лѣтній мальчикъ, подъ вліяніемъ сильнаго впечатлѣнія, произведеннаго на него пожаромъ, такъ описываетъ его своей матери въ Астрахань:

<sup>&</sup>quot;У насъ въ Петербургъ произошло это время много происшествій, изъ во-"торых в самое замъчательное, конечно, пожаръ зимняго дворца. Вообразите себъ "эту величественную, каменную массу, объятую пламенемъ, которое огненными <mark>"столбами вырывалось изь оконь и крыши; стукъ падающихъ потолковъ и стѣнъ</mark> "и, наконецъ, багровое, кровавое зарево, насъвшее надъ мъстомъ этого страшнаго "пожара, и дымъ, закрывавшій все небо. Во дворцѣ царствовала суматоха. Богат-<sub>я</sub><mark>ства всъхъ родовъ, собранны</mark>я царствованіемъ десяти Царей, гибли въ огнь: "яшмовыя вазы, мраморы, бронзы, дорогіе паркеты, обон, зеркала; тысячи драго-"ц'ыныхъ мелочей были навалены грудами, и все это было завалено обгорѣлыми "бревнами и, говорять, многими трупами людей, погибшихъ подъ ихъ обломками. "Солдаты, отряженные для спасенія всего, что возможно было спасти, вмъсто того, "вламывались въ погреба и оттуда пьяными толпами устремлялись во внутренніе "покои, гдъ они, для своей забавы, били и домали все, что имъ ни попадалось. "Вся площадь пестръла цълыми грудами наваленныхъ вещей. Сильный вътеръ "увеличивалъ силу огня и, при порывахъ его, огненное море разступалось и среди "пламени показывались наверху группы статуй, закопченныя дымомъ, какъ буд-"то духи или огненныя саламандры. Половина пожарной команды—по слухамъ-

Въ этихъ занятіяхъ я проведъ время въ Петербургъ и два первые мѣсяца 1838-го года. Графъ Киселевъ хотѣлъ передать мнѣ всѣ бумаги, касающіяся Саратовской губерній и прямо отправить меня въ Саратовъ для завѣдыванія тамъ дѣлами въ ожиданіи открытія палаты государственныхъ имуществъ Но я ему замѣтилъ, что я состою пока на службѣ при другомъ министерствѣ, занимаю должность главнаго попечителя надъ калмыками и для того. чтобы такать въ Саратовъ, долженъ получить офиціальное назначеніе и званіе, что удобнье уже сдълать по открытіи падаты. И. С. Тимирязевь тоже просиль Киселева оставить меня въ Астрахани, но графъ сказаль, что я ему необходимъ въ Саратовъ, одной изъ важнъйшихъ губерній. Я, между тімь, представиль Карнізеву, для сообщенія министру, мой ультиматумъ, т. е. условія, на коихъ я согласенъ остаться у него на службъ (по поводу содержанія), и они были приняты безъ малъйшихъ затрудненій. Затъмъ Киселевъ, съ переходомъ въ его въдомство калмыковъ, прочитавъ мою о нихъ записку, заинтересовался ими, а можеть быть и по внушенію графа Блудова, полагавшаго, что я для управленія ими полезень, -- началь колебаться, не оставить ли меня въ Астрахани на прежнемъ мъстъ, съ присоединеніемъ къ нему, по открытін палать, должности предсъдателя палаты гос. им.; и наконецъ такъ и ръшился. поручивъ мий составить проэкть новой администраціи для калмыковь на иныхъ основаніяхъ, съ оставленіемъ меня въ Астрахани. Также графъ просилъ меня заняться пересмотромъ ревизій прочихъ ревизоровъ до времени моего отъйзда, что мнй весьма не понравилось особенно опасеніемъ, чтобы это не задержало меня еще долье въ Петербургъ. Графъ выказываль ко мнъ большое расположение, говорилъ Тимирязеву, что непремѣнно подвинетъ меня впередъ по службь, а мнь заявиль: «я слышаль, что вы хлопочете о жало-

<sup>&</sup>quot;уже не существовала. Къ довершенію всего, въ одной огромной залѣ, гдь толпи "пась цѣлая рота нямайловцевъ, потолокъ вдругъ обрушился и погребъ подъ го"рящими головнями нѣсколько десятковъ человѣкъ. Двадцать тысячъ гвардіи и
"вѣрно болѣе ста тысячъ народа были безмолвными свидѣтелями этого ужаснаго
"происшествія. Наконецъ, увидѣли невозможность потушить пожаръ и приказано
"было оставить догорать дворецъ. Онъ горѣлъ три двя, окруженный войсками,
"расположенными бивуаками на площади, и теперь, вмѣсто великолѣпнаго, необъ"ятнаго зимвяго дворца, стоятъ однѣ черныя стѣны. Я думаю, вы читалн описаніе
"пожара въ газетахъ, но будьте увѣрены, что тамъ нѣтъ и сотой доли правды;
"я слышаль всѣ подробности оть двухь офяцеровъ, бывшихь съ командами все
"время на пожарѣ".

ваньи,—пожалуйста, предоставьте себя совершенно мнт.!» Что я и сдёлаль такъ, какъ всегда дёлаль\*).

Въ февралъ сынъ мой выдержалъ окончательный экзаменъ, однимъ изъ первыхъ по количеству баловъ, и поступилъ въ артиллерійское училище; а въ томъ же мѣсяцѣ, 28-го числа, послѣ почти полугодоваго жительства моего въ Петербургъ, оба министра отпустили меня къ возвращению въ Астрахань, гдф пришлось мнф оставаться на неопредъленное время. Дорогу опять имъль прескверную отъ весенней распутицы и насилу добхалъ въ концъ марта мъсяца. Впрочемъ вхать мнъ было не скучно, потому что мив нашелся сопутникъ, вновь назначенный въ Астрахань вицегубернаторомъ Пфеллеръ, человъкъ добрый и образованный, но весьма своенравный. Онъ прежде служиль по дипломатической части и долго находился секретаремъ посольства въ Копенгагенъ. Впоследствіи быль губернаторомь въ Каменець-Подольске и Вологдъ, гдъ кончилъ свою служебную карьеру непріятно. При ревизіи имъ губерніи, въ одномъ городѣ дворянство и купечество объявили ему, что не признають его начальникомъ губерніи и отказались допустить его до ревизіи. Этоть совершенно новый спо-

<sup>\*)</sup> Во время пребыванія своего въ Петербургъ, Андрей Михайловичь получаль письма оть значительнёйших колонистовь южнаго края, которые, узнавь объ учрежденіи палать гос. им., уб'єждали А. М. возвратиться къ нимъ на службу и снова управлять ими; а почетнъйшие калмыцкие князья и зайсанги молили его остаться въ Астрахани. Кстати сказать, что калмыцкіе князья, изъ которыхъ иные владёли довольно большими средствами, были такъ пріучены прежнимъ своимь начальствомь кь извъстнаго рода дави, что считали ее вполнъ законной своей обязанностію. По прітадь Андрея Мих. въ Астрахань, всь они, при первыхъ своихъ представленіяхъ ему, являлись съ пакетами въ рукахъ, но такъ какъ пакеты были отвергнуты, калмыки, крайне удивленные, сначала испугались, считая этоть небывалый отказъ самымь быдственнымь для нихь предзнаменованіемь: но потомъ, увидъвъ на дъль справедливость, безпристрастие, мягкость, внимание къ ихь дёламь новаго начальника, они вполн'я оцёнили его и искренно дорожили имъ. Когда Андрей Мих. былъ переведенъ изъ Астрахани и не имълъ болъе никакого отношенія къ калмыкамъ, долгое время многіе изъ нехъ, такъ же какъ и колонисты южнаго края, прівзжали за тысячи версть повидаться съ нимъ, и ппсали къ нему, прося его совътовъ. Желая чъмъ нибудь выразить Андрею Михайловичу свою признательность и зная, что онъ не приметь отъ нихъ ничего, они вспомнили, что Елена Павловна, любительница редких вещей, старалась въ Астрахани достать изображение ламайскаго бурханчика, что оказалось невозможно, и она не успъла пріобръсти его. Года черезъ два по отъъздъ Андрея Михайловича изъ Астрахани, калмыцкіе князья отправили нарочнаго во Тибеть за бурханами и по привоз'є пхъ прислали Елен'є Павловн'є коллекцію бурхановъ превосходной работы, въ виде маленькихъ деревянныхъ и глиняныхъ идоловъ и писанныхъ красками на шелковыхъ матеріяхъ.

собъ выживать изъ губерніи не нравившихся жителямъ губернаторовъ надѣлалъ тогда много шума, но конецъ произошелъ тотъ, что Пфеллеръ долженъ былъ выйти въ отставку.

По возвращеніи моемъ я продолжаль заниматься ділами калмыцкаго управленія. 12-го мая жена моя съ дітьми отправились на второй курсъ лѣченія минеральными водами въ Пятигорскъ, куда къ ней прібхала для свиданія и также для ліченія старшая наша дочь Елена; а я остался въ Астрахани до августа одинъ. Пълаль это время только небольшие разътзды по калмыцкимъ дъламъ въ ближайшихъ мъстахъ. Возвратился и нашъ военный губернаторъ Ив. Сем. Тимирязевъ, не успъвъ добиться перемъщенія изъ Астрахани, хотя прежде настоятельно говорили о предстоявшемъ будто-бы ему назначении генералъ-губернаторомъ въ Харьковъ. А 9-го августа я отправился къ семейству моему и оставался съ нимъ въ Пятигорскъ, а потомъ въ Кисловодскъ до конца мъсяца. Съ удовольствіемъ встрътился со многими старыми знакомыми, особенно было пріятно увидёться съ графомъ Ностицемъ, княземъ В. С. Голицынымъ, Заболоцкимъ, менонистомъ Мартенсомъ и другими.

Послѣ безплодной Астраханской степи, глаза пріятно отдыхали при видѣ богатой Кавказской природы, роскошной растительности, яркой зелени, безчисленнаго множества разнообразнѣйшихъ прекраснѣйшихъ цвѣтовъ. Но я не долго пользовался этимъ зрѣлищемъ и въ началѣ сентября возвратился со всѣми моими въ Астрахань.

Этой осенью я сдёлаль двё поёздки. Одну съ Тимирязевымъ на соляныя озера, въ низовьяхъ Волги. о коихъ кто то ему сказаль, что можно удесятерить съ нихъ доходы; они находятся въ 120-ти верстахъ отъ Астрахани. Чтобы распознать правду ли сказали или нётъ, надобно бы тамъ пробыть хоть съ недёлю времени, и приступить къ обдуманнымъ средствамъ точивйшаго дознанія. Но мы, выёхавъ рано утромъ изъ города, гнали курьерскихъ лошадей во всё лопатки; пріёхали, взглянули на озера, пообёдали знатною стерляжьей ухою, фазанами, съ изобильнымъ количествомъ шампанскаго и того же дня въ десять часовъ вечера повернули обратно въ Астрахань!

Вторая моя поъздка состоялась съ цълью осмотръть два калмыцкіе улуса; а разъъзжая по луговой сторонъ Волги, я посътиль

городъ Красный Яръ, замѣчательный особенностями своего мѣстоположенія и производительности. До него изъ Астрахани нельзя
иначе проѣхать, какъ водою на челнокѣ, который въ нѣсколькихъ
мѣстахъ надобно перетаскивать изъ одного протока въ другой.
Знаменитость же города Краснаго Яра состоитъ въ изобиліи яблокъ,
луку и—комаровъ. Отъ роду моего не видывалъ комаровъ въ такомъ числѣ. Въ прежнее время губернаторы посылали туда лѣтомъ
въ наказаніе за пьянство и мошенничество чиновниковъ и писарей,
на истязаніе отъ комаровъ.

Въ концѣ 1838 года, съ приведеніемъ въ дѣйствіе вновь открытаго управленія государственныхъ имуществъ, я быль опредѣленъ въ управляющіе Астраханскою палатою государственныхъ имуществъ, съ оставленіемъ въ должности главнаго попечителя калмыцкаго народа,—что улучшило существенно мое положеніе, возвысивъ содержаніе мое до двѣнадцати тысячъ рублей ассигнаціями\*) въ годъ, составлявшихъ въ то время высшій окладъ губернаторскій. За труды же мои по обозрѣніямъ въ предшествующіе два года получилъ 1500 десятинъ земли, которая мнѣ отведена только въ 1858 году, въ Ставропольской губерніи, и отъ которой до сихъ поръ почти никакого дохода не имѣю.

Съ тъхъ поръ какъ начали раздавать казенныя пустопорожнія земли въ награду чиновникамъ, и въ многоземельныхъ губерніяхъ Россіи и на Кавказѣ, участки, могущіе приносить сколько нибудь порядочный доходъ, доставались и достаются по большей части только тѣмъ, которые имѣли сильную протекцію или же были способны къ проискамъ какими бы то средствами ни было, а тѣмъ, которые не одарены этою способностію,—въ числѣ коихъ нахожусь и я,—обыкновенно достаются участки, или вовсе дохода не приносящіе, или—самый незначительный. Порядокъ такого рода совершенно не соотвѣтствуетъ благимъ желаніямъ государей, дабы эта награда заслуженнымъ чиновникамъ, дѣйствительно, по мѣрѣ возможности, обезпечивала ихъ или ихъ семейства; желаніе, которое, какъ я слышалъ, покойный Императоръ Николай Павловичъ неоднократно выражалъ и о томъ приказывалъ\*\*).

<sup>\*)</sup> То же тогда, что теперь серебромъ.

<sup>\*\*)</sup> Андрей Михайловичъ писалъ эти строки подъ вліяніемъ воспоминанія о двадцатильтнемъ вожденій его съ землею (1838—1858 гг.), а также по личному

Не менте предшествующих годовъ остался для меня памятенъ и 1839 годъ. Съ начала года я имълъ много хлопотъ и заботъ по двумъ должностямъ и столкновеніямъ хотя съ добрымъ и благороднымъ, но иногда бурнымъ Ив. Сем. Тимирязевымъ,— столкновеніямъ, которыя однакожъ и до конца службы моей въ Астрахани не прерывали моихъ хорошихъ съ нимъ отношеній. Потомъ, много былъ опечаленъ преждевременнымъ выпускомъ моего сына изъ артиллерійскаго училища въ юнкера, до окончанія курса; правда, за его шалость, но которая была не столь важна, чтобы наказаніемъ за то, лишать молодаго человѣка возможности довершить свое воспитаніе.

Въ свободное время отъ служебныхъ хдопотъ я находилъ тогда утвшение и развлечение въ кругу моего дорогаго семейства и въ дружеской бестдт съ итсколькими добрыми пріятелями, истинно къ намъ расположенными. Изъ нихъ двое, морскіе офицеры, капитаны 1-го и 2-го ранговъ, Кузьмищевъ и Стадольскій, достойные уваженія во всёхъ отношеніяхъ по ихъ душевнымъ качествамъ. уму и ръдкимъ познаніемъ, были люди далеко не заурядные. Оба совершили нъсколько плаваній вокругь свыта и съ ихъ любознательностью и наблюдательностью почерпнули изъ всего ими видъннаго и испытаннаго столько любопытнаго матеріала, что разговоръ съ ними представляль особенный интересь и занимательность. Также я провель и всколько времени очень пріятно въ обществ в съ ученымь французомь Гоммеръ-де-Гель, путешествовавшимь съ женою своею по Россіи. Это быль человѣкъ дѣйствительно ученый, съ обширнымь запасомь свёдёній; онь имёль терпёніе разьёзжать и обозрѣвать осенью этого года все степное пространство между Азовскимъ и Каспійскимъ морями, и утвердился въ мысли о удобствѣ и возможности соединенія ихъ посредствомъ Маныча и Кумы. Впослъдствін это удобство и выгоды, по подробнъйшемъ и ближайшемъ изслъдованіи, оказались невърными.

и наслядному опыту. Но спустя лъть пять, въ 1863 году, при раздаваніи наградныхъ земель на Кавказъ, ему было Высочайше пожаловано 5500 десятинъ земли въ Ставропольской же губерній, и участокъ быль отведенъ немедленно. Первые годы доходовь не даваль, и цьиность семли не превышала трехъ рублей за десятину, но чрезь ивсколько лѣтъ началъ приносить доходь и повышаться въ цѣнѣ, толью уже по кончинѣ А. М. Ему не было суждено попользоваться самому хоть чѣмъ ппоудь оть своихъ земель; но въ отношеніи дътей, душевная забота Анд. Мих. и Ел. Пав. была вознаграждена.

Въ мав мвсяцв, когда южное солнце начало ужъ слишкомъ ощутительно заявлять о своемь присутствіи, я съ семействомъ моимъ, чтобы избъжать Астраханскихъ очень непріятныхъ жаровъ, отправился въ Саренту съ намъреніемъ провести тамъ два-три мъсяца, и наняль въ небольшомъ разстояния отгуда, на одного сарептянина, уютный домикъ, гдъ всъ мы удебно размъстились. Въ это время я обозрёль всё окрестныя земли каллыцкихъ кочевьевъ и русскихъ поселеній. Къ нами прібамало 🕟 гости наши калмыцкіе друзья, князья Тундуты, Джиджить и Менко-Очиръ, владёльцы богатыхъ улусовъ, прекрасные, добры благородные молодые люди, хотя и непричастные европолься чивилизаціи, взросшіе въ дикомъ кочевомъ улусь, но по свора до сей, неиспорченной натуръ и хорошимъ природнымъ качестваль, смявшіе несравненно выше многихъ великосвътскихъ франтовъ Сарепсине принимали насъ очень гостепріимно, были къ намъ чрезвычайно внимательны и прилагали всъ старанія, чтобы сдёлать наше пребываніе у нихъ пріятнымъ; и намъ жилось довольно хорошо и спокойно, но въ іюнѣ мѣсяцѣ сильный ревматизмъ отъ простуды и нестериимая мука отъ комаровъ заставили насъ воротиться въ Астрахань. Отъ іюня до октября я провель время въ письменныхъ занятіяхь, въ спорахь съ Тимирязевымь и въ нѣсколькихъ разъвздахъ по казеннымъ селеніямъ и кочевьямъ Астраханской губерніи.

Въоктябръ я быль приглашень киргизскимъ ханомъ Джангиромъ посътить его въ кочевьъ, вмъстъ съ военнымъ губернаторомъ и всею астраханскою знатью. На пути туда я проъзжалъ черезъ гору Богду, извъстную по благоговъйному уваженію къ ней калмыковъ, и заъзжалъ на Баскунчакское соляное озеро, главнъйшее изъмногихъ такихъ озеръ въ Астраханской губерніи.

Ханъ Джангиръ стремился выказывать, что онъ умѣетъ быть европейскимъ бариномъ, хочетъ образовать своихъ киргизовъ, ввести цивилизацію въ орду, завести городокъ, учредить школы и проч. и проч.; но все это была одна фантасмагорія, все составляло только одинъ наружный лоскъ, странно выдававшійся въ противуположности съ настоящимъ бытомъ. У хана были и русскіе повара, и много шампанскаго, и музыканты, и роскошная обстановка, но все это нечистоплотно, дико и безъ всякихъ удобствъ. Когда вечеромъ я сказалъ камердинеру хана, чтобы мнѣ въ спаль-

нѣ на ночь приготовили всѣ *необходимыя принадлежности*, то. ложась спать, я чашель подъ кроватью большую серебряную вазу. въ которой на другои день за параднымь обѣдомъ подавали супъ!

Мы пробыли у хана нѣсколько дней. Пиръ шелъ горой: увеселенія всякаго да на смісн европейскаго съ киргизским почти не прерывались. Подъ конецъ, прівхалъ на этотъ праздникъ Саратовскій губернатого Бибиковь, по причина близости кочевья къ предвламъ Саратовской губетни. которую онъ ревизовалъ. Бибиковъ быль страстный охотникь покутить, и потому, съ прибытіемь его, ширъ возгоръдся съ новой силою и оживленіемь: но кутежь мало меня занималь, особенчо по сообщении мнѣ Бибиковымъ извъстія, что я переведень во Сарат зъ управляющимъ тамошнею палатою государственны в имуген. Я зналь, что графъ Киседевь хогьль мит да, по онграньший кругь занятій, но не ожидаль. тобы это последовало такъ скоро. Саратовская же губернія, до отпужденія оть нея заволжских убздовь, дійствительно, была одна изъ обильнъйшихъ въ Россіи казенными землями и съ многочисленивйшимъ населеніемъ государственныхъ поселянъ и колонистовъ.

Не взирая на частые наши споры и несогласія по служебнымь дѣламь. Тимирязевь сильно огорчился извѣстіемь о переводѣ меня. Онь отправился изъ киргизскаго кочевья въ Петербургь, и при разставаніи мы оба плакали. По отъѣздѣ его, и я отправился обратно въ Астрахань. дабы приготовиться къ переѣзду въ Саратовъ. Черезъ нѣсколько дней по возвращеніи моемь. я получиль формальное извѣщеніе о моемь переводѣ.

Наступила уже глубокая осень, и отлагать на долго перевздъ было нельзя. Однакоже погода въ концф октября и началѣ ноября продолжалась еще довольно хорошая, и потому мы рѣшплись фхать отъ Астрахани до Саратова со всѣмъ семействомъ, людьми, вещами, экипажами и проч.— водою, на пароходѣ, который въ этомъ году, въ это же время, открывалъ первое пароходное сообщеніе между Астраханью и верховьями Волги. Но мнѣ еще оказалось нужно, по служебнымъ дѣламъ, профхать до города Чернаго Яра сухимъ путемъ. Такимъ образомъ, семейство мое выѣхало на пароходѣ 2-го ноября, а я, сухопутіемъ, 4-го. Окончивъ мои дѣла и пріѣхавъ въ Черный Яръ, я былъ увѣренъ, что найду пароходъ съ моей семьей уже тамъ, но онъ еще не прибылъ. Это меня сильно

обезпокоило. тъмъ болъе, что погода перемънилась, сдълалось холодно, и на Волгъ показался въ большомъ количествъ плавающій ледь. Я посладь разыскивать пароходь и узналь, что онь стоить задержанный, почти затертый льдами, на одну станцію ниже Чернаго Яра. Я ръшился, во что бы то ни стало, переправиться на пароходъ. Поёхалъ берегомъ въ экипаже, но поровнявшись съ тёмъ мёстомъ, откуда на противоположномъ берегу Волги, съ луговой стороны, виднёлся пароходь, я нашель, что достигнуть до него на лодкъ, за льдами, не было никакой возможности. Съ помощью нъсколькихъ отважныхъ людей, я рискнулъ переправиться черезъ Волгу по доскамъ, которыя перекладывались съ одной льдины на другую. На одной льдинъ я было проломился, но Богъ спасъ. Кое-какъ, съ чрезвычайными чудностями и усиліями, мнѣ наконецъ удалось добраться до парохода. Жена моя и дъти съ невыразимымъ страхомъ смотрѣли съ палубы парохода на мое шествіе черезъ Волгу по дощечкамъ, да еще въ бурную, пасмурную погоду, сознавая, какой опасности я подвергался. Елена Павловна просила предъ тъмъ пароходныхъ работниковъ доставить мит на другой берегь записку, въ коей умоляла ни подъ какимъ видомъ не пытаться къ переходу на пароходъ; она предлагала работникамъ большую цёну за доставленіе записки, но ни одинъ изъ нихъ на то не согласился.

Между тъмъ, морозъ усиливался съ каждымъ часомъ, на пароходь (первобытнаго устройства) сдълалось нестерпимо холодно; на-<mark>ступила ночь и необходимо бы</mark>ло остаться ночевать на немъ. На другой день, по совъщании съ хозяиномъ, астраханскимъ купцомъ, армяниномъ Углевымъ, мы порешили, чтобы пароходъ со всеми нашими багажами и вещами оставался на мъстъ, пока теплый вътеръ уничтожить ледь, потому что въ началѣ ноября Волга въ тѣхъ мѣстахъ никогда прочно не замерзаетъ. Мы же сами, т. е. я съ женою, двумя дочерьми и нашими дворовыми людьми, рѣшились перейти на берегь по льдинамъ, которыя ночью, оть возраставшаго мороза, повидимому плотно стянулись и закръпчали. Путь совершили довольно благополучно, хотя не совсѣмъ безопасно и съ большими предосторожностями: тонкій ледъ трещаль подъ нашими ногами, а мѣстами и продамывался, но, по счастію, безъ особенныхъ послёдствій; только двое изъ нашихъ спутниковъ, чиновникъ, находившійся при мив, и одинъ изъ людей слегка подверглись холодному купанію. Добравшись до берега, мы всѣ теплою молитвою поблагодарили Бога за наше спасеніе. Всѣ прибрежные жители удивлялись нашей рѣшимости.

Со мною быль всего одинь экипажь, въ которомь я бхаль съ чиновникомь, предполагая въ Черномь Яру пересъсть на пароходъ, и никакъ не предвидъль, что намъ всъмъ придется продолжать путешествіе сухимъ путемъ. Въ экипажъ я съ женою и дътьми кое какъ помъстился, а для остальныхъ мы съ трудомъ отыскали еще нъсколько повозокъ, и съ большими препятствіями и затрудненіями, при дурной погодъ, пріъхали въ Саратовъ 30-го ноября 1839 года.

Устройство и заботы по прівздв на новое мвсто, обзаведеніе домомь, особенно ознакомленіе съ ходомь двль въ палатв государственныхъ имуществъ, занимали меня исключительно до новаго 1840 года.

Я поступиль на новую должность по случаю смерти перваго управляющаго Саратовскою Палатою, Больвильера, фаворита Киселева, человъка благонамъреннаго, но болъзненнаго, смерть котораго была ускорена многоделіемъ и трудностію его новаго положенія. Въ этой трудности я скоро удостов'вридся собственнымъ онытомъ. Губернія была тогда одною изъобширнъйшихъ въ Россіи. Казенныхъ крестьянъ въ ней считалось до семисотътысячъ душъ: казенныхъ земель болбе семи милліоновъ десятинъ. Предшествовавшая администрація надъ ними была такова, что лучше было бы. если бы ея вовсе не было. Все чиновничество по этой части, сформированное при открытіи новаго управленія, немногимъ чёмъ отличалось отъ Астраханскаго. Больвильеръ старался устроить составъ чиновниковъ сколько возможно лучше, но выбирать такъ же. какъ и въ Астрахани, было не изъ кого, кромъ какъ изъ приказныхъ дъльцовъ. Впрочемъ, Саратовская губернія представляла то одно преимущество, что по крайней мъръ на высшія мъста, какъ напримъръ окружныхъ начальниковъ, много являлось желающихъ изъ помъщиковъ, по большей части разорившихся или мелкономъстныхъ, и Больвильеръ дъйствительно успълъ найти на эти должности нѣсколько хорошихъ, способныхъ людей, но они составляли крайнее меньшинство. Къ многочисленности установленныхъ новымъ министерствомъ въдомостей, книгъ, и другихъ срочныхъ отчетностей, присовокуплялись съ каждой почтою десятками новыя учрежденія, новыя требованія; всё онё имёли надобность въ новыхъ изысканіяхъ, въ мёстныхъ соображеніяхъ и, чтобы правильно и аккуратно исполнять ихъ, невозможно было сдёлать иначе какъ заниматься всёмъ этимъ мнё самому. Вслёдствіе того частые разъёзды во всё стороны губерніи, стали неизбёжною необходимостію.

Дъла раскольничьи также составляли важный предметь для занятій и заботливости управляющаго палатою. Саратовская губернія, а особенно заволожье, были гнёздомъ раскольничьихъ секть всёхъ родовъ и оттенковъ. Не только министръ, но и самъ покойный Императоръ Николай Павловичъ безпрестанно подтверждалъ о мъропріятіяхъ, которыя хотя бы и не уничтожили, но по крайней мъръ предотвратили распространание раскола. Архиереемъ тогда въ Саратовъ быль преосвященный Таковъ, старый мой знакомецъ по Екатеринославу, гдѣ находился одновременно со мною ректоромъ семинаріи, — человѣкъ почтенный и во всѣхъ отношеніяхъ достойный уваженія, но нъсколько фанатикъ относительно раскольниковъ, и тоже усиленно хлопотавшій и настаивавшій на томъ-же, — что совершенно понятно. У него часто собирались засъданія по этому предмету, подъ названіемъ: «совъщательныхъ комитетовъ», которые, вибстб съ исполненіями по совбщаніямъ, также не мало отнимали времени. Разъбзды мои во всбхъ направленіяхь по губерній начались съ февраля місяца и повторялись многократно до конца года. Они клонились преимущественно къ Заволожскимъ степямъ, обращавшимъ на себя особенное вниманіе правительства, по причинъ находившагося тамъ общирнаго пространства незаселенныхъ земель, предназначавшихся какъ для основанія новыхъ поселеній, такъ и для разныхъ заведеній и для раздачи въ пожалование. Тогда производилось спеціальное межеваваніе вежхь этихь земель коммиссіею подъ моимъ надзоромъ и съ особеннымъ въ этомъ дълъ моимъ соучастіемъ.

Первый выёздь мой быль въ города Волжскъ и Хвалынскъ, а оттуда въ Заволожье и въ Николаевскій уёздъ. Въ Волжскё я познакомился съ богатёйшими въ Саратовской губерніи купцами. Сапожниковымъ и Курсаковымъ, изъ коихъ первый былъ старообрядецъ въ душё, подъ личиною единовёрія, а второй, и душою и тёломъ ярый фанатикъ, но опытный во всёхъ продёлкахъ какъ угождать и склонять на свою сторону, въ защиту своихъ единомышленниковъ, всё власти, и столичныя, и губернскія. Жили они

оба барами; веф губернаторы и прідзжавшіе изъ Петербурга чиновники находили у нихъ великолбиные пріемы и разливное море шампанскаго. Затъмъ я отправился въ Заволожье, въ Николаевскій увздъ, и между прочимъ посвтилъ раскольнические Иргизские монастыри, столь прославленные въ последнее время въ нашей литературъ \*). Въ учрежденіяхъ и уставь ихъ заключалось много оригинальнаго и систематическаго, что объясняло довольно понятно, почему со времени основанія ихъ, въ продолженіе восьмидесяти лътъ, они вполнъ достигали своей цъли. -- быть средоточіемъ, подпорою и орудіемъ къ распространенію и утвержденію раскола въ Россіи, Потомъ, выбады мон въ различныхъ направленіяхъ по губерній, какъ по заводжской, такъ и по нагорной сторонь, повторялись иять или шесть разъ въ теченіе года. Осенью я заважаль на Эльтонскій соляной промысель и добзжаль до крайнихъ предъловъ губерній, т. е. до города Царева на Ахтубъ, гдъ меня очень интересовали остатки находившихся нѣкогда по этой рѣкѣ значительныхъ татарскихъ городковъ. Груды камней и кирпичей,—

<sup>\*)</sup> Такъ называемые отъ рѣки Иргиза, по берегу котораго монастыри расположены. Глубокій и быстрый Иргизъ пользуется большимь уваженіемъ у раскольниковъ, считающихъ его даже священнымъ, на подобіе индійскаго Гангеса у индусовъ. Прибрежные монастыри служили пелью для пилигримства многочисленнымъ богомольцамъ и центромъ для вкладовъ, стекавшихся къ нимъ со всжхъ концовъ старообрядческой Руси. Они служили также неистощимымъ золотымъ руномъ для многихъ мъстныхъ, губернскихъ и увадныхъ властей, усердно занимавшихся стрижвою онаго. Особенно женскій монастырь и свиты чаще другихъ подвергались операціи подстриженія, вслъдствіе причины самаго тавиственнаго характера и подъ предлогомъ, повидимому, самымъ невиннымъ и безупречнымъ. Къ уединенному берегу монастыря, поріодически являлись особы изъ предержащей власти, въ виду доставить себф маленькое развлечен<mark>іе оть многотрудныхъ дѣль и</mark> позабавиться повленіемъ въ водахъ Иргиза рыбки. Это безобидное упражненіе приводило монастырь въ великое смятение: честныя старицы вступали въ переговоры съ чиновниками-рыболовами, умоляли не нарушать спокойствія ихъ тихихъ водъ и предлагали за то веліе вознагражденіе, которое всегда и принималось по таксъ, опредъленной любителями рыбной ловли, которые затъмъ и удалялись, хотя съ пустыми неводами, но съ полными карманами,-что, дъйствительно, могло назваться ловленіемь золотой рыбки. Загадка казалась мудренная, но, въ сущности совершенно простая. Многократный опыть проявиль, что при ловлѣ рыбы по сосъдству съ монастыремъ, закинутые съти и невода доставляли на берегъ не только лещей и окуней, но и остатки труповъ и костей новорожденныхъ младенцевъ, и это доказывало, что небесные человани во ангельскомъ образа праведныхъ иновинь не единственно занимались умерщвленіемъ плотовихъ страстей, но также и поблажкою ихъ, а вещественныя послъдствія препровождались на дно ръки. Это могло навлекать на монастырь большія непріятности и затруденія, которыя онь предпочиталь устранять посильными взносами отъ щедрыхъ приношеній ревнителей древняго благочестія.

последние часто съ затейливыми рисунками разноцветной финифтью, — между которыми, въ продолжение нъсколькихъ десятилътій, находили въ большомъ количествъ золотыя и серебряныя вещи и деньги, видивлись и тогда мвстами. Нельзя предполагать, чтобы эти массы разрушенныхъ построекъ составляли развалины какого нибудь города, въ полномъ смыслѣ этого слова: онѣ скорѣе при-<mark>надлежали къ зимнимъ кочевьямъ и торговымъ пунктамъ Золотой</mark> орды, гдв лвтомъ оставались только пришлые люди, сторожа и караульщики для охраненія лавокъ и амбаровъ. Подобный прим'тръ <mark>можно найти и теперь у нын</mark>ъшнихъ калмыцкихъ князей: всъ они имѣютъ въ какой нибудь части принадлежащей имъ степи дома, службы, хурулы, т. е. капища и лавки, содержимыя рускими торговцами. Это не мъщаетъ имъ кочевать три четверти года, а поселенію ихъ оставаться все это время пустымъ. Остатки жилищь, хотя и не въ такихъ огромныхъ размърахъ, существовали еще въ половинъ прошедшго столътія также въ убздъ Новоузенскомъ, о чемъ упоминаетъ Палласъ въ своемъ путешествін 1772 года. Близь же Царицына, въ семнадцати верстахъ выше города. гдь теперь находится селеніе Мечетное, развалины сохранились довольно замібчательныя, съ уціблібышими частями стібнь и кучами каменьевъ, осколковъ. разбитыхъ кирпичей, гдф тоже попадались серебряныя, золотыя и другія очень интересныя вещи, иногда художественной работы. Палласъ полагаеть, что развалины близь Царева составляли родъ предмёстія главнаго татарскаго становья ири Ахтубъ, сообщение съ которымъ облегчалось островомъ поперегъ Волги. Слёды развалинъ замётны отъ устья Ахтубы, почти до самаго Царицына. Вообще частые моп разъйзды по Саратовской губерній скоро меня познакомили со всёми ея замізчательностями во всёхъ подробностяхъ.

Въ семейномъ отношеній этотъ годъ принесъ мит большое уттиеніе соединеніемъ снова, во всей полнотт, разрозненной моей семьи. Прітадомъ сына моего Ростислава, выпущеннаго, какъ выше сказано, изъ артиллерійскаго училища за маловажную шалость юнкеромъ въ батарею, находившуюся въ Бендерахъ, — я былъ обязанъ начальнику артиллерій квартировавшей въ Саратовской губерній, генералъ-лейтенанту Арнольди; онъ предложиль мит перевести сына моего въ конную батарею, стоявшую въ Саратовъ, увтривъ меня при томъ. что Ростиславъ мало потеряетъ отъ высылки

изъ училища, потому что ко времени, когда его сверстники будутъ кончать курсъ въ училищь. Арнольди представитъ его къ производству въ офицерскій чинъ, для полученія котораго ему придется только съёздить въ Петербургъ, выдержать окончательный экзаменъ, и онъ будетъ офицеромъ одновременно съ своими товарищами. Конечно я съ большимъ удовольствіемъ и благодарностію согласился на это предложеніе, и Арнольди не замедлилъ его исполнить. Вскорѣ состоялся переводъ, и сынъ мой пріфхалъ къ намъ въ Саратовъ. Пріфхала къ намъ также погостить старшая дочь моя Елена, пріфздъ коей сколько насъ обрадовалъ, столько же и опечалилъ. Она была уже сильно отягощена недугомъ, который черезъ два года свелъ ее въ могилу.

Въ продолжение всего моего пребывания въ Саратовъ, лътомъ мы постоянно жили на дачъ бывшаго нъкогда знаменитаго Саратовскаго губернатора Панчулидзева, въ одной верстъ отъ города. Тогда она принадлежала сыну его, Пензенскому губернатору, Александру Алексъевичу, нашему старому, хорошему знакомому. Дача состояла изъ обширнаго, со всъми барскими претензіями, хотя уже нъсколько запущеннаго дома, съ большими каменными двухъртажными флигелями по объ стороны и съ прекрасною тънистою рощею, нъкогда украшенною всякаго рода затъями, нынъ задичавшею, съ слабыми, разрушившимися признаками прежняго благоустройства, но тъмъ не менъе очень пріятнымъ мъстомъ для прогулки. Роща граничила съ городскимъ кладбищемъ, находившимся на берегу Волги. Въ немногіе часы, свободные отъ служебныхъ треволненій, я проводиль время на дачъ съ моимъ семействомъ съ большимъ удовольствіемъ.

Изъ постороннихъ лицъ, мое общество ограничивалось небольшимъ числомъ хорошихъ знакомыхъ, преимущественно чиновниковъ и помѣщиковъ. Изъ послѣднихъ не могу не упомянуть о Львѣ Яковлевичѣ Рославлевѣ, бывшемъ когда то владѣтелемъ значительныхъ имѣній, ямъ прожитыхъ, и находившемся тогда почти уже въ бѣдности, но человѣкѣ честномъ, умномъ и правдолюбивомъ, отъ котораго я узналъ много истины о личностяхъ, положеніи и родѣ дѣлъ въ Саратовской губерніи. Главной причиной потери его состоянія была страсть къ охотѣ, которой онъ предавался съ неудержимымъ увлеченіемъ и въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ, въ продолженіе многихъ лѣтъ своей жизни. Онъ держалъ громадную исар-

ню, множество псарей, и его выбзды на охоту представляли зрблище въ родъ средневъковаго переселенія народовъ. Со всъми своими пеарнями, пеарями, верховыми лошадьми, огромнымь обозомь всякихъ запасовъ, винъ, вещей, съ многочисленной компаніей пріятелей, любителей охоты, онъ не довольствовался одной Саратовской губерніей, но объёзжаль всё сосёднія, добирался до Оренбургскихъ степей и пропадалъ въ охотничьихъ разъбздахъ по нѣскольку мъсяцевъ. Такъ продолжалось, пока хватило состоянія, двухъ или трехъ тысячъ душъ, и кончилось вибстб съ ними. Когда я познакомился съ Рославлевымъ, онъ жиль въ двухъ комнатахъ одного изъ флигелей дачи Панчулидзева (на сестръ котораго былъ когда то женать), и лишь пара стареньких борзых собачекь. оставалась у него единственнымъ грустнымъ сувениромъ его бывшей грандіозной исарни и счастливаго прошлаго времени. Но перем'єна обстоятельствъ не измѣнила его характера; онъ сохранилъ и въ пожиломъ возрастъ всю воспріимчивость и энергію молодыхъ льтъ, что. при его отличномъ образованіи, начитанности, житейскомъ опыть и природной любезности, придавало бесъдъ съ нимъ большую занимательность \*).

<sup>\*)</sup> Рославлевъ подъ старость имълъ привычку иногда запивать недъли на двъ и запиваль очень оригинально. Какъ только наступала такая потребность, онъ надфваль дорожнее пальто, засовываль въ общирные карманы въсколько штофовъ водки, отправлялся въ сарай туть же у себя во дворѣ, садился въ стоявшій тамъ поломанный тарантасъ, и крикнувъ: "пошелъ въ Пензу!"-выпивалъ маленькую толику рюмочекъ водки и улегался спать. Такъ какъ онъ въ дъйствительности **Ездилъ изъ Саратова въ Пензу,** - где у него было много родныхъ и весь городъ знакомый, — безчисленное множество разъ, то отлично зналъ всв станціи и весь ихъ персональ; и въ своихъ воображаемыхъ путешествіяхъ, при всякомъ пробужденій оть сна, обазывалось, что онь прівхаль на какую вибудь ставцію, гдв его встрьчаль знакомый смотритель; происходила радостная встрьча и веселый разговоръ; Рославлевъ громко говорилъ и за себя, и за смотрителя. - "А! Семень Өедотычъ, здорово старина, какъ живешь-можешь? — По маленьку, батюшко Левъ Яковлевичь, по маленьку, Богь грфхамь терпить,—что рфдко къ намъ жалуете, соскучились за вами!"- "Спасибо, дружище; ну что жена, дътки?- Слава Богу, здравствують,—а ваши собачки всё ли въ добромъ здоровьё?"—.Да что, братець, <mark>воть Порхай морду себ'ь надсадиль, а Залетай лапу занозиль, стары становятся. Ну а</mark> что сосъди, какъ поживаетъ Тарасъ Иванычъ?"--"Ничего-съ, здоровы, на дняхъ трекъ волковъ затравили, а помъщица Пелагея Власьевна двойнять родили". "Ну, и слава Богу. Выньемъ-ка, старина, на радостяхъ по рюмочкъ". Затъмъ вынивались рюмочки за себя и за смотрителя, следовало нежное прощание, и дальнейшій отъбадъ въ Пенау. Эта процедура и разговоры съ смотрителями, конечно варівруемые по обстоятельствамъ, повторялись неупустительно на каждой станціп. Вся суть, разумбется, заключалась въ финалъ, то-есть въ рюмочкахъ. По достиженін Пензы, странствіе безъ промедленія обращалось вспять, въ Саратовъ; продолжалось обыкновенно недёли двф, и по прівздф въ Саратовъ, Левь Яковлевичь

Трафъ Киселевъ (такъ же какъ и графъ Перовскій) имѣть методу посыдать безпрестанно на ревизію въ губерніи ревизоровъ но всѣмъ частямъ и по всѣмъ направленіямъ. Существенной подьзы отъ этого было мало, а хлонотъ и отвлеченій отъ настоящаго дѣла очень много. Такъ и меня посѣтилъ въ этомъ году для подобной ревизіи директоръ 3-го департамента государственныхъ имуществъ Брадке, бывшій впослѣдствіи попечителемъ Деритскаго университета, человѣкъ умный, добрый и дѣльный, но въ дѣлѣ управленія государственными имуществами, также болѣе формалистъ нежели реалистъ. Я, частью, сопутствоваль ему въ его проѣздѣ по Саратовской губерніи. Изъ сопровождавшихъ его двухъ чиновниковъ находился и Юлій Федоровичъ Витте — будущій мой зять.

Вообще въ теченіе этого 1840-го года, я имѣлъ много занятій и хлопотъ, что отзывалось довольно замѣтно на начинавшемъ разстраиваться состояніи моего здоровья.

Посл'я дующій 1841 года начался для меня непріятно, усилившеюся бользныю моей быдной старшей дочери, <mark>частыми возвратами</mark> ревматическихъ страданій моей жены и довольно частыми монми собственными бользненными припадками. Между тымь увеличивались и служебныя занятія и суеты; сверхъ множества письменныхъ дълъ въ палатъ, необходимо было безпрестанно разътзжать по губернін. Въ марті вздиль я въ Аткарскій и Кузпецкій увзды. а 22-го априля отправился въ Заволожье. При самомъ вывзди, во время переправы черезъ Волгу, поднялась буря; сильнымъ порывомъ вътра мою лодку прибило къ косъ, на которой я долженъ быль просидёть целый день, по невозможности продолжать плаваніе, и только ночью, когда бура стихла, удалось перебраться на берегь. Затъмъ я изъвздилъ вдоль и поперегъ новыя поселенія и мъста. предполагавшіяся къ основанію еще новыхъ поселеній въ Новоузенскомъ и Николаевскомъ убздахъ. На возвратномъ пути, когда я уже приближался къ берегамъ Волги, невдалект отъ Хвадынска. въ сель Ивантьевкъ, меня догналъ курьеръ изъ Саратова съ извъщеніемъ о назначеній меня Саратовскимъ губернаторомъ, съ производствомъ въ статскіе совътники.

вылівзяль изь тарантаса сь пустыми што јами, но съ бодрой головой, но прежнему веселымъ, любезнымъ старичкомъ, на итсколько м'Есяпевь, то новой экскурсін въ Пензу, не выбыжая изь свосго сарая.

Никогда я не думаль и не гадаль объ этомъ назначеніи. Если бы меня спросили предварительно, желаю ли я его, то я ръшительно отказался бы, потому что видёль уже много разъ, какъ трудно безъ особенной протекціи рёдкихъ благопріятныхъ случаевь, быть у насъ истинно полезнымъ на этомъ поприщъ, и какъ легко потерять въ этомъ званіи репутацію, долговременной службою пріобрьтенную, иногда вовсе безъ дъйствительной собственной вины. Въ Саратовской же губерніи, особенно съ самаго начала царствованія Императора Александра I, почти всѣ губернаторы оканчивали свою службу худо, а именно: Бѣляковъ и Панчулидзевъ были отданы подъ судъ. Степановъ, Переверзевъ, Бибиковъ п Власовъ, бывшіе до меня, — уволены безъ прошеній, или должны были просить о увольненіи по неудовольствіямъ. Послі моего выбытія изъ Саратова, до сихъ поръ продолжается та же исторія: Кожевниковъ, Игнатьевъ и наконецъ въ нынъшнемъ (1862-мъ году) Барановскій нодверглись той же участи. Эти примъры заставляли меня болье горевать, нежели радоваться новому моему назначению. Но я покорился вол'в Провиденія и, окончивь мои занятія, возвратился въ Саратовъ \*).

Опредёленіе мое въ должность губернатора, — какъ я узналь послів, — произошло нівсколько страннымь образомъ. Императоръ Николай Павловичь, со времени восшествія своего на престоль, сміниль уже четырехъ губернаторовь въ Саратовів. Дійствіе моего предшественника Власова, — который заміниль въ 1840-мь году Бибикова и состояль до того жандармскимъ штабъ-офицеромъ, получивъ місто губернатора по предстательству покойнаго шефа жандармовъ графа Бенкендорфа, — сильно разгнівали Государя, и онъ приказаль бывшему тогда мпнистромъ внутреннихъ діяль, графу А. Г. Строганову, избрать непремінно хорошаго губернатора. Графъ Строгановъ представиль двухъ кандидатовъ изъ военныхъ генераловъ. Государь усомнился, чтобы они были лучше прежнихъ и спросиль графа Киселева, ніть ли у него благонадежнаго и

<sup>\*)</sup> Саратовская губернія въ то время была не то что теперь, когда она убавлена значительными урѣзами, присоединенными къ другимъ губерніямъ. Тогда она имѣла въ окружности до двухъ тысячъ версть, а народонаселенія въ ней было до двухъ милліоновъ душъ. Кромѣ губернскаго города Саратова, въ ней находилось двѣнадцать уѣздныхъ городовъ. Пространствомъ и народонаселеніемъ она превосходила королевства: Датское, Португальское, Вюргембергское, царство Польское и многія другія.

способнаго человѣка изъ подвѣдомственныхъ ему управляющихъ новыми палатами государственныхъ имуществъ, къ опредѣленію на эту должность. Графъ Киселевъ указалъ на меня, Государь тогда же меня назначилъ.

Въ первую мою затъмъ поъздку въ Петербургъ, директора департаментовъ министерства впутреннихъ дълъ разсказывали миъ, какъ при этомъ назначеніи,— по собственному ихъ выраженію,— они разинули рты отъ изумленія, да не только они, но изумился и самъ графъ Строгановъ\*).

По вступленіи моємъ въ губернаторскую должность, я имѣлъ глупость вообразить себѣ, что, при моей неопытности въ новыхъ обязанностяхъ. ближайшимъ руководствомъ можетъ мнѣ служить, за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ изданный Наказъ губернаторамъ. твореніе графа Д. Н. Блудова. Иѣсколько недѣль я употребилъ на вытверживаніе и изученіе этого наказа и потомъ убѣдился, что, вопервыхъ: никакой человѣческой силы не хватитъ выполнить его въ точности, и, во-вторыхъ, что большая часть указаній въ немъ суть фантазіи. Дѣло, въ дѣйствительности, почти никогда такъ не идетъ, какъ въ немъ указывается и какъ это должно было бы быть по умозрѣніямъ графа Блудова.

\*) Графъ А. Г. Строгановъ выразилъ А. М. Фадѣеву письменно свое удовольствіе по поводу этого назначенія, такть какь приглашаль его на службу къ себѣ еще прежде, о чемъ упомянуто выше.

Андрей Михайловичъ считалъ своей обязанностію поблагодарить графа Киселева не за возведеніе свое въ губернаторство, а за лестный его отзывъ о немъ Государю, причемъ заявилъ о своемь желаніи побывать въ Петербургъ. Графъ Киселевъ отвътилъ ему слёдующимъ письмомъ:

"Милостивый Государь, Андрей Михайловичь. На письмо Ваше отъ 13-го "сего мая, честь имфю ответствовать, что принятое мною участие въ новомъ на-"значенін, Всемилостивъйше Вамъ данномъ, есть послъдствіе убъжденія моего. "что Вы принесете на новомь поприща болье пользы, какъ для цалой туберніи, "важной въ столь многихъ отношеніяхь, такь и для управленія государственны-"ми имуществами; не только мив пріятно будеть, если вы продолжите вліяніе "Ваше на устройство изкоторыхъ частей управленія до ныиз бывшаго подъ не-"посредственнымъ Вашимъ начальствомъ, но я покорно прошу Васъ, кромъ обя-"занности воздоженной на Васъ проектомъ учрежденія о управленіи государ-"ственными имуществами, принять все управление, и по всюмь частямь, вь осо-"бенное Ваше руководство и направить по Вашему усмотрънію веж дъйствія па-"латы и новаго управляющаго, который будеть слъдовать всъмь Вашимъ указа-"ніямъ. О желанін Вашемъ пріфхать въ С.-Петербургъ сообщено мною графу Стро-"ганову и отъ Васъ завискть будеть обратиться къ нему съ просьбою о томъ въ "то время, когда Вы признаете прівзув Вашь удобивишимь. Вашь покоривишій "слуга графъ И. Киселевъ. Мая 27 дня, 1841 года.

Чрезъ три нелъли по назначении меня губернаторомъ, я получиль Высочайшее поручение объ уничтожении раскольническихъ монастырей на Иргизъ и объ обращеніи ихъ въ единовърческіе. По этому поводу правительство хлопотало уже съ давняго времени п. кажется, что два губернатора за неуспъхъ въ томъ потеряли мѣста. Вникнувъ въ дѣло, я удостовѣрился, и полагаю безошибочно, что главною причиною ихъ неуспъха была ихъ манера приниматься за это дёло. Они, по полученіи о томъ Высочайшихъ повельній, приступали къ дъйствію съ какою то торжественностію, дълали большія приготовленія, собирали войска, квартировавшія въ губерніи, кои состояли всё изъ самыхъ плохихъ гарнизонныхъ и инвалидныхъ командъ и, по прибытіи на мѣсто, находили уже раскольниковъ, собравшихся по монастырямъ тысячами на защиту своей святыни, во всеоружіи своего фанатизма, — кричавшихъ, шумъвшихъ и ръшившихся, по ихъ увъреніямъ, скоръе сложить свои головы, нежели допустить осквернить ихъ святыню. Губернаторы, пошумъвь, покричавъ въ свою очередь, не ръшались вступить въ бой съ мужиками, по своему довольно хорошо вооруженными, и возвращались во свояси, не сдёлавь дёла \*). Я рёшился дъйствовать иначе. Получивъ бумагу, я положилъ ее себъ за пазуху. На другой же день нашель предлогь побхать по противоположному направленію, и съ половины пути повернуль къ монастырямъ. Прі вхавъ совершенно неожиданно въ монастыри, я собралъ всёхъ настоятелей и монаховъ и объявиль имъ непреложную Высочайшую волю объ уничтоженіи монастырей, и внушиль кроткимь образомъ, что, при сопротивленіи ихъ тому, прибудеть значительное войско, они будутъ принуждены къ исполненію Высочайшей воли силою и подвергнутся строгой отвътственности; тогда какъ теперь, при повиновеніи и покорности, желающіе могуть обратиться въ единовъріе, а не желающіе будуть отпущены для проживанія, гдв пожелають, съ нѣкоторыми условіями и даже съ оказаніемъ имъ пособія. Эта мёра имёла полный успёхъ. Сначала нёкоторые изъ старообрядцевъ, узнавъ въ чемъ дѣло, бросились на колокольню, чтобы ударить въ колокола и поднять тревогу, но я, въ предотвращение этой попытки, тотчась по прівзді въ монастырь, отпра-

<sup>\*)</sup> Такъ губернаторъ Стецановъ (авторъ "Постоялаго двора" и другихъ романовъ) привезъ съ собою даже пожарныя трубы для поливанія раскольниковъ и утушенія ихъ подвижнической горячности— но и это не помогло. (Прим. Н. Ф.).

виль двухь находившихся при мив переодітыхь жандармовь, на колокольню, приказавь имь обрізать веревки у колоколовь, что и было сділано. При этой неудачі, раскольники опішили и не оказали болбе никакого сопротивленія. Во всіхъ трехъ монастыряхъ старообрядчество было уничтожено въ одинъ день, и они тогда же обращены въ единовірческіе монастыри, прідхавшимь ко мив въ назначенный часъ православнымъ архимандритомъ, который совершиль въ нихъ надлежащее служеніе и окропиль все святою водою. Тімь и кончилось это діло, длившееся десятки літъ и считавшееся почти безнадежнымъ. Въ губерній и Петербургі удивлялись такому быстрому успіху. Государь меня поблагодариль за то, и я благополучно возвратился въ Саратовъ.

Вслёдъ за этимъ экстреннымъ дёломъ, послёдовало и другое не менёе значительное. Въ нёкоторыхъ уёздахъ, гдё по распоряженію министерства государственныхъ имуществъ, съ Высочайша-го повелёнія, должны были непремённо производиться ежегодно посёвы картофеля, часть казенныхъ крестьянъ рёшительно тому воспротивилась, не взирая ни на какія уб'ёжденія. Мнё было приказано привести ихъ къ повиновенію и упорство крестьянъ преодолёть, во что бы то ни стало. Я немедленно поёхалъ къ нимъ.

Крестьяне эти состояли почти всв изъ раскольниковъ и мордвы, обитавшихъ въ глуши, Мордва въ особенности, какъ полудикій народъ, отличалась необыкновеннымь тупоуміемь и чрезвычайнымь упрямствомь. Всё убъжденія, вновь имъ заявленныя, со всевозможнымъ теривніемъ и хладнокровіемъ—не имѣли накакого успѣха. Со мною была отправлена на всякій случай воинская команда и артиллерія, но я твердо ръшился не прибъгать къ содъйствио штыковъ и пущекъ, на кои разсчитываль только какъ на средство болѣе или менѣе дъйствительное для устрашенія неразумныхъ людей. Діло обощлось безъ кровопролитія. хотя были желавшіе онаго, уб'єждавшіе меня пустить хоть пару *ядрышеко* въ непокорную толиу. Все кончилось наказаніемъ нівсколькихъ упоривникъ бунтовщиковъ розгами, и то болве за дерзкія выраженія, нежели за сопротивленіе къ посѣву. Я оставиль упорствующихъ враговъ картофеля вовсе безъ вниманія, выказавъ только сожальніе о ихъ тупоумін и упрямствь. Вибсть съ твиь, я обласкаль твхь, кон добровольно изъявили согласіе исполнить волю правительства, ободриль увъреніемь въ наградахъ тёхъ, кои изъявили это согласіе съ видимымь намереніемъ исполнить его; и сдёлавъ распоряженіе, чтобы мнѣ представлялись списки, какъ объ усердныхъ исполнителяхъ, такъ и о коснѣющихъ въ упорствѣ, уѣхалъ отъ нихъ, удаливъ въ то же время изъ тѣхъ мѣстъ и воинскую экзекуцію, которую мнѣ было предписано оставить тамъ.

Въ продолжении двухъ или трехъ лѣтъ, посѣвы картофеля между крестьянами сдѣлались въ казенныхъ селеніяхъ повсемѣстными, и нѣкоторые изъ крестьянъ, наиболѣе упорствовавшихъ, оказались наиболѣе понявшими выгоды и пользу этого у нихъ нововведенія, встрѣченнаго ими столь враждебно.

Въ іюнъ мъсяцъ посътиль Саратовъ Л. А. Перовскій, управ-<mark>лявшій тогда удёльными им</mark>ёніями, которыя были въ Саратовской губерніи значительны. Тогда уже носились слухи о скоромь назначеніи его министромъ внутреннихъ дёлъ. Кажется, уже въ эту поъздку, онъ возъимъль противъ меня предубъжденіе, внушенное ему мъстнымъ удъльнымъ начальствомъ: оно ему доносило, будто бы я проживодъйствую выгодамъ удъльныхъ имъній, ограничивая, при происходившемъ тогда спеціальномъ размежеваніи Заволожскихъ степей, захваты, сдёланные удёльными крестьянами поземельныхъ участковъ въ огромномъ количествъ. Но я считаль моей непремънной обязанностію руководствоваться въ этомъ случав общимъ распоряжениемъ правительства, чтобы владвльцы и поселяне всёхъ сословій надёлялись въ точности тёмъ количествомъ земли, какое имъ слъдуетъ, и никакъ не болье. Впрочемъ, Перовскій мит объ этомъ не говориль и неудовольствія никакого не изъявляль, но я узналь это впоследствии. Онъ у меня обедаль, казался въ хорошемъ расположеніи духа, быль очень любезень со мною и моимъ семействомъ.

Въ іюлѣ и августѣ начались мои разъѣзды для ревизіи губерніи, по званіго губернатора, сперва въ Хвалынскій и Кузнецкій уѣзды, а пото мъ въ Аткарскій, Балашевскій, Камышинскій и Царицинскій. Вездѣ я находилъ множество безпорядковъ отъ дурнаго чиновничества. Дѣлалъ, что могъ къ уменьшенію зла, но, разумѣется, успѣвалъ мало. Не было никакихъ задатковъ увѣренности, чтобы дурные чиновники могли быть замѣнены лучшими; худшіе изънихъ конечно устранялись, но истребить корень зла не было никакой возможности. Съ осени я занимался преимущественно большимъ рекрутскимъ наборомъ. Въ декабрѣ получилъ предписаніе отъ

новаго министра внутреннихъ дѣлъ Перовскаго, прибыть по окончаніи набора въ Петербургъ.

Выбхаль я въ Петербургъ 8-го января 1842 года\*). Дорогою забзжаль въ Кирсановскомъ убздб, Тамбовской губерніи, къ помъшику Николаю Ивановичу Кривцову, съ коимъ познакомился незадолго передъ тъмъ въ бытность его по дъламъ въ Саратовъ. Это быль человъкъ незаурядный, какъ по уму и познаніямъ, такъ и по курьезнымъ событіямъ его жизни; о нѣкоторыхъ изъ нихъ стоить упомянуть. По окончаніи воспитанія, онь определился на сдужбу въ гвардію, въ началѣ царствованія Императора Александра I-го, и находясь еще въ чинт юнкера, какимъ-то случайнымъ образомъ попалъ въ короткое знакомство съ французскимъ посланникомъ Коленкуромъ, чему въроятно содъйствовали совершенное его познаніе французскаго языка и необыкновенное природное остроуміе. Однажды, гуляя по Петербургскимъ улицамъ, юнкеръ Кривцовъ встрътилъ Императора Александра, прогуливавшагося съ Коленкуромъ; увидавъ Кривцова, Коленкуръ остановился, сказалъ ему нѣсколько дружескихъ словъ и потомъ, догнавъ Государя, отрекомендоваль ему Кривцова, какъ отличнаго молодаго человъка. присовокупивъ, что у него навърное мало такихъ людей въ гвардін. Съ тъхъ поръ Государь обратилъ на него особенное вниманіе. Въ Бородинскомъ сраженіп Кривцовъ, уже въ чинт поручика гвардін, быль сильно ранень, взять французами въ плень и перевезень съ прочими ранеными въ Москву. Тамъ, чрезъ нѣсколько недѣль, получивъ облегченіе и позволеніе выходить для прогулки, онъ отправился погулять, чтобы подышать чистымъ воздухомъ, и встрътился съ Наполеономъ, бхавшимъ верхомъ въ сопровождении Коленкура. Этотъ удивился, удвидъвъ его, также остановился, началъ распрашивать по какому случаю онъ находится въ Москвъ, обнадежиль его объщаніемь предстательства за него у своего Императора и просиль бывать у него. Нѣсколько дней спустя. Наполеонъ прислалъ за нимъ. Это было уже въ тотъ періодъ времени. когда Наполеонъ хватался за каждый случай сблизиться вновь съ Императоромъ Александромъ. Онъ принялъ Кривцова очень милостиво и ласково, долго съ нимъ разговаривалъ, повторялъ ему тѣ же

<sup>\*)</sup> Въ эту побздву Андрей Михайловичъ взялъ съ собой сына Ростислава, которому надобно было въ Петербургъ держать экзаменъ на производство въ офицеры.

фразы, какія говориль всёмь тёмь, кому скоро предстояло увидъться съ Императоромъ Александромъ, для передачи Государю; а именно, какъ онъ, Наполеонъ, его любитъ, какъ желаетъ быть съ нимъ въ согласіи и проч. и проч. въ томъ же родѣ, и отпустиль Кривцова въ Петербургъ, снабдивъ щедро путевыми деньгами. Прибывъ въ Петербургъ, Кривцовъ буквально исполнилъ порученіе Наполеона и, вступивъ снова на службу въ свой полкъ, продолжаль храбро сражаться съ французами. Подъ Лейпцигомъ лишился ноги, а по замиреніи побхаль въ Парижъ, для окончательнаго излъченія своей раны и пріобрътенія себъ искусственной ноги, усовершенствованнаго устройства. Въ 1815 году, где-то за границею, онъ вновь встретился съ Императоромъ Александромъ. Тогда уже по причинъ ранъ онъ не годился болье къ продолженію военной службы и Государь, которому онъ ужъ давно сдёлался извъстенъ по своему уму и способностямъ, предложилъ ему поступить въ гражданскую службу вице-губернаторомъ. Кривцовъ отвъчаль, что готовъ исполнить волю Государя, если будеть назначенъ не вице-губернаторомъ, а губернаторомъ. Государь на это отозвался, что для такого назначенія онъ слишкомъ молодъ; а Кривцовъ возразилъ, что пока еще молодъ, до техъ поръ и можетъ быть полезень въ званіи губернатора, а не тогда, когда станеть почтеннымъ старцемъ. Государь разсмъялся и сказалъ, что подумаеть. Черезь годь, дёйствительно Кривцовь получиль мёсто губернатора сперва, кажется, въ Кадугъ, а потомъ въ Нижнемъ-Новгородь, и затымь въ Воронежь. Во всьхь этихь трехь губерніяхь онъ оставилъ по себъ хорошую память трудами и заботами своими къ устройству городовъ, дорогъ и проч. Только письменною частію пренебрегалъ и ожесточенно гналъ взяточниковъ, но ихъ ловушекъ не умълъ избъгать. Однажды, въ присутствіи губернскаго правленія, изобличивъ старшаго сов'єтника въ мошенничеств , даль ему пощечину, а совътникъ прехладнокровно, обратясь къ секретарю, вельль ему записать въ журналь, что губернаторъ сошель съ ума, и донести о томъ въ Петербургъ. Кривцовъ не подвергся за это никакому преследованію, но нашелся вынужденнымь подать прошеніе объ увольненіи отъ службы. Съ тёхъ поръ онъ спокойно проживаль въ своемъ имѣніи "Любичахъ", Кирсановскаго уѣзда. Свое деревенское хозяйство и домашній порядокъ онъ довель до высшей степени благоустройства, Я мало видёль людей столь пріятныхъ въ бесъдъ, какъ Кривцовъ, хотя онъ нъсколько и былъ фантазеръ, но это придавало еще болъе интереса и оживленія его разговору. Къ сожальнію, онъ вскоръ потомъ скончался, не доживъ до глубокой старости.

Послѣ хорошаго отдыха отъ дурной дороги и погоды и весьма радушнаго пріема у Кривцова, я отправился въ дальнѣйшій имть 11-го марта, чрезъ Тамбовъ и Москву и прибыль въ Петербургъ 20-го числа. Послѣ свиданія съ братомъ, первый мой визить быль, само собою разумвется, къ Перовскому, который приняль меня ни тепло, ни холодно, съ обыкновенными офиціальными фразами. Болъе пріятный пріємь нашель я у графа Киселева, принявшаго меня дружески. Когда я его поблагодариль за рекомендацію меня Государю къ опредъленію въ губернаторы и присовокупиль, что крайне затрудняюсь на этомъ новомъ поприщѣ къ коему никогда себя не готовиль и гдъ, при всъхъ наилучшихъ намфреніяхъ, могу дълать ошибки и промахи, графъ миф возразиль: «Ничего. à force de forger on devient forgeron!-Но при этомъ онъ позабыль, что кузнеца никто не хватаеть за руки и не бросаеть ихъ въ разныя стороны, а дъйствуетъ кузнецъ свободно. какъ знаетъ. Потомъ графъ прибавилъ, что теперь и онъ очень жалбеть, что содбиствоваль назначению моему въ губернаторы. безъ этого, опредълиль бы меня на мѣсто Инзова, который по боитани не могъ болъе заниматься. Я ему сказаль, что я быль бы радъ и счастливъ этой перемънъ. Впрочемъ, отъ директоровъ департаментовъ министерства государственныхъ имуществъ и отъ графа Несельроде я узналь, что онъ имбеть въ виду чрезъ ибсколько времени перевести меня на мѣсто директора одного изъ его департаментовъ.

Затымь я приступиль къ разывздамь съ обязательными визитами ко многимь знатнымь лицамъ и предержащимъ властямъ тогдашняго Петербургскаго міра, между прочимъ, къ прежнему моему
начальнику графу Блудову, принявшему меня очень любезно и съ
большими комплиментами: къ князю Васильчикову, къ графамъ
Панину, Канкрину, Бенкендорфу, Строганову и проч. Всёми былъ
принятъ, какъ водится, очень привётливо, но Панинымъ — съ
обычнымъ ему высокомфріемъ. Болфе всёхъ миф понравился старикъ графъ Строгановъ, Григорій Александровичъ, отецъ нынфш-

няго воспитателя Наслёдника \*), а также бывшаго Новороссійскаго генераль-губернатора. Отношенія графа ко мнё, какъ къ губернатору, начались по поводу возникшихъ тогда заведеній дётскихъ пріютовъ въ губерніяхъ, основаніямъ и направленіямъ коихъ онъ быль, кажется, главнымъ орудіемъ. Во всёхъ его объясненіяхъ по этому предмету проявлялась его прекрасная душа и истинно христіанское человёколюбіе. Пришлось также часто видёться, прежде по дёламъ и порученіямъ нашего архіерея Іакова, а потомъ по установившемуся знакомству, съ Московскимъ митрополитомъ Филаретомъ, находившимся въ то время въ Петербургъ. Бесёда съ этимъ достойнымъ іерархомъ и замёчательно умнымъ человъкомъ всегда доставляли мнё большое удовольствіе.

Кромъ названныхъ лицъ, съ моимъ пріъздомъ въ Петербургъ, <mark>кругъ моихъ офиціяльны</mark>хъ знакомствъ еще болѣе увеличился прибавленіемъ всёхъ саратовскихъ пом'єщиковъ, проживавшихъ въ столиць, которые заискивали во мнь, какъ въ начальникь губерніи. Самые выдающіеся изъ нихъ были: графъ Гурьевъ, Левъ Александровичъ Нарышкинъ, Кологривовъ и старушка Чихачева. У Нарышкина я встръчалъ сестру его, графиню Воронцову-Дашкову, обращавшую невольно на себя внимание своимъ необыкновенно умнымъ, выразительнымъ лицомъ, воспътую нашимъ поэтомъ Лермонтовымъ, въ его извъстномъ стихотвореніи къ «портрету». Чихачева олицетворяла своей особой настоящій типъ нашихъ старинныхъ бойкихъ барынь, проведшихъ весь свой въкъ среди двора и знати. Многіе ея боялись по причинъ ея остраго языка и неотвязчивости, но общество ея, особеннно разсказы о прежнемъ добромъ, старомъ времени, были очень интересны и занимательны, такъ же, какъ и Кологривовой Прасковьи Юрьевны, урожденной княжны Трубецкой, по первому мужу княгини Гагариной, — старой моей Пензенской знакомки.

Перваго февраля я быль призвань къ Государю. Представлялся я одинь, меня провели въ кабинеть; кромѣ Государя и меня никого не было. Его Величество говориль со мною около получаса. Весь разговорь состояль, какъ обыкновенно въ такихъ случаяхъ, почти въ однихъ вопросахъ, довольно краткихъ и отрывистыхъ, и моихъ отвътахъ, въ такомъ же родѣ. Меня предупре-

<sup>\*)</sup> Покойнаго Цесаревича Николая Александровича.

дили, чтобы въ отвётахъ я не распространялся, но что они должны быть кратки и положительны. Вопросы и замѣчанія Государя относились, само собою разумѣется, исключительно къ городу Саратову и Саратовской губерніи и, сколько припомню, приблизительно заключались въ томъ: коково состояніе губерніи, каковъ путь и дороги; не повредить ли безснѣжіе хлѣбамъ; обезиечено ли народное продовольствіе; каково дворянство; производятся ли выборы безиристрастно; кто губернскій предводитель: предпринимается ли что для улучшенія и устройства города Саратова; о снабженіи его водою; о раскольникахъ и Заволжскихъ уѣздахъ, и при томъ со внушеніемъ, чтобы отнюдь не допускать въ уѣздахъ распространенія раскола. Государь окончилъ, объявивъ мнѣ свое предположеніе побывать непремѣнно въ Саратовѣ и, если будетъ возможно, то въ нынѣшнемъ же году.

Затьмъ, дня черезъ два, Киселевъ мнь сказалъ. что Государь говорилъ съ нимъ обо мнь, и что я имътъ счастіе Его Величеству понравиться, что онъ остался очень доволенъ своимъ разговоромъ со мною, о чемъ передалъ и Перовскому. Конечно, мнь пріятно было слышать милостивый отзывъ обо мнь Государя, но по существу нашего разговора. кажется, нельза было заключить обо мнь ни худо, ни хорошо.

Впослъдствін времени, прочитавъ въ запискахъ Державина и Энгельгардта, какъ принимала губернаторовъ Пмператрица Екатерина II, сколько она имъла териънія входить въ разсиросы самые подробные, посвящала на то по нъскольку часовъ времени, и этимъ способомъ ознакомлялась не только съ состояніемъ губерніи, но и съ качеставами и способностями самихъ губернаторовъ, я поняль, почему Екатерина знала гораздо лучше и Россію и ея мъстныхъ правителей, нежели ея ближайшіе преемники.

Пребываніе мое въ Петербургѣ продолжалось до 31-го марта. Я могъ бы уѣхать немного ранѣе, но мнѣ хотѣлось остаться до окончанія экзаменовъ моего сына Ростислава, нарочно для этого пріѣхавшаго со мною изъ Саратова. Экзамены сошли совершенно благополучно и производство въ офицеры долженствовало вскорѣ послѣдовать, но я уже не могъ этого дожидаться, надобно было возвращаться въ губернію. У Перовскаго въ Петербургѣ я бывалъ часто и, казалось, какъ будто онъ никакого особеннаго предубѣжденія противъ меня не имѣетъ, напротивъ, предъ выѣздомъ ока-

заль мнь какь бы свое благорасположение. Я собирался съвздить со всёмъ семействомъ моимъ на лёто въ Одессу. Я чувствовалъ потребность отдохнуть отъ многолётнихъ тяжкихъ трудовъ; хотёль навъстить мою престарълую мать, жившую въ Екатеринославъ, и повидаться съмоей старшей, больной дочерью Еленою (г-жею Ганъ), которая тоже намъревалась провести лъто въ Одессъ. Я упомянуль выше, что она прівзжала въ началв 1840-го года погостить къ намъ въ Саратовъ, и что здоровье ея было сильно разстроено. Это приписывали состоянію беременности и надіялись, что съ минованіемь его все пройдеть. Но въ іюль того же года, по рожденіи сына ея Леонида, не смотря на всѣ предосторожности, Елена какъ-то простудилась и забольна воспаленіемъ легкихъ, повторявшимся нъсколько разъ. Она была при смерти, мы не имъли никакой надежды, но милостію Божіею и стараніями доктора Троицкаго она понемногу поправилась настолько, что въ іюнъ 1841-го года могла возвратиться съ дётьми къ мужу своему, командовавшему артиллерійской батареею въ Малороссіи. Однако, здоровье дочери, сильно потрясенное, не возстановилось вполнъ, и она ръшилась весною этого 1842-го года побхать въ Одессу посовътоваться съ врачами и полёчиться морскими купаніями. Мы тоже имѣли давно намъреніе побывать въ Одессъ, гдъ у насъ оставалась деревенька, покинутая почти на произволь судьбы, и условились съ дочерью събхаться всёмь въ Одессё, чтобы пожить нёсколько времени опять вмъстъ. Всъ эти причины побудили меня Перовскаго о дозволеніи отправиться въ отпускъ на нѣсколько мъсяцевъ въ Одессу. При докладъ объ этомъ Государю, онъ вы-<mark>просиль мнё выдач</mark>у на путевыя издержки двухь тысячь рублей серебромъ.

Марта 31-го я выбхалъ изъ Петербурга, оставивъ моего Ростислава одного, въ ожиданіи офицерскаго чина. Въ Москвъ пробылъ нѣсколько дней, квартировалъ у знакомаго саратовскаго помѣщика, управлявшаго имѣніями графа Гурьева, —Берхгольца, рускаго нѣмца, человѣка смышленнаго, дѣятельнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ большаго говоруна и хвастуна. Онъ иногда разсказывалъ самымъ простодушнымъ тономъ такія невѣроятныя исторіи, что собесѣдники его рѣшительно недоумѣвали, смѣяться ли надъ нимъ, или это онъ смѣется надъ ними. Для образчика можно привесть одну исторію изъ тысячи. Разъ онъ хотѣлъ посмотрѣть который часъ, вы-

нуль изъ кармана часы, самые обыкновенные, и по этому поводу тотчасъ же разрбшился следующей импровизацією: однажды онъ охотился въ лѣсу, забрелъ въ непроходимую, глухую чащу, изъ которой едва могъ выбраться, и замѣтилъ, что потерялъ свои часы, ть самые, что намь показываль, искаль ихь, не нашель, пожальль и потомъ купиль себь другіе. Годь спустя, онь опять охотился въ томъ же лесу, въ той же самой чаще и, вдруъ, видить. что его часы висять на въткъ кустарника. Конечно онь ихъ беретъ, осматриваетъ, и что же оказывается! Часы идутъ, и идутъ отлично, совершенно върно, минута въ минуту, и даже прегромко чикають: и такъ они шли цёлый годь, безъ всякаго завода, вися на кустарникъ. Окончивъ этотъ разсказъ. Берхгольцъ спокойно положиль часы въ кармань и заговориль о другихъ предметахъ. Разговоръ его, часто дъльный и занимательный, обиловаль подобными фантастическими вставками, которыя онь производиль съ полнымъ убъяденіемъ, не допуская ни мальйшаго въ нихъ сомижнія.

Въ то же время прівхаль въ Москву изъ Петербурга старый мой знакомый Петръ Александровичъ Кологривовъ, великій гастрономъ и любитель вкусно покушать\*). Онъ еще прежде не разъмнѣ разсказываль съ увлеченіемъ, какъ славно кормять въ Троицкомъ трактиръ, и теперь пожелаль доказать мнѣ это на дѣлѣ: повезъ съсобою вътрактиръ, пригласивъ туда же и нѣсколько своихъ знакомыхъ. Дѣйствительно насъ накормили хорошо, но и содрали отлично: за обѣдъ для шести человѣкъ, безъ всякихъ особенныхъ излишествъ взяли 150 руб, сер., что тогда составляло значительныя деньги.

Выбхавъ изъ Москвы 7-го апрбля, миб пришлось тащиться по скверибйшей дорогб, какъ это обыкновенно бываетъ въ Россіи въ апрблб мбсяць. Хорошо еще, что со мною былъ пріятный спутникъ, Григорій Васильевичъ Есиповъ, служившій тогда въ Саратовб, и тамошній помбщикъ \*\*). На берегу Оки мы должны были просидъть цблый день въ отвратительной, грязной, мужичьей избф, въ ожиданіи пока разойдется ледъ и можно будеть переправиться на другую сторону. Насилу 17-го апрбля прібхали въ Саратовъ.

<sup>\*</sup> Супругъ Прасковін Юрьевны.

<sup>\*\*)</sup> Извістный въ нашей литератур'є писатель, по части исторической старини.  $H.~\Phi.$ 

Здёсь я нашель кучу дрязгь и всякихъ непріятныхъ занятій. Въ мое отсутствіе, вице-губернаторъ Оде-де-Сіонъ перессорился съ губернскимъ предводителемъ дворянства Столыпинымъ, который вмъсть съ тымь быль и откупщикомь; результатомъ ихъ ссорь послыдовало запрещение выбирать Столыпина въ губернские предводители. Не мало причиняль мит хлопоть также проживавшій въ то время въ Саратовъ генералъ Арнольди, о коемъ я упоминалъ выше, командовавшій шестью батареями конной артиллеріи, расположенными на квартированіи въ Саратовской губерніи. Храбрый генераль, отличавшійся въ сраженіяхь, потерявшій ногу въ послъдней турецкой войнъ и потому ходившій на деревяшкъ, но по характеру своему и привычкамъ настоящій русскій Вандамъ. В вроятно, въ силу какой нибудь логики, ему одному понятной, онъ составиль себъ такую увъренность, что все, что ему понравится у кого бы то ни было, онъ непремённо долженъ прибрать къ своимъ рукамъ. Онъ старался по возможности дъйствовать неуклонно, сообразно съ этимъ правиломъ, часто для другихъ весь ма неудобнымъ, и въ подходящихъ случаяхъ не щадиль ни пріятелей, ни подчиненныхъ; завладіваль лугами и пастопщами обывателей, гдъ квартировала его артиллерія, безъ всякой пощады и даже необходимости, какъ бы изъ какой то алчности, которая простиралась до того, что онъ употребляль средства для пріобрътенія желаемаго иногда не совсъмъ благовидныя. Многія продълки его, довольно забавныя, передавались какъ анек-<mark>доты. Я быль знакомь съ генераломь А</mark>рнольди ужъ издавна, еще до 1812 года, когда онъ состояль адъютантомь у артиллерійскаго генерала графа Кутайсова, убитаго подъ Бородиномъ. Въ Саратовъ наше знакомство возобновилось. Арнольди оказаль мий услугу переводомъ моего сына изъ Тирасполя въ одну изъ своихъ батарей, повидимому, быль ко мнъ хорошо расположень. отношенія его ко мить казались самыя пріятельскія, какими и оставались до конца: однако, при первомъ представившемся случать, онъ и для меня не сдълалъ исключенія изъ своего общаго правила. Произошель этотъ любопытный курьезъ такимъ образомъ: лътомъ, какъ я уже говориль, я всегда жиль за городомь, на дачь; жена моя была большая любительница цвътовъ, любила украшать ими комнаты, сама ухаживала за ними и потому ихъ было много у насъ въ домъ. Тогда же она получила въ подарокъ отъ нашего хорошаго знакомаго и отчасти ея родственника, по ея сестрѣ Анастасіи Павловив Сушковой, Александра Алексвевича Панчулидзева. Пеизенскаго губернатора, прекрасную колекцію оранжерейныхъ растеній, которую, вмёстё съ нашими прежними цвётами, по летнему времени, помъстили на балконъ и въ надисадникъ предъ балкономъ, выходившимъ на большую площадь, или скорбе поле, отделявиее дачу отъ города. На этомъ полъ генералъ Арнольди производилъ лътомъ смотры своей артиллеріи и иногда забзжаль къ намъ въ гости. Онъ обратиль внимание на цвъты, разематриваль ихъ, хвалиль и намекнуль Елент Павловит, что желаль бы иткоторые изъ нихъ пріобръсти. Она подарила ему часть изъозначенныхъ имъ цвътовъ. но не всв. потому что сама ими дорожила. Спустя затемъ дня два. утромъ, оказалось, что балконъ и палисадникъ пусты; -- цвъты въ ночь исчезли безследно. Насъ это очень непріятно удивило, и тъмъ болъе, что у крыльца дома, — правда съ боковой стороны. стояль на карауль часовой увърявшій, что ничего не видаль и не слыхаль; а чтобы стянуть такое количество растеній, изъ конхъ иныя были большаго размёра, въ тяжелыхъ кадкахъ и горшкахъ. перетащить ихъ черезъ высокій палисадникъ и увезти. - требовалось не малое число людей и едва ли не цълый обозъ повозокъ. Заинтересованный этимъ случаемъ вдвойнь, какъ обокраденный хозяинъ дома и какъ губернаторъ, я прибѣгъ къ полицейскимъ мърамъ и въ тотъ же день открылось, что наши цвъты похищены по распоряженію генерала Арнольди, подославшаго съ этою цёлью ночью нёсколько подводь, съ соотвётственнымъ числомъ своихъ артиллеристовъ, преподавъ имъ полную инструкцію для произведенія этого маневра со всёмъ пскусствомъ военной хитрости. Всё цвъты были перевезены въ квартиру генерала. гдъ и находились полностію. Посл'в такого открытія, конечно, намь оставалось только пожальть о потерь нашихъ цвьтовъ и покориться этой участи, что мы и саълали.

21-го мая 1842 года, я съ семействомъ моимъ отправился въ Одессу, черезъ Воронежъ. Курскъ и т. д. Въ Екатеринославъ мы прогостили нѣсколько дней у старушки моей матери, которую я видѣлъ уже въ послѣдній разъ. Я предполагалъ пробыть у нея долѣе, но долженъ былъ поспѣшить выѣздомъ, узнавъ объ усилившейся болѣзни бѣдиой моей старшей дочери Елены, которая, по полученному нами извѣстію, находилась въ опасности и съ нетер-

пвніемь ожидала нась въ Одессв. Ей не столько угрожала бользнь, сколько пагубная, общепринятая тогда метода льченія кровопусканіями: такой слабой, истощенной продолжительнымь недугомъ женщинъ, какъ она, въ течение двухъ недъль пустили восемь разъ кровь и поставили болбе ста піявокъ, что конечно привело ее въ полное изнуреніе. Лъчиль ее врачь, считавшійся лучшимь въ городъ. Мы прибыли въ Одессу 7-го ионя и нашли дочь нашу, хотя тяжело больной, но не въ такомъ дурномъ положеніи, какъ ожидали; ей казалось лучше, она была на ногахъ и чувствовала облегчение сравнительно съ прежнимъ, что продолжалось недолго. Вскоръ прівхаль къ намь и сынь мой Ростиславь, произведенный изъ юнкеровъ въ офицеры конной артиллеріи. Не предвидя перемъны къ худшему въ состояніи дочери, я съ женой повхаль на нъсколько дней въ нашу деревню. По возвращеніи, мы застали дочь снова опасно больной и въ крайней слабости. Двадцать четвертаго числа іюня она скончалась на 28-мъ году отъ рожденія, оставивъ двухъ малолътнихъ дочерей и одного сына, двухлътняго ребенка, на нашемъ попеченіи. Мужъ ея находился на службѣ въ Польшъ. Много намъ причинило горя это несчастное событіе. Дочь наша Елена была женщина, какихъ не много, во всёхъ отношеніяхъ. Предчувствуя свою безвременную кончину, она оставила намъ предсмертное письмо, прекрасное отражение прекрасной души ея\*)

Похоронивъ дочь, намъ ужъ долго оставаться въ Одессѣ было нечего, да и не хотѣлось. Тѣмъ болѣе, что по извѣстіямъ, получаемымъ изъ Саратова, я узналъ, что тамъ дрязги и безпорядки все увеличиваются по причинѣ мелочнаго, притязательнаго и безпокойнаго нрава вице-губернатора. Мы намѣревались ѣхать до Таганрога на пароходѣ, но жена моя не могла переносить морской качки. Къ тому же мы боялись затрудненій съ маленькими дѣтьми, внуками, что заставило насъ рѣшиться раздѣлиться на двѣ партіи и на разные пути: мнѣ съ сыномъ и дочерью Екатериной поѣхать на пароходѣ, а Еленѣ Павловнѣ съ младшей дочерью и маленькими внуками туда же сухопутьемъ и, съѣхавшись въ Таганрогѣ, продолжать дорогу уже всѣмъ вмѣстѣ до Саратова. Мы выѣхали 16-го іюля.

Наше путешествие на пароходъ можно назвать удачнымъ, даже приятнымъ. Общество собралось хорошее, погода стояла благо-

<sup>\*)</sup> Е. А. Ганъ была извъстна въ русской литературъ конца 30-хъ и начала 40-хъ годовъ подъ исевдонимомъ Зинаиды  $P^{***}$ . H.  $\Phi$ .

пріятная, море тихое, мы любовались видами такъ давно знакомаго мив южнаго берега Крыма до Ялты, гдв пароходъ на ивсколько часовъ остановился, и мы воспользовались этимъ временемъ, дабы сдблать небольшую прогулку по южному берегу до Алупки. Одинъ изъ фхавшихъ съ нами пассажировъ, саратовскій помѣщикъ, графъ Апраксинъ, пиввшій дачу въ Ялть, предложиль намь для нашей прогулки своихъ лошадей и экипажъ, которые мы приняли съ признательностію, такъ какъ тогда найти экипажъ для найма тамъ было трудно, да и времени оставалось недостаточно. Графъ Апраксинъ проживаль обыкновенно часть лѣта и зимы на своей Ялтинской дачь. Впослъдствій я сь нимь ближе познакомился, когда онъ переселился на житье въ свое Саратовское имфніе. Онъ представляль собою истинный типь старинныхь, взбаломошныхь русскихъ баръ, возбуждавшихъ къ себъ ненависть своихъ крестьянъ и дворовыхъ людей не столько своей жестокостію, какъ причудами. Это послужило поводомъ къ тому, что послѣ его трагической кончины, послъдовавшей четыре года спустя, никто не хотълъ върить въ случайность ея, и общее митніе указывало на его людей, какъ на виновниковъ его погибели, хотя самое тщательное судебное разслъдование ничего не могло разъяснить и обнаружить. Если общій голось основывался на дійствительности, то истина не открылась. Съ тъхъ поръ прошло около двадцати льтъ, но выроятно есть еще люди, помнящіе эту загадочную исторію, надёлавшую много шума и описанную во всёхъ тогдашнихъ газетахъ. Въ 1846 году, графъ Апраксинъ жилъ въ своей деревиъ Саратовской губерніц съ молодой второй женою\*). На страстной неділь, въ ночь съ великаго четверга на пятницу, когда изъ сосъдней деревни Устиновки раздался звонь благовъста къ заутрени, изъ оконъ спальни графа, закрытыхъ ставнями, показалось иламя. Дворовые люди, замътившіе пожаръ, какъ показали на слъдствін, тщетно хотъли войти въ спальню, —дверь была заперта, и на ихъ крики графъ не отозвался; хотбли войти черезъ окно, камердинеръ графа оторваль одну ставию, но огонь вырвался изъ комнаты съ такой силою, и распространился съ такой быстротою, что, поднявъ тревогу, едва могли отстоять домь. Результать состояль въ томъ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>. На которой онь женился при жизни первой жены, вышедшей передъ тамы замужь за границей за князя Эстергази. Первая, урожденная Татищева, дочь бывшаго нашего посла въ Берлинъ; вторая— Куликовская.

что весь остальной домъ остался цёлъ, сгорёла только одна спальня графа, и въ ней сгорёли графъ и его жена. На томъ мѣстѣ, гдѣ стояла ихъ кровать, нашли подъ сгорѣвшимъ поломъ нѣсколько обгорѣвшихъ костей и два обручальныя золотыя кольца,—единственные остатки графа Апраксина и его молодой жены. Дѣло странное, темное, никогда не выяснившееся ни малѣйшимъ просвѣтомъ.

Прогудявшись въ Алупку, мы продолжали наше плаваніе на пароходъ. Около Өеодосіи погода перемънилась, началась сильная качка, отъ которой порядочно пострадали дочь моя и сынъ, я же чувствоваль только небольшую дурноту безь послёдствій, Завзжали въ Керчь и, пересъвъ на другой пароходъ, прибыли 22-го іюня въ Таганрогъ. Здёсь мы встрётили радушный пріемъ у стараго моего пріятеля барона Франка, бывшаго въ Таганрог'в градоначальникомъ; онъ очень обрадовался нашему прівзду, старался, какъ могъ, насъ развлекать. возиль по городу показывать намъ все, что стоило въ немъ видъть и изъ всего, конечно немногаго, заслуживавшаго вниманія, самое примъчательнъйшее была роща, насаженная Петромъ Великимъ. Прождавъ три дня жену мою и узнавъ, что она изъ Маріуполя пробхала прямою дорогою въ Ростовъ, мы поспъшили туда же отправиться, но ея тамъ еще не нашли. Она прівхала на другой день. Ростовъ на Дону и въ то время быль уже городомъ незауряднымъ, весьма отличавшимся отъ прочихъ нашихъ убздныхъ городовъ торговымъ движеніемъ и многолюдностію и объщавшимъ много въ будущемъ.

По прибытіи жены моей, мы на слѣдующій же день выѣхали въ дальнѣйшій путь, чрезъ Донскія станицы, по направленію къ Царицыну. Между прочимъ, проѣзжали чрезъ имѣніе графа Орлова-Денисова, который самъ тамъ находился. Въ одной изъ нашихъ каретъ оказалась надобность въ небольшой починкѣ, задержавшая насъ на нѣсколько часовъ. Мы сильно проголодались, по недостатку въ припасахъ и невозможности достать ничего съѣдобнаго въ деревнѣ, даже изъ самыхъ простыхъ деревенскихъ продуктовъ. Графъ узналъ о нашемъ непріятномъ приключеніи и присылалъ узнать о нашемъ здоровьѣ. Затѣмъ явились отъ него двое посланныхъ съ большой корзиною въ рукахъ; мы, признаться сказатъ, обрадовались, особенно дѣти, думая, что графъ посылаетъ намъ что нибудь пообѣдать, но грустно разочаровались и удивились, увидѣвъ, что изъ корзины вынули большую мороженицу съ дын-

нымъ мороженымъ. Мы предпочли бы что-либо посолидиве; впрочемъ, двти, всегда лакомыя, скоро помирились съ этимъ обстоятельствомъ и охотно удовольствовались мороженымъ вмвсто объда; но намъ, взрослымъ, хотя и очень признательнымъ за любезность графа, пришлось поголодать до следующей станціи, куда мы достигли только къ ночи. Я упоминаю объ этомъ пустякъ, какъ объ одномъ изъ нашихъ маленькихъ дорожнихъ впечатленій. Добравшись до Царицына, мы оттуда уже поехали скоро и съ большими удобствами прямо въ Саратовъ.

Въ Саратовъ я нашелъ дрязги и дрязги. Членъ приказа общественнаго призрънія поссорился и подрался съ членомъ строительной коммиссіи; вице-губернаторъ началъ явно враждовать со мною, послъдствій чего хотя я и не опасался, но объясненія на его ябедничества въ Петербургъ много отнимали у меня времени. И во всъхъ почти мъстныхъ управленіяхъ, во всъхъ чиновникахъ, я не находилъ никакого благонамъреннаго содъйствія.

Но дёлать было нечего; взявшись за гужъ, не говори, что не дюжъ. Сверхъ того, меня питала все надежда, что графъ Киселевъ, раньше или позже, возьметь меня къ себъ,—что онъ объщаль мнѣ положительно, и словесно предъ отъѣздомъ изъ Петербурга, и письменно. Но эта надежда не сбылась в). Придирки Перовскаго уже проявлялись; но вмѣстѣ съ тѣмъ, иногда онъ какъ бы хотѣлъ выказывать свое безпристрастіе и снисхожденіе; въ декабрѣ этого года я получилъ двѣ тысячи рублей серебромъ прибавочнаго жалованія. Это меня нѣсколько ободрило, и я продолжаль служебныя занятія по крайнему своему разумѣнію.

Въ январъ мѣсяцъ 1843 года я долженъ былъ начать разъѣзды мон по нѣкоторымъ уѣздамъ. Я старался, чтобы каждый разъ разъѣзжать въ различныхъ направленіяхъ губернін. дабы, сколько возможно, изучить всѣ мѣстности и узнать по возможности людей всѣхъ сословій, замѣчательныхъ въ какихъ-либо отношеніяхъ: добрыхъ и полезныхъ, негодяевъ и вредныхъ. Въ этотъ разъ я смотрѣлъ уѣзды: Петровскій, Сердобскій и Аткарскій. По возвращеніи моемъ, нашелъ я въ Саратовѣ путешественника барона Гольберга, извѣстнаго чудака и шарлатана, но тѣмъ не менѣе рекомендован-

<sup>\*) &</sup>quot;На генерала Киселева"

<sup>&</sup>quot;Не возложу своих в надеждь"!

Инсатъ еще Пушкияъ, умутревный олытомъ и познаніемъ генерала Киселева.

наго мит изъ Петербурга высокопоставленными особами. Это быль восьмидесятильтий старикъ, изътадившій чуть-ли не весь міръ, одъвавшійся въ самые странные, фантастическіе костюмы и украшавшійся всевозможными орденами и звъздами обонхъ полушарій свъта. Въ Россіи онъ тадилъ на перекладныхъ и вездъ куртизанилъ съ дамами. Проживъ въ Саратовъ съ мѣсяцъ, онъ поѣхалъ на Кавказъ, а оттуда въ Персію, гдъ, по слухамъ, на дорогъ умеръ; но года черезъ два оказался живъ въ Мюнхенъ и издалъ сочиненіе о своихъ многообразныхъ странствованіяхъ; въ немъ баронъ описывалъ, между прочимъ, подробно свое пребываніе въ Саратовъ и очень лестно отзывался обо мнъ, а особенно о моей женъ.

Въ концъ января я отправился въ Заволожье. Посътилъ присоединенные мною въ прошломъ году къ единовърію раскольничьи монастыри и нашель, что тамъ все идеть мирно и благополучно. Завзжаль въ немецкія колоніи, дабы удостовериться о правильности предположеній межевой коммиссіи къ надёлу колонистовъ въ этомъ году вновь землями, по случаю умножившагося у нихъ народонаселенія. Эта повздка продолжалась недолго. Въ Саратовъ меня ожидало распоряженіе изъ Петербурга о составленіи чрезвычайнаго дворянскаго собранія для выбора новаго губернскаго предводителя дворянства, такъ какъ состоявшій въ этомъ званіи Столыпинь быль по Высочайшему повельнію удалень, како откупщико. Столынинь пользовался популярностію Саратовской публики, дорожившей въ немъ солидностію его положенія, хлібосльствомъ и представительностію; удаленіе его произвело непріятное впечатльніе и, разум'єтся, общественный голось приписаль вину этого удаленія мив, хотя и существоваль уже положительный законь, чтобы откупщиковь въ предводители не выбирать. Поднялъ это дъло вице-губернаторъ Оде-де-Сіонъ (враждовавшій и противъ меня), перессорившійся съ Столыпинымъ, какъ я уже упоминалъ, во время моего отсутствія, когда я находился въ Петербургъ и, слъдовательно, быль здёсь не при чемъ. Самъ же я. лично, противъ Столыпина ничего не пиблъ, сохранялъ съ нимъ хорошія отношенія и какъ предводителя предпочиталь его другимъ. Онъ быль богатый, вліятельный челов'єкъ, довольно толковый, жиль на широкую ногу открытымъ домомъ, имёлъ связи при дворё и множество поклонниковъ и прихлебателей при себф; слъдовательно, все, что нужно для показнаго предводителя. Исторія эта, конечно, возбудила крайнее неудовольствіе Столыпина и всей его подобострастной клики, да и вообще отозвалась непріятно для всего губернскаго общества, потому что потеря такого предводителя составляла ощутительную утрату для города и его общественной жизни. Я, какъ губернаторъ, оказался виновнымъ во всемъ, отвѣтственнымъ за все, и нажилъ себѣ новаго врага въ Столыпинѣ и непріязнь его приверженцевъ. Интриги и кляузы умножились. Ябедничества кого-бы то ни было на губернаторовъ, опредѣленныхъ въ эти должности предшествовавшими министрами, нравились Перовскому; онъ съ жадностію прислушивался къ нимъ, поощрялъ ихъ и пользовался каждымъ случаемъ, чтобы давать мнѣ испытывать свою жесткость. Я хотѣлъ поѣхать въ Петербургъ для объясненія съ нимъ, просился въ отпускъ, но получить отказъ. Въ новые губернскіе предводители выбрали человѣка честнаго и добраго, но вмѣстѣ съ тѣмъ и неспособнаго.

Въ апрълъ и маъ поъздки мои были направлены снова въ Заволожье, а потомъ и съверные уъзды губерній: Волжскій, Хвалынскій и Кузнецкій, гдё я считаль нужнымь побывать, отчасти по причинъ начавшихся сильныхъ пожаровъ въ городахъ и селеніяхъ. Это бъдствіе повторяется у насъ въ Россіи ежегодно, болье или менье, почти повсемьстно, и каждый разь приписывается главньйшимъ образомъ поджогамъ: но эти разсказы почти всегда или преувеличены или вовсе неосновательны, а иногда даже нелѣпы. особенно у простаго народа, который охотно вёрить въ поджоги, и нѣтъ такой безсмыслицы, которой онъ по этому поводу не принялъ бы за правду. Такъ, напримъръ, пожары, свирѣпствовавшіе мъстами въ 1839-мъ году предъ замужествомъ Великой Княгини Марін Николаевны, объяснялись въ народ'ї разсказами, что якобы Царь намъревался дочь свою выдать за турецкаго султана, и отдать ему въ приданное Саратовскую губернію; а многіе изъ крестьянъ. не желающихъ сдёдаться турками, по этому случаю производять поджоги и хотять спалить всю губернію. Самая обыкновенная. ближайшая причина частыхъ пожаровъ во внутреннихъ губерніяхъ заключается въ безпечности и неосторожности нашихъ простолюдиновъ, въ слишкомъ тёсныхь постройкахъ, соломеныхъ крыщахъ и тому подобное.

Въ іюнѣ я ѣздилъ въ Балашевскій уѣздъ по рѣкѣ Хопру; видѣлъ опустѣлые дворцы, нѣкогда сооруженные княземъ Сергѣемъ

Федоровичемъ Голицинымъ въ имъніи его Зубриловкъ, и княземъ Александромъ Борисовичемъ Куракинымъ въ сель его Надеждинь. Оба они проживали нъкоторое время въ своихъ помъстьяхъ: киязь Голицынъ во все продолжение своей отставки при Павлъ и Александръ. а князь Куракинъ послѣ возвращенія въ 1783 г. изъ путешествія съ бывшимъ тогда Наслёдникомъ, Великимъ Княземъ Павломъ Петровичемъ. Говорили, что онъ былъ заподозренъ въ соучастіи въ заговоръ къ ускоренію возведенія Павла Петровича на престоль. Насколько эта молва была справедлива, -- неизвъстно, но князь Куракинъ, вскоръ по окончаніи заграничнаго путешествія, поселился въ своемъ имъніи, занялся построеніемъ дворца, разведеніемъ парка, великольпнаго сада, роскошной обстановкой всьхъ устройствь, и жиль тамь безвы вздно до самаго вступленія на престоль Императора Павла. Жаль, что наши вельможи и ихъ наслёдники не подражають въ этомъ отношеніи англійской аристократіи, которая возведя въ своихъ помъстьяхъ дворцы и замки, сохраняетъ и поддерживаеть ихъ на нъсколько стольтій; у насъ же, какъ скоро повъеть благопріятный вътерь изъ Петербурга, тотчась бросаются туда, покидають и совершенно забывають свои сельскія обиталиша. какъ бы они ни были прекрасны и какія бы ни были на нихъ огромныя суммы потрачены, и передають ихъ на полный произволь всеразрушающаго времени, грабительства и расхищенія, не только своихъ управителей, но и всёхъ посётителей. По этому образцу я нашель въ Зубриловкъ и Надеждинъ все въ запущени и полуразрушеній: богатыя зеркала, статуи, бюсты, драгоцівнныя картины разбитыми, испорченными; изърасхищенной мебели одни обломанные, жалкіе остатки, а сады и рощи, заросшіе бурьяномъ, мъстами вырубленные.

Такимъ образомъ я проводилъ лѣтніе мѣсяцы въ обычныхъ занятіяхъ, частію въ разъѣздахъ по разнымъ уѣздамъ губерніи, гдѣ находилъ нужнымъ, частію въ Саратовѣ. Скучны были безпорядки, дрязги, сутяжничества въ уѣздныхъ городахъ и деревняхъ, но еще скучнѣе безмѣрное бумагомараніе въ самомъ Саратовѣ, которое въ это время еще усилилось отъ всевозможныхъ приказныхъ притязаній присланнаго Перовскимъ ревизора Середы. Ревизоръ Середа въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ былъ человѣкъ недурной, но въ высшей степени приказная строка, точь въ точь какъ и его земляки и, кажется, односельцы въ Малороссіи, извѣстные Кнышъ, Калачъ,

и Бубликъ, прославившиеся своимъ ябедничествомъ, отъ коихъ по Высочайшему повельнію было воспрещено принимать какія бы то ни было бумаги. Середа, рекомендованный Перовскому братомъ его, бывшимъ Оренбургскимъ генералъ-губернаторомъ\*) (при которомъ состояль дежурнымъ штабъ-офицеромъ), какъ человъкъ особенно трудолюбивый, дёйствительно оправдываль на дёлё эту рекомендацію; но все его трудолюбіе обращалось на мелочныя, самыя старательныя изысканія при его ревизіи какихъ нибудь, хотя бы пустяшнъйшихъ погръшностей въ дълахъ ревизуемыхъ имъ предметовъ, безъ малъйшаго соображенія о томъ, возможно ли ихъ избъжать, и возможно ди губернатору все это скоро исправить. Впоследствій, будучи Вятскимь губернаторомь, онь самь, какь говорять, удостовърился, что это немыслимо и запутавшись въ этой паутинъ, посиъшилъ убраться и перешелъ въ атаманы башкирскаго войска, да и тамъ не поладилъ и въ скорости умеръ. Министру же Перовскому Середа быль особенно симпатичень по такой же подозрительности и мелочности въ фискальничествъ, какія преоббладали въ немъ самомъ.

Лѣтомъ моя жена ѣздила съ дочерьми полечиться соляными грязями на Элтонское озеро: онѣ доставили ей нѣкоторое облегченіе, но не на долго.

Въ августъ мъсяцъ этого года, посътилъ Саратовскую губернію графъ Киселевъ, дълая свои разъъзды для обозрънія государственныхъ имуществъ. Графъ, какъ казалось, былъ по прежнему ко мнъ хорошъ, показывалъ во всемъ большое довъріе и расположеніе, былъ ласковъ и привътливъ, остановился у меня въ домъ; но также подверженный наклонности изыскивать вездъ худое, безъ всякаго соображенія, имъетъ ли губернаторъ средства и возможность всегда это худое отвратить, онъ дълалъ мнъ замъчанія совершенно неосновательныя. Напримъръ, хоть и слегка и какъ бы дружески, онъ выговаривалъ мнъ по поводу дурной дороги, по которой ъхалъ отъ границъ Пензенской губерніи до Саратова. А тогда шли проливные дожди и, натурально, была большая грязъ. Въ этакое время и теперь въ Россіи, гдѣ еще нътъ желѣзныхъ дорогъ или хорошо устроеннаго шоссе, дороги скверны, и помочь этому ничъмъ нельзя. На такихъ дорогахъ и въ такую пору и

<sup>\*)</sup> Какъ почти всъ губернаторы, замънившіе губернаторовъ, назначенныхъ не Перовскимъ.

самъ Императоръ Николай Павловичъ пробажалъ цёлыя станціи на волахъ. Но еще забавнъе была его подозрительность въ отношеніи его подчиненныхъ. Онъ повидимому благоволиль къ управляющему Саратовскою образцовою фермою Ю. Ф. Витте (который тогда еще не быль моимъ зятемъ), но все же честности его не върилъ; нъсколько разъ допытывался у меня, не воруетъ ли онъ. Въ это же время онъ поручилъ Витте составить смъту на пріобрътение деревянныхъ домовъ для новыхъ переселенцевъ изъ Россіи; такіе дома всегда были готовы для продажи въ большомъ количествъ на Саратовской пристани. Витте сдълалъ смъту, по коей покупка каждаго дома должна была обходиться въ 60 руб. Получивъ смѣту, графъ Киселевъ велѣлъ подать экипажъ, пригласилъ меня съ собою и приказалъ вхать прямо на лесную пристань. По прибытіи, графъ началъ освъдомляться о цънахъ на дома, и промышленники объявили ему послёднюю цёну 80 рублей за домъ; сколько графъ ни торговался, ни сердился, но они ни копъйки съ этой цёны не убавили и Киселевь быль затёмъ цёлый день въ дурномъ расположении духа, досадуя на то, что ему не удалось поймать своего подчиненнаго на воровствъ. Впрочемъ эта слабость его была еще извинительна. потому что онъ не могъ не знать, что изъ десяти его подчиненныхъ девять воруютъ, что называется, во веж лопатки, и что казеннымъ крестьянамъ, при новомъ управленіи нисколько не легче, чёмъ было и при старомъ. Но жаль, что графъ, взявшись за благоустройство крестьянъ, не имълъ понятія даже о томъ, какъ съ ними говорить. Пришла къ нему куча новыхъ переселенцевъ съ жалобами, что земли, имъ отводимыя, не хороши, что у колонистовь и у старожилыхъ крестьянъ земли лучше, и потому просили о дозволенін имъ выбрать м'єста для своего водворенія, гдё имъ вздумается. Графъ говориль съ ними самыми сладкими фразами цёлыхъ два часа, истощиль всю свою логику, доказывая имъ неудобоисполнимость ихъ требованія, и послѣ каждаго доказательства спрашиваль ихъ, понимають ли они его и убъждаются ли его доказательствами? И крестьяне каждый разъ съ низкими поклонами отвъчали ему, что понимають, но очень просять исполнить ихъ желаніе; послъ чего графъ снова пускался въ свое краснорѣчіе, а крестьяне опять повторяли ему то же самое, и такъ до тъхъ поръ, пока онъ, кажется, усталъ и ръшился съ ними кончить, объявивъ, что этого сдълать нельзя. Но эти финальныя слова онъ произнесъ такъ, какъ бы прощаясь съ французскими актрисами, наклонивъ голову и поднося два пальца къ губамъ, съ ласковою улыбкою на устахъ. Мужики разинули рты, не трогаясь съ мѣста, и ушли не прежде, какъ послѣ ухода Киселева, оставшись въ увѣренности, что графъ говоритъ хоть и мудрено, да кажись милостивъ, податливъ и просьбу ихъ все-таки исполнитъ.

Это неумвніе или незнаніе, какъ обходиться съ нашими крестьянами и говорить съ ними, было обыкновеннъйшимъ явленіемъ у многихъ изъ нашихъ высшихъ сановниковъ. Большая часть изъ нихъ знали французскій языкъ и саму Францію гораздо лучше, нежели Россію и свойства русскаго простаго народа, который любить ясность и рышительность обращаемой къ нему рычи. Каждое приказаніе и подтвержденіе чего-либо для нихъ необходимаго къ исполненію, должно выражаться энергически и съ твердостію, причемъ вовсе не следуеть увлекаться до криковь, ругательствь и даже побоевь, въ чемъ заключается, къ сожальнію, другая наша крайность. Излишняя же деликатность и нъжничание не только ни къ чему не ведуть, но всегда перетолковываются превратно, вводять въ заблуждение и часто вредять дблу, потому что проявляють не силу, а слабость. Я знаю случан, когда такія деликатныя обхожденія, обманывая людей, ожесточали ихъ, а иногда доходили до истиннаго комизма. Напримъръ, былъ въ Бълоруссіи генералъгубернаторъ, къ которому какъ-то разъ явились мужики изъ пожалованнаго ему аренднаго имънія, съ жалобою, что они умирають съ голоду отъ неурожая и тяжелой барщины; а онъ уговариваль ихъ самымъ нежнымъ тономъ и пространной діалектикой, чтобы они вооружились терпвијемъ и, приказавъ имъ дать по рюмкъ французскаго вина, отпустилъ ихъ съ тъмъ домой. Мужики діалектики не поняли, а тономъ ея обнадежились. потомъ разочаровались и еще болъе обозлились. Быль также губернаторъ въ Нижнемъ-Новгородъ, который въ досадъ на ямщика. ъхавшаго тихо, не взирая на неоднократныя его приказанія фхать шибче. --- обратился къ нему наконецъ съ умилительными словами: «другъ мой! Ты до того доведешь меня своею грубостію, что я заболью!» Не знаю смягчился ли ямщикъ, но трудно придумать что нибудь безтактиве этой забавной выходки.

Графъ Киселевъ пробыдъ въ Саратовъ около недъли, и я его проводилъ по Заволожью чрезъ мъста новыхъ поселеній до грани-

цы Оренбургской губерніи. На первомъ объдъ, въ колоніи Екатериненштать, онъ выказаль вновь свою подозрительность, простправшуюся до причудливости. Передъ выъздомъ изъ Саратова, онъ мит сказалъ, чтобы на всемъ пути никакихъ угощеній ему не приготовляли и на объдахъ, кромт супа, ничего не подавали, о чемъ и предварилъ хозяевъ квартиръ, гдъ предназначалось объдать или ночевать. Въ колоніи встртилъ насъ управляющій конторою колонистовъ Бутягинъ. Садясь за столь, графъ тотчасъ же встревожился, замътивъ, что столъ накрытъ какъ бы не просто. При второмъ блюдъ онъ спросилъ меня: «решт être c'est le cuisinier de Boutiaguin qui а preparé le diner?» Я отвъчалъ ему, что не знаю, но что о волъ его сіятельства мною дано знать. Увидъвъ третье блюдо, онъ съ неудовольствіемъ сказалъ: «mais je suis persuadé que с'est le cuisinier de Boutiaguin qui a fait le diner!»—и на эту тэму уже ворчалъ цълый день.

Первый ночлегь мы имѣли на образцовой фермѣ, въ палаткахъ и киргизскихъ кибиткахъ, потому что устройство фермы только-что начиналось, и построекъ еще никакихъ не было, И здѣсь,
кажется, не обошлось безъ подозрѣнія графа, что Витте воруетъ.
На другой день мы достигли, чрезъ новыя поселенія, границы Саратовской губерніи, и я распрощался съ графомъ. При разставаніи,
я замѣтилъ нѣкоторую холодность ко мнѣ въ графѣ, происшедшую,
какъ я послѣ узналъ, отъ ябедничества сопровождавшаго насъ его
ревизора Райскаго, поляка, нашептывавшаго ему изподтишка,
что будто переселенцы лишены хорошихъ земель оттого, что лучшія
отведены колонистамъ, тогда какъ отводы колонистамъ чинились
по распоряженію его же коммисіи и съ его же утвержденія такимъ образомъ, чтобы недостающія имъ земли, прирѣзывать изъ
смежныхъ пустопорожнихъ земель, во избѣжаніе черезполосицы.

Проводивъ графа Киселева и возвратясь въ Саратовъ, я продожалъ мои обыкновенныя занятія и разъёзды. Осенью былъ на Эльтонскомъ соляномъ озерѣ и заёзжалъ къ киргизскому хану Джангиру. Узналъ все положеніе и нужды Заволжскаго края и хотя былъ увѣренъ, что не останусь на настоящемъ мѣстѣ долгое время, но хотѣлъ очистить совѣсть мою для того, чтобы исполнить все то, что долженъ былъ сдѣлать по обязанности моей.

Такъ прошелъ 1843 годъ. Результатъ монхъ занятій, какъ въ этомъ, такъ и въ предшествовавшихъ и въ послѣдующихъ годахъ

моего губернаторства, заключался въ томъ, что во все это время я хлопоталъ много, но существенной пользы принесъ мало. утъщаясь только тъмъ, что это происходило по причинамъ отъ меня не зависъвшимъ. Тъмъ не менъе, отъ этихъ безплодныхъ трудовъ здоровье мое замътно разстрайвалось.

1844 годъ начался для меня замужествомъ старшей моей дочери Екатерины, вышедшей замужь за Юлія Федоровича Витте. Онъ тогда занималъ должность управляющаго хозяйственною фермою ведомства государственныхъ имуществъ, основанною въ Заволжской сторонь, въ 80 верстахъ отъ Саратова, Новоузенскаго увзда. Богъ благословиль этоть бракъ семейственнымъ счастіемъ. Ферма, основанная и управляемая Витте, сдълалась при немъ, по признанію опытныхъ и безпристрастныхъ людей, однимъ изъ лучшихъ нашихъ учрежденій этого рода. Кажется, эти фермы теперь большею частію уничтожены, потому что ніжоторыя изъ нихъ оказались безполезными и при томъ сопряженными съ большими издержками; иныя же, въ томъ числъ Саратовская, достигли вполнъ цъли своего назначенія, примъромъ образцоваго, устроеннаго хозяйства, примъненнаго къ мъстности, и воспитаніемъ значительнаго числа молодыхъ государственныхъ крестьянъ, учившихся садоводству и веденію всёхъ отраслей правильно развитаго практическаго хозяйства. Ферма эта впоследствін перешла въ частныя руки и замънена другой фермой, преобразованной изъ бывшаго поселенія «Маріевки», въ нагорной сторонь Саратовской губернін, въ Аткарскомъ убздв. — поселенія, составленнаго изъ воспитанниковъ воспитательнаго дома.

Множество мелочныхъ заботъ и хлопотъ продолжали осаждать меня со всёхъ сторонъ и отрывали отъ существенныхъ моихъ обязанностей; особенно много у меня отнимали времени раскольническія дёла и неудобомсполнимыя по нимъ требованія архіерея, преосвященнаго Іакова, который видёлъ въ нихъ только одну сторону медали, то-есть. чтобы истребить расколь, quand ме́ме.
Въ этомъ отношеніи я могъ съ нимъ соглашаться только въ рёдкихъ случаяхъ, разрёшаемыхъ законами и по точному смыслу
указаній моего главнаго начальства. Такимъ образомъ, въ январё
мѣсяцѣ этого года, я успѣлъ, въ угоду ему и сообразно желанію
Перовскаго, обратить въ единовѣріе самаго упорнаго коновода рьяныхъ раскольниковъ, попа Прохора. Раскольники были увѣрены,

что никакія муки и злостраданія не заставять его отступиться отъ раскола; но вышло такъ, что онъ отступился даже безъ всякихъ мукъ, а только по одному положительному объявленію, что, въ случать его упорства, онъ будетъ посаженъ въ монастырь на исправленіе, а въ случать обращенія его въ единовтріе, будетъ сдтанъ настоятелемъ единовтрческой церкви въ городт Волжскт, съ хорошимъ жалованіемъ. Попъ Прохоръ благодушно предпочелъ послтанее первому. Таковыхъ поборниковъ древняго благочестія, весьма заботливыхъ о своемъ временномъ благосостояніи, и между закорентрыми раскольниками теперь уже не мало.

Часто также отнимали у меня время прівзжавшіе въ Саратовъ аристократы, поміщики этой губерніи. Такъ зимою прівзжаль Левъ Александровичь Нарышкинъ (брать графини Воронцовой-Дашковой), большой гастрономъ, котораго принимали съ особеннымъ почетомъ, угощали об'єдами и праздниками, преимущественно купцы и богатые м'єстные поміщики, жившіе въ Саратовъ.

Въ маъ мъсяцъ я приступилъ къ моимъ разъвздамъ, отправившись на пароходъ до Сарепты; при этомъ проводилъ моего сына, отъбзжавшаго на Кавказъ. Ростиславъ давно желалъ побывать на Кавказъ и въ Грузіи, чтобы познакомиться съ этимъ краемъ, по предположенію перейти туда на службу. На пароход' мы проъхались довольно пріятно, также и въ Сарептъ мы провели дня три не скучно, но грустно мий было разставаться съ сыномъ на неопредъленное время, не зная, когда опять увижу его. Проводивъ его, я обозрѣвалъ уѣзды Царицынскій и Камышинскій, гдѣ по обыкновенію нашель много дёль, и мало пріятныхь. Вообще, дёла того времени Саратовской губерніи, при внимательномъ отношеніи къ нимъ, составляли не легкій трудъ, который, при сознаніи по большей части его безполезности, казался еще тяжелье. Я всегда любилъ трудиться, съ давнихъ поръ привыкъ ко всякимъ служеб-<mark>нымъ дѣламъ, избытокъ р</mark>аботы не пугалъ меня, но теперь эти хлопотливыя, гнетущія занятія, это бремя безплодныхъ работь, подсъкавшее мои силы, эта неблагодарная служба, явное недоброжелательство Перовскаго съ его пошлыми, безосновательными придирками и привязками, противодъйствіемъ во всемъ, истощали мое терпъніе и приводили въ уныніе. Большое у меня было желаніе тогда оставить службу, но неустроенное состояние дътей и внуковъ останавливало меня.

Пробадивъ недбли двб. я возвратился въ Саратовъ. Черезъ нѣсколько дней въ городъ вспыхнулъ значительный пожаръ, ночью. на Московской улицъ, одной изъ главнѣйшихъ и, быстро распространившись, грозилъ надѣлать большихъ бѣдъ, потому что при сильномъ вѣтрѣ, искры и горящія головни падали и летѣли во всѣ стороны. Въ теченіи трехъ часовъ сторѣло девять домовъ, но къ утру, однако, удалось унять пламя. У меня прогорѣли фуражка и платье въ нѣсколькихъ мѣстахъ.

Вскорт затъмъ я имълъ удовольствие свидъться съ бывшимъ моимъ начальникомъ, генераломъ Иваномъ Семеновичемъ Тимирязевымь, который, оставляя ужь совсёмь Астрахань, посётиль меня пробздомъ чрезъ Саратовъ и прогостилъ у меня ибсколько дней. Онъ быль уволень отъ должности военнаго губернатора, не столько за свое самовластіе, въ коемъ его обвиняли, сколько по враждебности Перовскаго, давно уже подканывавшагося подъ него, и за неугодливость присланному на слъдствіе сенатору князю Гагарину \*). Умъй онъ поладить съ Гагаринымъ, въроятно все бы сошло, не смотря на злобствованіе Перовскаго, такъ какъ Тимирязевъ быль лично извъстень Государю съ хорошей стороны и имъль поддержку и связи вь Петербургъ. Астраханская же губернія безъ сомнівнія бы выиграла, если бы онъ остался, потому что при своихъ безвредныхъ слабостяхъ, онъ быль, по крайней мѣрѣ, человѣкъ умный, благонамъренный и безкорыстный, Впослъдствій онь получиль місто сенатора въ Москві.

Въ іюлъ я возобновилъ разъъзды. Заъзжалъ въ нъкоторыя новыя мъста Волжскаго и Хвалынскаго уъздовъ: нашелъ пріятный, нъсколькодневный отдыхъ у добрыхъ, образованныхъ помъщиковъ: отставнаго генерала Остена, Закревскаго, князя Оболенскаго и Галицкаго. Всъ они жили хорошо, съ полнымъ комфортомъ и удобствами порядочныхъ людей. О нихъ стоитъ сказать пару словъ. Андрей Дмитріевичъ Закревскій, совершенно свътскій, остроумный весельчакъ, провелъ большую часть жизни въ Парижъ, гдъ поразстроилъ свое значительное состояніе. Одаренный необыкновеннымъ, ръдкимъ сценическимъ талантомъ, онъ приводилъ въ восхищеніе всъхъ своей игрой на домашнихъ спектакляхъ, особенно въ комическихъ роляхъ, къ которымъ очень шла его шарообразная, немного неуклю-

Тогда Перовскій уже началь свои универсальный походь прогивь всѣхъ губернаторовъ, опредъленныхъ не имъ.

жая, но чрезвычайно подвижная фигура. Въ Парижъ ему тоже случалось отличаться на домашней сцень, и однажды его такъ плънила директора одного изъ Парижскихъ театровъ (кажется «Variété»), что тотъ немедленно предложиль ему поступить къ нему на сцену, съ жалованіемъ въ 30 тысячъ франковъ въ годъ; узнавъ, что Закревскій богатый человѣкъ, директоръ съ него слово, что въ случат, если онъ когда нибудь разорится и будеть нуждаться вь деньгахъ, то непремѣнно воспользуется его предложеніемь. Закревскій об'єщаль, но хотя отчасти подорваль свои средства веселыми рузвлеченіями Парижской жизни, однако не до такой степени, чтобы промънять звание русскаго дворянина и пом'єщика на французскаго актера. Возвратясь въ отечество, онъ засъль въ своей Саратовской деревнъ уже навсегда. Изръдка онъ прівзжаль въ Саратовъ по деламъ. Разъ, въ день имянинъ моей жены, 21 мая, онъ приготовилъ ей сюрпризъ, составивъ у насъ въ домъ маленькій семейный театръ. Онъ выбралъ старую комедію князя Шаховскаго «Не любо, не слушай, лгать не мѣшай», себѣ взяль роль старой тетушки Хандриной и, переодътый въ женское платье, представиль комическую старуху съ такимъ неподражаемымъ совершенствомъ, что навърно такая Хандрина никогда не являлась и на столичныхъ сценахъ. Потомъ онъ игралъ еще съ такимъ же усивхомъ въ благородномъ спектаклв, устроенномъ Еленой Павловной въ пользу дътскаго пріюта, основаннаго ею въ Саратовъ, коего она была попечительницей, и, кажется, этимъ закончилъ свою сценическую дъятельность, занявшись исключительно своимъ хозяйствомь и мистицизмомь, къ которому, въ разрѣзъ съ своей живой, веселой натурой, питаль большое влеченіе.

Другой пом'вщикъ, князь А. Н. Оболенскій, быль также большой оригиналь во многихъ отношеніяхъ, хотя совсёмъ въ другомъ родѣ. Когда то онъ служилъ въ военной службѣ, въ колонновожатыхъ, но давно уже поселился въ деревнѣ и подъ старость отличался своею ученостію и эксцентричностью. Онъ зналь все на свѣтѣ и если иногда не слишкомъ много, то хоть немножко, вслѣдствіе чего его и называли въ Саратовѣ «ходячей энциклопедіей». Въ числѣ прочаго, онъ зналь также и музыку и разыгрываль на фортепіано какія-то необыкновенныя піэсы, для которыхъ мало было двухъ рукъ, и потому онъ помогаль имъ своимъ носомъ, довольно длиннымъ, и тыкалъ имъ по клавишамъ весьма проворно.

Кромѣ того, онъ всегда занимался изобрѣтеніемъ разныхъ премудрыхъ вещей, напримѣръ, фабрикаціей масла изъ тарантуловъ, какъ освѣтительнаго матеріала. Словомъ, онъ былъ чудакъ большой руки, что не мѣшало ему быть въ то же время очень добродушнымъ человѣкомъ и любезнымъ, занимательнымъ собесѣдникомъ. Жена его, рожденная княжна Голицына, въ молодости славилась красотой, а два его сына. прекрасные молодые люди, князья Сергѣй и Николай, большіе пріятели моего сына Ростислава, служили у меня въ канцеляріи.

Помѣщикъ Галицкій началъ свою карьеру тѣмъ, что былъ камердинеромъ у графа Несельроде, затѣмъ управляющимъ его имѣніями въ Саратовской губерніи, и. въ продолженіи этого времени, пробравшись въ чиновничество при покровительствѣ своего патрона, сдѣлался и самъ владѣльцемъ пятисотъ душъ, привелъ въ отличное устройство и имѣніе графа Несельроде и свое собственное. По крайней мѣрѣ, его хозяйственныя заведенія, садъ, домъ, и самое довольство крестьянъ говорили въ его пользу.

Въ сентябръ я ъздилъ въ Волжскъ съ ревизоромъ по судебной части Цеймерномъ (нынъшнимъ сенаторомъ). Это былъ единственный ревизоръ, знавшій, какъ вести свое дёло, и дёйствовавшій съ благонамъренностію и строгимъ соображеніемъ всёхъ мъстныхъ обстоятельствъ. Онъ не скрывалъ погрѣшностей и безпорядковъ по ходу дълъ судебной части въ Саратовской губерніи, но вмъстъ съ тѣмъ и не приписываль ихъ исключительно винѣ мѣстной власти, а входиль въ дознание существенныхъ тому причинъ. Поъздка его со мною въ Волжскъ была сопряжена съ служебнымъ дъломъ; но мы воспользовались этимъ случаемъ, чтобы посмотръть на происходившее тамъ въ то же время торжество, по поводу освященія вновь построенной купцомъ Сапожниковымъ великольпной единовърческой церкви. Торжество продолжалось иъсколько дней и состояло изъ безконечно продолжительныхъ духовныхъ церемоній, смінявшихся такими же продолжительными многоблюдными объдами у Сапожникова.

Въ октябрѣ я объѣзжалъ Аткарскій и Балашевскій уѣзды. Видѣлъ житье-бытье и мелкопомѣстныхъ помѣщиковъ и крупныхъ баръ. какъ, напримѣръ. Абазы, князя Лобанова и другихъ; также побывалъ вновь въ Зубриловкѣ и Надеждинѣ. Любовался живо-

писными м'єстами по Хопру, представляющими столько удобствъ для благосостоянія жителей, если бы они были предпріимчив'єе.

По возвращени въ Саратовъ я долженъ былъ заняться исправленіями нѣкотрыхъ глупостей, сдѣланныхъ новымъ вице-губернаторомъ С....мъ. Прежняго вице-губернатора Оде-де-Сіона Перовскій, скрѣия сердце, нашелся вынужденнымъ, согласно съ моимъ желаніемъ, удалить, не взирая на то, что Оде-де-Сіонъ своими доносами имѣлъ для Перовскаго сердечную привлекательность. С-въ же былъ первостатейный шарлатанъ, занимавшійся преимущественно сочиненіями баснословныхъ проэктовъ, какъ напримѣръ проэктомъ проведенія желѣзной дороги отъ Петербурга, чрезъ Саратовъ, до озера Балкаши, въ Киргизской степи и т. д. А вмѣстѣ съ тѣмъ, при удобныхъ случаяхъ, оказался весьма нечистъ на руку. Его тоже скоро перевели въ Архангельскъ.

Занятія мои по управленію губерніею продолжали тормозиться непріятностями изъ Петербурга и ябедничествомъ ревизоровъ, почти по всёмъ частямъ управленія. Меня лишили лучшаго и благонам вренн в йшаго чиновника, непрем в наго члена приказа общественнаго призрънія, Бера,— человъка вполнъ порядочнаго, дъловаго, съ хорошимъ состояніемъ, который вступиль въ эту должность единственно по доброму расположенію ко мив, для того чтобы поправить богоугодныя заведенія, находившіяся до тіхъ порь въ самомъ дурномъ состояніи. Онъ не понравился Середъ тъмъ, что не подличалъ передъ нимъ, и потому Середа очернилъ его совершенно несправедливо. По отношенію же ко мит самому, кромт безпрерывныхъ подъяческихъ крючкотворствъ, Перовскій доводилъ свою любезность до слъдующаго образчика, одного изъ многихъ. Въ Волжскъ находилась военно-сиротская школа, которую ревизоръ, присылавшійся изъ военнаго министерства, нашель въ самомъ наилучше устроенномъ состояніи; по его о томъ донесеніи, мнъ было объявлено за содъйствие къ благоустройству школы Высочайшее благоволеніе. Это Перовскаго такъ раздосадовало, что онъ просиль военнаго министра, чтобы впредь, помимо его, губернаторовъ къ изъявленію имъ Высочайшаго благоволенія не представлять.

Обиліе ревизоровь въ Саратовь все умножалось и возрастало. Кромь Середы, ихъ было еще двое отъ министерства внутреннихъ дъль, быль отъ государственныхъ имуществъ, были и отъ другихъ министерствъ, и даже по части разысканія древностей, и еще, и еще. Одинъ только изъ нихъ, Цеймернъ, дъйствовалъ прямодушно и добросовъстно. Ръдко недъля проходила безъ непріятныхъ запросовъ изъ Петербурга по ихъ каверзамъ, и безъ необходимости заниматься объясненіями, которыя ни къ чему не служили при увъренности Перовскаго, что я--губернаторъ не по немъ. Я самъ охотно желалъ освободиться отъ этой должности, но хотълъ, по крайней мъръ, лично съ нимъ объясниться, и потому повторилъ мою просьбу о дозволеніи мнъ прибыть въ Петербургъ .).

Въ февралъ 1845 года я долженъ былъ снова съъздить въ Волжскъ по раскольническимъ дъламъ, вслъдствіе высочайшаго повельнія, чтобы уничтожить раскольническую церковь въ этомъ городъ, уже послъднюю въ губернін, что и было исполнено благополучно. Но, кажется, всъ эти мъры дъйствовали на уменьшеніе раскола немного.

Новые губернаторы назначались по большей части изъ бывшихъ адъютантовъ, сослуживцевъ и подчиненныхъ брата Перовскаго, извъстнаго Оренбургскаго генералъ-губернатора, человъка, по слухамъ, хорошаго. Это послужило князю А. С. Меньшикову неистощимой темой для остроумныхъ замъчаній, даже въ присутствіи покойнаго Государя Николая Павловича, въ родъ того, что "хотя Оренбургская губернія послъдніе года плоха на урожан пшеницы, но за то уродила губернаторовъ на всю Россію, только велика ли ихъ цънность ?"

<sup>\*)</sup> Не зная за собой никакой вины, А. М. Фадъевъ не понималь причины придирокъ къ нему Перовскаго, причины, которая вскор совершенно разъяснилась. Перовскій придирался вовсе не къ хорошему или дурному губернатору, но единственно къ губернатору, опредъленному не имъ самимъ. Перовскій удаляль губернаторовъ не потому, что находилъ ихъ дурными, и не для того, чтобы заменить ихъ лучшими, но для того только, чтобы выпроводить прежнихъ и посадить новыхъ, своих креатург. Гоненіе на губернаторовь тогда производилось не исключительно, но повсемъстно, массою по всей Россіи. Если губернаторъ въ чемъ-либо провинялся, его увольняли безь всякихь церемоній; если же губернаторъ быль безупречный и не подаваль предлога къ изгнанію, то на него воздвигалось систематическое преследованіе, вериче сказать, травля нему не давали никакого хода по службъ, его мучили ревизіями, притъсненіями, нескончаемыми нелъпыми привязками, поощреніемъ всъхъ ябедь и доносовъ на него и, наконець, истощивъ все его терпъніе, заставляли просить объ увольненіи. Иные губернаторы, имъншіе сильную поддержку въ Петербургь, извъстные Государю, пробовали бороться, но инсколько ранне или поздине, смотря по ихъ долготеринню, кончали также, какъ и другіе, не выдержавъ постоянной пытки, пстязавшей ихъ. Для чего это Перовскій д'Елалъ? Къ чему повела эта дикая, жестокая система, болѣе похожая на капризъ злого ребенка, нежели на комбинацію серьезнаго министерскаго ума? Къмъ замънялись увольняемые губернаторы? Послъдствія показали, что послъдніе ничъмъ не были лучше первыхъ, а часто и гораздо хуже; иничего болье не вышло изъ всего этого абсурда, кром'ь безпричиннаго зла людямъ, не заслужившимъ его и, въроятно, желянаго, тупого самодовольствія Перовскаго, поставившаго на своемъ.

Недавно я нашель въ запискахъ Храповицкаго изръчение Императрицы Екатерины II, что: «въ продолженіи шестидесяти льтъ «вев расколы исчезнуть; коль скоро заведутся и утвердятся на-«родныя школы въ Россіи, то невѣжество истребится само собою,— «туть насилія не надобно». Столь во многомъ прозорливая Императрица, въ этомъ случав ошиблась; это было сказано въ 1782 году, уже не шестьдесять, а восемьдесять льть тому назадь; но расколь не только еще не исчезь, а до настоящаго царствованія едва ли не удвоился. Народныя школы завелись, но еще не утвердились; сверхъ того, я думаю, что однъхъ шкодъ мало къ достиженію этой цёли. Нужно для сего нашему духовенству достигнуть той мёры улучшенія, которая потребна для того, чтобы народь уважаль его и въриль ему; а до этого еще и отъ нынъшняго времени, при всёхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ, вёроятно пройдетъ доброе стольтіе, если не болье. Но заключеніе Государыни, что насилія туть не надобно, -- совершенно справедливо.

Въ іюнѣ я отправился въ южные нагорные уѣзды, главнѣйше для обозрѣнія устраиваемой въ то время отъ Дубовки къ Дону конно-желѣзной дороги. Она оказалась безполезною, по той же причинѣ, вслѣдствіе коей (по крайней мѣрѣ, до нынѣшняго времени), оказывается малополезною и настоящая желѣзная дорога, то-есть потому, что для тамошнихъ промышленниковъ время ничего не значитъ, а хлопочатъ они только о сбереженіи грошей.

Въ Царевъ меня занимала разработка древнихъ зданій бывшей подлѣ него главной ставки Золотой орды. Раскопаны они были на довольно большомъ пространствъ, и найдено много вещей,
но изъ нихъ мало въ какомъ-либо отношеніи замѣчательныхъ.
Оттуда я возвратился въ Саратовъ чрезъ Новоузенскъ, проѣхавъ
вновь почти все Заволожье съ цѣлію, по порученію графа Киселева, удостовъриться о мѣрѣ возможности сокращенія солянаго
тракта для новыхъ поселеній. Этотъ трактъ, многіе годы, занималь
дъйствительно огромное пространство; прежде имѣлъ въ ширину
пятьдесятъ верстъ, а теперь десять, и составляль и сточникъ для
обогащенія только нѣкоторыхъ Малороссійскихъ крестьянъ, жившихъ хуторами на трактъ и близъ него. Послѣ сего, трактъ сокращенъ мѣрою существенной въ томъ необходимости.

Въ Саратовъ я засталъ новаго вице-губернатора Балкашина, человъка дъловаго, способнаго, честнаго, но служить мнъ съ нимъ пришлось уже недолго.

Немного ранбе, дочь моя Екатерина родила миб внука Андрея, прекраснаго мальчика, къ сожалънію, скончавшагося на третьемъ годъ. Между тъмъ, болъзненное состояние жены моей, по временамъ усиливавшееся, заставило ее, по совъту врачей, отправиться на лъчение къ Сергиевскимъ минеральнымъ водамъ, съ дочерьми. Я остался на дачь съ внуками. Льто стояло жаркое и особенно обильное мошками. По окончаніи занятій, послѣ обѣда, я много гуляль въ рощб, бадиль кататься по окрестнымъ дачамъ, а вечерами собирались по обыкновенію нізсколько близкихь знакомыхь, и устранвался бостончикъ, которымъ и оканчивался мой день къ одиннадцати часамъ. Но ночь не всегда проходида спокойно по причинѣ пожаровъ, часто повторявшихся это время, и почти, всегда ночью. Прівхаль ко мнв, повидаться съ своими двтьми, мой зять Гань, мужь старшей моей покойной дочери; прівхали также погостить изъ Астрахани атаманъ Бригенъ и Стадольскій, о которыхъ я упоминалъ, говоря о моемъ пребываніи въ Астрахани.

Въ іюль мьсяць я наконець получиль дозволеніе отъ Перовскаго прівхать въ Петербургъ; но до вывзда туда долженъ быль совершить еще одно путешествіе по губерніп. Пришлось провхаться въ Волжскъ и Хвалынскъ, гдв между разборомъ всякихъ дёль, осматриваль больницы, острога, полицін, суды, городскія мізста и прочее. Въ Волжскъ меня затащиль къ себъ Саножниковъ. помъстиль въ павильонъ среди сада и угощаль такъ усердно всевозможными яствами и питіями, что хотя я крайне воздерживался отъ всякаго излишества, но не могъ избъгнуть постояннаго отягощенія желудка. По дорогь завзжаль я къ добрымь знакомымь. Остену, Закревскому и князю Оболенскому, которые выбажали ко мив на встрвчу и волею-неволею завозили къ себв. Съ ними я провель время очень пріятно. Потомь я пробхаль до Каменки, гдв встрътилъ жену мою, возвращавшуюся по окончании курса водъ, и вмжетъ вернулись въ Саратовъ. Всю дорогу меня утомляла сильная жара и духота.

Сверхъ прописанныхъ выше хлопотъ и непріятностей по служо́в, у меня было довольно ихъ и съ присылаемыми тогда въ Саратовъ разнаго рода людьми подъ полицейскій надзоръ. Въ числів ихъ находился славившійся своею скупостію и проказами всякихъ оттівнковъ, графъ Мечиславъ Потоцкій (по принятіи православія нареченный Михаиломъ), родной брать графини Киселевой,

не перестававшей меня бомбардировать письмами съ просъбами о покровительствъ ему. Находилась также польская дама Фелинская, мать бывшаго Варшавскаго архіепископа, извъстнаго Фелинскаго, нынъ сосланнаго въ Ярославъ (1866 годъ); ей приписывали передержку въ своемъ домъ упорнаго польскаго революціонера Канарскаго. Она была женщина отлично образованная и очень скромная. Въ числъ политическихъ изгнанниковъ состоялъ и прелатъ Щитъ, воспитывавшійся въ Римъ, хотя въ душъ и іезуитъ, но тоже человъкъ хорошо образованный, начитанный, съ которымъ въ минуты отдыха я иногда съ удовольствіемъ бесъдовалъ. Охотникъ поиграть въ картишки, онъ часто приходилъ по вечерамъ составить мнъ партію въ бостонъ.

Перовскій, съ разрѣшеніемъ мнѣ отпуска, прислаль въ Саратовъ новаго ревизора Григорьева, съ темъ разсчетомъ, что въ мое отсутствіе онъ удобнье разыщеть всь мои упущенія. Это уже быль коренной подъячій и крючкотворець, который действительно изо всвхъ силь бился, чтобы разыскивать безпорядки; а могь ли губернаторъ ихъ уничтожить или предотвратить, — въ разбирательство онъ не входилъ. Напримъръ, одинъ помъщикъ, проъзжая за двъсти версть отъ Саратова по проселочной дорогъ, провадился сквозь мостъ. Григорьевъ тотчасъ же поскакалъ туда, чтобы провърить фактъ на мъстъ и препроводилъ о томъ Перовскому пространное донесеніе. Впослёдствіи Григорьевь быль губернаторомь въ Костромъ \*); оказались большіе безпорядки, происшедшіе ужъ несомнънно отъ его безтолковыхъ распоряженій, и, не смотря на то, что Перовскій стояль за него горой, по настоянію шефа жандармовь графа Бенкендорфа, его отръшили отъ должности. Оправдалась русская пословица: не рой подъдругого ямы—самъ въ нее упадешь.

Я выёхаль въ Петербургъ 2-го сентября. Дорогу имёлъ довольно хорошую; останавливался не на долго по пути у нёкоторыхъ старыхъ знакомыхъ, въ томъ числё пробылъ нёсколько дней въ Рязани у служившаго при мнё совётника въ Астраханской и Саратовской палатё государственныхъ имуществъ, покойнаго Андреева. Это былъ хорошій чиновникъ, добросовёстный человёкъ и одинъ изъ тёхъ моихъ подчиненныхъ, который болёе всёхъ помнилъ то добро, какое я могъ ему сдёлать. Пробылъ я нёсколько

<sup>\*)</sup> Въ награду за усердіе въ ревизіяхъ.

дней въ Москвѣ и хотя зналъ ее довольно хорошо, но воспользовался свободнымъ временемъ, чтобы снова осмотрѣть всѣ ея достопримъчательности.

Въ Петербургъ я прибылъ 14-го сентября. Разумбется, что одинъ изъ первыхъ моихъ визитовъ былъ къ Перовскому, который принялъ меня съ холодной учтивостію, но въ то же время намекнулъ мнѣ о своемъ неудовольствіи въ общихъ выраженіяхъ. Я ему отвѣчалъ, что не зная, чѣмъ именно заслужилъ это неудовольствіе, прошу у него одной милости: объяснить мнѣ, въ чемъ именно я обвиняюсь? Онъ приказалъ директорамъ всѣхъ своихъ департаментовъ разыскать все это въ дѣлахъ и сдѣлать мнѣ запросы. Директора, усердствуя въ исполненіи его желанія, старались угодить ему съ рабскимъ подобострастіемъ. Въ продолженіи трехъ мѣсяцевъ я безпрестанно получаль эти запросы, главнѣйшіе изъ коихъ, также какъ и мои отвѣты на нихъ, излагаю здѣсь въ полнѣйшей точности. Меня обвиняли въ слѣдующемъ:

1) Уто я распустииль и избаловаль Саратовскую губернію. На это я отвъчалъ, что если Саратовская губернія была избалована, то это до меня; я же никому послабленія не оказываль. Никто изъ подчиненныхъ моихъ, по деламъ службы, на меня вліянія не имъль, частныхь отношеній у меня съ ними никакихь не было; а потому я и не имѣлъ повода оставлять безъ взысканія. въ предълахъ закономъ поставленныхъ, проступки чьи бы то ни было. Въ 1844-мъ году удалено чиновниковъ отъ должистейдевятнадцать, а предано суду — двадцать. Многимъ изъ нихъ данъ срокъ на исправленіе. Міра подобнаго снисхожденія въ Саратовской губерній была болье необходима нежели гдь-либо, при недостаткъ способныхъ чиновниковъ по всъмъ частямъ управленія. Если бы я дъйствоваль по всей строгости, слишкомъ мало чиновниковъ на службъ пришлось бы оставлять на мъстахъ: и слъовательно, я не исиравиль бы, а привель бы только въ замфшательство весь ходъ дѣлъ. Обращать на подобные случан вниманіе было вельно въ 1831-мъ году особымъ Высочайшимъ повельніемъ.

Въ подтверждение вышесказаннаго приведу маленький примъръ, одинъ изъ многихъ. Во время моего губернаторства въ Саратовъ, правителемъ канцелярии у меня былъ чиновникъ Б\*\*\*. человъкъ не безъ способностей и довольно образованный, но оказался взяточникомъ, и потому я былъ вынужденъ прогнать его. Замъстилъ

его другой чиновникъ Д\*\*\*, тоже дѣловой и по всему точно такой же. Словомъ, чиновника, способнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ безкорыстнаго, въ Саратовѣ тогда отыскать было очень трудно.

- 2) Что вст губерній идута ва чема-либо впереда, а Саратовская нисколько.— Я указаль подробно, фактами, что не было ни одного предмета для улучшенія по части правительственной въ Саратовской губерній, на который бы не было обращено мною вниманія.
- 3) Что я допустилг частнаго пристава, соучаствовавшаго ст ворами и разбойниками, оставаться вт этой должности. На это я объяснить, что я не удалять его лишь до тёхъ поръ, пока подозрёнія въ томъ не сдёлались достовёрными, что продолжалось весьма короткое время, а по раскрытіи достовёрности это было сдёлано тотчасъ-же. Перовскій возразиль мнё, что этой достовёрности не нужно было дожидаться, потому что видна птица по полету. Я съ своей стороны замётиль, что я не быль уполномочень удалять чиновниковъ отъ должностей, судя по одной ихъ физіономіи.
- 4) Что я допустиль разрытие въ городь Саратовь кладбища. Я отвъчаль, что это было сдълано не мною, а въ отсутствие мое вицегубернаторомъ Сафроновымь, опредъленнымь въ эту должность безъ моего согласія. Случан же насильственныхъ происшествій въ такомъ городь, какъ Саратовъ, и по его обширности, и по его народонаселенію, никакой губернаторъ ни предузнать, ни предотвратить не можетъ. Это между прочимъ доказывалось событіемъ вскоръ послъ моего выъзда изъ Саратова: вице-губернаторъ Балкашинъ никакъ не предузналь и не могъ предотвратить ограбленія соборной церкви, на площади, въ центръ города, и убійства при ней сторожей.
- 5) Что я избытаю какт бы ст намыреніем нахожденія моето вт тубернском тороды при затруднительных случаях. Я сосладся также на положительные факты, что никогда, во все время своей сорокальтней службы, не избыталь выполненія моей обязанности ни вы каких затруднительных случаях; но что, не имыя духа предвидынія, людямы не даннаго, не могы знаты что безь меня случится и что будеть дылать вы мое отсутствіе замынившій меня вице-губернаторь. И, наконець:
- 6) Что я неправильно взялг прогоны на теперешнюю мою поъздку вг Петербургг. Я заявиль мое предположение, что это

совершенно правильно, ибо мит предписано было прибыть въ Петербургъ по дёламъ службы.

И всё остальныя обвиненія были въ подобномъ же роді, а ніжоторыя изъ нихъ столь мелочныя, что ділать ихъ было. кажется, не сообразно ни съ достоинствомъ званія, которое я посиль, ни съ достоинствомъ министра заниматься такими нелішостями. Одно изъ нихъ, наприміръ, состояло въ томъ, что, въ мое отсутствіе изъ губернскаго города, кто-то изъ моихъ людей якобы однажды бралг кваст въ богоугодноми заведеніи....

Я очень хорошо понималь, что Перовскій хочеть лишь одного—только бы меня выжить. Если бы онъ имѣль факты о моихъ дѣйствительныхъ упущеніяхъ по службѣ, то конечно бы уцалиль меня безъ всякихъ объясненій; благодушіе его не простиралось до того, чтобы щадить своихъ подчиненныхъ. Но онъ этихъ фактовъ не имѣлъ и желалъ только выиграть время, продержавъ меня въ Петербургѣ до новаго года, разсчитывая въ теченіе этого времени такъ насолить мнѣ своими придпрками, чтобы заставить меня самого просить объ увольненіи, потому что тогда существоваль еще законъ, дабы гражданскихъ чиновниковъ увольнять только въ срокъ отъ 1-го января по 1-е мая.

Какъ мив ни тягостно было проживать при такомъ положенін діль въ Петербургі слишкомь три місяца,—но ділать было нечего. Собственно для себя, я бы съ большою охотою готовъ былъ оставить службу и вовсе, но для семейства моего, для двтей и внуковъ, которымъ я составлялъ главное подспорье, это отозвалось бы крайне тяжело, и потому, имбя довольно силь продолжать службу, я считалъ себя не въ правъ отказаться отъ нея. Три тысячи рублей ассигнаціями пенсін, которую бы могъ получить. представляли слишкомъ скудныя средства для устройства нашего домашняго быта. Я имъль надежду (которую поддерживали и директора всёхъ департаментовъ государственныхъ имуществъ), что графъ Киселевъ охотно возьметъ меня къ себѣ, что онъ мнѣ предлагалъ и объщалъ положительно. Но онъ тогда находился въ отлучкъ за границей, и вскоръ ожидали его возвращения. Мит также пришла въ голову мысль написать о моемъ положеніи графу Воронцову, назначенному незадолго передъ тъмъ намъстникомъ въ Закавказскій край; потому что, когда онъ быль Новороссійскимъ генераль-губернаторомъ, всегда оказываль по мив особенное благорасположеніе и нѣсколько разъ выражаль мнѣ желаніе, чтобы я перешель служить къ нему. Въ первой надеждѣ, какъ то ниже усмотрится, я обманулся; вторая же оправдалась—и слава Богу!

Въ продолжение этого времени моего земнаго мытарства, я видълся со многими прежними моими знакомыми и родными, и еще познакомился съ нѣкоторыми хорошими людьми, принимавшими во мнѣ живое участіе. Въ числѣ ихъ былъ оберъ-прокуроръ синода графъ Протасовъ и статсъ-секретарь Владиміръ Ивановичъ Панаевъ, человѣкъ умный, высоко образованный, съ которымъ впослѣдствіи, много лѣтъ спустя, въ 1859 году, я проводилъ очень пріятные часы, когда мы оба пользовались минеральными водами въ Пятигорскѣ и Кисловодскѣ. Къ сожалѣнію, онъ тогда уже страдалъ предсмертною болѣзнію и на возвратномъ пути не доѣхалъ до Петербурга и умеръ въ Харьковѣ.

Въ ноябрѣ возвратидся изъ-за границы графъ Киселевъ. Онъ быль раздосадованъ высылкою его жены предъ его возвращеніемъ изъ Петербурга за какія то ея продѣлки, и потому находился въ дурномъ расположеніи духа. Ко миѣ онъ, казалось, благоволилъ по прежнему, былъ очень привѣтливъ, ласковъ, относился съ большимъ участіемъ, но я вскорѣ замѣтилъ его макіавелизмъ и эгонзмъ. Онъ давалъ миѣ деликатнымъ образомъ понять, что не можетъ для меня сдѣлать ничего, потому что Государь не любитъ, чтобы министры помѣщали у себя тѣхъ высшихъ чиновниковъ, коихъ не желаютъ имѣть другіе министры, гдѣ они состояли на службѣ; и также не любитъ, чтобы они защпщали таковыхъ чиновниковъ, сколь бы имъ ни была извѣстна ихъ невинность. Однимъ словомъ, онъ боялся высказать Государю правду, изъ опасенія, чтобы не подвергнуться за то кривому взгляду. Хорошъ патріотизмъ государственнаго человѣка!\*)

<sup>\*)</sup> Въ извинение гр. Киселева можно сказать нѣсколько словъ, если и не оправдывающихъ неблаговидности его дѣйствій въ отношеніи А. М., то, по крайней мѣрѣ, объясняющихъ ихъ. Киселевъ зваль цѣну А. М. Фадѣеву, вполнѣ дорожилъ имъ, прежде имѣлъ твердое намѣреніе перемѣстить его къ себѣ и давно бы это сдѣлалъ, но въ его министерствѣ нашлись люди изъ главныхъ заправилъ, которые, зная высокое миѣніе графа о Фадѣевѣ, боялись вліянія послѣдняго на министра и употребили всѣ старанія и интриги, чтобы помѣшать перемѣщенію Андрея Михайловича въ министерство государственныхъ имуществъ. Киселевъ по безпечности и малодушію поддался интригѣ, а подъ конецъ, вслѣдствіе временной шаткости своихъ собственныхъ обстоятельствъ, побоялся стать поборникомъ за правое дѣло и трусливо отступился передъ вопіющей и завѣдомой неправдой. Съ Перовскимъ онъ имѣлъ по этому поводу весьма крупные разговоры.

Такимъ образомъ, я провелъ эти три мѣсяца, испытавъ на опытѣ справедливость изрѣченія пророка: «не надѣйтеся на князи и сыны человѣческіе!»—Ибо почти и во всѣхъ другихъ Петербургскихъ магнатахъ, встрѣчавшихъ меня прежде съ проясненными лицами, видѣлъ теперь только одну холодность. Да я и не искалъ въ нихъ ни поддержки, ни участія. Болшое утѣшеніе въ это тяжелое время доставляло мнѣ чтеніе Часовъ благоговьнія Цшоке, и съ тѣхъ поръ эта книга сдѣлалась у меня настольною.

Нѣкоторые изъ моихъ знакомыхъ совѣтовали мнѣ просить производства общей ревизіи Саратовской губерніи, дабы доказать фактами несправедливость ко мнѣ Перовскаго; но я былъ увѣренъ, что это ни къ чему не поведетъ. По достовѣрнымъ свѣденіямъ, Перовскій тогда пользовался у Государя большою милостію. А потому, въ первыхъ числахъ января наступившаго 1846 года, я подалъ прошеніе объ увольненіи меня отъ настоящей должности и черезъ нѣсколько дней получилъ его, прослуживъ въ должности Саратовскаго губернатора пять лѣтъ безъ трехъ мѣсяцевъ.

Никогда я не искалъ и не помышлялъ объ этой должности. но не смёлъ не повиноваться высочайшему назначенію. Какъ человёкъ, я могъ ошибаться, но могу сказать, что дёйствовалъ во все это время по крайнему моему разумёнію и внушенію совёсти, стараясь выполнять мою обязанность безукоризненно. Не было на меня ни одной жалобы, ни одного доноса, основательность коихъ бы оправдалась. Въ теченіе шестнадцати лётъ, проходя неоднократно въ свободныя минуты всё служебныя мои дёйствія въ это пятилётіе, я не нахожу ни одного, за которое упрекала бы меня совёсть. Я не нравился Перовскому, потому что былъ избранъ не имъ, а опредёленъ по рекомендаціи графа Киселева; меня нужно было смёнить, чтобы очистить вакансію фавориту министра Кожевникову від пругой причины мнё не могъ обяснить самъ директоръ канцеляріи Перовскаго, фонъ-Поль, при моемъ увольненіи.

Перовскій уже лежить въ могиль. Я противъ его памяти не питаю лично никакого негодованія. По послідствіямъ отъ моего увольненія совершившимся, готовъ даже отслужить за него панихиду,—за то, что онъ открыль мні случай перемінить должность губернатора, непмовірно хлопотливую и неблагодарную, на должность спокойную и безотвітственную. По не могу и теперь, положа руку на сердце, не сказать, что онъ обиділь меня жестоко

<sup>\*)</sup> Бывшему адъютанту его брата.

и несправедливо. Что въ отношеніи меня онъ слѣдоваль внушенію предубѣжденія и произвола, которые происходили кажется, частію и отъ того, что считаль меня фаворитомъ графа Киселева, съ которымъ быль не въ хорошихъ отношеніяхъ,—раг rivalité de metier; и что въ семъ случав онъ совершенно отстранился отъ безпристрастія, долженствующаго руководить наперстникомъ царскимъ.

По многимъ подобнымъ случаямъ и съ другими, я знаю, что у него какое-либо снисхождение и внимательность къ участи тъхъ чиновниковъ, которые ему не нравились, вовсе не входили въ его разсчеты; онъ считаль ихъ презрѣнными червями, давить коихъ совствить не подагаль дурнымъ деломъ. Я упоминаю о всемъ вышесказанномъ только вследствіе того, что теперь проявляются иногда личности, которыя бы желали произвесть Перовскаго вийстй съ Аракчеевымь въ великіе люди. Истинно великіе люди бываютъ прежде всего блигодушны, а такого качества въ обоихъ этихъ господахъ вовсе не водилось. Рабское ихъ стремление прежде всего выслужиться, выказать себя передъ Государемъ необыкновенными государственными умами, пламенными ревнителями дёла и единственно посредствомъ лишь строгихъ взысканій, мёръ необдуманныхъ и преждевременныхъ, — воть въ чемъ заключалась вся ихъ пресловутая дёятельность. И послёдствія доказади, что эта ихъ дъятельность не принесла никакой пользы государству.

По полученіи мною увольненія, я передъ отъёздомъ зашель къ графу Киселеву проститься. Онъ, въроятно опасаясь, чтобы я ему не намекнуль о прежнихь его многократныхь объщаніяхь дать мить мъсто директора одного изъ его департаментовъ во всякое время, коль скоро не пожелаю оставаться на губернаторствъ, приняль меня довольно холодно, поручивъ только по возвращеніи въ Саратовъ сказать моему зятю Витте, управлявшему, какъ выше сказано, образцовой учебной фермою, чтобы онг не линился. Я ему хотълъ сказать, что если бы всъ его подчиненные столько и такъ добросовъстно трудились, какъ Витте, то у него дъла по государственнымъ имуществамъ шли бы гораздо лучше, чѣмъ теперь. Но промодчаль, и только пристально, внимательно посмотрёль на него и, поклонившись, вышель изъ его кабинета. Должно быть взглядь мой затронуль у него что нибудь въ душт неожиданно для него самого. Онъ догналъ меня въ передней, схватилъ меня за руку и сказаль, что будеть стараться, какъ бы помочь моему положенію, сділаєть все, что зависить оть него, все, что возможно, и что уже подкрізниль мое письмо къ князю Воронцову и своєю просьбою, чтобы онь помістиль меня у себя. Я вновь не отвітчаль ему ни слова, поклонился и вышель вонь.

Выбхавь 23 января 1846 года изъ Петербурга, я возвратился въ Саратовъ 2-го февраля. Здѣсь я засталъ сына моего, вернувшагося изъ своей поѣздки на Кавказъ, здороваго, бодраго какъ всегда духомъ, и нашелъ въ кругу моего семейства, въ нѣсколькихъ добрыхъ пріятеляхъ, и могу сказать, почти въ общемъ участіи ко мнѣ всего Саратова.—утѣшеніе въ несправедливости людей\*). Меня безпоконла лишь мысль о томъ, буду ли я имѣть средства и

<sup>\*)</sup> Неловкость положенія отставнаго губернатора, возвратившагося тотчась по увольненія вь свою губернію, была для Андрея Михайловича совершенно устранена. Внимательный, почетный прісмъ, предупредительность во всемъ, сопровождавшіе его про<del>'</del>вздъ по губерніи, не только равнялись съ преж<mark>ними, во время</mark> его губернаторства, но даже превышали ихъ. Въ Саратовъ уже знали, что А. М. не вернется начальникомъ губернія, и семейству его, остававшемуся тамь, всь, даже малознакомые люди, выказывали вниманіе и участіе, глубоко тронувшія Елену Павловну. Мы говоримь все, но конечно на всехь угодить невозможно, такь и здвсь оказались три-четыре личности исключеніями изъ общаго числа, <mark>по дав-</mark> ней безосновательной непріязни къ А. М. и изъ желанія заранте подтилаться къ новому начальству. Всъ сословія, вся губернія искренно жалѣли объ уграть А. М. Фадъева и, какъ могли, выказывали свое сочувстие къ нему. Купечество, мъщане общимъ голосомъ выражали свое сожальніе. Афанасій Алексъевичъ Столыпинъ, бывшій губернскій предводитель дворянства и великій авторитеть <mark>тогда</mark> въ Саратовъ, котораго Л. М. считалъ враждебнымъ себъ за отчисление его изъ предводительства, хотя А. М. быль туть ровно ни при чемь, --громко заявляль, что "всей губерніей будуть просить, чтобы Фадѣева оставили въ Саратовѣ, и что навърно Государь не выпустить его". Еще въ Петербургъ, иткоторые изъ Саратовскихъ дворянъ и купцовъ, находившихся тамъ, просили А. М. не поквдать Саратова, предлагая устроить его положение въ ихъ губернии. По привадъ его въ Саратовъ, и сколько изъ значительныхъ дворянь обратились къ нему съ той же просьбою, завёряя своимъ ручательствомъ, что при первыхъ дворянскихъ выборахъ онъ будетъ выбранъ въ губернскіе предводители; а такъ какъ для этого необходимо быть местнымъ помещикомъ, то настоятельно уговаривали А. М. купить неподалеку отъ города продававшееся прекрасное имение въ четиреста душъ, на берегу Волги, -- и зная недостаточность средствъ его, предлагали ему всю, довольно крупную сумму на покупку иманія запмообразно, безсрочно, съ тамъ, чтобы онъ выплачиваль по мфрф возможности, когда и какь ему угодно. А. М., тронутый этимъ предложениемъ, съ признательностию, но твердо отказался оты него, не желая објеменять себя долгами, коихъ никогда не имълъ. -- даже съ такими выгодными условіями. Болье же всего скорбыль о потеры А. М. простой народы и простыми словами высказываль свое сожальное о немь вы такомы смысль, что "кому молиться какъ не намъ, чтобы нашъ губернаторъ оставался; богатые всегда "найдуть доступъ и защиту, а намъ, бъднымъ, онъ одинь зашита, и не нажить "намъ другого такого".-При этомъ случат въ Саратовъ къ А. М. Фадъеву выразилось тоже общее сочувствіе, какъ и везді, гді онъ служиль.

возможность въ будущемъ быть полезнымъ моимъ дѣтямъ; но вслѣдъ затѣмъ возлагалъ надежду на Бога, что онъ не оставитъ меня,—и эта надежда меня не обманула. Чрезъ мѣсяцъ, по возвращеніи моемъ, я получилъ весьма лестное и благодушное приглашеніе отъ князя Воронцова занять при немъ должность члена совѣта главнаго управленія Закавказскаго края\*).

Должность эта была и по званію и по содержанію въ той же степени, какъ и губернаторская. Дальній перевздъ съ семействомъ, всѣмъ домомъ, конечно представлялъ нѣкоторыя затрудненія и былъ не безъ разстройства, но эти неудобства частію вознаграждались выдачею годоваго жалованія на перевздъ. Меня съ женою смущала только разлука съ дочерью Екатериной, ея мужемъ и внуками, но я надѣялся, что это продлится недолго, что князь Воронцовъ по своему благорасположенію ко мнѣ, не откажетъ дать моему зятю мѣсто въ Тифлисѣ, и скоро мы снова соединимся всѣ вмѣстѣ. Разумѣется, я съ благодарностію приняль это предложеніе.

Кажется, что совъсть графа Киселева безпокоила его за образъ его дъйствій въ бытность мою въ Петербургъ. Почти одновременно съ полученіемъ письма отъ князя Воронцова, я получилъ и собственноручное письмо отъ графа Павла Димитріевича, слъдующаго содержанія:

«Князь Михаилъ Семеновичъ Воронцовъ пишеть ко мить объ «отвттт, Вамъ сообщенномъ, относительно желанія Вашего служить «подъ его начальствомъ. Мить кажется, что предложеніе его весь-«ма выгодно; и я съ своей стороны нынть же отвтаю ему, что «лучшаго выбора для завтдыванія дтами по министерству госу-«дарственныхъ имуществъ въ Кавказскомъ крат, сдтать невоз-«можно. Почитая опредтленіе Ваше ртшеннымъ, мит пріятно, «любезитйшій Андрей Михайловичъ, съ симъ Васъ поздравить и «пожелать только скортиваго вступленія въ должность. Коль ско-«ро представленіе его поступить въ Кавказскій комитеть, то поста-«раюсь утвержденіемъ ускорить и Васъ немедленно увтдомить, а

<sup>\*)</sup> Князь Воронцовъ пнсалъ, что ему было бы ирезвычайно пріятно имѣть А. М. на службѣ въ Закавказскомъ краѣ, сожалѣлъ, что почти всѣ мѣста сообразно его чину и должности замѣщаются военными, но есть теперь одно свободное, которое и предлагаетъ ему и желаетъ, чтобы А. М. занялъ его,—члена совѣта главнаго управленія Закавказскаго края, во всемъ равное губернаторскому,—и закончилъ выраженіемъ "душевнаго удовольствія служить съ человѣкомъ, котораго такъ давно знаетъ и такъ давно привыкъ уважаты".

«до того прошу принять увъреніе въ совершенномъ моємъ почтеніи «и преданности. Киселевъ. 9-го марта, 1846-го года».

Отправивъ благодарственный отвётъ князю Воронцову на его предложеніе, я началь прилежно читать все, что имѣлъ и что могъ достать въ Саратовѣ о Закавказскомъ краѣ, дабы предварительно ознакомиться съ нимъ.

наступленіемъ літа, мы, по обыкновенію, перетхали на дачу, купленную незадолго передъ темъ у Панчулидзева купцомъ Масляниковымъ, который любезно просилъ меня провести на ней льто, какъ и всегда. 22-го мая семейство наше увеличилось рожденіемъ внука Александра (второго сына дочери Екатерины), теперь, спустя двадцать льть, славнаго молодого человъка, отличнаго офицера, поручика Нижегородскаго драгунскаго полка \*). Въ іюнъ мы всей семьей ъздили погостить на ферму къ зятю моему Юлію Федоровичу Витте, гдѣ я съ удовольствіемъ провель около двухъ недъль. Всъ хозяйственныя заведенія, конечно по краткости времени существованія этого образцоваго учебнаго учрежденія, далеко еще не достигли до своего окончательнаго вида, но уже та степень ихъ развитія, въ какой они находились, доказывала полное знаніе и добросов'єстный трудь ихъ основателя: тъмъ болъе, если принять во внимание, что еще такъ недавно на этомъ мъстъ ничего не было, кромъ голой, безжизненной степи. Я всегда любиль деревню, вольный воздухь: мит нравилась сельская жизнь: но никогда мит не привелось ими вдоволь попользоваться: обстоятельства постоянно меня привязывали къ городамъ. Зять мой старался, чтобы мы по возможности пріятнъе проводили у него время, устранваль прогулки, побадки по полямь, даже охоты. изь коихь одна волчья охота продолжалась почти цѣлый день: конечно, я въ ней не участвоваль, предоставивь это зятю и сыну моему, а быль только пассивнымъ зрителемъ, сидя въ экипажъ, да и вообще она мало занимала меня; но за то, по вечерамъ, для меня составлядась партія въ бостонъ.— маленькое развлечение и отдохновение отъ дневныхъ заботъ и дълъ.

Возвратясь въ городъ, я началъ немного безпоконться о замедленіи моего назначенія, върность котораго впрочемъ не подлежала никакому сомнънію. Между тъмъ, я собирался съ силами

<sup>\*</sup> Огличавшагося вь войну 1877 и 1878 годовь, получившаго за геройскіе подвиги орденъ Св. Георгія и золотую саблю. Умерь вь 1884 году вь чинѣ польковника, вслъдствіе контузіи въ голову во время этой же войны.

для вступленія на путь новаго рода жизни и службы. Сбросивъ съ себя иго Перовскаго съ его ревизорами, избавившись отъ тяжелой, неблагодарной службы, успокоившись на счетъ своего будущаго, я, казалось, вдвойнъ чувствоваль цѣну нраственнаго покоя, и удовольствія своихъ мирныхъ домашнихъ занятій, интереснаго чтенія, пріятныхъ прогулокъ на дачѣ, гдѣ жилъ, сообщества моего семейства и близкихъ, преданныхъ мнѣ людей. И такъ незамѣтно прошло для меня время до того дня въ концѣ іюля мѣсяца, когда я получилъ высочайшій указъ о моемъ назначеніи и вслѣдъ затѣмъ снова письмо отъ князя Воронцова, въ которомъ онъ меня сердечно поздравляль съ этимъ назначеніемъ, изъявляль свое удовольствіе по этому поводу и просилъ поспѣшить прибытіемъ въ Тифлисъ.

Съ тъхъ поръ меня заняли приготовленія къ перевзду Мы увзжали втроемъ, съ Еленой Павловной и дочерью Надеждой, кромъ чиновника, состоявшаго при мнъ, и прислуги. Сборы въ дорогу, множество мелочныхъ хлопотъ, прощальные визиты, мои и ко мив, наполняли последние дни передъ отъездомъ. Наконецъ, 15-го августа, въ первомъ часу дня, я оставилъ Саратовъ. При прощаніи со многими добрыми знакомыми не обошлось безъ слезъ сь объихь сторонь. Особенно меня тронуль нашь добрый архіерей Таковъ, который, не смотря на наши частыя препиранія о раскольникахъ, искренно оплакивалъ мой отъбздъ. Все это нъсколько разстроило мои нервы, не совсёмъ еще окрѣпшіе послѣ моихъ Петербургскихъ потрясеній \*). Дъти провожали меня до ночлега. Верстахъ въ двадцати-тридцати отъ города, въ деревнъ помъщика Мачинскаго, насъ встрътили нъкоторые изъ нашихъ Саратовскихъ друзей, съ приглашеніемъ на прощальный об'єдь, туть-же въ саду. Объдъ оказался многообильный, продолжительный, шампанское ли-

<sup>\*)</sup> Передъ отъбздомъ къ А. М. явился очень богатый и почетный изъ колонистовъ, Леонардъ, съ заявленіемъ сожалѣнія о его отъбздѣ и съ убѣдительной просьбою принять отъ него заимообразно "нѣсколько тысячъ рублей", безъ всякихъ росписокъ, "потому что, объяснялъ онъ, мы знаемъ, что вы никакихъ посто"роннихъ доходовъ не имѣли, ничего не получали, кромѣ казеннаго содержанія, "котораго вѣроятно, при всей вашей скромной жизни вамъ не доставало; и вы не "только ничего не нажиля, но даже и свое немногое, кровное, должны были тралтить. Теперь же, сколько вамъ предстоитъ расходовъ, какая большая дорога, пе"реѣздъ на новое мѣсто, обзаведеніе цѣлымъ домомъ,—чего это стоитъ, и какъ это
"должно васъ разстраивать!"—И потому онъ умолялъ, какъ облагодѣяніи, взять отъ
него деньги. Конечно, А. М. денегъ не взялъ, но отъ души поблагодарилъ за такое сердечное участіе. Никакихъ отношеній у А. М. съ Леонардомъ до тѣхъ поръ не
было, кромѣ поверхностнаго знакомства.

лось рѣкой, и мы едва къ вечеру успѣли выбраться снова въ дорогу. На другой день очень тяжело и грустно намъ было разставаться съ дѣтьми на неопредѣленное время. Отправившись далѣе, но всему пути, до самой границы Астраханской губерніи, меня встрѣчали, провожали и сопровождали чиновники, мѣстныя власти, помѣщики, граждане, какъ бы я и не оставляль губернаторскаго званія, что меня не мало утѣшало. доказывая ихъ доброе ко мнѣ расположеніе.

Мы ръшились съ Еленой Павловной тхать отъ Сарепты до Астрахани водой, полагая, что это будеть для насъ удобнье и покойнье, нежели въ экипажахъ по почтовой дорогь. Поэтому мы остановились на итсколько часовъ въ Царицыит, чтобы нанять небольшую барку, называемую асланкой (такъ какъ тогда еще не было правильнаго движенія пароходовь по Волгь, и распорядились отправить ее впередъ, ожидать насъ въ ('арептъ, куда мы къ вечеру поъхали ночевать \*). На другой день, рано утромъ, перегрузивъ на асланку наши экипажи и вещи, мы распрощались со всъми нашими дюбезными провожатыми и добрыми гернгутерами, и при самой благопріятной погод'є поплыли внизь по Волг'є въ Астрахань. День быль прекрасный, наша асланка щла быстро и спокойно, мы радовались, что выбрали этотъ способъ перевзда, Однако наше удовольствіе продолжалось недолго: подуль какой то боковой вътеръ и мы поплелись чрезвычайно медленно, раздумывая о выгодахъ и невыгодахъ судоходнаго путешествія по Волгь. Затемь пошли опять быстрее, а къ ночи следующаго дня ветеръ

<sup>\*)</sup> Въ этотъ последній проездъ А. М. по Саратовской губерніи, общее сочувствіе къ нему выразилось, если возможно, еще ярче прежняго. Кром'в встрфчь и провожаній, вездѣ въ урочные часы для него были головы завтраки, обѣды, чай: въ Парицынъ, зная, что А. М. располагалъ пробыть тамь нъсколько часовъ, мъстныя власти перессорились изъ-за того, кому изъ нихъ принятьего у себя. Дал<mark>еко</mark> не добзжая до города, Фадъевъ быль встръченъ полиціймейстеромъ полковникомъ Грудзинскимъ и исправникомъ г. Балясниковымъ, и каждый изъ нихъ убъдительно просиль А. М. остановиться у него. Почему-то предпочтеніе было отдано исправнику, въ домъ коего Фальевы отлично отдохнули, пообъдали и, устроивъ дъло съ асланкой, отправились вечеромъ далбе. Прівхавъ въ Саренту, передъ входомъ въ гостиницу, А. М. встретили Сарептские старшины, а впереди вефхъ ожидаль полковникь Грудзинскій съ женой, объявившій своему бывшему начальнику, что, не имъвъ чести принять его у себя въ домъ въ Царицынъ, пріъхаль нарочно съ женой въ Сарепту, чтобы принять его хотя здёсь. Дёйствительно, въ зал'є гостинницы быль приготовлень чай, прекрасное угощеніе п ужинь, которымь воспользовалась только дочь А. М., такъ какъ онъ самъ и Елена Павловна никогда не ужинали. Разумбется, такое внимание тронуло ихъ.

совежнъ стихъ, и мы всю ночь простояли на якоръ. Къ утру начали опять двигаться, сначала потихоньку, потомъ получше. Провхали Черный Яръ, Енотаевскъ, вечеромъ достигли владеній князя Тюменя, гдъ я велълъ причалить къ берегу и пошелъ навъстить князя. Старикъ обрадовался мнъ до слезъ, упрашивалъ погостить у него, хоть переночевать, но я не согласился и, просидъвъ съ нимъ до двенадцатаго часа ночи, возвратился на асланку и поъхали далъе \*). Поднялся противный вътеръ; мы едва двигались, и, чтобы вовсе не стать, пошли бичевою, что намъ казалось необыкновенно скучно; потомъ, проплывъ немного, должны были опять бросить якорь возлѣ какого-то острова. Мы вышли на берегъ острова, довольно пространнаго, покрытаго пескомъ и поросшаго вербами, на коемъ пробыли весь день, объдали, гуляли и ночевали, а болье всего скучали и досадовали. Вспоминали Робинсона Крюзое, но нисколько не завидовали его участи. Съ утра оказалась возможность продолжать плаваніе, но снова поднялся противный вътеръ и тогда, потерявъ уже всякое терпъніе, поровнявшись со станціей Петропавловской въ 47-и верстахъ отъ Астрахани, я велъть выкатить наши экипажи, и мы поъхали на почтовыхъ, хотя и очень скверной дорогой, но восхваляя судьбу за избавление отъ асланки. Впрочемъ и отъ нея осталось одно интересное воспоминаніе, если не для меня, то для моей Елены Павловны и дочери: это превосходныя, жирныя стерляди прямо изъ воды и свъжая икра, составлявшія наше главныйшее питаніе на Волгы.

Мы прівхали въ Астрахань въ одиннадцать часовъ ночи, на четвертый день по вывздв изъ Сарепты. Здвсь старые наши знакомые и бывшіе мои подчиненные приняли насъ чрезвычайно радушно и гостепріимно. Многихъ изъ прежнихъ не доставало: Тимирязевъ выбылъ, какъ я уже говорилъ о томъ; архіерей Виталій умеръ; Стадольскій вышель въ отставку и увхалъ; Кузьмищева перевели въ Архангельскъ и т. д. Но и съ твми, которые остались, мы провели нъсколько дней очень пріятно. 28-го августа мы отправились въ дальнъйшій путь по Кизлярской дорогъ;

<sup>\*)</sup> Провзжая мимо прибрежных деревень и сель, иногда останавливались для завупки събстныхъ принасовъ; и во всвхъ деревняхъ, узнавъ отъ посланныхъ людей, что вдеть ихъ бывшій начальникъ Фадвевъ, котораго они и въ Астраханской губерніи еще помнили, крестьяне приносили съ избыткомъ все, что могли, и не хотвли брать денегъ, которыя надобно было имъ почти силой навязывать, да и то иногда безуспѣшно.

мѣстами тащились по глубокимъ пескамъ, мѣстами задыхались отъ пыли, иногда голодали, и 2-го сентября доѣхали до Екатеринограда. Тамъ я узналъ, что князь-намѣстникъ находится на водахъ въ Кисловодскѣ, а потому, оставивъ моихъ въ Екатериноградѣ, въ тотъ же день отправился къ нему въ Кисловодскъ. Въ Георгіевскѣ я встрѣтилъ директора канцеляріи князя, С. В. Сафонова, котораго зналъ съ дѣтства въ Екатеринославѣ и радъ былъ съ нимъ увидѣться такъ же, какъ и онъ со мною. Переночевавъ въ Пятигорскѣ, рано утромъ выѣхалъ въ Кисловодскъ и тотчасъ же по пріѣздѣ явился къ князю.

Посять кислыхъ и высокомърныхъ фигуръ Перовскаго и графа Киселева, я былъ истинно утъшенъ обворожительнымъ пріемомъ князя Михаила Семеновича. Я не сомнѣвался въ хорошемъ пріемѣ и на этотъ разъ не ошибся въ моемъ ожиданіи. Онъ меня принялъ какъ нелзя лучше, обнялъ, расцѣловалъ, и когда я началъ благодарить его за опредѣленіе къ нему, онъ не далъ мнѣ договорить и сказалъ, что «не я, а онъ долженъ меня благодарить за доставленіе ему удовольствія служить со мною».

Князь оставиль меня у себя, и я провель у него почти весь день. За объдомъ и вечеромъ слышалъ много интереснаго, видълъ много новыхъ лиць, познакомился съ генералами Завадовскимъ и Коцебу, начальникомъ главнаго штаба. Въ послъдующіе дни видълся со многими давнишними знакомыми, княземъ Владиміромъ Сергъевичемъ Голицынымъ, Эрастомъ Степановичемъ Андреевскимъ и другими, и съ большимъ удовольствіемъ прожилъ тамъ нъсколько дней. Получивъ бумаги и порученія отъ князя Воронцова, я откланялся ему и, вернувшись обратно къ своимъ въ Екатеринодаръ, съ ними безъ замедленія отправился по направленію въ Тифлисъ.

Отдохнувъ немного во Владикавказѣ, мы по военно-грузинской дорогѣ въѣхали въ горы, съ большимъ любопытствомъ, но, признаться сказать, съ не совсѣмъ покойнымъ чувствомъ, по причинѣ случавшихся иногда въ то время нападеній горскихъ хищниковъ и обваловъ съ горъ, нерѣдко заваливавшихъ узкую дорогу, висѣвшую надъ бездонными безднами, а съ тѣмъ вмѣстѣ и проѣзжавшихъ по ней путниковъ, — что, впрочемъ, бываетъ и до сихъ поръ\*). Много занимали насъ, особенно жену мою, страстную лю-

<sup>\*)</sup> Нын-вшняя дорога, устроенная въ семидесятыхъ годахъ, почти безопасна.

бительницу природы, новыя мъста, поражающія красотою своего дикаго, сказочнаго величія; трудность перебзда забывалась передъ фантастической грандіозностію видовъ, съ ихъ безконечнымъ разнообразіемъ, съ бурнымъ Терекомъ, стремившимся каскадами внизу, грозными, гигантскими скалами, нависшими на нихъ въчными снъжными вершинами. Первый день мы добрались только до Ларса; второй, Даріяльскимъ ущеліемъ въ полдня успѣли сдѣлать всего шестнадцать версть до Казбека и ночевали въ Коби. На третій, путь до Кашаура оказался самымъ труднымъ. Черезъ Гудъгору мы перебирались цёлыхъ пять часовъ; большую часть я шель ившкомъ или вхалъ верхомъ, и ночь провели въ Пассанаурв, отъ котораго по берегу Арагвы дорога уже пошла лучше и ровнъе, такъ какъ мы здёсь выбрались изъ горъ, хотя чрезвычайно каменистая и неудобная. Въ Анануръ заходили посмотръть старинную церковь, замізнательную своей своеобразной архитектурой; проізхали чрезъ городокъ Душетъ и къ вечеру добхали до Гардисквари, послъдней станціи и послъдняго нашего ночлега въ этомъ странствіи, гдь, не смотря на наступившую осеннюю пору, мы уже ощутили дъйствіе благораствореннаго южнаго климата, потому что отъ жары и духоты почти не могли спать. Выбхавъ рано, пробздомъ чрезъ Михетъ, древнюю столицу Грузіи, мы осматривали соборъ, построенный въ пятомъ столътіи, въ которомъ похоронены грузинскіе цари, и довольно сносною сравнительно съ оставшеюся за нами дорогою, по берегу Куры, прибыди благополучно въ Тифлисъ 12-го сентября 1846 года.

Конецъ І-й части.





## ПРИЛОЖЕНІЯ

## къ "Восноминаніямъ" Андрея Михайловича Фадвева.

Изъ обильнаго и любопытнаго запаса писемъ и бумагъ, оставшихся послѣ Андрея Михайловича Фадѣева, прилагаемъ здѣсь немногія изъ числа свидѣтельствующихъ о томъ, какъ относились къ нему и дорожили имъ всѣ его начальники (за исключеніемъ одного Перовскаго), бо́льшею частью высшіе сановники государства, не смотря на его тогда незначительное служебное положеніе. Но еще болѣе цѣнили его вездѣ, гдѣ онъ находился, всѣ подвѣдомственныя ему населенія, какихъ бы то ни было народностей. Кромѣ доказательства особенныхъ способностей и заслугъ Андрея Михайловича по службѣ, бумаги эти представляютъ интересъ и по значенію лицъ, писавшихъ ихъ. Подлинники прилагаемыхъ при этомъ нѣсколькихъ письменныхъ документовъ, со всѣми остальными бумагами покойнаго А. М. Фадѣева хранятся въ его семействѣ.

1-е. Князю Павлу Васильевичу Долгорукому (тестю А. М. Фадъева) отъ министра внутреннихъ дълъ Козодавлева. 1818-й годъ.

"Милостивый Государь мой, князь Павелъ Васильевичъ!

"Письмо Вашего сіятельства, въ коемъ Вы изволите рекомендовать мнѣ служащаго въ Новороссійской конторѣ опекунства, затя Вашего Г. Фадѣева, я имѣлъ честь получить. Рекомендуя сего чиновника Вы доставляете мнѣ сугубое удовольствіе. Съ одной стороны, для меня пріятно быть ему полезнымъ, чтобы доказать Вамъ, что я всегда готовъ исполнять Ваши препорученія; съ другой, отличныя качества, трудолюбіе и способности г. Фадѣева, извѣстныя по службѣ, дѣлаютъ его совершенно того достойнымъ. Будьте увѣрены, милостивый Государь мой, что первымъ удобнымъ случаемъ воспользуюсь я, дабы все сіе доказать Вамъ на самомъ дѣлѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ удостовѣрить въ томъ совершенномъ почтеніи и преданности, съ коими честь имѣю быть Вашего Сіятельства

покорнѣйшій слуга Осинъ Козодавлевъ. С.-Петербургъ, 9-го апрѣля 1818-го года<sup>4</sup>.

2-е. Отъ главнаго попечителя колонистовъ южнаго края Россіи генераль-лейтенанта И. Н. Инзова, къ министру внутреннихъ дълъ.

"Старшій членъ Екатеринославской конторы иностранныхъ поселенцевъ титулярный совѣтникь Фадѣевъ, служа шестой годъ по управленію Новороссійскими колоніями, третій годъ управляєть Екатеринославскою конторою съ отличнымъ усердіемъ и знаніемъ своего дѣла: а сверхъ того, нынѣ исполнилъ возложенное на него порученіе по избранію и обозрѣнію земель, для поселенія иностранныхъ и разныхъ сектъ раскольниковъ, въ Новороссійскомъ краѣ предназначаемыхъ, съ совершенною точностію и отличною дѣятельностію. Почему я всепокорнѣйше прошу Ваше Сіл тельство, въ вознагражденіе за его, по всей справедливости, достойное служеніе и въ поощреніе къ дальнѣйшему таковому, исходатайствовать ему Всемилостивѣйшее награжденіе орденомъ святого Равноапостольскаго князя Владиміра 4-й степени. Доставленіе сей награды сему столь достойному чиновнику я приму соо́ственно какъ особенный знакъ о́лагорасположенія ко мнѣ Вашего сіятельства.

Имѣю честь быть и проч. Иванъ Инзовъ. 31-го августа 1821-го года".

Въ началѣ «Воспоминаній» Андрей Михайловичъ упоминаетъ о своемъ предубѣжденіи къ экзаменамъ, установленнымъ въ то время для производства чиновниковъ въ чины 5-го и 8-го классовъ. По опытамъ съ другими, происходившими на его глазахъ, онъ считалъ эту процедуру не болѣе какъ средствомъ для лихоимства и злоупотребленій экзаменаторовъ, и предпочиталъ лучше никогда не получить слѣдующаго чина, нежели унизиться подобнымъ экзаменомъ; вслѣдствіе чего и пробылъ пятнадцать лѣтъ въ чинѣ титулярняго совѣтника. Начальники его, желая повысить А. М. для пользы службы и въ вознагражденіе особенныхъ заслугъ, видя его непреклонность въ этомъ отношеніи, старались доставить ему чинъ помимо закона, въ чемъ наконецъ и успѣли,— какъ видно изъ дальнѣйшихъ писемъ.

3-е. Отъ генерала Инзова, управляющему министерствомъ внутреннихъ дѣлъ Ланскому (за отсутствіемъ министра князя Кочубея).

"Старшій членъ Екатеринославской конторы иностранныхъ посе ленцевъ, титулярный совѣтникъ Фадѣевъ, по отличному и ревностному прохожденію службы, заслуживаетъ обращенія на оную особеннаго вниманія".

"Фад'вевъ, служа по части колоніальной восемь, а въ настоящемъ чинъ пятнадцать л'єтъ, и управляя обширн'єйшимъ водвореніемъ въ здѣшнемъ краѣ, находящемся въ четырехъ губерніяхъ, на пространствѣ двухъ тысячъ версть, — д'єятельностію его, по личному удостовѣренію моему, весьма сод'єйствовалъ къ утвержденію благосостоянія старыхъ колоній и устройству новыхъ, оказавъ отличное усердіе въ прошломъ 1822 году, по случаю выхода изъ Бѣлоруссіи въ Новороссійскій край для поселенія евреевъ, бол'є тысячи семействъ, изысканіемъ средствъ къ устраненію издержекъ на ихъ прокормленіе; для каковаго предмета, при начальномъ водвореніи въ прежнее время токмо семисотъ семействъ евреевъ, было употреблено отъ казны до ста пятидесяти тысячъ рублей. И сверхъ того, онъ успѣшно выполнялъ возлагаемыя мною на него особыя порученія".

"По симъ причинамъ я поставляю долгомъ всепокорнѣйше просить Ваше Высокопревосходительство, съ приложеніемъ послужнаго списка г. Фадѣева, о представленіп заслугъ сего достойнаго чиновника на непосредственное Высочайшее Его Императорскаго Величества благоусмотрѣніе, и исходатайствовать ему награжденіе, которое бы поставило его въ возможность, посвятивъ себя и на дальнѣйшее время настоящей службѣ, содѣйствовать благоусиѣшному ходу колонизаціп здѣшняго края; чѣмъ самымъ устранится необходимость замѣщать должности сіп чиновниками, коихъ, съ опытностію, извѣданною ревностію и мѣстными свѣдѣніями въ семъ родѣ службы, пріпскать весьма трудно. По мнѣнію же моему, приличнѣйшею ему наградою служить можетъ, по недостачному его семейственному состоянію, Всемилостивѣйшее пожалованіе ему пенсіона по смерть, по тысячѣ рублей въ годъ".

"Честь им'єю, и проч. Иванъ Инзовъ. Екатеринославъ, ноября 16-го дня, 1823 года".

## 4-е. Отъ Инзова Ланскому, того же 16-го ноября 1823 года.

"Имѣвъ честь пользоваться нѣкогда милостивымъ расположеніемъ ко мнѣ Вашего Высокопревосходительства, я беру смѣлость убѣдительнѣйше Васъ, милостивый государь, просить о оказаніи Вашего ходатайства у Государя Императора по представленію моему отъ сего числа, касательно награжденія подвѣдомаго мнѣ чиновника г. Фадѣева. Отличная служба его заслуживаетъ по всей справедливости вознагражденія оной, тѣмъ паче что опытность и свѣдѣнія его въ дѣлахъ колоніальныхъ, содѣлываютъ весьма полезнымъ сохраненіе его въ службѣ по сей части. Доставленіемъ ходатайствуемаго мною пенсіона, Ваше Высокопревосходительство окажете благодѣяніе не токмо ему, но по семейственному его состоянію и дѣтямъ его, доставленіемъ ему средства къ лучшему воспитанію оныхъ. Если же къ полученію сей награды встрѣтилось бы препятствіе,— чего по благосердой щедротѣ нашего всемилости

въйшаго монарха къ воздаянію достойнаго чиновника я не полагаю,—
то, по затрудненію къ пожалованію его слѣдующимъ чиномъ, въ разсужденіи постановленныхъ на производства въ 5-й и 8-й классы экзаменовъ, мнѣ остается всепокорнѣйше просить Васъ, милостивый государь, о испрошеніи пожалованія его кавалеромъ слѣдующаго ордена Св.
Анны второй степени. Бывъ удостовѣренъ, что Ваше Высокопревосходительство не откажете уважить сего предстательства моего, и поручая
себя благорасположенію Вашему, имѣю честь пребыть съ совершеннымъ
высокопочитаніемъ и преданностію, и проч. Иванъ Инзовъ".

5-е. Отъ графа Виктора Павловича Кочубея (министра внутреннихъ дѣлъ) къ управляющему министерствомъ Ланскому.

"Я получиль почтенн'ы в отзывь Вашего Высокопревосходительства отъ 19-го декабря прошлаго 1823 года, конмъ, по случаю нахожденія моего въ здешнемъ крать, Вы изволите изъявлять желаніе о доставленін Вамъ моего мивнія касательно награжденія чиновника, по ходатайству г. главнаго попечителя о колоніяхъ южнаго края Россіи генералъ-лейтенанта Инзова, -- титулярнаго советника Фадева. Я приношу Вамъ, милостивый государь мой, вмёстё съ тёмъ искреннейшую мою благодарность за участіе, Вами принимаемое въ поправленіи моего здоровья, съ возстановленіемъ коего, при наступленіи весенняго времени, я не премину быть лично въ колоніяхъ и обозрѣть настоящее состояніе оныхъ. Но между темъ, имею честь Васъ уведомить касательно Фадеева, что онъ мит сделался известнымъ, какъ въ бытность его въ третьемъ году въ Петербургв, такъ и нынв въ Крыму. Я нашелъ въ немъ чиновника свъдущаго, усерднаго, и по засвидътельствованію, неоднократно мив о немъ гг. Инзовымъ и Контеніусомъ учиненному, соединяющаго въ себъ отличную дъятельность съ весьма хорошими нравственными качествами. Не всякой чиновникъ можетъ быть способенъ съ пользою служить по колоніальной части; оная требуеть познаніе языковь, свъдънія въ части хозяйственной, кротости, терпънія, - достоинства, кои по всёмъ замёчаніямъ г. Фадёевъ соединяетъ въ себё. По сей причинё, я покорнъйше прошу Ваше Высокопревосходительство, не останавливаться далбе ходатайствомъ о наградб по предстательству г. генерала Инзова. Мнъ кажется, что г. Фадъевъ, по долговременному нахожденію его въ настоящемъ чинъ, соединенному съ отличными его способностями и усердіемъ, кои даютъ возможность предполагать, что онъ, при повышенін его, можеть быть весьма полезнымь службі, заслуживаеть въ полной мъръ изъятія изъ общаго правила о производствъ въ чины коллежскихъ ассесоровъ по экзаменамъ, -- изъятіе, оказанное въ недавнемъ времени чиновникамъ, служащимъ по канцеляріи Новороссійскаго генералъ-губернатора и Одесскаго градоначальника".

"Имбю честь быть, и проч. Графъ В. Кучубей. 24 января, 1824 г."

6-е. Извлеченіе изъ письма, писаннаго на французскомъ языкѣ графомъ В. П. Кочубеемъ къ Государю Александру Павловичу, отъ 1-го мая 1824 года.

"Оставляя Крымъ, я осмѣливаюсь представить Вамъ, Государь, сверхъ вышеписаннаго, то, что я видѣлъ во время моей поѣздки въ Днѣпровскій и Мелитопольскій уѣзды".

(Слѣдуетъ касающееся до поселеній казенныхъ и помѣщичьихъ, и затѣмъ):

"Не взирая на то, что я быль уже предварень съ хорошей стороны о состояніи нѣмецкихъ колоній Молочанскаго округа, я былъ очень пріятно удивленъ, нашедъ это дѣло благотворной руки Вашего Величества, гораздо въ лучшемъ состояни нежели я когда-либо воображалъ. Тамъ находится теперь тридцать восемь колоній менонистовъ, при видъ благосостоянія и устройства коихъ, я почиталь себя какъ бы перенесеннымъ въ одинъ изъ лучшихъ округовъ береговъ Рейна. Повсюду я видълъ весьма хорошіе дома, окруженные прекрасными садами, наполненными фруктовыми деревьями, и экономическими строеніями, отличаощимися чистотою, порядкомъ и самымъ наивозможно лучшимъ распредъленіемъ. Дорогою, я видълъ всюду превосходныя стада рогатаго скота, лошадей и овецъ хорошей породы. Суконная фабрика, удостоившаяся посъщенія Вашего Величества въ 1818 году, съ того времени значительно поправилась и улучшилась. Въ мъстахъ, кои въ то время не находились на Вашемъ пути, Государь, я зам'втилъ овчарню, построенную на нёмецкій образець, въ которой находятся нын'в около трёхъ тысячъ мериносовъ, распространяющихъ и улучшающихъ ежегодно состояніе сельскихъ стадъ. Въ одномъ мъсть на берегу Молочной, я нашелъ плантацію фруктовыхъ деревьевъ, конхъ находится теперь до тридцати тысячъ, и которая можетъ содъйствовать распространенію насажденія деревьевъ, недостатокъ конхъ во всей окружающей мъстности весьма извъстенъ Вашему Величеству. Двадцать двъ колоніи нъмецкихъ колонистовъ уступають, правда, значительно, менонистскимъ колоніямъ въ отношеніи достаточного состоянія; но польза ихъ въ умноженіи произведеній здівшняго края и въ улучшеніи многихъ отраслей хозяйства, очевидна, какъ равно и различіе все еще весьма разительное, которое существуеть въ устройств ихъ домовъ, заведеній и садовъ, въ сравненіи съ бъдственнымъ положеніемъ въ этой части края, ихъ сосъдей, какъ русскихъ, такъ и ногайцевъ".

"Я встрѣтилъ тамъ Контеніуса, этого почтеннаго старца, отягченнаго бременемъ семидесяти шести лѣтъ и немощей, и все еще занимающагося содѣйствіемъ къ утвержденію устройства и благосостоянія колоній съ неутомимою ревностію. Горестно я былъ пораженъ состояніемъ бѣдности, въ которой онъ находится. Для своихъ поѣздокъ, единственно посвященныхъ общественной пользѣ, онъ не имѣетъ даже пристойнаго

экипажа, а ѣздитъ въ старой коляскѣ, совершенно неудобной и разбитой. Повелѣніе Вашего Величества, объявленное мною министерству финансовъ въ прошедшемъ году, объ обращеніи доходовъ четверти отъ аренды, ему пожалованной, въ его пользу, еще донынѣ не приведено въ исполненіе. Между тѣмъ исполненіе этого распоряженія, или пожалованіе, равномѣрное 2000 рублей въ видѣ ежегоднаго пенсіона или столоваго содержанія, съ присовокупленіемъ къ тому нѣсколькихъ тысячъ рублей, дабы доставить ему средства пріобрѣсти приличный экипажъ.— много бы облегчили остатки дней сего вѣрнаго слуги Вашего Величества ...

"Контеніусь очень хвалить своего помощника г. Фадѣева. Онъ увѣряеть, что послѣ него, Фадѣевъ можетъ съ честію замѣстить его по колоніальной службѣ. Я нахожу дѣйствительно, что этотъ молодой человѣкъ имѣетъ много достоинствъ, много способностей, усердія къ дѣду и познаній необходимыхъ къ тому, чтобы хорошо управлять этою частію; и думаю, что если бы его подвинули впередъ, не затрудняясь производствомъ, онъ могъ бы быть полезнымъ службѣ Вашего Величества даже въ должностяхъ высшихъ и важнѣйшихъ".

7-е. Отъ Новороссійскаго генераль-губернатора графа Михаила Семеновича Воронцова къ А. М. Фадъеву (Графъ просилъ А. М. доставить ему планы колоній и по исполненіи его просьбы отвътиль слъдующимъ письмомъ, писаннымъ по-французски).

"Милостивый государь. Увѣдомляя Васъ о полученіи мною плановъ нашихъ колоній южныхъ губерній и письма, ихъ сопровождавшаго, я съ истиннымъ удовольствіемъ благодарю Васъ за заботы и труды которыя Вамъ угодно было взять на себя для доставленія мнѣ ихъ. Мнѣ чрезвычайно занимательно видѣть какъ всѣ эти учрежденія возрастали и преуспѣвали: и если ихъ дальнѣйшее развитіе можетъ зависѣть отъ усердія, дарованій и дѣятельности лицъ, ими правящихъ, я убѣжденъ что колоніи, находящіяся подъ Вашимъ вѣдомствомъ, не оставять намъ ничего болѣе желать. Я особенно радъ, что могу воспользоваться представившимся случаемъ, чтобы заявить объ этомъ мое мнѣніе и свидѣтельство, а также возобновить Вамъ увѣреніе въ моемъ совершенномъ уваженіи и искреннемъ почтеніи, съ которымъ имѣю честь быть, и проч. Г. М. Воронцовъ. Одесса, 27-го мая 1894 года".

8-е. Отъ министра внутреннихъ дълъ графа В. П. Кочубея А. М. Фадъеву.

"Милостивый государь мой, Андрей Михаиловичь! Получивь съ последнею почтою копіи съ указовь, о пожалованіи г. Контеніусу по 2000 рублей столовыхъ, я спещу поздравить и Вась съ наградою (производствомъ въ следующій чинъ, которою, къ сожаленію моему, не могли Вы такъ долго воспользоваться, единственно по препятствіямъ, правилами въ экзаменахъ полагаемымъ. Не зная, гле находится нынь

г. Контеніусъ, я прошу покорно прилагаемое при семъ письмо къ нему доставить. Имѣю честь, и проч. Графъ В. Кочубей. Диканька, сентября 1-го дня 1824-го года".

9-е. Отъ генерала И. Н. Инзова къ А. М. Фадъеву (по поводу предполагавшейся ихъ поъздки въ Петербургъ).

"Милостивый Государь Андрей Михайловичъ. Неожиданное происшествіе, поражающее каждаго благомыслящяго \*), заставляетъ меня повременить поъздкою въ С.-Петербургъ; тъмъ болъе что инымъ дано знать, что по нын вшнимъ обстоятельствамъ пріяти ве будеть, когда каждый останется на своемъ мъстъ, не отлучаясь отъ онаго. Послъ сорокалътней слишкомъ службы, больно увидеть себя, окруженнаго завистниками, а сей случай, по темъ же причинамъ, неизбеженъ, - какъ лицо новое, тамъ мало кому извъстное и явившееся какъ будто нарокомъ въ минуту безпокойствъ и непріятностей. Я дружески прошу Васъ отложить до сентября, дать время успоконться. Тогда гораздо пріятнье будеть предстать и ходатайствовать по дёламъ колонистскимъ. Оно будетъ надежнье чьмъ теперь. Подумайте о семъ хорошенько, и Вы увидите, что я имъю основательную къ тому причину; притомъ времени до сентября не такъ далеко, чтобъ могло сдълать какую-либо разницу. Искренно уважаемой Елен В Павловн прошу засвид втельствовать мое почтение. Васъ душевно любящій Иванъ Инзовъ. Кишпневъ 20-го февраля 1826 го года".

10-е. Отъ Начальника главнаго штаба Его Императорскаго Величества къ генералъ-лейтенанту Инзову, отъ 13-го мая 1826-го года.

"По Высочайшему повелению имею честь сообщить Вашему Превосходительству, что Государь Императоръ, будучи известенъ, что блаженныя памяти Императоръ Александръ Павловичъ изволилъ принимать Высочайшее участие въ действительномъ статскомъ советнике Контеніусе, служащемъ подъ начальствомъ Вашимъ, желаетъ знать, чёмъ можетъ быть полезенъ сему достойному и заслуженному чиновнику, о которомъ, какъ равно и о помощнике его 8-го класса Фадевее, действительный тайный советникь графъ Кочубей въ письме своемъ къ покойному Государю въ 1824-мъ году, столь лестно отзывался. Выписку же изъ сего письма, найденную въ кабинете въ Бозе почившаго Государя, относительно Ковтеніуса и Фадева, при семъ прилагаю".

11-е. Отъ генералъ-лейтенанта Инзова начальнику главнаго штаба Его Императорскаго Величества, отъ 5-го іюня 1826-го года.

"На почтеннѣйшее письмо Вашего превосходительства отъ 13-го мая, симъ честь имѣю отвѣтствовать. Г. экстраординарный членъ попечительнаго комитета дѣйствительный статскій совѣтникъ Контеніусъ,

<sup>\*)</sup> Въроятно намекъ на 14-е декабря.

дъятельною и полезною службою своею, коею весьма много содъйствоваль утвержденію благосостоянія колоній южнаго края Россіи, пріобрѣлъ въ полной мѣрѣ право къ обращенію на себя особеннаго вниманія Его Императорскаго Величества. Но при отличномъ его безкорыстіи, соединенномъ съ примѣрно нравственною и умѣренною жизнію, онъ совершенно доволенъ при остаткѣ дней своихъ получаемымъ отъ щедротъ монаршихъ жалованіемъ и столовыми деньгами. Почэму, если Государю Императору угодно будетъ явить сему достойному чиновнику знакъ Высочайшаго благоволенія,— то я полагаю его совершенно заслуживающимъ награжденія орденомъ Св. равноапостальнаго Кн. Владиміра большого креста второй степени".

"Вмѣстѣ съ симъ, я осмѣливаюсь ходатайствовать у Вашего Превосходительства о обращении Высочайшаго внимания на усердную и дъятельную службу сотрудника г. Контеніуса, лично Вамъ извъстнаго, старшаго члена Екатеринославской конторы иностранныхъ поселенцевъ г. Фадъева. О таковой служоъ его свидътельствоваль блаженныя памяти Императору и самъ г. Контеніусъ, въ изв'єстномъ Вамъ письм'є, писанномъ имъ къ покойному Государю въ октябрѣ мѣсяцѣ прошлаго 1825-го года, въ бытность Его Величества въ Молочанскихъ колоніяхъ, ибо признаетъ его въ полной мъръ способнымъ, по смерти его, продолжать и довести до желаемой цели устройство и благосостояние колоній въ управленін его, состоящихъ. Я же, съ моей стороны, имъя въ г. Фадъевъ по управлению колоніями надежнаго помощника, и удостовърясь о отлично ревностной и полезной его служов, намеревался псходатайствовать ему награждение въ Таганрог влично у покойнаго Государя,но последовавшая ко всеобщей горести нашей кончина Его Величества воспрепятствовала мнѣ учинить сіе. Почему я всепокорнѣйше Вась прошу испросить ему равномърно Всемилостивъйшее награждение орденомъ Св. Анны второй степени. Имъю честь, и проч. Иванъ Инзовъ".

## 12-е. Отъ г. Инзова А. М. Фадбеву.

"Любезнѣйшій Андрей Михайловичь. Искренно благодарю Вась за извѣщеніе желаній добрыхъ сердець,— здѣсь не можетъ быть зло, а потому охотно слѣдую ихъ совѣтамъ. Тучше быть хотя намекомъ званнымъ, нежели оглашеннымъ, ибо при маломъ даже расположеніи, охотнѣе склоняется сердце, человѣка удовлетворять нежели отказывать. Впрочемъ, уповаю во всемъ на Бога. И такъ принявъ отъ достойнѣйшаго нашего Архипастыря благословеніе, отправляюсь 1-го числа ноября въ путь, чтобы увидѣться съ Вами и еще обо всемъ потолковать, а тамъ,— перекрестясь! До свиданія, душевно обнимаю Васъ. Иванъ Инзовъ".

(Писано, кажется, по поводу предполагавшейся Инзовымь поъздки въ Петербургъ). 13-е. Отъ генерала Инзова къ Л. М. Фадѣеву, въ Петербургъ, куда онъ былъ вызванъ по поводу преобразованій и сокращеній, предпринятыхъ министерствомъ графа Закревскаго. Письмо это любопытно выраженіями мнѣній Инзова и его своеобразнымъ слогомъ.

"М. Г. Андрей Михайловичъ. Благодарю Васъ за увъдомление о обстоятельствахъ, по коимъ Вы туда вызваны. Цъль предмета, улучшить въ государствъ народное богатство, -- есть священна, -- коль скоро отклонены будутъ всѣ случаи (за исключеніями естественныхъ), приводящіе въ разстройство, а потомъ и въ совершенный упадокъ, хозяйство поселянина. Когда доставится ему возможность пріобретать, а не терять; когда промышленность, разныхъ по хозяйству ея отраслей, получитъ безпрепятственное движеніе и не стёснится извлеченіемъ изъ оной особенныхъ расчетливыхъ выгодъ правительства, которыя нерѣдко бываютъ сопряжены съ затруднительными хлопотами, а тъмъ самымъ отнимаютъ всю охоту заниматься оною. Неоспоримо, что промышленность всякаго рода есть единственный источникъ народнаго богатства, но ощутительная ея польза тогда только бываеть, когда свободно извлекаемая выгода есть ея поощреніе. Тогда возрождается охота, время улучшаеть и приводить къ совершенству. Но безъ сего, мив кажется, что вет труды будуть напрасны, и останутся только памятникомъ на бумагв и временнымъ предметомъ толковъ модныхъ экономовъ, сидящихъ въ долгахъ по шею".

"Въ отношеніи преобразованія по управленію колоній, — признаюсь, что мысль довольно странная, - будто есть лишнія м'єста и чиновники! Тогда, когда чувствуется въ нихъ крайній недостатокъ и мы лишены способовъ пособить оному. Что же касается до наблюденія за хозяйственнымъ устройствомъ въ колоніяхъ, то на сіе потребны люди, следовательно, не уменьшить, а увеличить нужно, — да и люди такіе, которые бы хозяйственную часть знали, занимались ею, читали бы о ней и умъли бы соображать, -- словомъ ученые экономы, каковые находятся въ Германіи и другихъ краяхъ. Если же довольствоваться такими, что мъсть ищуть, то устройство не слишкомъ будеть успъшно. Судя по предполагаемому проэкту, когда намерены сделать преобразование не только не выходя изъ штата, но еще на основаніи экономіи съ уменьшеніями онаго, тогда можно поздравить, что предметь направленія къ существенной цёли опредёленъ съ точностію. Вамъ самимъ изв'єстно, сколько я употребляль старанія къ оборотамь, чтобы имѣть необходимыхъ людей! Объясните же г. министру крайность, которую терпитъ контора въ чиновникахъ; у нихъ, кромъ жалованья, нътъ никакихъ косвенныхъ прибылей, слъдовательно, каждый не можетъ удълить и капли отъ ложки сухой. Намъ нужны землемъры не пьяницы, архитекторы не помъщанные въ умъ \*), лекаря не шарлатаны и не школьники,

<sup>\*)</sup> Въроятно намекъ на кого нибудь.

стряпчіе по д'єламъ не сутяги, — вс'є эти люди при контор'є необходимы п для порядочнаго устройства нужны".

"Слова, сосредоточить управление,— признаюсь не понимаю: относится ли точка до мѣстности, или до стеченія дѣлъ,—то послѣдняя, есть неподвижная,— Петербургъ. Думаютъ ли перемѣстить контору, то потребуется особенная издержка для постройки домовъ, а безъ сего будетъ разстройство, а не устройство. Сколько пи ломаю головы, не могу попасть на мысль сего всестягивающаго слова,— пожалуйста, растолкуйте, что понимаютъ они подъ симъ выраженіемъ".

"5-го числа прівхаль его сіятельство фельдмаршаль Г. Д. \*), онъ сказаль мив, что я должень ожидать къ себь гостей болье нежели ожидаю, покрайней мъръ до 40 тысячъ душъ. Теперь бы министерство могло воспользоваться для нихъ лесомъ изъ Молдавін, пока наши войска оную занимають. Эта статья, кажется, должна входить въ соображеніе государственной экономін, чтобы доставить б'єднымъ людямъ возможность обстроить себя въ степномъ мѣстѣ: или договориться съ правительствомъ турецкимъ о свободной торговий ийсомъ съ Молдавіею, и тёмь дать способъ Бессарабіп не нуждаться въ ономъ. А безъ сего, трудно весьма большому количеству народа обраводиться, а для казны весьма убыточно сдълать ссуды. Хозяйственная часть министерства должна бы кажется похлопотать объ этомъ. Болгары уже подходять, и на сихъ дняхъ ожидаю до 1500 душъ, а вследъ за ними гораздо боле. Хлопоты. Дай Боже, чтобъ благополучно выдержали карантинъ и не оказалось бы какой бользни. Ныньшній годь Дунай такъ розлился, что подобной воды не помнять, и не смотря на сдъланныя возвышенія плотины для переправы, едва не затопиль оную. Оть землетрясенія, въ нъкоторыхъ мъстахъ по берегу нашей ръчки, земля осъла почти на сажень и даже въ саду подблались трещины: болбе всего потерибли трубы и печи. Виродолженіи чумной бользни, я жиль въ шалашь въ саду, до 5-го октября: некоторую часть его обработаль, очистиль, и сею весною довольно пересадиль фруктовых деревьевь изъ школы, также акацій, тополей по улицамь. На старыхь деревьяхь цвіту было много, но жучки все губять. Вина сей годь будеть мало, оть наступившихъ раннихъ морозовъ и отвлеченія людей отъ домовъ. — не успѣли зарыть виноградники во многихъ мботахъ, отъ чего помержан, но идутъ отъ корня. Шелковичная плантація которую Вы видёли, еще увеличилась. Я предстагляль о шелковод министру и просиль награждения для поощренія прочимъ, чего онъ д'вйствительно заслуживаетъ, но по сихъ поръ ничего ибтъ, —таково поощреніе къ разведенію шетководства! А сколько намарано о томъ бумаги, постановленій, объщаній! Къ чему же это все служить? Неужели все попеченіе обращено къ тому, чтобы нехотя заставить ничему не върпть! Симъ правиломъ едва ли увеличится

<sup>\*,</sup> Дибичъ?

народное богатство,— потолкуйте о семъ съ господами экономами. Однако же пора кончить, ибо глаза рѣжетъ, они у меня опять начали болѣть. Обнимая Васъ душевно, искренно желаю, дабы поѣздка Ваша не была втунѣ, но послужила ко всеобщей пользѣ. Весь Вашъ И. Инзовъ. 9-го мая 1830 года, Болградъ".

## 14-е. Отъ генерала Инзова министру внутреннихъ дѣлъ графу Закревскому.

"Вашему Высокопревосходительству не безъизвѣстно, что при самомъ основаній иностранныхъ колоній въ южномъ крав Россій, верховное правительство, обращая особенное внимание на благосостояние оныхъ и на достижение истинной пользы, отъ учреждения сихъ колоний для государства послѣдовать долженствующей, заботилось о распространеніи въ нихъ всёхъ тёхъ отраслей хозяйства, кои по климату, почвё земли и мъстнымъ обстоятельствамъ въ семъ крат существовать могутъ. Для сего, особенное наблюдение и направление колонистовъ было признано необходимымъ еще во время управленія темъ краемъ покойнаго Новороссійскаго военнаго губернатора Дюка-де-Ришелье. Высочайшимъ рескриптомъ, последовавшимъ на его имя 1808 года августа 11-го, была возложена на бывшаго главнаго судью Новороссійской конторы опекунства иностранныхъ поселенцевъ, Контеніуса, съ увольненіемъ его отъ производства письменныхъ, денежныхъ и отчетныхъ дѣлъ, -- обязанность: "стараться о распространеніи хлібопашества въ колоніяхь, о улучше-"ніи овцеводства, скотоводства и шелководства, о разведеніи виноград-"ныхъ садовъ и всёхъ растеній, которыя только могутъ быть произве-"дены въ тамошнемъ климатъ, и вообще о всемъ что по хозяйственной "части можетъ доставить и колоніямъ и краю выгоду и пользу".

"Впослѣдствіи времени, когда г. Контеніусъ по преклонности лѣтъ и слабому здоровью, въ 1818 году, оставилъ вовсе службу, то блаженныя памяти Императоромъ Александромъ І, при обозрѣніи Его Величествомъ въ томъ году Новороссійскихъ колоній, было признано полезнымъ, по личному удостовѣренію, продолженіе таковаго надзора по хозяйственной части".

"Высочайшимъ указомъ даннымъ на имя министра внутреннихъ дѣлъ 5-го января 1819 года, повелѣно: принять г. Контеніуса паки на службу, съ званіемъ экстраординарнаго члена попечительнаго комитета о колонистахъ южнаго края Россіи, съ тѣмъ чтобы состоять ему по хозяйственнымъ и другимъ частямъ колонистскаго управленія, въ личномъ только сношеніи со мною, на томъ самомъ основаніи, какъ онъ находился съ Дюкомъ-де-Ришелье. Сего рода служеніе г. Контеніуса, продолжавшееся до самой кончины его, въ семъ году послѣдовавшей, принесло важную и очевидную пользу. Его попеченіемъ и надзоромъ, его благоразумными распоряженіями, на опытности и пріобрѣтенныхъ по хозяйственной части свѣдѣніяхъ основанными, многія колоніи доведены

до особеннаго устройства, а никоторыя отрасли хозяйства до цвитущаго состоянія: другія, для усовершенствованія конхъ нужно болфе времени, основаны и требують только продолженія надлежащаго о томъ пспеченія и направленія, дабы колонін Новороссійскаго края содблать впоследствии вообще, примерными во всехо отношенияхо поселениями. Но для успъщнаго достиженія сей цьли, необходимо нужно возложить продолжение наблюдения и попечения по сей части, на особаго чиновника, въ томъ же видъ какъ симъ занимался въ протечении 22-хъ лътъ г. Контеніусъ: ибо конторы не могутъ ни въ какомъ отношеніи замѣнить подобнаго направленія, требующаго для действительнаго усп'яха и существенной пользы постояннаго занятія симъ предметомъ одного лица, имъющаго по опыту къ тому наклонность, способности и предварительныя свёдёнія. Для сего я нахожу въ полной мере способнымь и достойнымъ старшаго члена Екатеринославской конторы иностранныхъ поселенцевъ чиновника 8-го класса Фадбева, избраниаго и предуготовленнаго къ тому въ протечени 15-ти лътъ покойнымъ г. Контенцусомъ, о чемъ онъ самъ свидътельствовалъ неоднократно не только мнъ, но и блаженныя памяти Государю Императору, а равномерно графу Виктору Павловичу Кочубею, во время управленія его сіятельствомъ министерствомъ внутреннихъ дълъ. Чиновникъ сей, при наклонности и способностяхъ его къ сему занятію, соединяеть отличное усердіе къ служов и благонамъренность къ пользъ общей. По таковымъ уваженіямъ, поставляя обязанностію представить о вышеписавномь обстоятельства Вашему высокопревосходительству, я всепокорныйше прошу довести объ ономъ до свъдънія Его Императорскаго Величества и исходатайствовать Высочайшее соизволение на опредъление г. Фадъева въ экстраординарные члены попечительнаго комитета о колонистахъ южнаго края Россіи, для наблюденія за хозяйственнымъ устройствомъ оныхъ, на місто Контеніуса, и на томъ же самомъ основанін, съ тёмъ чтобы по среднимъ еще лётамъ и дъятельности г. Фадъева, не ограничивая совершенно его обязанности отнынъ же, таковымъ наблюденіемъ, оставить его впредь, до дальнъйшаго времени и управляющимъ Екатеринославской конторою иностранныхъ поселенцевъ. Съ совершеннымъ почтеніемъ имѣю честь и проч. Пванъ Инзовъ. 1830 года, августа 15-го, Кишиневъ".

15-е. Отъ генерала Инзова графу Виктору Навловичу Кочубею, предсъдателю Государственнаго Совъта.

"Увѣренность о соучастіп, которое Ваше сіятельство принимать изволите въ благосостояній колоній южнаго края, подъ Вашимъ попеченіемъ большею частію основанныхъ и распространившихся, побуждаеть меня утруждать Васъ о нижеслѣдующемь:"

"Вашему сіятельству, изв'єстно, сколь много сол'єйствоваль устроенному состоянію сихъ колоній покойный д'єйствительный статскій со-

вътникъ Контеніусъ, кончиною коего въ нынъщнемъ году, къ крайнему моему сожальнію, я лишился достойнаго товарища и сослуживца. Тридцатильтними стараніями и надзоромъ его по хозяйственной въ оныхъ части, некоторыя отрасли въ колоніяхъ доведены вполне до цветущаго состоянія; но другія, вновь основанныя и требующія многол'ятняго и постояннаго оныхъ направленія, какъ наприміврь: лівсоводство, шелководство и проч., содълываютъ весьма полезнымъ продолжить особенное по сей части наблюдение. Сие было предусмотрено самимъ г. Контениусомъ, и по сему поводу покойный, пріуготовивъ къ такому занятію старшаго члена Екатеринославской конторы иностранныхъ поселенцевъ Фадбева, своими наставленіями и примеромъ въ протеченіп пятнадцати л'ыть, свидетельствоваль о способностяхь къ тому г. Фадева,какъ я то усмотрълъ изъ оставшихся бумагъ покойнаго, - и блаженныя памяти Императору, и Вашему сіятельству. Находя съ одной стороны, что для усугубленія пользы отъ учрежденія колоній иностранныхъ поселенцевъ, государству последовать долженствующей, утверждение и распространение въ оныхъ разныхъ отраслей хозяйства, здёщнему климату и почв в земли свойственныхъ, - необходимо; а съ другой, что для успвха въ томъ, наблюденія и направленія поселенцевъ въ семъ отношеніи, со стороны свъдущаго и опытнаго чиновника крайне желательны, - я признаю совершенно способнымъ и достойнымъ къ таковому дълу г. Фадъева, соединяющаго при умъніи и свъдъніяхъ его по сей части замвчательное усердіе къ службь, безкорыстіе и благонамвренность къ пользѣ общей".

"По таковымъ уваженіямъ, представивъ нынъ г. министру внутреннихъ дъль о сихъ обстоятельствахъ, я прошу его о исходатайствованін Высочайшаго соизволенія на опред'яленіе г. Фад'ява, на м'ясто покойнаго г. Контеніуса, въ экстраординарные члены попечительнаго комитета о колонистахъ южнаго края Россіи, съ тѣмъ, чтобы по далеко еще не старымъ годамъ и дъятельности Фадъева, не ограничивая совершенно отнывъ же его обязанности исключительно однимъ наблюденіемъ по хозяйственной части, оставить при немъ и управленіе Екатеринославскою конторою иностранных в поселенцевъ. А такъ какъ г. Контеніусъ, признавая сіе распоряженіе для поддержанія и распространенія благихъ преднам вреній его на пользу общую и въ интересв государства, весьма нужнымъ, полагалъ особенное упованіе къ исходатайствованію Высочайшаго утвержденія онаго на содъйствіе Вашего сіятельства, то я и пріемлю смёлость Вамъ о семъ донести, покорнейше прося непосредственно засвид'єтельствовать Его Императорскому Величеству пользу и надобность въ таковомъ распоряжении.

"Съ чувствомъ совершеннѣйшаго почтенія и преданности навсегда пребыть честь имѣю и проч. Иванъ Инзовъ. Кишиневъ, 1830 года, августа 15-го".

16-е. Отъ генерала Инзова министру внутреннихъ дѣлъ Димитрію Николаевичу Блудову.

"Членъ попечительнаго комитета объ иностранныхъ поселенцахъ южнаго края, коллежскій сов'ятникъ Фадбевъ, отлично ревностною и полезною службою своею заслуживаеть обращенія на оную особеннаго вниманія верховнаго правительства. Находясь уже близь двадцати л'ять въ службъ по колонистской части, въ продолжении коихъ шестнадцать лътъ управлялъ колоніями Екатеринославскаго водворенія, онъ весьма содъйствоваль утвержденію благосостоянія оныхъ. Подъ его надзоромъ и распоряжениемъ основано сорокъ шесть колоній, водворено въ оныхъ пятнадцать тысячь душь, и положены твердыя начала ихъ благоустройства. Въ 1833 году, когда общій неурожай постигъ Екатеринославскую и Таврическую губерніп, его д'ятельными м'єрами и распоряженіями отвращены существенныя нужды иностранныхъ поселенцевъ тъхъ губерній, не только безъ всякихъ издержекъ отъказны, но даже съ весьма незначительнымъ употребленіемъ на то суммъ колоніальныхъ общественныхъ. Въ томъ же году было отъ меня возложено на него составленіе требуемаго по Высочайшему сонзволенію проэкта положенія для управленія колоніями южнаго края. Таковой проэкть, мною же къ Вашему Высокопревосходительству препровожденный, составленъ имъ со всевозможного полностію и соблюденіемь всека теха условій, кои требовались Вашимъ, милостивый государь, ко мив отношениемъ отъ 26-го іюля 1833 года. Наконецъ, по вступленій г. Фадъевымь въ настоящую должность, онъ съ равном'врною д'ялтельностію и усердіемъ продолжаеть содыйствовать мик по управлению колоніями здішняго краят.

"На основаніи постановленія о пенсіяхъ, г. Фадѣевъ, уже находясь въ дѣйствительной служоѣ близь 35-ти лѣтъ, вскорѣ будетъ имѣтъ узаконенное право на полученіе пенсіи VI разряда по 1500 рублей въ годъ; но какъ дальнѣйшее его нахожденіе на служоѣ, при его не старыхъ еще лѣтахъ, способностяхъ, опытности и усердіи, было бы весьма полезно и желательно, то по уваженію всего вышеписаннаго, я побуждаюсь долгомъ справедливости убъдительнѣйше просить Ваше Высокопревосходительство, повергнуть вышеозначенныя заслуги коллежскаго совѣтника Фадѣева на Высочайшее Его Императорскаго Величества усмотрѣніе, и исходатайствовать ему пожалованіе пенсіона, съ оставленіємъ на служоѣ, по 1500 рублей въ годъ. Таковое вознагражденіе, въ полной мѣрѣ имъ заслуженное, поощрить его и къ дальнѣйшему продолженію ревностной и полезной его служоы. Послужной его списокъ при семъ представляется. Съ совершеннымъ почтеніемъ и проч. Иванъ Пизовъ. Кишиневъ, 1834 года, ноября 22-го дня".

17-е. Отъ министра внутреннихъ дѣлъ Димитрія Николаевича Блудова къ А. М. Фадѣеву.

Милостивый государь Андрей Михайловичъ. Усердная и полезная служба Ваша всегда пріобрѣтала Вамъ справедливое право на внима-

ніе начальства. Имѣя сіе въ виду, я ожидалъ случал сдѣлать что-либо въ пользу Вашу. Теперь сей случай представился. Не желаете ли Вы быть помѣщеннымъ въ кандидаты главнаго попечителя калмыцкаго народа, обитающаго въ Астраханской губерніи и Кавказской области? Мѣсто сіе вновь образовалось Высочайше утвержденнымъ въ 24-й день минувшаго ноября (1834) положеніемъ: жалованія 2000 и на столъ 2000 рублей. Въ обязанность главнаго попечителя, сверхъ предсѣдательства въ совѣтѣ, въ коемъ соединяются всѣ исполнительныя дѣла калмыцкаго управленія, входитъ: наблюденіе какъ лично, такъ и посредствомъ подчиненныхъ ему улусныхъ попечителей, за благоустройствомъ, порядкомъ, благочиніемъ и вообще управленіемъ калмыцкаго народа, словомъ, оно не составляетъ собою прежняго главнаго пристава, но постъ болѣе уваженный, счптающійся въ 5 классѣ и замѣщаемый Высочайшею властью".

"Я покориваще прошу Васъ, милостивый государь, о намъреніи Вашемъ въ настоящемъ случав поспъщить меня увъдомить, а между тъмъ принять увъреніе въ совершенномъ почтеніп и проч. Д. Блудовъ. 16-го января 1895 года".

18-е. Отъ директора департамента министерства внутреннихъ дълъ Лекса къ А. М. Фадъеву.

"Милостивый Государь, Андрей Михайловичъ! Господинъ министръ, зная знакомство мое съ Вами, поручилъ мив вновь предложить Вамъ, не согласитесь ли Вы принятъ званіе начальника калмыцкаго управленія. Оно по новому Уставу весьма важно, обезпечено порядочнымъ жалованіемъ (4000 р.), къ тому же военный губернаторъ, съ коимъ нужно будетъ имѣть дѣло, прекраснѣйшій человѣкъ. Дмитрій Николаевичъ\*) говоритъ, что онъ желаетъ Васъ имѣть тамъ собственно для первоначальнаго устройства, полагая что это поведетъ Васъ, и можетъ быть неотложно, и къ занятію губернаторскаго мѣста. Его превосходительство совершенно убѣжденъ въ Вашихъ способностяхъ и правилахъ, а потому очень-очень хочетъ получить Ваше согласіе, но впрочемъ не желаетъ мѣшать Вашимъ разсчетамъ и соображеніямъ. Ожидая отвѣта Вашего, имѣю честь быть съ совершеннымъ почтеніемъ и проч. М. Лексъ. 12-го августа 1835-го года<sup>4</sup>.

19-е. Министру внутреннихъ дѣлъ Д. Н. Блудову, отъ главнаго попечителя объ иностранныхъ поселенцахъ южнаго края Россіи, генерала отъ инфантеріи Инзова. Отъ 4-го октября 1835-го года.

"Почтеннѣйшимъ отношеніемъ Вашего Высокопревосходительства 17-го сентября, Вы изволили меня извѣстить о Всемилостивѣйшемъ пожалованіи члену попечительнаго комитета объ иностранныхъ поселен-

<sup>\*)</sup> Блудовъ.

цахъ южнаго края Россіи, колежскому сов'єтнику Фад'єву, ордена Св. Анны 2-го класса, Императорскою короною украшеннаго, по представлепію Г. Новороссійскаго генералъ-губернатора, съ присовокупленіемъ, что денежное награжденіе, о коемъ я ходатайствовалъ, можетъ быть ему доставлено впосл'єдствіи, о чемъ и представляете мн'є въ свое время войти съ представленіемъ".

"На сіе им'єю честь Вашему Высокопревосходительству объяснить, что ходатайство графа Михаила Семеновича о награжденіи Г. Фад'єва симъ орденомъ было учинено собственно за усп'єшныя занятія его управленіемъ Екатеринославскихъ казенныхъ садовъ, сверхъ настоящей должности, ибо его попеченіями доведены сады сіи до отличнаго устройства, и открыты способы къ дальн'єйшему ихъ содержанію безъ издержекъ отъ казны. Мое же ходатайство о наград'є его пенсіею, отъ 22-го ноября 1834-го года, относилось къ доставленію ему воздаянія за отличныя заслуги непосредственно по части колоніальной. Таковыя заслуги г. Фад'єва по сей части, дающія, по мн'єнію моему, полное ему право на изъятіе изъ общаго закона о пенсіяхъ, суть сл'єдующія:"

"1-е. Управляя до 1834-го года 16 лётъ всёми колоніями въ губерніяхъ Екатеринославской и Таврической, онъ довель оныя, благоразумными распоряженіями своими, до зам'ячательной степени устройства. Подъ его непосредственнымъ надзоромъ и руководствомъ основано 46 колоній, водворено въ оныхъ 15 тысячъ душъ и положены твердыя начала ихъ благосостоянія".

"2-е. Въ 1833-мъ году, при общемъ бѣдствін въ здѣшнемъ краѣ отъ совершеннаго неурожая, его неутомимымъ попеченіемъ, сопряженнымъ при разъѣздахъ въ продолженіи всей осени и зимы съ значительнымъ разстройствомъ здоровья, отвращены существенныя нужды иностранныхъ поселенцевъ въ оныхъ губерніяхъ, не только безъ всякихъ издержекъ отъ казны, но даже, по Таврической губерніи вовсе безъ издержекъ изъ суммъ колоніальныхъ, а въ Екатеринославской съ весьма незначительнымъ употребленінмъ оныхъ".

"З-е. За симъ въ 1833-мъ году, сверхъ занятій по дѣламъ текущимъ, онъ составилъ проэктъ положенія для управленія колоніями юкнаго края со всевозможною точностію; распорядилъ весьма удобно раздѣленіе мѣстныхъ въ колоніяхъ управленій, и вообще теченіе дѣлъ по сему управленію, измѣнившееся новымъ образованіемъ 1833-го года. ІІ наконецъ:"

"4-е. Въ нынѣшнемъ 1835-мъ году, по предписанію Вашего Высокопревосходительства, сдѣлавъ разборъ состоянія еврейскихъ колоній, для достовѣрнаго свѣдѣнія о существенномъ ихъ положеніи, весьма удовлетворительно, онъ послѣ того личнымъ настояніемъ и распоряженіями много содѣйствовалъ успѣшному сбору податей въ нѣмецкихъ и болгарскихъ колоніяхъ, коихъ донынѣ уже въ казну отправлено болѣе 600 тысячъ рублей". "Основываясь на сихъ причинахъ, тѣмъ болѣе уваженія заслуживающихъ, что г. Фадѣевъ въ послѣдніе три года совершенно жертвоваль собою на пользу службы, тогда какъ весьма озабоченъ былъ по недостаточному состоянію семейными обстоятельствами, при болѣзненномъ состояніи жены и потребности воспитанія троихъ дѣтей,— я убѣдительнѣйше прошу Ваше Высокопревосходительство повергнуть сіе мое предстательство непосредственно на Высочайшее благоуваженіе Всемилостивъйшаго нашего Государя и испросить ему въ награду и поощреніе къ дальнѣйшему полезному его служенію, не въ примѣръ другимъ, пенсію на службъ, по 1500 рублей въ годъ. Послужной же его списокъ при семъ представляется. Съ совершеннымъ почтеніемъ имѣю честь и проч. Иванъ Инзовъ".

(Это представленіе достигло своей цѣли и Андрею Михайловичу быль пожаловань пенсіонь въ полторы тысячи рублей ежегодно на службѣ).

20-е. Отъ министра внутреннихъ дѣлъ Д. Н. Блудова къ А. М. Фадѣеву.

"Милостивый государь Андрей Михайловичъ. Именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату 5-го сего ноября опредѣлены Вы главнымъ попечителемъ и предсѣдателемъ совѣта управленія калмыцкимъ народомъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ Его Императорское Величество, по ходатайству моему, Всемилостивѣйше соизволилъ назначить Вамъ въ пособіе на переѣздъ и на первоначальное обзаведеніе въ новомъ мѣстѣ Вашей службы, четыре тысячи рублей изъ государственнаго казначейства".

"Сдълавъ съ моей стороны надлежащее по сему предмету распоряжение и извъстивъ какъ попечительный комитетъ, такъ и Астраханскаго военнаго губернатора, я поставляю пріятнымъ долгомъ увъдомить о семъ непосредственно и Васъ, милостивый государь. При семъ имъю честъ присовокупить, что при назначеніи Васъ въ настоящую должность, я основывался на долговременной, усердной и полезной службъ Вашей и на отличныхъ качествахъ, которыя пріобръли Вамъ справедливое вниманіе и уваженіе начальства. Я совершенно увърень, что и въ семъ новомъ званіи Вы, руководствуясь тъми же правилами, коими сопровождалась донынъ служба Ваша, точнымъ псполненіемъ возложенныхъ на Васъ обязанностей, оправдаете довъріе начальства и дадите мнъ случай обратить на Васъ Всемилостивъйшее вниманіе Государя Императора. Съ совершеннымъ почтеніемъ и таковою же преданностію и проч. Д. Блудовь. 15-го ноября 1835-го года".

21. Министру внутреннихъ дѣлъ Блудову отъ Астраханскаго военнаго губернатора И. С. Тимирязева.

"Милостивый государь Дмитрій Николаевичъ. По Высочайшему Его Императорскаго Величества указу, данному Правительствующему Сенату въ 5-й день ноября 1835 года, опредёленъ главнымъ попечителемъ калмыцкаго народа, коллежскій сов'єтникъ Фадбевъ. Г. Фадбевъ по вступленін въ свою должность, ознакомясь съ дёлами прежняго калмыцкаго управленія, съ открытіємъ сов'єта, суда зарголамайскаго правленія п нъкоторыхъ изъ улусныхъ судовъ, - далъ дъламъ симъ самое удовлетворительное движение. Въ последствии некотораго времени, г. Фалевъ. на основаніи 59 § о калмыцкомъ народѣ, приступиль къ обозрѣнію и ревизін казенныхъ и владёльческихъ улусовъ п ихъ управленій. По осмотр'в всёхъ улусовъ, кром'в Большедербетовскаго, находящагося въ Кавказской области, г. Фадбевъ представиль миб отчетъ по этой ревизін. Вей представленія по этому предмету г. Фадбева, вей замічанія, едъланныя имъ со времени вступленія въ должность главнаго попечителя, заслуживають особаго вниманія и обнаруживають глубокія свіденія г. Фадева, верный взглядь его и прямое съ усердіемъ сопряженное желаніе улучшить жребій управляемаго имъ народа. Труды г. Фадъева, свидътельствующие о его полезныхъ способностяхъ, тъмъ еще уважительное, что къ составленію отчетности по обозронію улусовъ, не было у него такихъ матеріаловъ въ дълахъ прежняго времени, изъ которыхъ можно было бы извлечь полезныя свъдънія, для описанія калмыцкаго народа, нуждъ его устройственности. Всѣ предположенія г. Фадћева къ благоустройству калмыковъ, приведеніе конхъ въ дъйствіе зависить отъ мъстной власти, воспримуть нынъ же свое начало; о всъхъ же предположеніяхъ, приведеніе коихъ въ дѣйствіе превышаетъ власть здѣшняго начальства, а равно и во всѣхъ нуждахъ въ измѣненіи положенія о калмыкахъ, я буду им'єть честь внести мое представленіе на благоусмотрвніе Вашего Высокопревосходительства особо. Между тымь личное присутствие Фадъева въ Петербургъ, могло бы ускорить окончаніе полезныхъ предположеній: нбо при всей удовлетворительности сихъ предположеній, многосложность и разнообразность оныхъ, указывають надобность и въ самомъ словесномъ объяснени; темъ более, что при приведении въ положительную точность свёдёний о калмыцкомъ народѣ, посредствомъ доклада, онъ можетъ получить отъ Вашего Высокопревосходительства оффиціальныя и приватныя наставленія къ лучшему устройству вверенной ему части, тогда какъ переписка по этому предмету, обыкновеннымъ образомъ, можетъ требовать значительнаго времени. По симъ то основнымъ видамъ, я пріемлю см'влость покорн'вйше просить Ваше Высокопревосходительство не оставить Вашимъ вызовомъ г. Фадъева по дъламъ службы въ Петербургъ. Я смъло могу рекомендовать Вамъ, милостивый государь, г. Фадъева, какъчиновника, отличнаго и им'вющаго право на уважение его полезныхъ дарований: а дарованія сіп поставляютъ меня въ долгь испрашивать милостиваго Вашего ему покровительства, - удостов'бряя Васъ, что способности и усердіе этого достойнаго чиновника, составляють твердое ручательство въ томъ, что, оставление г. Фадбева при должности главнаго попечителя надъ

калмыцкимъ народомъ, и поощреніе, имъ вполнѣ заслуженное, принесетъ несомнѣнныя пользы для народа и для самой службы. Если Вамъ благо-угодно будетъ изъявить согласіе на мое ходатайство въ отношеніи вызова г. Фадѣева въ Петербургъ, то предоставленіе этого случая я приму въ личное для себя снисхожденіе. Г. Фадѣевъ, окончивъ сіи дѣла въ Петербургѣ, можетъ усиѣть возвратиться къ веснѣ въ Астрахань. Разъѣзды же его зимою, по существу дѣлъ, не могутъ разстроить управленія, которое я приму въ особое свое вниманіе. Примите увѣреніе въ отличномъ моемъ почтеніи и проч. Иванъ Тимирязевъ. 4-го ноября 1836 года".

22-е. Министру внутреннихъ дѣлъ Блудову отъ Астраханскаго военнаго губернатора Тимирязева, по поводу замедленія назначенія пенсіи.

"Милостивый государь Дмитрій Николаевичь. Изъ многихъ моихъ представленій по дѣламъ калмыцкаго управленія, Ваше Высокопревосходительство изволили усмотрѣть полезные труды и занятія главнаго попечителя калмыцкаго народа, коллежскаго совѣтника Фадѣева, а по донесенію моему, 4-го ноября истекшаго года, Вы дозволили ему прибыть въ Петербургъ для личныхъ докладовъ дѣлъ по калмыцкому управленію".

"Нынъ, присутствіе г. Фадъева въ Петербургъ убъдитъ Васъ, милостивый государь, какъ въ отличныхъ способностяхъ, дарованіяхъ, усердіи и трудахъ этого достойнаго чиновника, такъ равно и въ полезныхъ его занятіяхъ по управленію калмыцкимъ народомъ. При таковомъ служенін г. Фадбева, какъ я обязываюсь повторить, оставленіе этого чиновника при настоящей должности и поощрение имъ заслуженное, принесеть несомивненыя пользы для народа и самой службы. Хотя и можно быть ув реннымъ, что Ваше Высокопревосходительство, въ уваженіе отличной службы Фадбева, не оставите оной безъ милостиваго вознагражденія, но долгол'єтнее прежнее служеніе безъ особенныхъ наградъ и съ особенными пользами для службы, похвальное прохождение Фадбевымъ настоящей должности и обстоятельства, въ коихъ этотъ достойный чиновникъ находится, все сіе порознь и взятое въ совокупности дълаетъ необходимымъ опредълить мъру вознагражденія, съ изъятіемъ изъ общихъ правилъ. Обстоятельства сіи заключаются въ нижеследующемъ. Главный попечитель объ иностранныхъ поселенцахъ южнаго края Россіи, генераль-отъ-инфантеріи Инзовъ, отъ 4-го октября 1835 года, отношеніемъ въ спискѣ у сего включаемомъ, предстательствоваль у Вашего Высокопревосходительства объ исходатайствованіи Фадбеву не въ примъръ прочимъ, пенсіи на службъ 1500 рублей въ годъ, по заслугамъ, въ томъ донесеніи изложеннымъ. Вмёстё съ симъ, по словесному изъясненію г. Фадбева, было ему сдблано отъ министерства предложение о принятии на себя должности главнаго попечителя

калмыцкаго народа. Г. Фадбевъ на сдбланное ему предложение, отвбчалъ, что онъ съ готовностію приметь на себя это званіе, если только правительству угодно будетъ предоставить ему вспоможение на перейздъ и просимую генераломъ Инзовымъ пенсію. Въ посл'ядствін времени на перевздъ Фадвева назначено 4 тысячи рублей, но награды, просимой Инзовымъ, не назначено. Назначеніе г. Фад'вева въ настоящую должность главнаго попечителя не предоставило ему въ отношении содержания никакихъ выгодъ; ибо содержаніе сіе, осталось въ той же мѣрѣ какою онъ пользовался по прежнему мъсту, по 4 тысячи рублей въ годъ; но вибстб съ тбмъ, съ назначениемъ симъ разстроились хозяйственныя его дъла по небольшому имънію, состоящему въ Херсонской губерніп, а также и домашнія діла по воспитанію дітей. Отъ таковаго стеченія обстоятельствъ, Фадевъ въ несколько летъ долженъ будетъ разстроиться въ дълахъ своихъ и поселить, какъ онъ выражается, правильное сътованіе дътей, за утрату небольшаго имінія жены его, за которымь онъ не можетъ нынъ имъть никакого надзора".

"Г. Фадъевъ служитъ 35 лътъ, и по отставкъ имъетъ право на полную пенсію. Каждая награда кромъ пенсіи, пожалованнай ему въ установленномъ общемъ порядкъ, не можетъ замънить существенныхъ нуждъ этого высоко-даровитаго чиновника; итакъ, лишеніе пенсіи на службъ, испрашиваемой генераломъ Инзовымъ и при назначеніи въ настоящую должность, поставитъ его по долгу отца семейства, въ обязанность или просить перевода въ Новороссійскій край, гдъ чрезъ попеченія свои объ имъніи, онъ въ состояніи будетъ поддержать небольшое достояніе своей супруги, или же просить объ увольненіи его отъ службы".

"Изъяснивъ со всею откровенностію о нуждахъ г. Фадѣева, и будучи поставленъ въ прямой и справедливый долгъ свидѣтельствовать о полезной и отличной службѣ его, я пріемлю смѣлость всепокорнѣйше просить объ исходатайствованіи ему пенсіи на службѣ по тысячѣ пятьсотъ рублей въ годъ. Предоставленіе этой награды г. Фадѣеву, послужитъ поощреніемъ къ дальнѣйшему его отличному служенію, предоставляя вмѣстѣ съ симъ ему средство остаться въ Астрахани главнымъ попечителемъ, для пользъ калмыцкаго народа. Въ полномъ надѣяніи, что Ваше Высокопревосходительство справедливое мое предстательство примите благосклонно, я съ совершеннымъ почтеніемъ имѣю честь и проч. Иванъ Тимирязевъ. 28-го января 1837 года".

23-е. Отъ министра государственныхъ имущесть графа Киселева А. М. Фадъеву, по назначении послъдняго саратовскимъ губернаторомъ вслъдствіе отзыва о немъ графа Императору Николаю Павловичу.

"Милостивый государь Андрей Михайловичъ. На письмо Ваше отъ сего 13-го мая честь им'єю отв'єтствовать, что принятое мною уча-

стіе въ новомъ назначеніи, Всемилостив више Вамъ данномъ, есть последствіе убъжденія моего, что вы принесете на новомъ поприще боле пользы, какъ для цёлой губерніи, важной въ столь многихъ отношеніяхъ, такъ и для управленія государственными имуществами; не только мнъ пріятно будеть если вы продолжите вліяніе Ваше на устройство нъкоторыхъ частей управленія, донынъ бывшаго подъ непосредственнымъ Вашимъ начальствомъ, но я покорно прошу Васъ, кромъ обязанности возложенной на Васъ проэктомъ учрежденія о управленіи государственными имуществами, принять все управление и по всима частяма въ особенное Ваше руководство и направить, по Вашему усмотренію, всё дъйствія палаты и новаго управляющаго, который будеть слъдовать всёмъ Вашимъ указаніямъ. О желаніи Вашемъ пріёхать въ С.-Петербургъ сообщено мною графу Строганову, и отъ Васъ зависъть будетъ обратиться къ нему съ просьбою о томъ въ то время, когда Вы признаете прівздъ Вашъ сюда удобнвишимъ. Съ совершеннымъ почтеніемъ и проч. Гр. П. Киселевъ. Мая 27-го дня 1841 года".

24-е. Отъ министра государственныхъ имуществъ графа Киселева къ А. М. Фадъеву. Отъ 21-го мая 1842 года.

"Милостивый государь Андрей Михайловичъ. Я съ удовольствіемъ прочелъ письмо Ваше ко мнѣ, отъ 5-го сего мая о положеніи казенныхъ крестьянъ Заволжскаго края, найденныхъ Вами, въ отношеніи способовъ продовольствія обезпеченными хорошими всходами хлѣбовъ и попеченіями объ нихъ мѣстнаго управленія. За столь пріятное увѣдомленіе приношу Вамъ мою искреннюю благодарность, будучи увѣренъ, что доколѣ Вы будете находиться въ Саратовской губерніи, я могу быть покоенъ насчетъ порядка и хода дѣлъ, по извѣстности мнѣ вашего усердія и горячаго желанія добра, на дѣлѣ ўже доказаннаго. Примите увѣреніе, и проч. Гр. П. Киселевъ".

25-е. Отъ графа Дмитрія Николаевича Блудова къ А. М. Фадъеву.

"Милостивый государь Андрей Михайловичъ. Получивъ письмо Вашего превосходительства отъ 10-го сего мая, въ которомъ Вы поздравляете меня съ возведеніемъ въ графское достоинство, мнѣ особенно пріятно было видѣть изъ онаго, что Вы сохранили воспоминаніе о прежнихъ моихъ съ Вами сношеніяхъ, всегда мнѣ памятныхъ. Позвольте изъявить Вамъ искреннюю мою благодарность за сіи чувствованія и вмѣстѣ увѣрить Васъ въ томъ неизмѣнномъ моемъ къ Вамъ уваженіи и преданности, съ коими имѣю быть и пр. Графъ Блудовъ. 26-го мая 1842-го года".

Когда позволяло время, Андрей Михайловичъ писалъ статьи, которыя посылаль для напечатанія въ журналы, министерскіе и

литературные, бо́льшею частію не подписывая своего имени. Какъ къ нимъ относились, и какъ ихъ цѣнили редакціи журналовъ, показываеть прилагаемое письмо отъ издателя «Сѣвернаго Архива» весьма извѣстнаго Булгарина, по поводу одной статьи, посланнной еще изъ Екатеринослава въ 1824-мъ году.

## 26-е. Отъ Ө. Булгарина къ А. М. Фадъеву.

"Благосклонное письмо Ваше (отъ 15-го февраля изъ Екатеринослава) я получилъ и чрезвычайно обрадовался, что узналъ почтеннаго сочинителя статъи, украсившей мой журналъ, о которомъ я относился съ похвалою совершенно безпристрастно, ибо не зналъ имени Вашего. Крайне сожалѣю, что не могу по Вашему желанію остановить печатанія, ибо у Теля все уже набрано впередъ, а потому если Вамъ угодно будетъ украсить снова и обогатить мой журналъ Вашими прелестными статьями, то можно напечатать въ видѣ добавленія, съ такого то по такой то годъ. Это будетъ еще замѣчательнѣе, ибо публика будетъ видѣть и прежнее и нынѣшнее положеніе того края. Статьи Вашей ожидаю, какъ жиды Мессіи, ибо въ истинномъ оцѣненіи Вашихъ свѣдѣній Вы могли быть удостовѣрены, когда я вовсе не имѣлъ чести знать сочинителя "Обозрѣнія колоній". Съ истиннымъ высокопочитаніемъ и проч. Вашъ покорнѣйшій слуга Ө. Булгаринъ, издатель "Сѣвернаго Архива". С.-Петербургъ, 29-го марта 1824-го года".

27-е. Письмо дъйствительнаго статскаго совътника Самуила Христіановича Контеніуса къ Императору Александру Павловичу, отъ 16 го октября 1825-го года, переданное Государю во время его проъзда чрезъ нъмецкія колоніи Новороссійскаго края А. М. Фадъевымъ.

"Sire. Je suis inconsolable que mes infirmités me privent du bonheur le plus desiré, de celui d'aller me présenter devant la face auguste de Votre Majesté Imperiale avec la plus profonde dévotion, afin de Lui énoncer mes très humbles remerciements pour sa confirmation suprême et très gracieuse de mon testament. Sire! Quand le coeur surabonde de sentiments profonds, les paroles ne peuvent plus les exprimer: je ne peux donc que révérer en silence, le reste de mes jours. les effets des bontés magnanimes dont Votre M. I. a de nouveau daigné me combler".

"Les colonies de ce pays ont depuis les deux années précédentes de disette, sensiblement été arretées dans l'avancement de leur bien-être; maintenat, ayant joui d'une bonne recolte, elles commencent à s'en remettre, et la multiplication des bêtes à laine et surtout l'amélioration ultérieure et méthodique des toisons, contribuera éfficacement à les conduire à un état d'aisance. La tonte de l'année passée, ayant valu à ces

colonies 260 mille roubles, a d'une manière marquante diminué leurs peines".

"Sire! Souffrez gracieusement, que j'ose exposer à Votre Majesté une idée qui me tient sans cesse à coeur depuis le commencement de la colonisation. Le plus grand defaut de ce bon pays est le manque de bois; je suis persuadé, que ce besoin urgent peut être produit dans notre pays: une plantation naissante sur la Molotschna, peut prouver la possibilté de cette assertion. Il est vrai que le commencement de l'entreprise pourra rencontrer des difficultés,—non pas que la qualité du sols'y opposa, mais parce que la sécheresse accidentelle de notre ciel peut quelquefois y mettre des entraves, qui cependant se laissent vaincre par la persévérance. J'ai écrit la dessus un projet et une instruction y analogue; les années passées de détresse, d'un côté,—et la répugnance du cultivateur paysan pour toutes les opérations de longue haleine,—de l'autre, en ont fait différer l'exécution".

"Sire! L'auguste présence de V. M. I. dans les colonies, pourrait y faire créer pour le commencement 800 dessetines de bois, s'il plairait à Sa sagesse de déclarer aux mairies des cantons coloniaux, que pour leur bien essentiel, et pour celui de leur postérité, Elle desire que chaque père de famille produise et cultive successivement une demi dessetine de bois d'espèces hatives, y compris le pseudo-acacia qui reussit partout; il est à présumer que, lorsque après dix ans on sera convaineu du succés de l'entreprise, ils se trouveront des individus bien intentionnés qui voudront laisser à leurs enfants une dessetine entière de bois, formant un des premiers besoins pour l'éxistance humaine. Un mot, une exhortation gracieuse prononcée à ce sujet par Votre M. I. ferait disparaître la répugnance des colons pour l'utile objet en question et les ferait faire tout ce qui est humainement possible pour accomplir la volonté suprême de l'Auguste Empereur qu'ils adorent".

"Je suis persuadé Sire, que, quand je ne serai plus, mon digne chef le lieutenant général d'Insof, porté avec zêle pour tout ce qui est d'une utilité reconnue,— et l'assesseur de colège Fadééff, fonctionnaire docile, appliqué, intelligent et animé du même ésprit que notre chef, ne se laissant point intimider par les difficultés du commencement, dirigeront et conduiront progressivement l'entreprise vers le but proposé, et en sorte que les colonies puissent avec le temps servir de modèle aux indigènes".

"Sire! Souffrez gracieusement que je suplie Votre M. I. de vouloir bien m'accorder encore une dernière grace,— celle de pardonner par un effet de sa clémence, la hardiesse de l'exposition de ces longs détails, à celui qui sera jusqu'au dernier soupir avec la plus haute vénération et le plus religieux dévouement, le très humble et très fidèle sujet de Votre M. I. Samuel Contenius".

Переводъ письма Контеніуса къ Императору Александру Павловичу.

"Государь! Я крайне скоролю о томъ, что немощи мои лишаютъ меня самаго желаннаго счастія представиться предъ августвищее лицезрвніе Вашего Императорскаго Величества, чтобы выразить съ глубочайшимъ благоговвніемъ мою всепокорнвйшую признательность за Ваше верховное и всемилостиввищее утвержденіе моего духовнаго заввщанія. Государь! Когда сердце преисполнено глубокими чувствованіями, слова не могутъ болбе ихъ передавать; я могу только въ продолженіи остатка дней моихъ безмольно чтить выраженіе великодушной милости, которой Ваше Императорское Величество снова удостоили меня осчастливить".

"Колоніи здѣшняго края, замѣтно задержанныя въ преуспѣяніи своего благосостоянія въ теченіе двухъ предшествовавшихъ неурожайныхъ годовъ, нынѣ, воспользовавшись хорошей жатвой настоящаго года, начинаютъ видимо поправляться. Размноженіе овецъ, а особенно дальнѣйшее послѣдовательное улучшеніе руна, будетъ дѣйствительно содѣйствовать къ приведенію ихъ въ состояніе полнаго довольства. Стрижка шерсти прошлаго года, доставившая колоніямъ 260 тысячъ рублей, ощутительнымъ образомъ уменьшила ихъ нужды".

"Государь! Прошу милостиваго снисхожденія позволить мий осмівлиться изложить Вашему Императорскому Величеству мысль, постоянно лежащую у меня на сердцій съ самаго начала колонизаціи. Величайшій недостатокь этой хорошей страны,—есть недостатокь лібса. Я уб'яждень, что эта самонужнійшая потребность можеть быть воспроизведена въ нашемъ край. Возникающая плантація и насажденія по берегу рібки Молочной, служать доказательствомъ моего утвержденія. Правда, что начало предпріятія можеть встрібтить затрудненія,—не потому, чтобы качество почвы противилось тому,—но потому, что случайная сухость нашей атмосферы можеть иногда представлять препятствія, которыя однако несомнічно поб'яждаются настойчивостію. Я написаль по этому поводу проэкть и относящуюся къ нему инструкцію; прошлые б'ядственные годы, съ одной стороны,—и отвращеніе земледівльца крестьянина ко всякому труду, требующему времени и терийнія, съ другой,— замедлили ихъ выполненіе".

"Государь! Августъйшее присутствие Вашего Императорскаго Величества въ колоніяхъ, могло бы послужить къ созданію для перваго начала восьмисоть десятинь лѣса, если бы Вамъ было благоугодно объявить старшинамъ колонистскихъ поселеній, что для существеннаго блага ихъ самихъ и ихъ потомства Вы желаете, чтобы каждый отецъ семейства насадилъ и воздѣлывалъ послѣдовательно хоть полъ-десятины лѣса скоро растущихъ видовъ деревьевъ, въ томъ числѣ акацію, вездѣ удающуюся; и можно съ достовѣрностію предполагать, что чрезъ десять •

лътъ, когда убъдятся въ успъхъ предпріятія, найдутся благонамъренные козяева, которые пожелають оставить своимъ дътямъ и цълую десятину лъса, составляющаго одну изъ первыхъ потребностей для человъческаго существованія. Одно слово, одно милостивое увъщаніе, произнесенное по этому поводу Вашимъ Императорскимъ Величествомъ, заставило бы исчезнуть сопротивленіе колонистовъ къ полезному дълу, и заставило бы ихъ сдълать все, что человъчески возможно, для исполненія верховной воли Августъйшаго Императора обожаемаго ими".

"Я убъжденъ, Государь, когда меня уже не станетъ, мой достойный начальникъ генералъ-лейтенантъ Инзовъ, ревностно расположенный ко всему, что можетъ быть признано полезнымъ, и колежскій ассесоръ Фадѣевъ,— чиновникъ исполнительный, прилежный, разумный и одушевленный тѣмъ же духомъ какъ и нашъ начальникъ,— не допускающіе себя робѣть предъ трудностями начала,— направятъ и поведутъ постепенно это дѣло къ предназначенной цѣли такимъ образомъ, чтобы колоніи могли современемъ служить образцемъ для туземныхъ жителей".

"Государь, удостойте всемилостивѣйшаго дозволенія умолять Ваше Императорское Величество, о дарованіи мнѣ еще послѣдней милости,— простить смѣлость изложенія этихъ долгихъ подробностей тому, который пребудетъ до послѣдняго своего вздоха съ чувствомъ самаго высокаго почитанія и благоговѣйной преданности, Вашего Императорскаго Величества, всепокорнѣйшій вѣрноподданный Самуилъ Контеніусъ".





Часть II.





Первыя впечатлѣнія мои съ пріѣздомъ въ Тифлисъ были неопредѣлительны и разнообразны. Мѣстоположеніе и виды города мнѣ и женѣ моей понравились. Мы остановились на квартирѣ, заблаговременно для меня приготовленной, въ части города, именуемой Солалаками, въ домѣ отставнаго капитана армянина Мурачева. Хозяинъ съ женою оказались люди добрые и гостепріимные, квартира порядочная и удобная для насъ троихъ; видъ на горы съ галереи дома представлялся прелестный, а время наступило въ здѣшнемъ краѣ самое лучшее, то-есть осеннее, а потому эта первоначальная обстановка подѣйствовала на насъ довольно пріятно. Но дороговизна дала себя почувствовать съ самаго пріѣзда: и квартира, и всѣ потребности жизни (кромѣ нѣкоторыхъ фруктовъ) оказались значительно дороже нежели во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ мы до этихъ поръ жили\*).

Князь Воронцовъ былъ такъ внимателенъ, что, при отъёздё моемъ отъ него изъ Кисловодска, писалъ начальнику гражданскаго управленія генералъ-лейтенанту Ладинскому и вице-губернатору Десимону, прося ихъ ознакомить меня со всёмъ тёмъ, что заёзже-

<sup>\*)</sup> Дороговизна въ Тифлисъ со времени прівзда моего въ 1846 году и по нынь, около двадцати льть спустя, возвышается непрестанно. Причины тому: умноженіе народонаселенія, приливъ денегь по большому числу служащихъ военныхь и гражданскихъ, монополія, множество злоупотребленій, необращеніе на то вниманія со стороны начальства и проч. и проч. При всей умъренности въ нашемъ образъ жизни, мы (я съ зятемъ моимъ Витте) проживаемъ не менъе 14—15 тысячъ въ годъ. \*)

<sup>\*)</sup> Теперь, по вывод ${}^{\star}$  войск ${}^{\star}$  из ${}^{\star}$  Тифлиса, там ${}^{\star}$ , говорят ${}^{\star}$ , стало гораздо дешевле. H.  $\Phi_{ullet}$ 

му семейному человѣку въ незнакомомъ краѣ знать необходимо. Подобнымъ вниманіемъ къ своимъ подчиненнымъ князь Воронцовъ особенно привлекалъ къ себѣ. Этимъ качествомъ, въ такой степени, какъ оно было у него, мало кто обладаетъ въ его высокомъ положеніи.

Ладинскій, по м'єсту начальника гражданскаго управленія, состояль предсёдателемь Совета главнаго управленія Закавказскаго края. Хотя и безъ всякаго образованія, но съ природнымъ умомъ, онь быль, что называется, хитрый хохоло, умъвшій угождать высшему начальству и туземнымъ аристократамъ, изъ коихъ, въ особенности съ мусульманскими (по прежней свой службъ въ ихъ средъ, когда еще быль полковымъ командиромъ), находился въ большой дружбъ. Онъ сильно защищаль ихъ интересы въ невыгоду крестьянь, когда совершалось дёло о правахь высшаго мусульманскаго сословія, и такъ запуталь его, что и теперь, въ 1864 году, неизвъстно, какъ и когда оно кончится. Это онъ, кажется, предвидътъ и немедленно по совершении этого дъла подалъ въ отставку; а когда по воспослъдованіи его увольненія одинъ изъ членовъ Совъта спросиль его: «кто же будеть теперь расхлебывать кашу, которую вы по этому дёлу заварили?» — то онъ съ пронической улыбкою отвётиль: «Ужъ никакъ не я!»—Но для своихъ сотоварищей и подчиненныхъ онъ быль человъкъ добрый и очень радушный хльбосоль. Онь недавно (въ шестидесятыхъ годахъ) умерь въ Өеодосіи и оставиль, говорять, кром' хорошаго недвижимаго имущества въ Крыму, болъе ста тысячъ рублей капитала, и притомъ всегда жилъ весьма недурно, даже широко: а потому и кажется. что экономіей отъ своего содержанія столько накопить едва-ли могь.

Другими моими товарищами по Совъту тогда были генералы: князь Чавчавадзе, Реуть, Кохановъ. Жеребцовъ, Семеновъ и Шрамъ. Чавчавадзе быль грузинскій аристократь, для туземца того времени человъкъ довольно образованный и вліятельный по отношенію къ своимъ соотечественникамъ, но съ нимъ мнѣ пришлось служить не долго. 7-го ноября того же года онъ упалъ съ дрожекъ, расшибъ себъ голову и того же дня умеръ. Реутъ, Кохановъ, Жеребцовъ, изъ которыхъ первые два старые, храбрые Кавказскіе ветераны, люди были хорошіе, хотя мало приносившіе пользы въ Совътъ; то же долженъ сказать и о прочихъ. Одинъ Семеновъ, хотя вертопрахъ не по лътамъ и страшный говорунъ,

выдавался однако, какъ человъкъ смышленный и образованный; онъ былъ однимъ изъ первыхъ воспитанниковъ Царскосельскаго лицея. Впослъдствии князъ Воронцовъ сдълалъ его попечителемъ учебнаго округа, гдъ онъ накутилъ самымъ непозволительнымъ образомъ, да еще промоталъ казенныя деньги, что послужило поводомъ къ его удаленію отъ должности и окончательному изгнанію. Послъ оставленія своего служенія на Кавказъ, Семеновъ получилъ мъсто члена главнаго управленія училищъ, подъ покровительствомъ родственника своего, графа Ростовцова. Онъ умеръ въ 1863 году въ Женевъ.

Служба моя въ самомъ началѣ оказалась вовсе нетрудною, особенно при сравненіи съ безчисленными заботами и непріятностями на Саратовскомъ губернаторствѣ; а что лучше всего — отвѣтственности никакой, потому что всѣ постановленія Совѣта исполнялись не иначе какъ по утвержденіи ихъ намѣстникомъ. Засѣданія происходили не чаще какъ разъ или два въ недѣлю, но занятія въ нихъ бывали серьезныя, многосложныя, далеко не столь ничтожныя какъ впослѣдствіи, съ 1859 года, по преобразованіи Совѣта княземъ Барятинскимъ.

Кромъ сотоварищей моихъ по Совъту, я познакомился и съ другими лицами въ Тифлисъ, или по необходимости служебныхъ съ ними отношеній, или по уваженію, коимъ они пользовались въ обществъ, или по значению ихъ офиціальнаго положенія. У князя Воронцова, возвратившагося въ Тифлисъ въ первыхъ числахъ ноября, я встр'єтиль людей, давно мнів изв'єстныхь со времени моей жизни въ Новороссійскомъ крат, съ которыми судьба привела меня снова увидъться и жить въ одномъ мъстъ. Въ числъ ихъ, однимъ изъ первыхъ по давности знакомства, слъдуеть назвать Степана Васильевича Сафонова, директора канцеляріи нам'єстника, о встр'ь-<mark>чь сь которымь по дорогь моей вь Кисловодскь я упоминаль.</mark> Онъ былъ сынъ секретаря Екатеринославской духовной консисторіи, и я его видаль еще съ самаго начала моего прибытія въ Екатеринославъ, когда онъ мальчикомъ бъгалъ босикомъ по улицамъ. По окончаніи обученія въ тамошней семинаріи, отецъ опредълиль его въ гражданскую службу, успълъ помъстить въ канцелярію Новороссійскаго генераль-губернатора, гдѣ онъ, по прибытіи князя Воронцова въ Одессу, былъ имъ замъченъ какъ молодой человъкъ проворный, довкій, сметливый, коего онъ могъ прилаживать для

всего, чего бы то ни было. Словомъ, онъ состоялъ при Воронцовъ тъмъ же, чъмъ Поповъ у Потемкина. Быстро и скоро онъ возвысился въ чинахъ, почестяхъ, и когда князъ Воронцовъ былъ назначенъ Кавказскимъ намъстникомъ, то далъ ему мъсто директора своей канцеляріи. Сафоновъ, разумъется, угождалъ князю во всемъ, непрестанно и постоянно получалъ крупныя награды, и когда въ на стоящемъ званіи получать ему уже было нечего, то по ходатайству князя опредъленъ сенаторомъ въ Петербургъ, гдъ и умеръ, кажется, въ прошломъ году. Въ отношеніи финансовыхъ средствъ, онъ тоже устроилъ свои дъла очень удовлетворительно, въ особенности выгодной женитьбою на дочери богатаго Одесскаго негоціанта, грека Маразли. Сказать о немъ болъе нечего; человъкъ былъ впрочемъ недурной, но всему предпочитавшій свои личные интересы.

Въвыборълюдей на губернаторскія должности, какъ въ Новороссійскомъ краѣ, такъ и здѣсь, князь Воронцовъ не обладаль счастіемъ. По крайней мѣрѣ, я не помню ни одного губернатора, выборъ коего заслуживаль бы названія удачнаго. То же самое можно сказать и о князѣ Барятинскомъ. У князя Воронцова въ Новороссійскомъ краѣ случались губернаторами люди честные и хорошо образованные, какъ напримѣръ Донецъ-Захаржевскій, баронъ Франкъ, Нарышкинъ и другіе, но мало опытные, безпечные и потому не слишкомъ способные къ успѣшному управленію губерніями.

Изъ прочихъ лицъ Тифлисскаго общества того времени, съ которыми мнъ пришлось свести знакомство, замъчательнъйшія были: Юлій Андреевичъ Гагемейстеръ, дъйствительный статскій совътникъ, прикомандированный изъминистерства государственныхъ имуществъ состоять при намъстникъ—человъкъ умный. дѣловой, хорошо знавшій Закавказскій край, дѣльный разговоръ съ которымъ и интересныя свѣдѣнія, передаваемыя имъ. всегда доставляли мнъ удовольствіе и даже пользу. Князь Палавандовъ, бывшій Тифлисскій губернаторъ, а потомъ членъ Совъта, одинъ изъ умнъйшихъ и благонамъреннъйшихъ грузинъ, какихъ я зналъ. Графъ Дунинъ. предсѣдатель судебной палаты, съ коимъ я служебныхъ отношеній не имълъ, но познакомился какъ съ человѣкомъ весьма образованнымъ. любезнымъ, и хотя подчасъ и пустомелей, но по большей части довольно пріятнымъ собесѣдникомъ.

Изъ духовныхъ особъ тогда находились въ Тифлисѣ двѣ личности, высоко стоявшія въ общемъ мнѣніи и пользовавшіяся большимъ уваженіемъ какъ общества, такъ и народонаселенія: экзархъ Грузіи Исидоръ, іерархъ во всѣхъ отношеніяхъ совершенно достойный, коего здѣшній край, къ сожалѣнію, лишился въ 1858 году, по случаю перевода его митрополитомъ въ Кіевъ, а затѣмъ въ Петербургъ, гдѣ онъ и донынѣ пребываетъ; и Нерцесъ, патріархъ армянскій, котораго я зналъ еще въ бытность его армянскимъ архіепископомъ въ Кишиневѣ въ двадцатыхъ годахъ, тоже человѣкъ умный, имѣвшій большое вліяніе на своихъ соотечественниковъ, скончавшійся нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ глубокой старости, слишкомъ девяноста лѣтъ отъ рожденія.

Остальную часть 1846 года я провель, знакомясь съ дълами и обязанностями по новой моей службъ и чтеніи всемогъ достать о Закавказскомъ краб. го. что только Воронцовъ, съ самаго начала моего прівзда, мив сказаль, чтоя готовился къ управленію государственными имуществами Закавказскаго края и къ составленію уже задуманнаго имъ преобразованія управленія этими имуществами. Управленіе было учреждено въ 1840 году на тъхъ же основаніяхъ, какъ и въ Россіи, съ нѣкоторыми лишь по мѣстнымъ обстоятельствамъ измѣненіями, которыя, какъ и всѣ почти учрежденія въ Закавказскомъ крав, составлявшіяся по теоретическимь соображеніямь, оказались неудачны. Первымъ приступомъ къ этимъ занятіямъ состоялось поручение мить ревизіи сначала Тифлисской, а въ 1847 году и Шемахинской палать государственных имуществъ и подвёдомственныхъ имъ поселеній.

Я быль совершенно доволень моимь новымь служебнымь положениемь и душевно радовался удачной перемьнь должности, мыстожительства и, главное, начальства, которое вы близкомы прошломы и настоящемы различалось между собою какы мутный, тинистый омуть оты чистой, свытлой воды. Но вы семейной моей жизни грустно отзывалось уменьшение моего домашняго круга, всегда такого многочисленнаго и оживленнаго, а теперь ограниченнаго только нами тремя. Я говорилы уже, что старшая дочь моя Екатерина сы мужемы и дытыми, а также сыны Ростиславы остались вы Саратовы. Эта разлука насы очень огорчала, особенно жену мою, и живыйшая наша забота состояла вы томы, какы бы поскорые соединиться сы ними, вы чемы мы не теряли надежды и что по милости Божіей сбылось вы слыдующемы, наступавшемы году.

Проходившій 1846 годь, быль для меня годомь тяжелыхь испытаній и хотя окончился благополучно, но последствія и впечатленія перетерпънныхъ непріятностей, правственно и вещественно долго еще тяготъли надо мною. Сначала меня иногда одолъвало уныніе, которое я конечно старался преодолъвать. Также меня тогда безпокоило неустроенное положение моего сына, находившагося въ отставкъ. Онъ колебался въ выборъ службы: его тянуло, по всегдашнему его влеченію, въ военную службу; я же, по моимъ соображеніямъ, болье желалъ, чтобы онъ поступиль въ гражданскую. Такъ прошло нѣсколько лътъ. Но они прошли дли него не безполезно; они сдълали изъ него высокообразованнаго человъка. Онъ занимался серьезными предметами, очень много читаль, изучаль, познакомился основательно съ разнообразными науками, обогатиль свой умъ многосторонними познаніями и, при его природной необыкновенной памяти, пріобрѣлъ на всю жизнь общирныя свѣдѣнія, кои впослѣдствіи изумляди первоклассныхъ европейскихъ ученыхъ, не ожидавшихъ встрътить ихъ въ свътскомъ, а тъмъ болье военномъ человъкъ. Но время проходило, и для человъка, не обезпеченнаго независимымь состояніемь, оно могло вь будущемь болье не вознаградиться въ отношении его карьеры по службѣ и матеріальныхъ средствъ къ жизни. Эта забота тяготила меня, почему я и старался ускорить его прівздъ на Кавказъ для окончательнаго разрвшенія этого вопроса.

Между тъмъ, въ ожиданіи обоза высланнаго изъ Саратова съ нашими домашними вещами, надобно было обзаводиться устройствомъ квартиры, чъмъ и занялась Елена Павловна, бравшая всегда на себя всъ тяготы и хлопоты по дому. Мало-по-малу жизнь наша вошла въ извъстную колею, и мы возвратились къ нъкоторымъ изъ нашихъ прежнихъ привычекъ: по вечерамъ завелся опять бостончикъ, по большей части съ соучастіемъ нашей хозяйки Мурачевой, дамы весьма не глупой, носившей европейскій костюмъ, слъдовательно, принадлежавшей къ туземной цивилизаціи и пользовавшейся значительнымъ уваженіемъ и въсомъ въ своемъ кругу, какъ по уму, такъ и по близкому родству съ князьями Бебутовыми. Я всегда имъть обыкновеніе прогуливаться два раза въ день, что было необходимо для здоровья при моей сидячей рабочей жизни, и теперь продолжаль это обыкновеніе, дълая утромъ и послъ объда большія прогулки, иногда по нъскольку версть.

предпочтительно пъшкомъ, что скоро меня познакомило съ городомъ и его окрестностями. Всходилъ на горы Мта-Цминды къ церкви Св. Давида, гдъ похороненъ Грибоъдовъ, любовался дъйствительно восхитительнымъ видомъ на Тифлисъ съ вершины скалы съ башнями надъ ботаническимъ садомъ. Меня и мою жену особенно занимала старая часть города, сохранившая вполнъ свой азіатскій характерь, образчики котораго мы уже виділи, хотя конечно въ миніатюрь, во время нашихъ повздокъ по Крыму, напримъръ, въ Бахчисараъ. Кривыя, узкія улицы, всегда пыльныя или грязныя, переулки въ родъ коридоровъ, упиравшіеся внезапно въ какую-нибудь ствну или заборъ; дома съ плоскими крышами, древнія церкви своеобразной архитектуры съ остроконечными куполами, шумные базары съ тъсными лавченками, въ коихъ вмъстъ работали и продавали производимый товаръ; туземныя женщины въ чадрахъ, разнообразные костюмы, караваны верблюдовъ съ бубенчиками, арбы запряженныя буйводами, ищаки навьюченные корзинами съ углемъ или зеленью, зурна съ дудками и барабанами, муши (носильщики) съ невъроятными тяжестями на спинъ, бурдюки съ виномъ, --- все это на первыхъ порахъ насъ интересовало, а иногда и удивляло, хотя часто не особенно пріятно. Между прочимъ, мы долго не могли привыкнуть къ странной манеръ туземнаго уличнаго пънія: идеть себъ какой нибудь азіатскій челов'єкь, спокойно, тихо и вдругь, безь всякаго видимаго побужденія, задереть голову кверху, разинеть роть въвидь настоящей пасти и заореть такимъ неистовымъ, дикимъ голосомъ, что непонятно, какъ у него не лопнетъ глотка, и даже самъ отъ избытка натуги весь посинветь, побагровветь и зашатается на ногахъ. Этотъ неожиданный маневръ насъ просто пугалъ, и мы спросили у нашей хозяйки, что онъ означаеть? Она объяснила, что это у нихъ такіе виртуозы, поють они грузинскія или татарскія аріи. Ну, подумали мы, что городъ, то норовъ, такъ какъ по всему это птніе гораздо болте походило на норовъ нежели на арію. Когда привели изъ Саратова нашихъ упряжныхъ лошадей, незнакомыхъ съ восточными нравами, то такой виртуозъ, однажды заревъть внезапно у нихъ подъ ушами и такъ ихъ перепугалъ, что онъ чуть было не разбили экипажа.

Нерѣдко во время моихъ прогулокъ мнѣ случалось подъ вечеръ встрѣчаться съ княземъ Воронцовымъ, который тоже много

ходиль пъшкомъ, что ему такъ же нужно было, какъ и мнъ, при его усидчивыхъ занятіяхъ. Онъ всякій день подолгу сидёль за работой. Мив часто приходилось заходить къ нему по деламъ въ праздничные дни и по воскресеньямъ, и я почти всегда заставалъ его за письменнымъ столомъ и за бумагами. Онъ не разъ со вздохомъ жаловался мив, что никакъ не можетъ ранве пяти часовъ вырваться идти на прогулку. Тогда же онъ дълаль и свои визиты, иногда съ княгиней, безъ всякихъ провожатыхъ, запросто. Чрезъ нъсколько дней по возвращении ихъ въ Тифлисъ, я съ женою и дочерью сидъль у себя дома за объдомь; часу въ шестомъ вдругъ зазвонилъ колокольчикъ съ улицы у входныхъ дверей, чедовъкъ пошель отворить. За дверью стояль князь Воронцовъ подъ руку съ княгиней, только вдвоемъ, и самъ звонилъ въ колокольчикъ; прогуливаясь, они защли къ намъ въ гости. Часто онъ катался и верхомъ, но тогда съ адъютантами и конвойными казаками, или въ кавалькадъ съ княгиней. Сафоновъ, возвратившійся въ ноябръ изъ поъздки въ Петербургъ, разсказывалъ какъ Императоръ Николай Павловичъ заботился о здоровь и спокойстіи князя Михаила Семеновича. Предъ отъйздомъ Сафонова, Государь призваль его къ себъ и приказаль благодарить князя за то, что онь взяль на себя такую обузу, какь Грузія, и сказаль при томь: «Я прошу вейхъ васъ, господъ окружающихъ князя, беречь его какъ возможно болѣе». Да и немудрено, такихъ людей какъ Воронцовъ подыскать не легко.

Съ осени еще стали носиться слухи о приближавшейся изъ Персіи холерѣ. Нѣсколько случаевъ заболѣванія уже произошли въ Сальянахъ, но полагали, что она, минуя Закавказье, пойдетъ по направленію вверхъ, вдоль Каспійскаго моря, на Астрахань, гдѣ уже дѣдались пригототовленія къ ея пріему. Въ Тифлисъ тоже прибыла коммисія врачей для встрѣчи ея и совѣщанія о принятіи предохранительныхъ мѣръ. Въ числѣ врачей пріѣхалъ командированный изъ Саратова предсѣдатель врачей пріѣхалъ которъ Соломонъ, тотчасъ же явившійся ко мнѣ съ обильнымъ занасомъ Саратовскихъ новостей, уже мало меня интересовавшихъ. Пѣсколько мѣсяцевъ спустя, коммисія холеру встрѣтила, но, какъ и слѣдовало ожидать, нисколько и ни въ чемъ ей не воспрепятствовала.

Новый 1847 годъ я встрътплъ въ дурномъ расположени духа. Болъзненные припадки жены моей, происходившие отъ застарълаго ревматизма, замътно ослабъвшіе во время переъзда и пріъзда въ Грузію, что мит подавало надежду на полное ихъ прекращеніе съ содъйствіемъ южнаго климата, начали снова возобновляться такъ же, какъ и мои прежнія немощи—сильная нервная боль въ головъ и біеніе сердца, часто меня безпокоившія. Разлука съ дътьми и внуками, и нъкоторыя другія обстоятельства не совсъмъ пріятныя, еще тяжелъе чувствовались въ большіе праздничные дни. Тогда я не былъ еще въ такомъ твердомъ убъжденіи, какъ теперь, что Богъ направляетъ все къ лучшему и надежда на Него не посрамить!

Зима въ Тифлисъ была въ этомъ году очень теплая, морозы не достигали свыше 5° по Реомюру, и уже въ январъ начали появляться весенніе дни, какихъ въ Саратовъ въ эту пору года мы и во снъ не видали. Миндальныя и абрикосовыя деревья покрылись какъ снъгомъ густымъ бълымъ и розовымъ цвътомъ, въ садахъ подвязывали и подръзывали виноградъ; на поляхъ цвъли фіалки и вездъ зеленъла трава. Замъчательно, что съ этого времени, въ продолженіе двадцати лътъ, зимы становятся здъсь все суровъе и холоднъе, климатъ постепенно замътно измъняется. Въроятно, этому содъйствуетъ безжалостное истребленіе въ окрестностяхъ Тифлиса со всъхъ сторонъ лъсовъ.

Въ началъ года занятія въ Совъть состояли преимущественно въ совъщаніяхь по поводу открытія новыхь губерній, раза два князь намъстникъ самъ участвовалъ въ нашихъ засъданіяхъ, иногда довольно продолжительныхъ. Ладинскій завель такой порядокъ, что послъ каждаго засъданія всь члены Совьта отправлялись къ нему объдать. Онъ принималь очень гостепріимно, хорошо кормиль, а поиль по большей части виномь изъ лучшихъ мъстныхъ виноградниковъ. По временамъ онъ задавалъ и вечера, по всей формъ, съ дамами, музыкой и танцами. Нередко и Воронцовы посещали его. Хоть онъ быль старый холостякь, но любиль повеселиться и увеселять другихъ, жилъ совершенно привольно, въ свое удовольствіе. Вообще эта зима въ Тифлисъ была оживленная и веселая въ общественномъ отношеніи, но мы мало принимали участія въ ея веселостяхъ, такъ какъ ни я, ни жена моя, ни дочь не чувствовали къ нимъ никакого влеченія и пользовались ими только по необходимости или, върнъе сказать, по обязанностямъ моего служебнаго положенія. Воронцовы жили конечно съ обычною своею барскою роскошью, и издавна заведенные ихъ еженедъльные вечера по понедъльникамъ, продолжались и здъсь такъ же, какъ въ Одессъ, только съ болъе интимнымъ оттънкомъ, въ небольшихъ комнатахъ той части дома, которую занимала княгиня, и гдё она въ назначенные дни принимала визиты. Кромъ того, они нъсколько разъ въ зиму давали блестящіе балы въ большихъ, парадныхъ залахъ дома, по праздникамъ и разнымъ случаямъ, какъ, напримъръ, 8-го ноября, день имянинъ князя, 6-го декабря, тезоименитство покойнаго Государя Императора, подъ новый годъ и проч. На всёхъ балахъ и вечерахъ считалось какъ бы какой то необходимостію, съ цёлью оказать вниманіе или доставить удовольствіе туземному обчтобы нѣкоторые изъ грузинскихъ дамъ и ровъ протанцовали лезгинку, танецъ незамысловатый и не представлявшій ничего особеннаго, кром'в разв'в того, что публика, окружающая танцующихъ, должна была подъ тактъ бить въ ладоши, что сама княгиня исполняла съ превеликимъ усердіемъ. Князь. обыкновенно игравшій въ сосъдней комнать въ ломберь, вставаль изъ-за стола и приходиль посмотръть на пляску, съ своей тонкой. неизмѣнно-снисходительной удыбкой \*).

Въ половинъ марта (1847) происходила большая церемонія по поводу прибытія въ Тифлисъ изъ Константинополя турецкаго паши — кажется Требизондскаго — съ порученіемъ отъ сулгана Абдулъ-Меджида вручить Воронцову портретъ султана, украшенный драгоцѣнными камнями для ношенія на груди. Пріемъ паши у князя и врученіе портрета совершилось весьма торжественно. въ присутствіи всей свиты намѣстника и всѣхъ главнѣйшихъ офиціальныхъ лицъ, въ числѣ коихъ былъ и я въ полной парадной формѣ.

Кромъ занятій по Совъту, у меня и дома къ этому времени набралось достаточное количество занятій по дъламъ всъхъ переселенцевъ въ Закавказскій край, переданныхъ въ мое въдъніе. и по

<sup>\*)</sup> На этихъ балахъ и вечерахъ довольно видная роль принадлежала парочъв любимыхъ животныхъ княгини Елисаветы Ксаверьевны: ручной куницѣ Ванькѣ и лягавой собакѣ Джирану. Ваньку княгиня приносила на рукахъ и сидѣла, держа его на колѣняхъ, а Джиранъ иногда занималъ почетное мѣсто возлѣ нея на диванѣ. Ванька былъ презлой и приводялъ въ большое смущеніе иныхъ дамъ, къ которымъ княгиня обращалась съ нѣжностію поглаживая его: «Voyez, quelle charmante petite bête!"—Дамы (иныя) считали долгомъ выказать свое восхищеніе къ Ванькѣ и робко пытались тоже погладить его; но Ванька при этомъ вскидывался, оскаливъ такіе острые зубы, что робко коснувшаяся его рука, быстро отдергивалась обратно — не смотря на всю почтительность къ Ванькѣ. Была еще третья выдающася личность, карликъ Ахметва, но тотъ болѣе принадлежаль дому, нежели его хозяевамъ, и завелся еще при князѣ Паскевичѣ.

ревизіи палать. Мнѣ предлагали еще сдѣлаться членомъ по хозяйственной части института, но я отказался.

По порученію князя Воронцова, я отправился 5-го аправля для обревизованія государственныхъ имуществъ Шемахинской губерній. Меня сопровождали жена и дочь для встртчи въ Баку старшей моей дочери Екатерины съ внуками, которая переселялась уже къ намъ по случаю ожидавшагося перевода зятя моего Юлія Федоровича Витте на службу въ Закавказскій край. По просьбт моей о перемъщеніи его въ Тифлисъ, князь сейчасъ же предложиль ему мъсто начальника хозяйственнаго отдъленія въ своей канцеляріи, но Витте долженъ быль оставаться еще нъсколько времени въ Саратовт, пока состоялись окончательныя формальности его перехода, увольненіе изъминистерства и передача дъль по фермъ.

Первый нашъ ночлегъ былъ въ нёмецкой колоніи Елизабетталь. Меня провожаль извёстный тогда въ Закавказьё старожилъ Зальцманъ, служившій когда то офицеромъ въ Виртембергской арміи, переселившійся съ давнихъ поръ въ Грузію, занимавшійся всевозможными отраслями хозяйства (не приносившими ему однако особенныхъ выгодъ), превосходно узнавшій тотъ край и всё его нравы, человёкъ весьма неглупый, занимательный разсказчикъ, бывшій какъ бы патрономъ своихъ собратій мёстныхъ нёмцевъ. Онъ хотёлъ лично меня познакомить съ колоніями, ихъ выдающимися дёятелями и дёлами. Здёсь кстати скажу все, что считаю нужнымъ о нёмецкихъ колоніяхъ въ Грузіи вообще.

Первый поводъ къ основанію ихъ возникъ по причинѣ желанія генерала Ермолова завести одну нѣмецкую колонію вблизи Тифлиса, для снабженія европейскихъ жителей этого города съѣстными припасами и овощами, коихъ грузины не знали и не разводили. Ермоловъ писалъ объ этомъ въ Петербургъ, и въ 1817-мъ году къ нему прислали изъ Одессы до 50-ти семействъ изъ вновъ прибывшихъ Виртембергцевъ. Ермоловъ съ начала прибытія своего въ Закавказскій край, полагалъ что казенныхъ и свободныхъ въ Грузіи земель, удобныхъ къ занятію новыми поселеніями, находится необъятное пространство; но когда дошло до дѣла, то оказалось, что изъ земель, удобныхъ и имѣющихъ средства орошенія, не только въ окрестностяхъ Тифлиса, но и во всей Грузіи нѣтъ ни клочка, который не состоялъ бы въ частномъ владѣніи или на который,

по крайней мъръ, не предъявлялось бы права собственности, коль скоро заявлялась надобность къ занятію его, для чего бы то ни было по распоряженію правительства. Пришлось водворить эти пятьдесять семействъ въ двухъ колоніяхъ, въ тридцати пяти верстахъ отъ Тифлиса, на рѣкѣ Іорѣ, на земляхъ, хотя и несомнѣнно принадлежавшихъ казнъ, но необходимо требовавшихъ орошенія. для чего надобно было изъ той рѣки проводить водопроводъ, стопвшій значительных издержекь. Ермоловь, чтобы не оставлять долго эти переселившіяся семьи безъ пріюта и мѣста водворенія. убъдиль ихъ тамъ поселиться, увърнвъ ихъ, что водопроводъ имъ будеть непременно устроень. Правда, что правительство заботилось о томъ и употребило на это предпріятіе н'всколько десятковъ тысячь рублей; но воть съ 1817 года прошло уже около пятидесяти лътъ, а водопровода все еще нътъ. Главнъйшія причины того самыя обыкновенныя и общеизвъстныя: небрежность и недостатокъ знанія дёла пиженеровъ, неточныя предварительныя изследованія, неопытность въ томъ местнаго начальства, словомъ все, что было поводомъ у насъ въ Россіи къ безполезнымъ тратамъ многихъ милліоновъ рублей, съ начала прошедшаго стольтія и донынъ, на множество разныхъ подобныхъ предпріятій, не имъвшихъ ни мальйшаго усивха. Колонисты этихъ двухъ колоній перебиваются кое-какъ, добывають себъ сколько могуть воды для поливки изъ ръки Горы и все остаются въ блаженномъ упованіи. что авось хоть когда нибудь найдется добрый человёкь, который съумбеть провести имъ постоянно нужное количество воды. если не для полей, то хоть для поливки ихъ виноградныхъ садовъ,

Такъ было въ 1847 году, при первой моей потздкт по Закавказью; такъ и теперь, чрезъ восемнадцать лтъ послт того, устройство водопроводовъ находится не въ лучшемъ положеніи въ Закавказскомъ крат. Слтдовало бы обратить особенное вниманіе на этотъ предметь, какъ составляющій одну изъ важнтйшихъ частей хозяйственнаго благоустройства въ крат. По моему митнію, необходимо было бы составить зртло обдуманный планъ для дальнтйшаго и постепеннаго дтйствія правительства по этому дту, едва ли не самонужнтйшему для благосостоянія Закавказскаго края. Безъ этого, вст будущія (также какъ и прошлыя) издержки и денежныя пожертвованія къ достиженію цтли будуть напрасны

и безполезны. До настоящаго времени относительно устройства въ общихъ видахъ водопроводовъ и орошенія земель въ краб ничего не предпринято. Извъстный своими смълыми проектами тайный совътникъ баронъ Торнау составилъ обширный планъ для осуществленія этой настоятельной потребности, и планъ его, вполнъ одобренный правительствомъ, могъ повести къ удовлетворительнымъ результатамъ; но въ этомъ случав, какъ и во многихъ другихъ, проявилось затрудненіе, пресъкшее дъло въ самомъ корнъ: недостатокъ источниковъ, откуда бы получить на это деньги, коихъ потребовалось бы много. Баронъ Торнау предполагалъ сдёлать заемъ въ двънадцать милліоновъ рублей заграницею и даже нисколько не сомнъвался въ успъхъ его, но горько обманулся. Для совершенія займа быль назначень полугодовой срокь, который миноваль, и оказалось, что заемъ не состоялся. Въ утвшение свое отъ неудачи этого предпріятія, баронь поступиль вновь на службу и назначень прямо въ сенаторы.

По водвореніи въ 1817 году, какъ сказано, пятидесяти нѣмецкихъ семей на земляхъ, лишенныхъ орошенія, за неимѣніемъ болѣе удобныхъ, да и никакихъ другихъ, въ слѣдующемъ 1818 году представилась надобность снова въ земляхъ для неожиданнаго водворенія новыхъ колонистовъ и въ гораздо большихъ размѣрахъ, нежели прежде, по слѣдующей причинѣ.

Извъстно, что французская революція и Наполеоновскія войны, а также сочиненія Юнга Штилинга и бредни М-те Криднерь, распространили въ Германіи идею о приближеніи скорой кончины міра. Извъстно также и то, что Юнгь Штилингъ и М-те Криднеръ пользовались въ продолжение некотораго времени благоволеніемъ и дов'єріемъ Императора Александра Павловича. Идея о скорой кончинъ міра породила и умножила въ Германіи, преимущественно въ средъ простого народа, такъ называемыхъ піетистовъ и возбудила въ нихъ стремленіе приблизиться къ мѣсту гроба Господня, въ чаяніи времени ожидаемаго событія. Съ этою же цёлью Штилингъ и г-жа Криднеръ выпросили у Императора Александра Павловича дозволение первоначально отправиться и поселиться имъ самимъ въ южной Россіи. Вследствіе того же, несколько тысячь семей Виртембергцевъ и Баденцевъ, продавъ свои недвижимыя имущества, отправились въ Одессу. Правительство встрътило большія препятствія для водводренія ихъ всёхъ въ Новороссійскомъ край. и министръ внутреннихъ дѣлъ, вспомнивъ, что за годъ передъ тѣмъ генераль Ермоловъ просиль о присылкъ къ нему нъмецкихъ колонистовъ, распорядился тотчасъ же объ отправленіи къ нему въ Грузію восымисот семей изъ новопришедшихъ. Напрасно Ермоловъ, получивъ извъстіе о томъ, писаль въ Петербургъ о невозможности поселить такое огромное число колонистовъ въ Грузіи, по совершенной неопредёленности въ ней правъ поземельнаго владёнія; дъло уже было сдълано. Сначала прибывшіе колонисты изъявили желаніе немедленно отправиться въ Святую Землю и, не взирая на веб предстоявшія имъ трудности и опасности въ пути, долго упорствовали въ своемъ намъреніи; но, наконецъ, по возвращеніи своихъ довъренныхъ, коихъ посыдали въ Герусалимъ для предварительнаго осмотра и справокъ, они убъдились въ безразсудствъ и неудобоисполнимости своего желанія и рѣшились остаться въ Грузін. Тогда пришлось искать и назначать имъ мѣста къ поселенію, такъ сказать наугадъ. Занимались земли, на которыя предъявляли права частные владёльцы, съ об'єщаніемъ заплатить имъ за нихъ, коль скоро эти права будуть дъйствительно доказаны. Дорого обошлась казив впоследствии времени эта заплата. Въдальнейшемъ будущемъ, когда потребовались большія пространства земли для водворенія русскихъ переселенцевъ, состоявшихъ изъ раскольниковъ разныхъ сектъ, переселявшихся изъ Россіи въ Закавказье въ значительномъ количествъ, правительство приняло систему несравненно менъе обременительную для казенныхъ интересовъ. Земли вообще нигдъ не были обмежеваны, но уъзднымъ начальникамъ хорошо было извъстно, въ какихъ именно мъстахъ онъ находились при селеніяхъ татаръ, армянъ и прочихъ туземцевъ, несомнънно, въ слишкомъ большомъ избыткъ. При нъкоторыхъ селеніяхь земли было вдесятеро болье, нежели поселянамь по закону следовало. На этихъ-то уездныхъ начальниковъ возлагалась обязанность избирать удобныя мъста къ поселенію русскихъ переселенцевъ и отводить следуемое имъ количество земли. Разумъется, туземцы жаловались нам'встнику, что ихъ разоряють, что они останутся безъ хлъба и тому подобное. Намъстникъ имъ отвъчаль, что если они желають, то онь прикажеть ихъ земли обмежевать, и если ихъ жалобы окажутся справедливыми, то русскихъ выведуть на другое м'всто; если же окажется, что у нихъ земли, противу положеннаго по закону, остается больше, тогда не только

уже то, что отдано русскимъ, но и все излишнее количество прикажетъ отъ нихъ отобрать для поселенія русскихъ. Туземцы, поразмысливъ объ этомъ, взяли свои прошенія обратно.

Такимъ образомъ, въ Тифлисскомъ и Елисаветопольскомъ уѣздахъ водворилось восемь нѣмецкихъ колоній. До сихъ поръ только двѣ изъ нихъ, Екатериненфельдъ и Еленендорфъ, достигли замѣтнаго благосостоянія; прочія же находятся въ весьма посредственномъ состояніи и въ общей сложности приносятъ краю пользы немного.

Что вообще нёмецкіе колонисты, въ сравненіи съ льготами, пожа-<mark>дованіями и пожерт</mark>вованіями, для нихъ сдёланными, пользы принесли немного, то это можно сказать не только о Кавказскихъ, но и о всвхъ немецкихъ колоніяхъ въ Россіи. Мнё оне известны почти всь: въ губерніяхъ Петербургской, Саратовской, Самарской и Черниговской. Прошло уже стольтіе со времени ихъ переселенія изъ Германіи и водворенія въ Россіи; но ръзкое отличіе между колонистами и крестьянами русскими, малороссійскими и прочими туземными, въ хозяйственномъ и домашнемъ быту, составляютъ только колоніи менонистовъ въ Новороссійскомъ крав. Конечно, умножение въ империи иностранныхъ колонистовъ, которые при быстромъ ихъ размножени составляють уже теперь около полумилліона душъ, имбеть свое значеніе; но не следуеть забывать, что они пользовались, со времени прибытія ихъ въ Россію, и пользу-<mark>ются донынъ свободой отъ рекрутской повинности, едва ли не</mark> труднъйшаго (по крайней мъръ въ прежнее время) изъ всъхъ налоговъ для земледъльческаго сословія. Замьчательно, что въ лучшемъ видь, какъ въ отношеніи нравственности, такъ и въ складь ихъ хозяйственнаго обзаведенія, находятся исключительно лишь ть колоніи, кои въ первое десятильтіе ихъ водворенія имыли надъ собой надзоръ чиновниковъ добросовъстныхъ и по опыту свъдущихъ въ положеніи и мѣстности края. Надзоръ соблюдался за ними повсемъстно; но, къ сожалънію, чиновниковъ честныхъ, знающихъ, усердныхъ, и при томъ-что необходимо-одаренныхъ большимъ запасомъ терпънія, было весьма немного. Мнъ извъстенъ только одинь, вполнё соединявшій эти качества, — покойный дёйствительный статскій совътникъ Контеніусь, служба котораго, неутомимо усердная и полезная, обратила на себя особое вниманіе

блаженной памяти Императоровъ Александра I и Николая, какъ я уже упоминаль о томъ. Разумно просвъщенному и заботливому вліянію Контеніуса колонисты южнаго края Россіи обязаны всъмъ своимъ благоустройствомъ, и въ числѣ многихъ отраслей хозяйства, способствовавшихъ къ развитію ихъ довольства, также и значительными выгодами, извлекаемыми ими теперь отъ испанскаго овцеводства.

Нѣмецкіе поселенцы въ колоніи, основанной при городѣ Тифлисѣ, сдѣлались чисто городскими жителями и, кромѣ небольшаго винодѣлія и огородничества, никакимъ сельскимъ хозяйствомъ вовсе не занимаются.

Высказавъ вкратит все, что я находилъ заслуживающимъ вниманія о німецкихъ колонистахъ, возвращаюсь къ своей первой поъздкъ по Закавказью. Переночевавъ въ Елисабетталъ, колоніи, тогда далеко еще не устроенной, на квартиръ въ домъ Іогана Фольмера, держашваго нъчто въ родъ деревенской гостинницы, не слишкомъ завидной, но все же съ большими удобствами для ночлега нежели въ грузинскихъ и татарскихъ сакляхъ, я на слъдующее утро, поговоривъ съ обществомъ, прошелся по колоніп и тадилъ неподалеку оттуда, съ женою и дочерью, посмотръть на старый. замѣчательный, громадный чинарь, шаговь двадцать въ окружности, который, къ сожалънію, быль сильно повреждень вырубкою огромнаго куска изъ середины пня, что образовало дупло величиною съ небольшую комнатку или чуланчикъ, въ коемъ свободно могъ помъститься карточный столь съ четырьмя игроками. Эта хищническая вырубка сдёлана еще въ тридцатыхъ годахъ, по распоряженію г-жи Розень, жены бывшаго тогда главнокомандующаго, для какихъ то ея домашнихъ подълокъ. Бъдное дерево стало понемногу хиръть и чахнуть; но такой могучій, многовъковой гиганть, даже съ вырѣзанной сердцевиной, не могъ сокрушиться разомъ и. скудно питаясь стънками коры своей, продолжаль кое-гдъ по вътвямъ покрываться листьями, зеленъвшими между все умножавшимися съ каждымъ годомъ сухими сучьями.

Въ тотъ же день, послѣ обѣда, мы отправились по дурной, страшно каменистой дорогѣ, пересѣкаемой нѣсколькими горными рѣчками, во вторую колонію Екатериненфельдъ въ 35-ти верстахъ отъ первой. Здѣшнія рѣчки хотя мелкія, но чрезвычайно бурныя и шумныя, иногда довольно опасны для переѣзда, такъ какъ даже самыя маленькія.

ничтожныя изъ нихъ, отъ дождя наполнившись водою, принимають такой грозный видь, что на нихъ и смотреть страшно. Мутная вода стремительно мчится, съ оглушительнымъ ревомъ, вырывая перевья съ корнями, огромные камни, все, что ни попадется, и все это уносить съ невообразимой скоростію, можно сказать, съ яростію. Никакой экипажъ не могъ бы устоять противъ такой силы напора, а потому въ этихъ случаяхъ, на всъхъ опасныхъ мъстахъ переправы, обыкновенно приготовляются на берегу арбы съ буйволами и десятки татаръ, которые идуть въ рект около экипажа, и держать его. чтобы не опрокинулся \*). Меня конвоироваль верхомъ участковый засёдатель съ порядочнымъ количествомъ казаковъ и чанаровъ, что продолжалось всю дорогу; на всёхъ своихъ участкахъ засъдатели встръчали и провожали меня, по здъшнему обыкновенію, какъ для почетнаго сопровожденія, такъ и для огражденія отъ нападенія разбойниковъ, коими дорога отъ Тифлиса до Шемахи преизобиловала въ великомъ множествъ. Цълыя татарскія деревни занимались разбоемь, и убздные начальники прямо заявляли, что никакъ не могутъ поручиться, чтобы не случилось таковаго по этому пути во всякое данное время. За нъсколько версть до колоніи, меня встрётиль цёлый отрядь нёмцевь, верхомъ, съ ружьями за спиной, и, присоединившись къ моему конвою, они привътствовали мой пріъздъ неумолкаемыми выстрълами до самаго въёзда въ Екатериненфельдъ. Здёшніе колонисты, живя въ такой воинственной странъ какъ Закавказье, сами набрались воинственнаго духа, сдёлались наёздниками и стрёляльщиками. хотя сохранили тотъ же прирожденный имъ типъ тяжелыхъ швабскихъ нѣмпевъ въ синихъ курткахъ И панталонахъ. какому

<sup>\*)</sup> При этомъ татары, переговариваясь другь съ другомъ, всегда неистово кричать, въроятно, по причинъ шума отъ воды. Извъстный маіоръ Дуровъ курьезно разсказываль, какъ, переправляясь черезъ ръку Јору въ самое полноводіе, онъ чуть было не утонуль; но это его не такъ испугало, какъ дикіе возгласы татаръ, поддерживавшихъ перекладную, въ голосахъ которыхъ ему явственно слышалось, какъ будто выкрикивались слова: "Іора, Іора, утопи маіора!".. Что наводило на него неописанный страхъ. Этотъ Дуровъ, замѣчательный оригиналъ, былъ однажды въ Тифлисъ въ театръ. Къ нему подошелъ приказчикъ московскаго купца, которому Дуровъ былъ долженъ деньги, и заискивающимъ тономъ объяснилъ, что пріъхалъ по торговымъ дѣламъ, что хозяинъ его поручилъ ему разыскать на Кавказъ Дурова, и "очень проситъ, чтобы вы ужъ побезпокоились возвратить ему деньги, которыя вы ему должны". Дуровъ энергически, съ негодованіемъ отвѣтилъ: "Покорнѣйше благодарю! Извините-съ! Я ужъ довольно безпокоился, чтобы занять деньги у вашего хозяина, теперь пусть ужъ онъ самъ безпокоится, чтобы получить ихъ отъ меня".

остаются всегда и вездѣ непзмѣнно вѣрными. Къ вечеру, насъ приняли въ колоніи съ большимъ гостепріимствомъ и помѣстили въ хорошемъ домѣ шульца Пальмера, умнаго, почтеннаго старика, одного изъ тѣхъ довѣренныхъ лицъ, которыхъ нѣмцы отправляли депутатами для рекогносцировки въ Герусалимъ. Я осмотрѣлъ ихъ сады, окрестности, поразспросилъ объ ихъ дѣлахъ. Сюда же явились ко мнѣ и духоборы съ молоканами, осаждавшіе меня еще въ Тифлисѣ.

Колонія Екатериненфельдь, по трудолюбію и нравственности колонистовь, уже тогда была гораздо лучше Елизабетталя, а теперь находится на весьма хорошей степени благосостоянія, какъ по устройству домовь, садовь, такъ и по распространенію винодѣлія. Вообще, если нѣмецкія колоніи приносять пользы Закавказскому краю немного, то тѣмъ не менѣе, я думаю, что въ настоящее время это происходить потому лишь, что ихъ немного въ краѣ и основано. Теперь колонисты большую часть долга казеннаго, на нихъ лежавшаго, уже выплатили, подати и повинности платять исправно, хлопоть объ нихъ управленіе имѣеть мало и изъ сельскихъ населеній они безспорно лучшія въ краѣ.

Пробывъ два дня въ Екатериненфельдъ, я выбхалъ съ такимъ же торжественнымъ церемоніаломъ, какъ и въбхалъ, — съ множествомъ провожатыхъ, напутственной ружейной пальбой и даже, кажется, колокольнымъ звономъ. Чрезъ ръку Храмъ и Борчалинскую долину, выбрался на почтовый тракть въ дальнъйшій путь по направленію къ Елисаветполю (прежней Ганжъ). Отъ дождей и разлившихся ръчекъ, дорога была прескверная, а мъстами и опасная: такъ при перебздъ чрезъ ръку Акстафу мы чуть не вывернулись, а ръка Тауза оказалась на столько глубока, что всъ наши вещи въ экипажъ подмочились. Едва въ три дня намъ удалось добхать до нъмецкой колоніи Анненфельдъ, отстоящей въ тридцати верстахъ отъ Елисаветноля. Эта колонія считалась самой б'єдной изъ вс'єхь. всявдствіе отчасти дурной нравственности большинства ея обитателей, а главибище отъвреднаго климата въ жаркой низменности, въ которой они ежегодно подвергались въ лѣтнюю пору тяжелымъ бользнямь и значительной смертности. Однако они никакь не хотыли переселиться въ другое мъсто, хотя имъ это предлагали, предпочитая оставаться въ своемъ гниломъ гнёздё по причинё отмённаго плодородія надёленной имъ земли и богатаго изобилія въ водёдля

орошенія ея. Впрочемъ, въ настоящее время (двадцать лѣтъ спустя) бользии и смертность тамъ замьтно уменьшились, съ тьхъ поръ какъ въ самой колоніи сооруженъ водопроводъ съ бассейномъ, выведенный изъ ближайшихъ горъ, доставляющій жителямъ для питья и важнъйшихъ потребностей чистую, прохладную и здоровую воду.

Здёсъ я познакомился съ выёхавшимъ ко мнё на встрёчу изъ Елисаветполя уёзднымъ начальникомъ княземъ Ильей Димитріевичемъ Орбеліановымъ. Онъ былъ фаворитъ князя Воронцова, который осыпалъ его милостями, скоро вывель въ полковые командиры и генералы, но не надолго: въ одномъ изъ первыхъ сраженій съ турками, при самомъ началё войны въ 1853 году, пуля, попавъ ему въ спину, покончила его многообёщавшую карьеру вмёстё съ жизнью. Онъ былъ человёкъ недурной, съ хорошимъ сердцемъ, но избалованный до чрезмёрности расположеніемъ къ нему князя, доходившимъ иногда до слабости.

Оставивъ семейство въ колоніи, я съ убзднымъ начальникомъ и кучею проводниковъ посътилъ, находившееся оттуда въ тридцати верстахъ, первое духоборческое селеніе Славянку, въ нагорной части увзда. Три версты мы подымались на гору и тамъ почувствовали уже совствъ иную температуру воздуха, холодную и сырую. Потолковавъ съ духоборами о ихъ дёлахъ и, по распоряженіи объ отводь имъ земли, я на слъдующій день посль ранняго объда, возвратился обратно въ Анненфельдъ и отправился съ семействомъ. чрезъ Шамхоры, въ Елисаветполь, гдб остановился по приглашенію убзднаго начальника на его квартирь, куда онъ насъ прямо и привезъ. Едисаветполь быль первый мною встрѣченный азіатскій городъ, въ полномъ смыслъ этого слова. Это не городъ, а садъ, въ одиннадцать верстъ длины и семь ширины, съ огромными въковыми деревьями, чинарами, оръховыми, фиговыми и всякими другими. Видны лишь деревья да стёны садовъ, внутри которыхъ находятся и дома съ двънадцатью тысячами жителей. Повсюду журчить вода, и въ отдаленіи, со всёхъ сторонъ кругомъ, три ряда горь—два зеленыхъ, а третій, возвышающійся надъ нами, бълый, снъговой.

Въ Елисаветполѣ мы не зажились и скоро переѣхали за восемь верстъ отъ него, въ колонію Еленендорфъ, гдѣ пробыли нѣсколько дней. При въѣздѣ въ нее, въ сопровожденіи обычнаго

многочисленнаго конвоя, произошла опять парадная церемонія: меня встрътилъ пасторъ съ старшинами и обществомъ, произнесъ привътственную ръчь и препроводиль на квартирование къ себъ въ домъ, что насъ нъсколько стъсняло, но никакъ нельзя было отдёлаться. Въ дом'в ожидаль новый сюрпризъ: хоръ м'встныхъ пъвцовъ, пропъвшій въ мою честь торжественный нёмецкій гимнъ, Такое пѣніе, всегда болѣе духовнаго характера, довольно стройное, повторялось потомъ ежедневно по вечерамъ, въ родъ серенады. Здёсь же, въ первый разъ по прибытіи въ Закавказье, я услышалъ пѣніе соловьевь, которые далеко превзошли въ музыкальномъ искусствъ Еленендорфскихъ колонистовъ. Занимаясь дълами нъмцами, молоканами, духоборами, я въ свободные часы ъздилъ прогуливаться по окрестностямь, очень интересовавшимь, какъ всегда, мою Елену Павловну. Мы видёли въ горахъ нёсколько старыхъ оръховыхъ деревьевъ, изъ которыхъ одно въ восемь аршинъ въ окружности толщины, въ аршинъ отъ корня; видьли по дорогъ въ Зурнибадъ, древній замічательный мость при різчкі Ганжинкі. Въ колоніи я познакомился съ интереснымъ человъкомъ, извъстнымъ геологомъ академикомъ Абихомъ, котораго такъ лестно и усердно рекомендовалъ Воронцову Гумбольдтъ, какъ лучшаго изъ германскихъ геологовъ послѣ престарѣлаго Леопольда Буха. Абихъ быль здёсь проёздомъ и остановился для какихъ то своихъ ученыхъ изысканій. Онъ приходиль къ намъ каждый день, об'єдаль у нась, проводиль вечера. Разговоры съ нимь доставляли большое удовольствіе Елен'ї Павловн'ї, любившей серьезныя бес'їды съ истинно учеными людьми, которые въ свою очередь удивлялись ея основательнымъ, познаніямъ, р'єдкимъ въ женщинъ, и цінили разнообразнымъ ея живую привязанность къ наукамъ, къ природъ, къ дъльзанятіямъ, къ чему она пристрастилась еще смолоду, что въ старости и болъзняхъ составляло ея пріятнъйшее развлеченіе. Многіе ученые изъ пностранцевъ, какъ, напримфръ, Гоммеръ-де-Гель, членъ французскаго института, Мурчисонъ, президентъ Лондонскаго королевскаго общества, и другіе, съ сочувствіемъ и уваженіемъ отзываются о ней въ своихъ сочиненіяхъ, хотя она никогда не искала извъстности и предавалась своимь любимымь занятіямь только въ часы досуга, такъ какъ обязанности хозяйки дома и матери семейства считала важнъйшими. Я, кажется, упоминаль, что она особенно любила ботанику, составляла гербаріумы, сама опредёляла названія цвётовъ и срисовывала ихъ въ настоящую величину. Этихъ рисунковъ набралась огромная коллекція въ нёсколько десятковъ томовъ; они изумляли и прельщали всёхъ серьезныхъ натуралистовъ. Нашъ знаменитый академикъ Беръ, во время своего пребыванія въ Тифлисѣ въ 1856-мъ году, часто посѣщалъ Елену Павловну и не могъ насмотрѣться на эти рисунки. Онъ умолялъ ее, чуть не на колѣняхъ, довѣрить ему эти книги, чтобы заказать копін съ нихъ для Петербургской академіи наукъ. Жена моя колебалась, но не рѣшилась разстаться съ этой работой всей ея жизн и, извинившись передъ Беромъ, сказала ему, что такая жертва, даже временная, была бы для нея слишкомъ тяжела, и что она предоставляетъ дѣтямъ своимъ, послѣ ея смерти, исполнить его просьбу.

Абихъ и въ Тифлисъ продолжалъ оставаться нашимъ хорошимъ знакомымъ. Черезъ три, четыре дня по пріъздъ нашемъ въ колонію, князь Илья Дмитріевичъ Орбеліановъ возилъ насъ смотръть на скачку мусульманскихъ всадниковъ, снаряженныхъ въ Варшаву, отличавшихся необыкновенной ловкостію и удальствомъ. Вскоръ онъ и распрощался съ нами, уъхавъ въ Тифлисъ, а затъмъ и въ экспедицію \*).

Еленендорфъ и Екатериненфельдъ — двѣ самыя благоустроенныя колоніи въ Закавказьѣ. Въ отношеніи хозяйственныхъ учрежденій. обработки садовъ, общаго порядка, также какъ трудолюбія и добрыхъ нравовъ колонистовъ, онѣ значительно превзошли всѣ остальныя колоніи. Хозяинъ моей квартиры, пасторъ Ротъ, былъ въ то время лучшимъ изъ всѣхъ пасторовъ Закавказскаго края. 26-го апрѣля мы оставили Еленендорфъ и, переночевавъ въ Елисаветнолѣ,

<sup>\*)</sup> Андрей Михайловичь поручиль князю Орбеліанову передать оть него князю Воронцову письмо, касавшееся дёль его поёздки, на которое немедленно получиль прилагаемый отвёть князя-намёстника.

<sup>&</sup>quot;Любезнѣйшій Андрей Михайловичь. Письмо Ваше, врученное мнѣ княземъ "Орбеліановымь, доставило мнѣ истинное удовольствіе. Благодаря усердію Вашему, "мы наконець успокоимся на счеть участи несчастныхъ переселенцевъ, скитаю"щихся по краю безь пріюта и попеченія, по милости бездѣйствія палаты государ"ственныхъ имуществъ, занимающейся только безполезной перепискою".

<sup>&</sup>quot;Мить въ особенности пріятно видіть, что представляется возможность сді-"пать русское поселеніе въ большомъ размірт въ Елисаветпольскомъ убідть, въ "центрт, можно сказать, грабежей и безпокойствъ. Ожидаю Вашего подробнаго до-"несенія, дабы тотчасъ можно было приступить къ рішительному распоряженію. "Примите увітеніе въ совершенномъ моемъ уваженіи и преданности. Князь М. Во-"ронцовъ. Тифлисъ, 27-го апріля, 1847-го года".

гдъ пріятно провели вечеръ съ давнишнимъ жителемъ Грузіи. статскимъ совътникомъ Гнидосаровымъ, очень милымъ, образованнымъ человъкомъ, и другими лицами, продолжали путешествіе прямо по направленію къ Шемахъ. На переправъ черезъ Куру, меня ожидаль Нухинскій убздный начальникь Родзевичь, побхавшій со мною. Въ 76-ти верстахъ отъ Елисаветполя, въ татарскомъ селеніи Буджакъ, для меня быль приготовлень первый нашь ночлеть и, хотя меня тамъ принимали съ большимъ гостепримствомъ и почетомъ, ночь мы провели не совстмъ удобно, по причинт необыкновеннаго множества блохъ и другихъ насткомыхъ не дававшихъ намъ заснуть до утра. Хозяинъ дома. Абдулла, судя по обстановкъ комнать, отведенныхъ для нашего помъщенія, не большихъ, но убранныхъ сплошь прекрасными коврами и не лишенныхъ даже некоторой восточной роскоши, быль очевидно человекъ зажиточный; но эта зажиточность нисколько не исключала его изъ общаго правила азіатской нечистоплотности въ отношеніи насѣкомыхъ, преимущественно скачущихъ брюнетовъ и ползающихъ блондиновъ, или, какъ ихъ тамъ называютъ, «кавалеріи и пъхоты»которые иногда составляють просто бичь для несчастныхь непривычныхъ жертвъ ихъ ненасытной свирбпости. Въ иныхъ случаяхъ. даже прославленный порошокъ персидской ромашки оказывается недъйствительнымь и мало доставляеть помощи.

Далье, наша дорога представляла довольно разнообразные виды, лъски, горы, ръчки, поляны, покрытыя гранатовыми кустами. усыпанными какъ кровь красными цвътами. Мы тхали спокойно. безъ особенныхъ препятствій и приключеній. Только напослідокъ. трудный перевздъ на буйволахъ, по чрезвычайно дурной дорогв отъ селенія Ахъ-су крайне утомиль насъ. На четвертый день мы прівъзди въ Шемаху. Городъ Шемаха не похожъ ни на европейскій. ни на азіатскій городь, а представляеть какую-то странную смісь. уподобляясь болье обширной колоніп. Воздухъ и вода въ немъ здоровые, но неудобствъ для жизни очень много. Улицы вст косогорныя и неровныя. Въ верхней части находится слобода, состоящая изъ поселенныхъ при городъ молоканъ и скоицовъ изъ разныхъ мъстъ, занимающихся извозничествомъ и городскими промыслами. Нѣкоторые изъ нихъ построили себѣ порядочные дома. Впрочемь, частыя землетрясенія, періодически разрушающія городь, не позволяють ему обстроиться надлежащимь образомь.

обстоятельство и послужило впослѣдствіи причиною перевода губернскаго города изъ Шемахи въ Баку.

Мить отвели порядочную квартиру во второмъ этажть довольно большаго дома, гдть мы могли хорошо расположиться. Въ нижнемъ этажть этого же дома квартировалъ прокуроръ Дмитревскій, нашъ знакомый по Пятигорску еще съ 1838 года, умный, пріятный человтью, встртившій насъ съ самымъ дружескимъ радушіемъ; онъ, вмтьсть съ женой своей, очень любезной дамой, составилъ для насъ неожиданную находку въ незнакомомъ мтьсть. Съ первыхъ же дней нашего прибытія мы узнали невеселую новость о приближавшейся сюда холерть, которую ожидали со дня на день.

Пробывъ съ недѣлю въ Шемахѣ для ревизіи палаты государственныхъ имуществъ, и оставивъ тамъ мое семейство, я отправился съ бывшимъ тогда управляющимъ палатой, Федоромъ Ефстафіевичемъ Коцебу, въ Сальяны, на Божій промысель и въ Ленкоранскій убздъ. Первую ночь по выбздб мы провели въ приготовленныхъ для насъ татарскихъ кибиткахъ и переночевали удобнье. нежели я предполагаль. На второй день вывхали въ Ширванскую степь, гдъ и объдали въ открытой степи, на разостланномъ по земль коврь. Видьли по дорогь ньсколько замычательныхъ озеръ, каравансарай, и въ девять часовъ вечера, сопровождаемые встрътившими насъ провожатыми съ факелами въ рукахъ для освъщенія пути при наступившей темноть, а болье для почетнаго пріема и увеселительнаго парада, прібхали въ Сальяны, сдблавъ въ этотъ день слишкомъ девяносто версть дороги. На слъдующее утро, поговоривъ съ чиновниками и народомъ, я побхалъ на Божій промысель, отстоящій оть Сальянь всего на три часа ѣзды.

Божій промысель, лежащій при впаденіи рѣки Куры въ Каспійское море, быль и есть теперь центръ и главный пункть казенныхь рыбныхь промысловь, находящихся на этомь морѣ при истокѣ въ него рѣки Куры. Эти промыслы составляють главную и значительную оброчную статью Закавказскаго края. Природа въ этихъ мѣстахъ очень бѣдная, и климать считается нездоровымь; но собственно поселеніе, называющееся «Божій Промысель», довольно хорошо устроено, похоже на небольшое мѣстечко и народу тамъ въ періодъ рыбной ловли всегда много. Тогда эта статья состояла въ казенномъ управленіи, должность управляющаго занималь подполковникъ Александровь, какъ обык-

новенно въ такихъ случаяхъ, усердный хлѣбосолъ, ревностно старавшійся объ угощеніи и пріятномъ времяпровожденіи своихъ гостей; рыба, икра и шампанское предлагались въ изобиліи, но казнѣ пользы отъ казеннаго управленія— какъ и всегда—выходило маловато. Чистаго дохода съ этихъ промысловъ въ то время получалось только около ста тысячъ рублей, и то съ значительными недоимками; нынѣ же, при отдачѣ ихъ въ откупное содержаніе, получается дохода болѣе трехсотъ тысячъ ежегодно.

Оттуда я направидся въ Ленкоранскій убздъ. Главнымъ предметомъ моего обозрѣнія въ уѣздѣ были русскія поселенія, состоящія изъ раскольниковъ разныхъ секть, частію ссыльныхъ, а частію добровольно переселившихся изъ Россіи. Старообрядцевъ между ними мало; большинство составляють молокане и іудействующіе (русскіе евреи). Многіе изъ нихъ тогда уже устроились на жительство очень удовлетворительно, а напболже трудолюбивые и промышленные достигли порядочнаго благосостоянія и оказались даже полезны тъмъ, что примъромъ своего хозяйства распространили у соебднихъ татаръ и армянъ нѣк оторые неизвѣстные имъ до тёхъ поръ посёвы, какъ, напримёръ, картофеля, льна и другіе. Кром'в того, ближайшіе жители переняли у нихъ устройство ихъ русскихъ повозокъ, гораздо болъ удобныхъ и практичныхъ, нежели мъстныя, допотопныя; переняли также лучшій образь устройства и постройки домовъ. Странно, что въ этомъ отношеніи русскіе переселенцы Закавказскаго края подбиствовали своимъ примфромъ на сосъднихъ туземныхъ поселянъ благотворнъе, нежели нъмецкие колонисты. Можеть быть, это произошло потому, что у русскихъ поселянъ сосъди вездъ армяне и татары, а у нъмцевъ - грузины, которые едва ли не болъе самыхъ упорныхъ татаръ закоренъли въ своихъ старыхъ предразсудкахъ. Даже посѣвы картофеля размножились больше у армянь и татарь, нежели у грузинь.

Осмотрѣвъ шесть деревень русскихъ поселеній, я проѣхалъ черезъ Кизилъ-Агачь прямо къ Каспійскому морю и берегомъ до рыбнаго промысла Кумбаши, гдѣ хорошо переночевалъ у опекуна Байкова. Виды по дорогѣ встрѣчались замѣчательно живописные. На другой день въ Ленкорани я остановился у уѣзднаго начальника Панкратьева, неглупаго, добродушнаго и очень оригинальнаго человѣка.

Ленкорань, русскій пограничный городь, на рубежѣ Россіи и границѣ Персіи, бывшая столица Тальшинскаго ханства, имѣетъ

теперь наружность Кавказской казачьей станицы, лежить на самомъ берегу моря и окружена обширнымъ болотнымъ пространствомъ. Русское населеніе Ленкорани состоить изъ раскольниковъ, отставныхъ солдатъ, немногихъ чиновниковъ и разныхъ разночинцевь, служащихъ и отставныхъ, составляющихъ отдёльный кварталъ отъ туземнаго населенія. Достойны замізчанія низменность и безплодное болото, простирающееся отъ Ленкорани верстъ на восемнадцать въ длину и отъ двухъ до семи версть въ ширину. Оно отдълено отъ моря бугристымъ возвышеніемъ на разстояніи отъ полуверсты до четверти и менъе. Осущить его посредствомъ проведенія каналовъ въ море нельзя, потому что болото лежить ниже морскаго уровня. Но достигнуть этой цёли было бы возможно проведеніемъ одного канала поперечнаго и нѣсколькихъ продольныхъ со стороны горъ. Только для производства такой работы необходимо большое прибавление народонаселения и притомъ устойчиваго, терпъливаго и предпріимчиваго.

Я познакомился со всёми немногочисленными властями и почетнъйшими мирзами города. Наиболье выдающійся изъ первыхъ быль коменданть Дудинскій. Несмотря на порядочное количество служебныхъ дёлъ и занятій, мнё пришлось вести довольно разсёянную жизнь, по причинъ приглашеній на объды и вечера. За объдами меня угощали между прочимъ пилавомъ въ померанцахъ, не дурнымъ кушаньемъ, котораго мнѣ еще не случалось ѣсть, и превосходной земляникой, которую я оченъ люблю; на вечерахъ составленіемъ мнъ партіи въ бостонъ и ужиномъ, отъ котораго я отказывался. Изъ разговоровъ, кромъ дъловыхъ и офиціальныхъ, самыми интересными показались мий разсказы о Ленкоранскихъ тиграхъ и барсахъ, водящихся въ достаточномъ числъ въ окрестныхъ льсахъ, куда они забъгають изъ Персіи. На звърей устраиваются иногда охоты, не всегда счастливо оканчивающіяся для охотниковъ. Въ иныхъ домахъ держатъ маленькихъ тигрятъ, захваченнныхъ отъ убитыхъ тигрицъ, и дёлаютъ ихъ совсёмъ ручными; но, почти безъ исключенія, эти прирученія рано или поздно оканчиваются трагически для одной изъ сторонъ. У батальоннаго командира жилъ во дворъ тигренокъ, сначала на свободъ, а когда подрось — въ клетке, и казался совсемъ смирный. Сынъ командира, мальчикъ лътъ восьми, подошелъ къ клъткъ и началъ дразнить тигра палочкой; въ одно мгновение тигръ просунулъ лапу между

налками клътки, вцъпился когтями въ голову мальчика и сорваль съ него черепъ. Случается, что домашніе тигры долго выдерживаютъ характеръ полнъйшаго прирученія, но все же оканчиваютъ печально, по недовърію людей къ ихъ кошачьей породѣ, при первомъ мальйшемъ выражении ихъ прирожденной натуры. Дочь Ленкоранскаго почтмейстера воспитывала у себя тигра, взятаго крошечнымъ дътенышемъ на охотъ отъ застръленной матери. Тигренокъ совершенно привыкъ къ дому, ёлъ изъ рукъ, ходилъ свободно по комнатамъ, по двору, привязался ко всёмъ домашнимъ, игралъ съ ними, ласкался, обожаль свою хозяйку и спаль у нея въспальнъ, возлъ ея кровати. Вообще, онъ никого не трогалъ и жилъ въ домъ на правахъ любимой комнатной собаки. Такъ прошло нъсколько льть. Звърекъ подросъ, сдълался большимъ тигромъ, продолжалъ держаться въ своемъ благонравіи безъ всякаго нарушенія онаго, и, очень можеть быть, такъ прожиль бы весь свой вѣкъ, если-бы не подвернулся вздорный случай съ глупой прачкою. Прачка на двор'в разв'всила на веревкахъ для просушки б'влье. тъмъ шелъ дождь, земля была грязная. Тигръ подошель и изъ шалости захватиль зубами конець простыни, свёсившейся съ веревки; простыня упала на мокрую землю и испачкалась. Прачка, въ злости, подняла простыню и начала ею тигра бить. Тигръ, въ первый разъ въ жизни, ощетинился, оскалилъ зубы, глаза его налились кровью, заблистали, и онъ зарычалъ. Больше онъ ничего не сдёлаль; но прачка перепугалась, подняла тревогу, всё всполошились, почтмейстеръ счель эту вснышку гнтва за опасный признакъ и поръшилъ убить тигра потихоньку отъ своей дочери, что и исполниль въ тотъ же день. Когда дочь почтмейстера узнала объ убіеніи своего любимца, она была въ отчаяніи, плакала безутвшно какъ о родномъ ребенкв, и долго послв того не могла успоконться. Быль также любопытный случай такого рода: верстахъ въ двухъ отъ города, въ лѣсу, находится мельница, гдѣ мелять муку и пекуть хльбы для военнаго госпиталя. Каждое утро солдать отправляется на мельницу съ мѣшкомъ за хлѣбами и приносить ихъ въ госпиталь. Однажды солдатикъ, побывавъ на мельницъ, возвращался, по обыкновенію, съ мъшкомъ наполненнымъ хлъбами за спиною, черезъ лъсъ въ городъ, какъ вдругъ увидълъ, въ десяти шагахъ отъ себя, большого тигра, который стоялъ между деревьями возлѣ дороги и прямо на него смотрѣлъ. Солдатъ

оторопълъ, остановился; тигръ стоялъ, не шевелясь, не трогаясь съ мъста. Постоявъ немного и въ недоумъніи что предпринять, солдать попробоваль пойти; въ то же мгновение тигръ шагнулъ раза два къ нему, и опять оба остановились. Солдатъ постоялъ нъсколько минутъ и ръшился снова двинуться впередъ; но при первомъ его шагъ и тигръ быстро подвинулся къ нему, и снова стали они, не сводя глазъ одинъ съ другого. Солдатъ потерялся, и не зная, что дёлать, но чувствуя потребность что нибудь сдёлать, совершенно машинально досталь изъ своего мѣшка одинъ хлѣбъ и бросиль тигру. Звърь схватиль хлъбъ, повернулся и убъжаль льсь. Солдать, сильно испуганный, благополучно возвратился городъ. На другой день, онъ попрежнему дошелъ до мельницы спокойно; но при возвращеніи, на томъ же самомъ мъсть, тигръ уже ожидаль его, и брошенный хлѣбъ точно также выручиль его. Съ тъхъ поръ эта исторія повторялась ежедневно болье года: по дорогъ изъ города на мельницу тигръ не показывался солдатамъ; на возвратномъ же пути съ мельницы, на одномъ и томъ же мъстъ, встрвча съ нимъ была неизбъжна. Онъ стоялъ и ожидалъ и, получивъ свою порцію, убъгаль, не сдълавь никому никакого вреда. Всъ госпитальные солдаты это уже знали, привыкли къ тигру и не боялись его нисколько, только заранье брали особый хльбь, который держали наготовъ для него. Кончилось тъмъ, что составили охоту и бъднаго тигра убили; а многіе изъ солдатиковъ, кормившихъ его, по жалѣли о немъ. Въ одной изъ русскихъ раскольничьихъ деревень, кажется, Астраханкъ, молоканъ пошелъ въ баню на своемъ дворъ мыться, забывъ запереть дверь предбанника, и къ нему неожиданно явился тигръ, кинулся на него и подмялъ подъ себя. Къ счастью, жена молокана, находившаяся на дворф, замътила это вторжение незваннаго посътителя въ ихъ схвативъ топоръ, бросилась на выручку мужа. Сильными ударами топора, молоканка разрубила голову тигра, положивъ его на мѣстѣ; а молокань, хотя кръпко пораненный и помятый, остался живъ. Храброй молоканкъ дали медаль за спасеніе жизни, что она вполнь заслужила. — У вздный начальникъ разсказываль о замычательной между звърями, видънной имъ въ лъсу года за два до того. Онъ провожалъ какого то генерала, чуть ли не графа Бенкендорфа, пробзжавшаго черезъ Ленкоранскій убздъ, кажется, въ Персію. Для сокращенія дороги, въ одномъ мѣстѣ они поѣхали

верхомъ, съ провожатыми и казаками. Они вхали лесомъ, по окраинъ глубокаго, крутаго оврага, поросшаго деревьями и кустарникомъ, и, невдалекъ передъ собою, на самомъ краю оврага, обрывавшагося отвёсной стеною внизь, замётили фигуру крупнаго медвёдя, стоявшаго неподвижно какъ статуя. Онъ быль до того неподвижень, что его приняли сначала за камень или за обрубокъ пня какого нибудь дерева причудливой формы, но, приблизившись, убъдились, что это дъйствительно живой медвъдь; глаза его были открыты, онъ дышаль и, свёсивь голову внизь, сосредоточенно смотрёль въ глубину оврага. Онъ такъ былъ поглощенъ своимъ созерцаніемъ, что не слышаль и не обратиль вниманія на дюдей и лошалей, остановившихся въ нъсколькихъ шагахъ отъ него. Заинтересовавшись необыкновеннымъ состояніемъ медвёдя, и любопытствуя узнать причину такого всецёлаго привлеченія его вниманія, генераль отправиль ніскольких казаковь на развідки. Казаки спѣшились и, отыскавъ сподручное мѣсто, цѣпляясь за сучья и вътки, спустились на дно оврага, откуда ясно обрисовывался на вершинъ горы медвъдъ въ позъ монумента. Не теряя его изъ вида, они пробрадись въ уровень съ нимъ, осторожно разглядывая въ густой чащъ кустарниковъ, и почти наткнулись на огромнаго тигра, который, поднявъ морду и хвость, впивался глазами въ своего недосягаемаго визави на горъ, какъ бы застывъ въ томъ же положеній недвижимой, окаментлой фигуры, какъ и медвтдь. Казаки не долго любовались этой картиной; они предпочли потихоньку, поскорфе отретироваться вспять и, взобравшись на гору, обстоятельно доложили о своей находкъ. Генералъ, не желая затъвать охоты, повхаль далье своей дорогой, предоставивь звърямь продолжать вволю ихъ обоюдное лицезръніе. Любонытно бы знать, долго ли оно еще длилось, и кто изъ нихъ первый нарушилъ его. Ленкоранскіе тигры попадаются иногда очень большіе, не уступающіе величиною даже Бенгальскимъ.

Изъ Ленкорани мы съ Коцебу и съ Панкратьевымъ снова вернулись на промыселъ въ Кубаши, гдѣ сѣли на пароходъ, шедшій въ Баку, и сдѣлали на немъ 240 верстъ пути въ теченіе триналцати часовъ.

Городъ Баку (теперь губернскій), при приближеніи къ нему со стороны моря, представляеть довольно красивый видъ, какъ азіатскаго города, съ своими стѣнами, башнями и развалинами ханскаго дворца, коего древность постройки, остатки стънъ и ръзьба очень замъчательны. И жаль, что все это приходить въ разрушение и упадокъ.

Въ ожиданіи изъ Астрахани парохода, на которомъ должна была прівхать моя дочь, я между дёломъ принималь чиновниковъ и гражданъ, осматривалъ присутственныя мъста, нефтяной складъ, кръпость, развалины дворца. ходиль на форштать, въ садикъ, а въ прекрасные лунные вечера гулялъ по берегу моря. 21 мая имъть сердечное удовольствие встрътить, наконець, дочь мою со всъми моими внуками. Въ тотъ же день послѣ обѣда, мы выѣхали вев вмвств въ Шемаху и прівздомъ нашимъ несказанно обрадовали и утъщили скучавшихъ тамъ безъ насъ, такъ долго находившихся съ ними въ разлукъ, Елену Павловну и дочь мою Надежду. Въ Шемахъ мы застали холеру въ полномъ разгаръ. Частые смертные случаи, увеличивавшіеся съ каждымъ днемъ, чрезвычайно тревожили всёхъ въ городъ, а наступившіе уже сильныя жары по общему мижнію долженствовали соджиствовать развитію болжани. Я конечно, сильно безпокоился за мое семейство, особенно боялся чтобы не заболёль кто изъ нихъ на обратномъ пути, въ дорогъ, безъ всякихъ средствъ помощи и удобствъ для больнаго. По милости Божіей чаша сія миновала нась; но вскоръ по возвращеніи въ Шемаху насъ напугала Елена Павловна, внезапно прихворнувшая—не холерой, слава Богу, а приливомъ крови къ головъ и послъдовавшей затъмъ лихорадкою, по счастію, не долго продолжавшейся. Приливы къ головъ начались у нея еще съ 1842 года, послѣ смерти старшей дочери Елены, и повторялись отъ времени до времени, не смотря на всѣ старанія и предупредительныя мёры врачей, дабы излечить ее отъ этихъ болёзненныхъ явленій, хотя скоро проходившихъ, но тѣмъ не менѣе угрожавшихъ, при частыхъ возвратахъ, серьезными послъдствіями.

Окончивъ мои дѣла въ Шемахѣ, я отправился съ семействомъ обратно въ Тифлисъ, ужъ по другому направленію, чрезъ Нуху, Джаро-Вѣлоканскій округъ и Сигнахъ. Отъ жаровъ и повсемѣстныхъ на пути слухахъ о холерѣ, быстро распространявшейся и усиливавшейся въ нѣкоторыхъ татарскихъ деревняхъ, дорога наша была очень утомительная и безпокойная. Замѣчательно, что не касаясь собственно никого изъ насъ, холера какъ бы преслѣдовала насъ по пятамъ или, вѣрнѣе сказать, ѣхала съ нами. Почти на каждой станціи мы спрашивали: «есть ли здѣсь холера?» Вездѣ

намъ отвъчали: «Богъ миловалъ, еще никто не забольвалъ». Но не успъвали перепречь лошадей въ экипажахъ, какъ поднималась тревога, и оказывалось, что ужъ кого нибудь схватило; казакъ, ямщикъ, баба, писарь, кто-либо изъ станціоннаго персонала неизбъжно забольвалъ. И такъ продолжалось все время нашего путешествія. На четвертый день я остановился въ нъмецкой колоніи Маріенфельдъ, гдѣ во главѣ принимавшихъ меня колонистовъ находился и Зальцманъ, выъхавшій ко мнѣ на встрѣчу. Я провель тамъ нъсколько дней по дъламъ и въ занятіяхъ съ колонистами. ъздилъ осматривать новую водопроводную канаву на Караясской степи, также окрестности, сады, и только 15 іюня мы добрались наконецъ до Тифлиса\*).

Здёсь, чрезъ нёсколько дней, мы были обрадованы свёдёніемъ изъ Петербурга, что зять мой Юлій Федоровичь Витте, окончательно и формально переведень на службу въ Закавказье, начальникомъ хозяйственнаго отдёленія въ канцеляріи нам'єстника, и потому начали надъяться, что дъла его по сдачъ должности и фермы не задержать надолго также и его присоединенія къ намъ. До сихъ поръ мы побаивались, чтобы графъ Киселевъ, неохотно отпускавшій его изъ своего министерства, не замедлиль его перехода какими дибо препятствіями или придирками. <mark>Теперь, когда</mark> мое семейство снова собралось вмёстё, съ дётьми и внуками, квартира наша оказалась недостаточно помъстительна для всъхъ, что и заставило насъ перейти на другую, болье просторную. Новая квартира въ новомъ домѣ Сумбатова была не совсѣмъ удобна тѣмъ, что находилась почти за городомъ, въ предместь на Верь, противъ кладбища, не далеко отъ спуска, гдв воздвигнутъ памятникъ на томъ мѣстѣ, гдѣ въ 1837 году опрокинулся экипажъ покойнаго Государя Николая Павловича, при въбздъ его въ Тифлисъ. Но зато она вознаграждала своей обширностію, количествомъ комнать

<sup>\*)</sup> На увъдомление Андреемъ Мяхайловичемъ намъстника о дъловыхъ результатахъ его поъздки князь Воронцовъ отвъчаль слъдующимъ письмомъ:

<sup>&</sup>quot;Турчидать, 12 іюля, 1847 года. Любезньйшій Андрей Михайловичь. Я имьль "удовольствіе получить письмо Ваше оть 19 іюня и, приложенный при ономъ, "рапорть о занятіяхь Вашихь по ревизіп Шемахинской палаты государственныхь "имуществь и обозрѣнію русскихь поселеній, ей подвідомственныхь. Спітшу изъявить Вамь истинную и совершенную мою признательность за отличное исполненіе Вами сего порученія и за любопытныя свідѣнія, доставленныя Вами. При "семъ повторяю совершенное согласіе мое на потіздку Вашу на Боржомскія и "Абась-Туманскія воды, въ такое время, которое вы сами сочтете удобнійшимь. "Примите увѣреніе и проч. Князь М. Воронцовь".

и даже великольніемь отдыжи нькоторыхь изь нихь, большой овальною залою съ хорами, фигурными окнами съ разноцейтными стеклами, и хорошимъ устройствомъ всёхъ домашнихъ службъ. Домъ этоть быль построень въ родъ какой-то кръпости съ огромнымъ дворомъ и садикомъ посрединъ его, что тогда составляло исключительную редкость въ Тифлисе, и считался однимъ изъ лучшихъ зданій въ городъ. Когда Сумбатовъ его строилъ, многіе удивлялись, что ему за охота тратить такія большія деньги на постройку дома за городомъ, но Сумбатовъ при этомъ хитро улыбался и въ свою очередь удивлялся ихъ недальновидности, утверждая съ непоколебимой увъренностію, что черезъ десять льть его загородный домъ очутится въ самомъ центръ города. Онъ полагалъ, что городь будеть строиться по направленію къ Верѣ, и тогда его надежда, разумбется, сбылась бы, но онъ горько ошибся въ своемъ разсчеть: дальнъйшія постройки перекинулись черезъ Куру, къ ньмецкой колоніи \*) и на Авлабаръ, гдё и воздвигся въ нёсколько дёть огромный городь, а домъ Сумбатова какъ быль, такъ и остался до сихъ поръ за городомъ. Когда мы прібхади въ Тифлисъ, въ сороковыхъ годахъ, и много лътъ спустя, вся лъвая сторона за Курою теперь застроенная, была тогда мертвой, выгорёлой пустыней весьма печальнаго вида, и только посрединь ея торчало ньсколько убогихъ саклей, нисколько не украшавшихъ и не оживлявщихъ этой непривлекательной мъстности. На одной изъ возвышенностей ея, подъ названіемъ Красной горки, обыкновенно на святой неділь устраиваются качели и праздничныя гулянья, а немного правъе, къ армянскому Авлабарскому кладбищу, производятся смертныя казни: разстрёливають и вёшають преступниковь; преимущественно въшають и по большей части не въ одиночку, а двоихъ или троихъ вразъ-такъ по крайней мъръ было до сихъ поръи оставляють тыла на висылицахь въ продолжение всего послыдующаго дня, для вящшаго примъра и вразумленія азіатскаго народонаселенія, и снимають только ночью. Тогда высокія висълицы отчетливо видивются на горкв, выдающейся по склону горы, и висящія на нихъ тіла преступниковъ (всегда разбойниковъ и особенно звърскихъ убійцъ), въ длинныхъ бълыхъ саванахъ, съ опущенными головами и вытянувшимися внизу изъ-подъ савана ногами въ сапогахъ, мърно и тихо покачиваются и повертываются направо и

<sup>\*)</sup> Нынъ Михайловская улица.

налѣво, по вѣянію вѣтерка, въ виду у всего города. Въ такіе дни (впрочемъ, довольно рѣдкіе) какъ-то не совсѣмъ ловко живется въ Тифлисѣ. Хотя и при несомнѣнномъ сознаніи и одобреніи вполнѣ заслуженной злодѣями кары и совершенно справедливаго дѣйствія правосудія, все-таки, пока эти бълые болтаются на своихъ петляхъ, невольно что-то удручающее тяготѣетъ на душѣ; а потому по прошествіи ночи послѣ казни, когда горка является въ своемъ первобытномъ, натуральномъ образѣ, безъ вчерашнихъ пскусственныхъ сооруженій, то этотъ далеко не живописный образъ вызываетъ успокоительное впечатлѣніе, дыханіе дѣлается какъ-то свободнѣе и легче, какъ будто устранился какой-то гнетъ, стѣснявшій грудь.

Между тёмъ наступали сильные жары, доходившіе до 39° въ тёни, которые съ разыгравшеюся уже въ значительной степени холерою не представляли никакого удовольствія въ дальнѣйшемъ лѣтнемъ пребываніи въ городѣ. Я, жена моя и старшая дочь никогда не могли переносить жаровъ, дѣйствовавшихъ очень вредно на наше здоровье, и съ давнихъ поръ мы лѣто всегда проводили на дачѣ или уѣзжали куда-либо подальше на свѣжій воздухъ. Эти причины побудили насъ по возможности ускорить нашъ выѣздъ изъ Тифлиса, впрочемъ подобно всѣмъ Тифлисскимъ обитателямъ, имѣющимъ средства или хотя малѣйшую возможность избавить себя отъ мучительной необходимости томиться здѣсь нестерпимымъ зноемъ и духотой. Я же имѣлъ на то и право, потому что всѣ члены Совѣта, по закону, освобождаются отъ служебныхъ занятій на два каникулярныхъ мѣсяца.

Мы выбрали нашимъ лѣтнимъ убѣжищемъ Боржомъ и Абасъ-Туманъ, извѣстные въ краѣ своимъ прекраснымъ мѣстоположеніемъ, здоровымъ, чистымъ, горнымъ воздухомъ и минеральными водами. Выѣхали мы 1-го іюля. Возлѣ Мцхета переѣхали по новопостроенному, прочному каменному мосту черезъ Куру, гдѣ она соединяется съ Арагвой, и далѣе слѣдовали дорогою, отчасти искусственной, въ родѣ шоссе, но никакъ не заслуживающей названія хорошей дороги. Встрѣчались красивыя мѣста, рѣчки, селенія, изъ коихъ лучшее Мухрань, окруженное садами, Ксанское ущелье и въ восьми верстахъ отъ станціи Ксанка, старинный монастырь и древнія башни при рѣчкѣ Текурѣ, чрезъ которую мостъ и затѣмъ широкая равнина, почти до самаго Гори, издали хорошенькаго городка, по-

ражающаго эфектнымъ видомъ своей старой криности, возвышающейся на скалъ посреди города. Изъ Гори семъ верстъ подъемъ на высокую гору, откуда путь идеть уже постоянно въ виду Куры. Картинная мъстность станціи Гаргареты лежить у подножія горы, за которою течетъ Кура, и отсюда до Сурама дорога тянется по обширной Карталинской долинъ. Мъстечко Сурамъ остается въ сторонь, но ясно видньется съ развалинами своихъ башенъ, а влѣво за Курою, красуются горы, сплошь поросшія густымъ лѣсомъ. Въ семи верстахъ отъ Сурама, при деревнѣ Кишхетъ, дорога поворачиваеть въ ущеліе, коимъ идеть надъ самой рікою, уже вилоть до Боржома, при въвздв въ который, сперва представилась намъ солдатская слободка и казарма, а потомъ переправа на небольшомь паромѣ черезь Куру. Минеральныя воды находятся за 3/4 версты разстоянія отъ берега, въ глубинь ущелія, вдоль котораго стремится съ шумомъ и гуломъ красивая ръчка, называемая русскими «Черная», а на картъ означенная подъ именемъ «Буджарети». По гребню горъ ростеть сосновый боръ, по скату же разныя лиственныя деревья. Вообще ущеліе это очень живописно, и льтомъ жить въ немъ пріятно, кромь всьхъ другихъ условій, хотя уже потому, что нътъ въ немъ ни жаровъ, ни мухъ, ни комаровъ.

Вслёдствіе почти общаго нашего нездоровья отъ Тифлисскаго пылающаго зноя и смрадной, холерной атмосферы, мы должны были ёхать медленно, съ разстановками, ночлегами и отдыхами, такъ что только на пятый день добрались до цёли нашего путешествія. Боржомъ быль тогда населенъ еще весьма незначительно. Мы помёстились въ лучшей того времени квартирѣ, кочевомъ домѣ главнокомандующаго, устроенномъ генераломъ Головинымъ при самомъ источникѣ водъ, въ концѣ галереи, и обращенномъ впослёдствіи въ намѣстническую кухню.

Боржомское владёніе, начинающееся въ семи верстахъ отъ Сурамской станціи и имёющее протяженіе до тридцати версть по берегу рёки Куры, составляеть замёчательную мёстность. Горы, лёсь и извивающаяся стремительно по ущелію возлё дороги рёчка представляють почти непрерывающіеся, разнообразные и прекрасные виды. Почтовая дорога изъ Тифлиса въ Ахалцыхъ идеть по самому берегу рёки. Собственно Боржомское ущеліе расположено на правомъ берегу рёки, въ девятнадцати верстахъ отъ въёзда въ

это владѣніе, и въ самомъ ущеліи, какъ я сказалъ, истекаютъ минеральные источники щелочныхъ и желѣзныхъ водъ. Ими пользовались туземные жители издавна, но они оставались въ дикомъ со стояніи до 1840 года, когда бывшій главноуправляющій краемъ генералъ Головинъ посѣтилъ это мѣсто, полюбилъ его и положилъ основаніе его устройству проведеніемъ большой дороги, построеніемъ галерен и ваннъ. Но все это были лишь начатки устройства, которые впослѣдствіп распространилъ и пополнилъ князь Воронцовъ. Въ этотъ мой пріѣздъ Боржомъ имѣлъ ужъ видъ мѣстечка, украшеннаго нѣсколькими порядочными домиками для посѣтителей, которые отъ мая до сентября съѣзжаются туда изъ разныхъ мѣстъ края, наиболѣе изъ Тифлиса.

Нзъ всего занимаемаго Боржомомъ пространства, которое заключаетъ въ себъ семьдесятъ тысячъ десятинъ, большею частію превосходнаго лѣса, въ 1847 году, когда я пріѣхалъ въ Боржомъ, казнѣ безспорно принадлежало только семь тысячъ десятинъ, то есть такъ именуемая Ахалдабадская дача; остальная же громадная часть находилась въ спорѣ между казною и князьями Аваловыми. Права этихъ князей были весьма сомнительны, потому что предки ихъ этого имѣнія въ наслѣдственномъ владѣніи не имѣли, а были лишь «моуравами», то-есть управляющими. Процесъ продолжался долго, и наконецъ въ пятидесятыхъ годахъ князь Воронцовъ рѣшилъ его тѣмъ, что съ Высочайшаго утвержденія соединилъ все имѣніе окончательно въ казенномъ владѣніи, съ производствомъ князьямъ Аваловымъ изъ доходовъ имѣнія потомственной пенсіи по пяти тысячъ рублей въ годъ.

Съ тѣхъ поръ началось устройство этого имѣнія, но достойно сожалѣнія, что не было принято къ тому никакого опредѣленнаго илана. Заявлялось нѣсколько полезныхъ предположеній, которыя если и одобрялись главнымъ начальствомъ, но постояннаго и послѣдовательнаго исполненія имъ не давалось. Сначала докторъ князя Воронцова Э. С. Андреевскій, любимецъ его. распоряжался во всемъ по своимъ видамъ; а потомъ каждый новый управляющій имѣніемъ ворочаль все по своему, отчего и происходила путаница и вообще мало толка. Пробовали основать четыре деревни изъ малороссійскихъ поселянъ, но малороссы однакожъ не оказались хорошими хозяевами, не оправдали возлагавшихся на нихъ надеждъ и разбрелись въ разныя стороны. Столь же неудачно

произошло и поселеніе грековъ. Въ самомъ Боржомѣ водворено нѣсколько армянъ-торгашей и отставныхъ солдать. Позднѣе, черезъ Куру построенъ порядочный деревянный мостъ.

Въ настоящее время (шестидесятые года) съ прибытіемъ Великаго Князя, вступленіемъ его въ управленіе краемъ и нам'треніемъ основать здёсь свое дётнее пребываніе, можно надёяться, что Боржомъ достигнетъ сколько нибудь благоустроеннаго состоянія и вида. На лівомь берегу Куры, на склоні горь, противь ущелія уже строится и даже почти окончень дворець Его Высочества. Очень желательно, чтобы это пребывание послужило поводомъ къ лучшему устройству тамошнихъ минеральныхъ водъ, самого мъстечка и имънія, къ нему принадлежащаго, которыя покамъсть запущены въ такой степени, что, видя ихъ въ этомъ неизмънномъ положении въ продолжение столькихъ лътъ, невольно начинаешь сомнъваться, чтобы Боржомъ достигь когда-либо прогресса, столь для него полезнаго и необходимаго. Дворецъ почти готовъ. но на главное, въ отношеніи общественной пользы, на обстановку цълебныхъ водъ и подспорій къ нимъ, на удобства для прівзжающихъ лечиться и многое другое, доселъ вниманія не обращается. Это впрочемъ можетъ относиться почти ко всёмъ общеполезнымъ учрежденіямъ Закавказскаго края: или ничего не дѣлается, или не такъ, какъ бы надлежало. Нельзя сомнъваться въ добрыхъ намъреніяхъ главныхъ начальниковъ края — они святы, но исполнители супостаты \*).

На этотъ разъ, мы опять послужили для холеры какимъ-то перевозочнымъ средствомъ, на подобіе того, какъ во время нашего перевзда изъ Шемахи въ Тифлисъ, только съ тою разницею, что мы не привозили ее на станціи, а прямо привезли въ Боржомъ, гдѣ до насъ и признака не было ея, а тотчасъ по прибытіи нашемъ проявилась и она, но, по счастію, въ слабой степени, такъ какъ условія горнаго Боржомскаго климата не содѣйствовали ея развитію. Заболѣлъ восьмилѣтній мальчикъ, солдатскій сынъ; докторъ, обыкновенно командируемый сюда на лѣтній сезонъ, еще не прі-ѣхалъ, обратиться за помощью было не къ кому; но солдатка сама догадалась и, видя, что сынъ ея въ судорогахъ, совсѣмъ оцѣпенѣлъ и посинѣлъ, она, по какому-то наитію или вдохновенію,

<sup>\*)</sup> Впослъдствіи Боржомское им'вніе Высочайше пожаловано въ собственность Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Николаевича,

выбъжала на улицу, нарвала крапивы, росшей возлѣ забора, и принялась ею крѣпко тереть похолодѣвшее тѣло мальчика. Вскорѣ тѣло начало покрываться мѣстами красными пятнами, выступили пузыри, появилась теплота, и импровизированное леченіе солдатки увѣнчалось полнымъ успѣхомъ—мальчикъ выздоровѣль. Потомъ заболѣлъ нашъ поваръ, и тоже поправился безъ всякихъ медицинскихъ пособій, а можетъ быть именно и по этой причинѣ. Кажется, этими двумя случаями ограничилась эпидемія.

Чрезъ нѣсколько дней, прибывшій сюда изъ Тифлиса врачь Ампровъ посовътовалъ женъ моей отправиться на Абасъ-Туманскія воды, находящіяся въ семидесяти верстахъ отъ Боржома за Ахалцыхомь, куда она 16-го іюля и выбхала съ старшею дочерью Екатериной: я же, съ остальнымь монмь семействомь, остался въ Боржомъ, частію по служебнымъ дѣламъ, а частію по увѣренію доктора, что пользованіе здѣшними водами и ваннами принесеть мив несомивниую пользу, что нисколько не оправдалось, можеть быть вследствіе того, что я простудился, и къ прежнимь моимь недугамъ присоединилась еще лихорадка. Лъто выдалось дожддивое, сырое, и постоянный сквозной вътерь, дувшій чрезь узкое ущеліе, какъ сквозь коридоръ, не слишкомъ благопріятно отзывался на здоровьи больныхъ, особенно при леченіи теплыми ваннами. Събздъ на воды былъ немногочисленный: нъсколько туземныхъ семей изъ грузинъ и армянъ, два русскихъ генерала съ одной генеральшей, одинъ полковникъ генеральнаго штаба съ исветою и свояченицей и насколько офицеровь составляли весь кругъ тогдашняго водянаго общества.

Изъ туземныхъ посътителей наиболье выдавалось семейство мъстнаго помъщика князя Сумбатова. Самъ князь быль отставной военный, еще не старый, сухой, желтый, сумрачный человъкъ; его жена, рожденная княжна Мухранская, среднихъ лътъ, очень красивая собою, носившая грузинскій костюмъ; и два сына, одинъ юнкеръ лътъ двадцати, другой маленькій мальчикъ лътъ девяти. Этотъ мальчикъ, хорошенькій и бойкій, обращаль на себя вниманіе тъмъ, что всегда быль одътъ весь въ бъломъ. Намъ объяснили, что въ Грузіи есть обычай иногда при рожденіи дътей давать объщаніе Божіей Матери, или какому-либо святому, водить ребенка не иначе какъ въ бъломъ до извъстнаго возраста, часто на много лътъ, полагая этимъ привлечь на него покровительство свыше,

Къ сожалѣнію, въ этомъ случаѣ, бѣлый костюмъ не только не принесъ благополучія мальчику, но и не предохранилъ его отъ гибели. По окончаніи курса Сумбатовы возвратились въ свою деревню вблизи отъ Сурама, и въ непродолжительномъ времени всѣ были убиты въ своемъ домѣ, ночью, своими же крестьянами; князя закололи кинжаломъ, княгиню застрѣлили въ постели, юнкера изрубили, а бѣднаго бѣлаго мальчика зарѣзали. Слѣдствіе выяснило, что князь сурово обращался съ крестьянами и заставляль ихъ въ праздники работать; крестьяне возмутились, вышли изъ повиновенія, а князь, въ наказаніе виновныхъ, велѣль пересѣчь ихъ женъ, что и было причиною поголовнаго избіенія помѣщичьяго семейства.

Мой домашній Боржомскій кружокъ увеличился съ самаго начала тремя пріятными собесёдниками, молодыми людьми. Первый изъ нихъ былъ встрётившій насъ при въёздё сюда Александръ Федоровичъ Витте, родной братъ моего зятя, капитанъ путей сообщенія, служившій въ здёшнемъ краё уже много лётъ и женившійся на грузинкё; второй—прикомандированный ко мнё по дёламъ службы, поручикъ полевыхъ инженеровъ Векманъ, умный, веселый, молодой человёкъ, и третій, артиллерійскій офицеръ Кузовлевъ, сынъ старинныхъ нашихъ близкихъ знакомыхъ. Его старшая сестра была замужемъ за Екатеринославскимъ полицеймейстеромъ Ессеномъ въ то время когда мы еще тамъ жили, а вторая сестра находилась лектриссой при королевѣ Голандской Аннѣ Павловнѣ, у которой постоянно и жила. Всѣ трое, хорошіе, добрые люди, проводили съ нами почти всѣ дни, гуляли со мною, знакомили съ окрестностями, а по вечерамъ составляли мнѣ маленькую партію въ бостончикъ.

Между тъмъ, привязавшаяся ко мнъ лихорадка все меня не оставляла. Въ исходъ іюля, я получиль очень огорчившее меня извъстіе о несчастномъ случать съ моей женой въ Абасъ-Туманъ: возвращаясь съ прогулки, она вдругъ упала; закружилась ли голова, или оступилась — она сама не знала, но при паденіи сильно ушибла лъвый бокъ и повредила себъ руку. Ее подняли почти безъ чувствъ; нъсколько дней она очень страдала, и докторъ, вызванный изъ Ахальцыха (въ Абасъ-Туманъ: нашелся только фельдшеръ, да и тотъ лежалъ больной въ горячкъ отъ пьянства), опасался серьезныхъ послъдствій отъ ушиба бока; а о рукъ заявилъ, что въ плечъ кость сошла съ мъста и дъйствовалъ сообразно съ этимъ заключеніемъ, которое оказалось потомъ

совершенно ошибочно, такъ какъ это быль изломъ кости, вследствие чего лъчение его принесло болье вреда нежели пользы. Елена Павловна нъсколько мъсяцевъ послъ того не переставала мучиться болью въ рукф, и только по наступлении зимы, нашъ знаменитый хирургъ Пироговъ посътившій тогда Тифлись, исправиль нъсколько неумълостъ Ахалцыхскаго доктора и облегчилъ страданія жены моей, которыя излечить совсёмь ужь было невозможно, такъ какъ кость въ рукъ неправильно срослась. Пироговъ, осмотръвъ руку Елены Павловны, съ удивленіемъ у нея спросиль: «Какой невѣжда врачъ васъ лечилъ?» И отъ этого невѣжества она едва не лишилась руки. Мит дали знать объ этомъ случат уже по минованіи опасности, когда общее состояніе здоровья жены моей сдълалось совсъмъ лучше, потому что она не позволила немедленно извъстить меня, чтобы не встревожить ранъе времени, и для успокоенія моего сама писала ко мить, упрашивая не прерывать курса леченія моего выбздомъ къ ней. Конечно я не послушался ея и поспъшиль выбхать въ Лбасъ-Туманъ съ дочерью Надеждой \*).

<sup>\*)</sup> Это быль уже вторичный переломь львой руки у Елены Павловны. Въ первый разь это случилось еще въ ея детстве, когда она была пятилетнимъ ребенкомъ, и сопровождалось проявленіемъ такой характеристической черты ребенка, которая заслуживаеть, чтобы о ней упомянуть. Бабушка, воспитывавшая ее, Елена Ивановна Бандре-дю-Плесси, перебажала изъ деревни въ Кіевь; въ кареть находилась, кром'в бабушки. дочь ея, княгиня Генріетта Адольфовна Долгорукая, внучка маленькая княжна Елена Цавловна, няня ея и любимая собачка. Въ одномъ мъсть лошади едва тащились по глубокому песку, и Елена Иванововна де-Бандре съ княгинею, соскучвшись медленной вздой, вышли изърживажа и пошли впереди пъшкомъ. Княжна играла съ собачкой. Вдругъ, дверца отворилась и собачка выпала изъ кареты. Дѣвочка бросилась, чтобы ее удержать, и сама упала изъдверцы на дорогу. Афвая ручка попала подъ экипажъ, и <mark>колесо тяжелой кареты</mark> пережхало черезь нее. Няня кинулась за ребенкомь: схватила ее на руки и, обезум'євь оть испуга, залилась слезами. Д'євочка старалась ее успокоить, просила не плакать и объщала никому ничего не говорить, увъряя, что никто объ этомъ не узнаеть. И исполнила объщание. Не смотря на жестокую боль, держала здоровой рукою больную ручку и молчала, не подавая вида, такъ что ни бабушка, ни мать, съвь въ карету, ничего не замътили. Прошло такимъ образомъ часа три, пока наконець на станціи, княгиня, желая посадить дочь въ себ'в на кол'єни, потянула ее за больную руку. Тогда дъвочка не выдержала и вскрикнула, что и обнаружило истину. Но, все же, разсказала это не она, а ея испуганная няня и лакей. Оказалось, что кость руки была переломана между кистью и локтемъ, съ внутренней стороны, и хотя послё долгаго леченія въ Кіеві кость срослась, но глубокая впадпна отъ колеса осталась на всю жизнь. Еще спась песокъ: на твердой земль колесо совсьмь бы перервзало ньжную дьтскую ручку. Такое геройское терпиніе и сердечная доброта пятилитинго ребенка, проявили тогда уже ту высокую, самоотверженную душу, которая запечатльла собой всю жизнь Елены Павловны.

Дорога отъ Ахалцыха, мъстами не совсъмъ безопасная, идетъ сначала берегомъ Куры, и по всему своему протяженію разнообразится интересными видами, долинами, горами, развалинами церквей и крѣпостей, изъ коихъ самая красивая Ацхуръ; затѣмъ рѣка остается въ сторонь, и на разстояніи остальныхъ 22-хъ версть приходится взбираться на три большихъ горы съ весьма плохимъ для перевзда подъемомъ и спускомъ \*). Въ Ахалцыхв я остановился у убзднаго начальника Ахвердова. Самый городъ не представляеть ни мъстоположениемъ, ни кръпостию своею особеннаго, кромѣ развѣ того, что прежде онъ былъ кимъ. Здъсь мои недуги усилились еще гастрическимъ разстройствомъ лихорадочнаго свойства, не смотря на мою всегдашнюю умъренность и воздержность въ пищъ. Однако это не помъшало мив на другой день продолжать путь по дурной дорогв, размытой ръчкою, надъ обвалами и провалами; только къ концу пути, версть за шесть, началось ущеліе съ красивыми видами. Въ Абасъ-Туманъ я нашелъ мою жену, хотя и поправившуюся отъ болъзни причиненной паденіемъ, но сильно страдавшую болью въ рукт по милости неумълаго врача.

Абасъ-Туманское ущеліе, тоже отличается прекраснѣйшимъ мѣстоположеніемъ, окружено со всѣхъ сторонъ густымъ боромъ и горами, на вершинахъ коихъ красуются живописныя развалины укрѣпленій, башень и церквей. Воды сѣрно-горячія, ихъ не употребляютъ для питья, а только для купанія. Изъ нихъ самыми

<sup>\*)</sup> При спуск съ одной изъ этихъ горъ произошелъ маленькій эпизодъ, удивившій Андрея Михайловича по недавности еще его жительства вь Грузіи. На <mark>козлахъ экинажа сидълъ</mark> грязный, оборванный ямщикъ, въ чохъ и папахъ. На <mark>встр&чу подъ&хала арба съ сид</mark>&вшими въ ней женщинами и д&тьми, а возл& шли два грузина. Ямщикъ остановился, арба тоже: начались грузинскіе разговоры <mark>и затянулись такъ долго, что,</mark> потерявъ терпѣнiе, изъ экипажа приказали ямщику **Ехать.** Ямщикъ отвечаль: "Сейчасъ" — и продолжаль разговорь, что повторялось ньсколько разъ. Наконець, приказаніе было ему отдано такъ внушительно, что ямщикь ръшился тронуться, при чемъ обернулся и началъ объяснять ломаннымъ русскимъ языкомъ, что это онъ разговариваль съ своими мужиками, спрашиваль у нихъ, куда они ъдутъ. "Съ какими своими, сказали ему, изъ одной деревни, что ли?" — "Мужики мои, кръпостные; и еще у мене и деревна болшой естъ" последоваль ответь съ козель. "Что ты врешь! - возразили ему; - кто же ты такой?" — "Я князь А-дзе!" И онъ назвалъ одну изъ извѣстныхъ, наиболѣе распространенныхъ княжескихъ грузинскихъ фамилій. Ему не пов'юрили, но на ближайшей станціи подтвердилось, что д'ыйствительно это быль князь А\*\*\*, влад'ьтель деревни и крѣпостныхъ крестьянъ, которые однако такъ мало приносили ему доходовь, что онъ предпочелъ профессію ямщика своему пом'єщичьему званію. Случан такого рода встръчаются въ Закавказін сплошь да рядомъ.

полезными для леченія считаются, такъ называемыя, «змѣиныя», умьренной температуры, а самыя сильныя доходять почти до 50-ти градусовъ жару и купаться въ цёльной водё этого источника очень мучительно, да и трудно безъ риска обвариться. Въ ней купаютъ иногда солдатиковъ, въроятно на томъ основаніи, что паръ костей не ломить; но и они не выдерживають болбе носколькихъ минуть. Солдать привозять сюда на леченіе большими партіями и помізщають въ устроенномъ для нихъ военномъ госпиталь. Объ этой водь разсказывають, что въ ней сварился армянскій архіерей. Когда это было, при какихъ обстоятельствахъ, какимъ образомъ это случилось — ничего нельзя добиться, и никто не знаеть никакихъ подробностей, передается только положительно и утвердительно одинъ этотъ факть. Странно, что легенда о сварившемся армянскомъ архіерев очень распространена на Кавказъ и въ Закавказъъ. О ней разсказывають въ Пятигорскъ, указывая, что это произошло въ Александровскихъ ваннахъ; разсказывають въ Горячеводскѣ, близь кръпости Грозной и, кажется, нътъ нигдъ горячаго источника въ крав, о которомъ бы не говорили, что въ немъ сварился скій архіерей. И почему такой жертвою избрань именно іерархъ этого сана и національности, совершенно неизвъстно. Нельзя же предполагать, чтобы столько армянскихъ архіереевъ действительно сварились въ горячихъ источникахъ; а между тѣмъ, всѣ обыватели мьсть, гдь водятся такіе источники, утверждають с<mark>ь непоколебимой</mark> увъренностію, не допуская ни мальйшаго сомньнія, что именно здёсь, въ ихъ источникъ, сварился армянскій архіерей, и утверждають такъ настойчиво и упорно, какъ будто въ этомъ несчастномъ событін заключается для нихъ какая то особенная амбиція, честь, или рекомендація ихъ источника. Впрочемь, въ одной містности края передають, что тамъ сварился татарскій муфтій — тоже высокое духовное лицо, хотя съ варіацей вброисповъданія и народности. Это единственное исключение изъ общаго положения.

Мое нездоровіе такъ усилилось на первыхъ дняхъ пребыванія въ Абасъ-Туманѣ, что я принужденъ быль слечь въ постель, и никакія средства Ахалцыхскихъ докторовъ, лечившихъ меня, не припосили никакого облегченія. Наконецъ, одинъ изъ нихъ, докторъ Кларинъ, догадался предписать мнѣ змѣиныя ванны, которыя хотя и находились по близости отъ моей квартиры, но я ужъ отъ слабости не въ состояніи былъ ходить, и меня принесли туда на но-

силкахъ. Первая же, всего трехъ-минутная ванна подъйствовала отлично, а послъдующія въ нъсколько дней поставили меня на ноги и совсъмъ излечили. Прогулка по горамъ и лъсамъ, здоровый воздухъ, подкръпили силы мои; къ сожальнію, лъто выдалось очень бурное, безпрестанно шли дожди и повторялись страшныя грозы, которыя всегда дурно отзывались на моихъ нервахъ и заставляли часто поневоль сидъть дома.

При Абасъ-Туманскихъ водахъ находилась небольшая нѣмецкая колонія Фриденталь, основанная въ 1843-мъ году, собственно въ видахъ доставленія пользующимся водами необходимыхъ жизненныхъ потребностей; но ей не было отведено никакого опредѣленнаго количества земли, а потому сосѣдніе жители непрестанно ихъ тѣснили, а колонисты, по желанію своему и просьбамъ, переселены въ 1849-мъ году въ Тифлисскій уѣздъ близь колоніи Маріенфельдъ на рѣкѣ Іорѣ.

Въ половинъ Августа мы всъ были обрадованы прівздомъ къ намъ затя моего Ю. Ф. Витте. Мы ожидали его ранве и очень безпокоились его замедленіемъ, по причинъ жестокой холеры, разразившейся тогда въ Саратовъ и свиръпствовавшей по всему пути его провзда самымь убійственнымь образомь. Въ Саратовъ, въ продолжение трехъ недёль сильнёйшаго разгара эпидеміи, этотъ смертоносный бичъ положительно опустощаль городь съ неудержимой яростію. Цёлыя семьи вымирали, дома наполнялись трупами, улицы пустёли, въ аптекахъ не успёвали приготовлять лекарства, и аптеки буквально осаждались толпами народа, ожидавшаго своей очереди иногда по суткамъ, для полученія лекарства, котораго больные уже не успъвали дождаться. Одинь знакомый, пробажавшій тогда чрезъ Саратовъ, писалъ мнѣ, что пока онъ ѣхалъ отъ заставы по Московской улиць до гостинницы, съ версту разстоянія встрътиль по дорогъ счетомъ сто пятьдесять гробовъ, препровождавшихся на кладбище. Зять мой, слава Богу, выбрался оттуда и довхаль благополучно; но дорогой два раза ямщики сваливались съ козелъ его тарантаса, внезанно схваченные холерою. Она иногда поражала съ быстротой молніи; были случаи, что люди, проходя по улицъ, повидимому совершенно здоровые, вдругъ падали и въ нъсколько минутъ умирали. Большая часть нашихъ Саратовскихъ знакомыхъ тогда погибла ужаснаго оть мора.

Мы оставались въ Абасъ-Туманъ до 30-го августа и перевздъ въ Ахалцыхъ вынуждены были совершить на волахъ, такъ какъ оть постоянныхъ дождей дорога покрылась такими водомоннами, провальями и грязью, что лошади не могли вытащить экипажа. Мы влачились невыносимо медленно, со страхомъ и разнообразными опасностями, сопровождаемые проливнымъ дождемъ, оглушительнымъ громомъ и непрерывно сверкавшими молніями, теряя по временамъ надежду добраться когда нибудь до Ахалцыха. Однако. наконецъ добрались, и даже съ цёлыми костями — чего тоже не надъялись — и нашли здъсь спокойный ночлегь и отдыхъ по-прежнему въ домъ уъзднаго начальника Ахвердова. Мнъ надобно было прожить нёсколько дней въ Ахалцыхё по дёламъ и много за эти дни пришлось слышать всякаго рода жалобь оть граждань, чиновниковъ и убзднаго начальника. Последній горько жаловался на неудобства близкаго сосъдства съ Турціей и пограничныхъ саджакъ-бековъ, которые оказывали всякое потворство и укрывательство нашимъ поселянамъ и Ахалцыхскимъ жителямъ: учинивъ какое-либо преступление, они уходять за границу и свободно проживають въ ближайшихъ деревняхъ. Вообще, настоящая граница неудобна во всёхъ отношеніяхъ. Въ самомъ Ахалцых веть кислыя воды, принадлежащія двумь здёшнимь гражданамь армянамь, хлопотавшимъ о дозволеніи устроить ванны, что было трудно безъ предварительнаго химическаго разложенія воды, которая могла оказаться вредной. Есть также и близъ станціи Страшнаго Окопа, на землѣ двухъ армянъ, минеральныя воды и. говорятъ, очень сильныя.

Изъ Ахалцыха, по порученію князя Воронцова, я долженъ быль профхать въ Александропольскій и Эриванскій уѣзды для обозрѣнія новыхъ русскихъ поселеній, соображенія объ улучшеній существующихъ и проэктированія новыхъ водопроводовъ. Этотъ предметь весьма интересовалъ князя-намѣстника и дѣйствительно вполнѣ заслуживаетъ вниманія главнаго Закавказскаго начальства. Къ сожалѣнію, это предпріятіе, такъ же, какъ и многія другія полезныя для края, имѣло доселѣ мало успѣха, какъ по неопытности пнженеръ-гидравликовъ и по недостатку денежныхъ средствъ. такъ и по страсти нашихъ администраторовъ хвататься за новыя предпріятія, не окончивъ начатыхъ, и безъ внимательнаго соображенія о средствахъ къ тому.

На первой станціи отъ Ахалцыха, въ деревнѣ Ацхурѣ, я разстался съ моимъ семействомъ: жена моя съ дътьми и зятемъ отправились обратно въ Тифлисъ, а я, перебхавъ черезъ Куру, отправился по такъ именуемой «Царской дорогь», проложенной въ 1837-мъ году для пробзда покойнаго Императора Николая Павдовича. Дорога идетъ чрезъ Ацхурскія и Кодіанскія горы чрезвычайно трудная, и лишь первыя семь верстъ намъ удалось кое-какъ пробраться на лошадяхъ, а потомъ опять пришлось тащиться на волахъ, по мъстамъ дикимъ, но не лишеннымъ своего рода интереса; мы въ этоть день едва успѣли сдѣлать двадцать пять версть, взбираясь на гору Табуреть-чай. Тамъ ночевали въ казачьей штабъ-квартиръ, состоящей изъ нъсколькихъ казармъ, раскинутыхъ въ бору. Мы очутились въ настоящей съверной странъ, чего не предвидёли, не запаслись теплымъ платьемъ, за что немедленно и поплатились простудой; я, впрочемь, слегка — насморкомъ, а Бекманъ, сопровождавшій меня, довольно серьезной лихорадкою. Это мъсто отличается такимъ холоднымъ климатомъ, что казаки не могуть обзавестись ни мальйшимь хозяйствомь, кромь плохаго сънокоса, потому что никакіе хльбные посывы не созрывають; они или вымерзають, или выбиваются градомь, который здёсь почти всегда замёняеть дождь, тогда какъ не далёе пятнадцати версть прямымь путемь отгуда, въ селеніи Хертвиси, ростеть превосходный виноградь, груши и другія произведенія южныхъ странъ.

На другой день мы доёхали до армянскаго мёстечка и небольшой крёпостцы Ахалкалаки, гдё климать уже умёреннёе и земля очень плодородная, а потомъ продолжали путь для обозрёнія духоборческихъ поселеній, состоящихъ изъ семи довольно многолюдныхъ деревень.

Съ духоборцами я быль хорошо знакомъ ужъ съ давнихъ поръ, еще въ Новороссійскомъ краѣ, гдѣ, до переселенія ихъ въ Закавказскій край, они были водворены въ Таврической губерніи, Мелитопольскаго уѣзда. на рѣкѣ Молочныя воды, въ самомъ близкомъ сосѣдствѣ отъ нѣмецкихъ колоній, коими я управляль около двадцати лѣтъ. Я читалъ все, что было писано у насъ о духоборцахъ въ послѣднее время, начиная отъ записокъ Ивана Владиміровича Лопухина и до свѣдѣній о нихъ въ разныхъ журналахъ, включая въ то число и статью о духоборцахъ въ «Духовной Бесѣ-

дъ» за 1859-й годъ и въ другихъ изданіяхъ духовныхъ и свътскихъ; но во всѣхъ этихъ описаніяхъ, по моимъ наблюденіямъ, сдѣланнымъ и въ Повороссійскомъ краѣ, и здѣсь, при управленіи ими, нашелъ мало справедливаго. Статья о духоборцахъ, помѣщенная въ справочномъ энциклопедическомъ словарѣ Страчевскаго, столь же не вѣрна и не полна, какъ и прочія. Скажу о нихъ то, что знаю и за вѣрность чего могу ручаться

Начальнаго происхожденія своей ереси духоборцы и сами съ точностью объяснить не могуть. Если она существовала у насъ еще до XVIII-го стольтія, какъ нькоторые полагають, то, въроятно, проявилась — такъ же, какъ и молоканская ересь — отъ соприкосновенія нікоторых из предков нынішних духоборцевь съ протестантами различныхъ родовъ, ученіе и правила конхъ они исковеркали, переиначили и многое передълали по своему. Человъческому заблужденію нельзя поставить предъла, коль скоро люди, не имъющіе ясныхъ и чистыхъ понятій и научнаго образованія, устремляются воспроизвести что-либо новое въ религіозномъ върованіи. Все въ ихъ наученіи, догматахъ и молитвословіи есть наборъ словъ и изръченій изъ Священнаго Писанія безъ всякой посльдовательности и основательнаго примѣненія,. Символь вѣры у нихъ въ самомъ безобразно и безсмысленно искаженномъ видъ. Но чтобы подать руку у духоборцевь значило исполнить непремънно принятыя на себя обязательства (какъ это заявляется въ статьяхь о духоборцахь) — это положительно не върно: хоть и дадуть руку, но исполнять обязательство лишь въ такомъ случав, если не имъють интереса не исполнить его. Несправедливо такто, будто духоборцы, обратившіеся вь православіе, оставались ему върными потому только, что давали на то руку; и сомнительно, чтобы духоборцы, которые частнымъ образомъ донынъ пногда обращаются въ православіе, дълались христіанами искренно, по уб'єжденію. Если и бывають исключенія, то весьма рѣдко.

Сами старики и заправилы духоборческіе говорять, что основателемь ихъ въроученія быль одинь отставной унтерь-офицерь, находившійся въ плѣну у Прусаковь въ Семилѣтнюю войну, и во время этой войны проживавшій довольно долго у гернгутеровъ или Моравскихъ братьевъ. Онъ, якобы, по возвращеніи въ Россію, изъ догматовь этихъ сектъ составиль ихъ въроученіе. Это показа-

ніе, изъ всёхъ предположеній, наиболёе похоже на правду. Тё изъ своихъ правилъ, которыя духоборцы гласно заявляютъ, конечно не заключають въ себъ ничего противнаго доброй нравственности въ общемъ смысль; но во всъхъ своихъ житейскихъ дъйствіяхъ духоборцы выказывають себя совсёмь не тёмь, чёмь бы они должны были быть по письменному своему исповъданію. Въ началъ нынъшняго столътія они обратили на себя особенное вниманіе сенаторовъ И. В. Лопухина и Нелединскаго-Мелецкаго, — кои оба были мартинисты. — при ревизіи, ими производившейся въ Харьковской губерніи, гдъ духоборцы находилсь въ очень небольшомъ числъ. Описаніе, составленное сенаторами, вполнъ сообразно съ заявленіями сектантовъ объ ихъ исповѣданіи, уставахъ и правилахъ. представляло ихъ въ такомъ привлекательномъ видъ, что они удостоились на нъкоторое время не только снисхожденія, но даже особаго покровительства со стороны правительства. Впрочемъ, хотя они никогда не заслуживали столь похвальныхъ отзывовъ, но тогда и дъйствительно могли быть лучше, нежели проявили себя впослъдствіи, потому что ихъ было немного, они были преслъдуемы и связаны между собою большимъ единодушіемъ — какъ это всегда бываеть при начальномъ возникновеніи секть. Вслёдствіе такого одобрительнаго удостовъренія сенаторовь, духоборцы были переведены изъ Харьковской губерній въ Мелитопольскій убздъ Таврической губерніи и поселены на ръкъ Молочной. Къ нимъ присоединили всёхъ остальныхъ духоборцевъ, разсёянныхъ по Россіи, проживавшихъ въ разброску и открытыхъ въ различныхъ частяхъ имперіи. Имъ тамъ отведи большое пространство пустопорожнихъ плодородныхъ земель и даровали различныя льготы. Блаженной памяти Императоръ Александръ I имълъ сначала выгодное мнвніе о ихъ нравственности и считаль ихъ русскими квакерами; это мивніе его о нихъ ярко выразилось въ рескриптв, данномъ въ 1817 году бывшему Новороссійскому генераль-губернатору графу Ланжерону.

Находясь первоначально подъ самовластнымъ начальствомъ духовнаго старшины *Капустина*, при ихъ трудолюбіи и строгомъ наблюденіи за ними, духоборцы достигли значительной степени благосостоянія. Капустинъ успѣлъ пріобрѣсть надъ ними неограниченную, деспотическую власть: строго взыскивалъ за пьянство, нерадѣніе, строго наблюдалъ за устройствомъ и порядкомъ домовъ

и хозяйствъ. Многіе изъ раскольниковъ другихъ сектъ, и даже нъкоторые изъ православныхъ, присоединялись къ духоборцамъ, что, въ совокупности съ допущеннымъ и поощряемымъ Канустинымъ пріемомъ б'єглыхъ и дезертеровъ, вскор зам'єтнымъ образомъ умножило ихъ народонаселеніе. Это зло, какъ равно и другія злоупотребленія, по вліянію, какое Капустинь имѣль на духоборцевь. онъ умълъ довольно долго и очень хитро скрывать подъ прикрытіемъ притворнаго смиренія и кротости, особенно же искусствомъ привлекать на свою сторону земскую полицію и сдёлать ее заступницею п покровительницею духоборческихъ интересовъ, которые она поддерживала конечно въ виду своихъ собственныхъ, извлекаемыхъ посредствомъ этого способа. Къ тому же еще Капустинъ, но своему состоянію простаго человіка, владіль хорошимь даромь слова. При такихъ обстоятельствахъ, духоборцы въ течение почти двадцати лътъ имъли всъ средства достигнуть цвътущаго положенія: но около 1818 года стали между ними проявляться весьма вредные безпорядки, и, наконець, открылось самымь достовърнымь образомъ, что они, существенно, вовсе не христіане. Это сдѣлалось неподлежащимъ никакому сомнёнію по следующему случаю.

Въ 1818 году къ нимъ прибыли извъстные квакеры—Алленъ, изъ Англін, и Грельеть, изъ Америки, им'ввшіе порученіе отъ Государя Императора, переданное имъ покойнымъ княземъ Александромъ Николаевичемъ Голицынымъ, чтобы при обозрвніи въ Россін тюремныхъ учрежденій, въ чемъ состояла спеціальная цѣль ихъ путешествія, они, объбзжая Новороссійскій край, побывали въ духоборческихъ поселеніяхъ и удостов'єрились на м'єсть, ближайшими разспросами духоборцевъ, дъйствительно ли они христіане или нѣтъ. Узнать это съ точностію и опредѣленно весьма желали и сами квакеры, пбо, по свёдёніямь, кои они имёли о духоборцахъ въ Англіи и получили въ Петербургъ, считали ихъ своими единомышленниками въ главныхъ основаніяхъ своего вфроученія. Для приведенія въ дібіствіе этого изслідованія, містное начальство распорядилось собрать вліятельнѣйшихъ сектантовъ на допросы въ двухъ мъстахъ: въ Екатеринославъ и въ ихъ слободъ Терпъніи по ръкъ Молочной. Квакеры ихъ встрътили сначала весьма дружелюбно и называли своими собратьями. Въ Екатеринославъ объясненія ихъ, довольно долго продолжавшіяся, были крайне темны и запутаны и точно такими же повторились и въ Теривніи на Молочной. Когда же добрые квакеры потребовали отъ нихъ категорическаго, рёшительнаго отвёта на вопросъ: вёруютьли они въ Божественность Іисуса Христа? — Духоборцы, поподумавъ и нёсколько замявшись, отвёчали, что Христост былг добрый человькг, и что Христоми и Вогоми можети сдълатися всякій человьки, могущій возымыть силу быть истинно добрыми человькоми. При этомъ исповёданіи духоборческаго умозаключенія, квакеры измёнились въ лицё и, вскочивъ съ своихъ мёсть, съ выраженіемъ ужаса и негодованія воскликнули по-французски: «О ténèbre! ténèbre!» («О тьма! тьма!») «Нётъ! нётъ! Вы не собратья наши!». И, удалившись поспёшно, возвратились въ нёмецкія колоніи.

Въроятно, квакеры довели до свъдънія Императора Александра Павловича этотъ результать своихъ изслъдованій. Между тымь Капустинъ умеръ. Затымь открылось, что духоборцы истязали и предали мучительной смерти (зарыли живыми въ землю) нъкоторыхъ изъ своихъ въроотступниковъ, заподозрънныхъ въ намъреніи возвратиться къ православію; и оказались признаки, что подобная жестокая казнь постигла многихъ несчастныхъ жертвъ ихъ изувърства во время владычества надъ ними Капустина. Производилось по этимъ дъламъ слъдствіе, продолжавшееся пъсколько лътъ. Кромъ того, сдълалось извъстнымъ, что самый грязный, преступный развратъ быль у нихъ облеченъ въ религіозную форму, подъ названіемъ: «свальный грыхъ».

При провздв Императора Александра Павловича, въ 1825 году, изъ Таганрога чрезъ Молочанскія духоборческія поселенія въ Крымъ, я самъ былъ свидётелемъ, какъ въ главномъ ихъ селеніи Терпъніи, когда толпа духоборцевъ встрётила Государя съ хлѣбомъ и солью, онъ привсталъ въ коляскѣ и съ гнѣвомъ сказалъ имъ, что ихъ хлѣба и соли не приметъ; что они оказываются людьми вредными, безиравственными и если не всѣ, то многіе изъ нихъ даже злодѣями; и что, по окончаніи надъ ними слѣдствія и суда, они подвергнутся заслуженной ими карѣ.

Эта кара и постигла ихъ. Но слъдствіе продолжалось еще долго, и только въ 1840 году было ръшено переселить ихъ всъхъ въ Закавказскій край. Старшиною у нихъ былъ тогда Калмыковъ, ученикъ и пріемышъ Капустина, человъкъ также смышленый и также развратный. Онъ чрезъ нъсколько лътъ по прибытіи въ Закав-

казье умеръ. Духоборцы питаютъ большое благоговѣніе къ его памяти. Разсказываютъ, что за нѣсколько лѣтъ до ихъ переселенія на па Кавказъ, когда князь Воронцовъ однажды ему дѣлалъ строгій выговоръ, какъ старшинѣ, за происходившіе у нихъ въ то время безпорядки и присовокупилъ, что «если это не прекратится, то всѣ духоборцы будутъ переселены за Кавказъ»,—Калмыковъ якобы отвѣчалъ въ духѣ пророчества: «не мы один будемъ, но и вы будете за Кавказомъ!» Когда я пересказалъ о томъ въ Тифлисѣ князю Миханлу Семеновичу, то онъ отозвался, что дѣйствительно было что-то на то похожее, но что Калмыковъ могъ это сказать вовсе не по вдохновенію, а просто по носившимся уже тогда слухамъ о его назначеніи на Кавказъ.

Духоборцамь въ Закавказскомъ край отведено большое пространство, больше сорока тысячь десятинь земли изъ свободныхъ, пастбищныхъ мъстъ въ Ахалцыхскомъ увздъ, прилегающихъ къ турецкой границь. Мъста эти составляють илоскую возвышенность, имбють климать весьма здоровый и землю илодородную; но по причинт суровой температуры и прододжительныхъ морозовъ, бывающихъ иногда и лѣтомъ, хлѣбные посѣвы, за исключеніемъ ячменя, вымерзають, и духоборцы ими здёсь мало занимаются. Это для нихъ вознаграждается богатыми настбищами и сънокосами. Кромъ того, они промышляють извозничествомь, приносящимь имъ хорошіе заработки. При такихъ условіяхъ, при тѣхъ значительныхъ льготахъ, которыя при водвореній ихъ здёсь имь дарованы, при обложенін ихъ весьма неотяготительнымъ взносомъ податей, духоборцы могли бы достигнуть полнаго благосостоянія; но большинство ихъ предается пьянству и разврату, вслъдствіе чего ихъ хозяйственное состояніе вовсе не устроено; дома плохіе, никакихъ порядочныхъ обзаведеній, построекъ, никакихъ древесныхъ насажденій. Вирочемъ, этой небрежности отчасти содбиствуеть ихъ предубъждение, что они и здъсь живуть временно, и ранъе или поздиве будуть переселены куда нибудь далве, въ другое мъсто.

Во время послѣдней Турецкой войны. съ 1853 по 1856 годъ, они потерпѣли нѣкоторое разореніе отъ непріятеля и стѣсненія отъ квартированія въ ихъ поселеніяхъ и перехода у нихъ войскъ; но зато имѣли выгоды и большіе заработки отъ извозничества, а также пригодились и нашимъ войскамъ въ этомъ отношеніп.

Въ настоящемъ ихъ положеніи они могли бы быть полезными и себъ и правительству, если бы грязная распущенность ихъ поведенія и нравственности не препятствовала тому. Вслідствіе этой причины, они не должны быть предоставлены самимъ себ'; за нимп нуженъ строгій, постоянный надзоръ, а это вещь весьма трудная. Участковые засъдатели, ближайшее ихъ начальство, всегда готовы поблажать имъ, потому что духоборцы обладають отличными свъдъніями относительно средствъ для привлеченія ихъ на свою сторону. Во время управленія моего государственными имуществами, я попробоваль, въ видъ опыта, поручить этотъ надзоръ особому попечителю, съ надлежащими наставленіями и указаніями: опыть не удался, въ силу того же перевъса духоборческихъ свъдъній надъ чиновническою совъстью. Наше мелкое чиновничество у насъ вездъ, а въ Закавказскомъ крат еще болъе, подъ какимъ бы то названіемь оно ни было, подвержено слишкомь неудержимой наклонности поддаваться соблазнамь личной корысти и злоупотребленій. Что касается до религіознаго состоянія духоборцевь, то оно осталось и здёсь тёмъ же, чёмъ было прежде, то-есть грубо замаскированнымъ невъріемъ и произвольными, вздорными заблужденіями и кривотолками, прикрываемыми безобразною обрядностію и стараніями лишь скрыть свою безнравственность. Такъ, напримъръ, между прочимъ, они увъряютъ что дъти у нихъ оказывають неогриниченное повиновение родителямь; но если что либо подобное и случается, то это только до ихъ совершеннольтія, а потомъ уже дъти или очень мало, или совсъмъ не хотять знать своихъ родителей. Духоборческія женщины такъ же, какъ и большею частію мужчины, физически довольно развиты, рослыя сильныя, но вообще крайне дикообразны и въ высшей степени тупоумны. Мужчины смотрять на своихъ женщинъ почти не пначе, какъ на свою домашнюю скотину, и обращаются съ ними вполнъ сообразно съ этимъ взглядомъ.

Нѣкоторыя попытки къ обращенію духоборцевъ въ православіе, какъ въ Новороссійскомъ краѣ, такъ и здѣсь, не имѣли почти никакого усиѣха. То же можно сказать какъ относительно духоборцевъ, такъ и о всѣхъ прочихъ раскольникахъ различныхъ сектъ, поселенныхъ въ Закавказскомъ краѣ. Если здѣсь и бывали обращенія, то болѣе номинальныя, по наружности, и болѣе въ видахъ пріобрѣтенія новыхъ льготъ. Исключеніе составляетъ одно только

селеніе Бакинской губернін «Алты-Агачъ», гдф нфсколько десятковъ душъ присоединилось къ православію, кажется, по вліянію другой половины населенія, состоящей изъ коренныхъ православныхъ, между коими были люди порядочные и добрые христіане, усивышіе пріобр'ясть на нихъ вліяніе. Что же касается до д'ятельности духовныхъ миссіоперовъ, то хотя они и здѣсь стараются объ обращеній сектантовъ, по до сихъ поръ шикакой пользы и успфховъ не оказали, и обращенные ими были большею частію люди такого рода, которые, по прибытій въ здішній край православными. здёсь уже сдёлались молоканами изъ корыстныхъ иблей, а по<mark>томъ изъ</mark> твхъ же цвлей, для пріобрвтенія новыхъ льготь, будто бы по убвжленію миссіонеровь, приняли вновь православіе. Нельзя сказать, чтобы эти миссіонеры не были достаточно подготовлены къ исполненію своей обязанности въ научномъ отношении; но они подагають всю силу закона единственно въ буквѣ, а не въ духѣ его и, къ сожальнію, соединяя фанатическія понятія съ прискорбными дійствіями любостяжанія. налагають на обращаемыхъ бремена тяжкія въ ділахъ обрядности и часто вредять имъ и самому д'ялу излишнею строгост<del>ію и даже</del> мстительностію, коль скоро прихожане не выполняють рабски ихъ вельній и прихотей. Меня удивляеть то, что есть же у нась (какъ по крайней мірів пишуть же часто о томь въ духовныхъ и світскихъ журналахъ) въ ('попри. Китаф. Японін и многихъ другихъ странахъ миссіонеры, подвизающіеся въ дъль обращенія язычниковъ истинно въ духф апостоловъ, съ неистощимымъ самоотверженіемь, энергіей, христіанскимь долготеривніемь, являя въ себв пастырей добрыхь, не щадящихь самихь себя для привлеченія къ стаду Христову овець и не сего двора; а для обращенія своихъ же заблудшихъ соотчичей, — таковыхъ не оказывается. Дай Богь, чтобы въ учреждаемомъ при Обществъ о возстановлении за Кавказомъ православія миссіоперскомъ училищь, образовались хотя со временемъ миссіонеры, кои были бы лучшей нравственности и лучше приготовлены къ усибшному и прочиому обращенію раскольниковъ, обитающихъ въ Закавказскомъ краѣ,

Подагаю не лишнимъ прибавить нѣсколько краткихъ, дополнительныхъ свѣдѣній къ этимъ замъткамъ о сектантахъ, поселенныхъ въ Закавказъѣ.

Число русскихъ сектантовъ въ Закавказскомъ краб съ 1847-го по 1863-й годъ удвоилось, а именно:

| Въ 1847 году ихъ было обоего пола душъ | :    |
|----------------------------------------|------|
| Въ Тифлисской губерніи                 | 3484 |
| Въ бывшей Шемахинской губерніи         | 4343 |
| Итого                                  | 7827 |
| А въ 1863 году:                        |      |
| Въ Тифлисской губерніи                 | 4561 |
| Въ Бакинской губерніи                  | 6395 |
| Въ Кутаиской губерніи                  | 1714 |
| Въ Эриванской губерніи                 | 1651 |
| Итого 1                                | 4321 |

Женскаго пола иочти столько же: 14355 душъ; слѣдовательно обоего пола: 28676 душъ. Но вѣроятно эти цифры умалены по причинѣ утайки и безпечности составителей свѣдѣній на мѣстахъ; а потому и можно полагать примѣрно, что русскихъ раскольниковъ въ Закавказскомъ краѣ приблизительно до 30000 душъ.

Въ числъ этихъ 28676 душъ было показано:

| Старообрядцевъ | ٠ |   |  |  |   |  |  |  |  | - 54 |
|----------------|---|---|--|--|---|--|--|--|--|------|
| Духоборцевъ    |   |   |  |  |   |  |  |  |  | 3256 |
| Молоканъ       |   | , |  |  |   |  |  |  |  | 9229 |
| Жидовствующих  | ъ |   |  |  |   |  |  |  |  | 1496 |
| Духовидцевъ    | ٠ |   |  |  |   |  |  |  |  | 44   |
| Скопцовъ       |   |   |  |  | ٠ |  |  |  |  | 42   |

Уже по внесеніи въ мои записки этихъ замѣтокъ о раскольникахъ, и главнѣйше о духоборцахъ и молоканахъ, я нашелъ въ «Чтеніяхъ Императорскаго общества исторіи и древностей Россіи при Московскомъ университетѣ» 1864 года, въ книгѣ П-й донесеніе, сдѣланное въ 1844 году министерству внутреннихъ дѣлъ о духоборцахъ и молоканахъ, бывшимъ Тамбовскимъ губернаторомъ Корниловымъ, съ коимъ я совершенно согласенъ въ отношеніи вреда отъ распространенія въ русскомъ простонародіи этихъ двухъ сектъ. Что же касается предлагаемыхъ имъ мѣръ, то онѣ, кажется, приняты не были и въ исполненіе не приведены, да и едва-ли принесли бы пользу, кромѣ развѣ сокращенія переписки по дѣламъ о раскольникахъ. Въ Закавказскомъ краѣ онѣ вовсе не примѣнимы.

Достойно вниманія, что здёсь неизвёстно ни одного случая совращенія въ раскольничью секту кого-либо изъ туземцевъ. Поэтому я и полагаль бы полезнымь, по мѣрѣ могущаго еще оказаться пзбытка въ свободныхъ казенныхъ земляхъ, водворять на нихъ изъ русскихъ переселенцевъ преимущественно раскольниковъ, особенно изъ людей промышленныхъ и ремесленныхъ.

Со времени оставленія мною управленія государственными имуществами, мнѣ уже не случалось быть въ духоборческихъ поселеніяхъ Закавказскаго края. Но слышаль я. что при настоящемъ порядкѣ, по поступленіи ихъ въ исключительное завѣдываніе одними участковыми засѣдателями, бытовое ихъ устройство нисколько не подвигается впередъ, даже стало хуже, и что духоборцы еще болье чѣмъ прежде предоставлены самимъ себѣ и своему собственному вредно-направленному произволу. Пьянство между ними всегда очень спльное, дошло до крайней степени, также какъ и другіе низкіе инстинкты, не ограждаемые никакими стѣсненіями. Вообще, можно сказать, что хотя нравственность и молоканъ не очень завидна. но все-таки, сравнительно, молокане едва-ли не лучше духоборцевъ.

Изложивъ въ краткихъ, но вѣрныхъ чертахъ исторію и характеристику этихъ людей, съ которыми два раза мое служебное положеніе ставило меня въ отношенія, давшія мнѣ возможность основательно познакомиться съ ихъ бытомъ и нравами, и передавъздѣсь результатъ моихъ многолѣтнихъ наблюденій и изслѣдованій по этому предмету — возвращаюсь къ продолженію моей поѣздки изъ Абасъ-Тумана по уѣздамъ Закавказья.

Окончивъ обозрѣніе духоборческихъ поселеній, я направился 4-го сентября изъ послѣдняго ихъ селенія Тропцкаго въ дальнѣйшій путь, сначала довольно ровный. хотя и лощинами, сближавшійся къ рѣчкѣ Арпачаю и турецкой границѣ. затѣмъ гористый, каменистый, по косогорамъ, и снова ровнѣе только при спускѣ въ Александропольскую долину, гдѣ съ одной стороны, сверхъ горъ средней велчинны, примыкаетъ оконечностію гора Алагезъ, вѣчно покрытая снѣгомъ. Я прибылъ въ Александрополь того же дня, къ пяти часамъ вечера. сдѣлавъ всего 60 верстъ. Городъ расположенъ на пространной, возвышенной равнинѣ, довольно обширенъ и по наружности совсѣмъ другаго вида, нежели прочіе города Грузіи, болѣе близкаго къ европейскому типу. Дома хотя и съ плоскими крышами, но довольно благообразны, выстроены изъ необыкновенно мягкаго и гладкаго камня, составляющаго прекрасный

матеріаль для построекь, который выламывается подлів самаго города. Улицы широкія, двѣ площади; населеніе состоить главнѣйше изъ армянъ, но есть греки и татары, поселенные въ отдёльныхъ кварталахъ. Двъ армянскія церкви, не представляющія ничего особеннаго; садовъ нътъ, и только низменность въ греческомъ кварталъ насаждена ивами и тополями. Раздъляющая Россію отъ Турціи ръчка Арпачай протекаеть въ одной версть отъ города, а вблизи ея сооруженная второкласная крѣпость вновь исправлена и устроена, кажется, прочно и правильно, съ двумя бастіонами, изъ коихъ въ южномъ, такъ называемомъ черномъ, содержатся арестанты, а въ съверномъ — красномъ, выходящемъ на почтовую Тифлисскую дорогу, находится красивая, изящной работы церковь, по внутренней и наружной отдёлкъ едва ли не лучшая въ Закавказскомъ краб, въ новомъ вкусб, во имя Св. Адександры, съ иконостасами и ризницей, присланными Императрицей Александрой Өеодоровной.

По приведеніи къ окончанію моихъ служебныхъ занятій въ Александрополь, я вывхаль 9-го сентября по направленію къ Эчміадзину, резиденціи армянскаго патріарха, главному святилищу и центру армяно-григоріанской народности и религіи, въ родь католическаго ватикана. Провзжаль я чрезъ большія армянскія селенія: Малый Караклись, Богускасарь и Маштару, принадлежащія Эчміадзинскому монастырю. До этого міста дорога лежить по гористой и возвышенной містности, но, приближаясь къ деревніз Мастарь, спускается въ долину, гдів климать становится замістно умітреннізе и мягче; здітсь уже жители производять, сверхь хлітба, сарачинское пшено, хлопчатникъ и имітоть значительное хлітбонашество.

На другой день, пространство въ сорокъ верстъ, до селенія Сардаръ-Абада, тянулось мѣстами опустѣвшими отъ запущенія водопроводовъ, но по сторонамъ виднѣлись слѣды многочисленнаго нѣкогда поселенія, разоренныхъ церквей, садовъ и крѣпости Талынь, съ каменными стѣнами еще хорошо уцѣлѣвшими. Сардаръ-Абадъ былъ нѣкогда Персидскою крѣпостію довольно обширныхъ размѣровъ; внутри ея находится теперь цѣлая армянская деревня и домикъ, построенный въ проѣздъ Государя въ 1837-мъ году для его ночлега. Мы здѣсь обѣдали и съ удовольствіемъ отдохнули послѣ чрезвычайно жаркаго дня и пыльной дороги. Здѣшнее сен-

тябрьское солнце жгло жарче нежели у насъ въ Россіи іюльское. При выёздё изъ Сардаръ-Абада, виды совершенно измѣняются: съ правой стороны открывается на горизонтѣ колоссальный и величественный Араратъ, а слѣва — остроконечная вершина Алагеза, и по обѣимъ сторонамъ хорошо обработанныя поля, орошаемыя множествомъ водопроводныхъ каналовъ, такъ что не видно ни клочка земли въ пустѣ-лежащей. Ночлегъ мой былъ въ деревнѣ Карасу, гдѣ находилась прежде штабъ-квартира казачьяго полка. Урочище это называется по рѣчкѣ-Карасу, протекающей подлѣ. Здѣсъ уже начинается настоящая Арменія, населенная очень густо. Сельскіе жители отличаются честностію, трудолюбіемъ и исправностію во взносѣ податей; разбои и грабежи хотя и случаются довольно часто, но происходять отъ потворства мѣстнаго начальства куртинамъ, кочующимъ въ сосѣдствѣ.

Мъстоположение страны отъ Карасу до Эчминадзина еще интереснъе. Съ одной стороны красуются оба Арарата, большой и малый, съ прилегающими къ нимъ горами; съ другой, — Алагезъ; между ними промежутокъ, приблизительно до восьмидесяти верстъ. Объ огромныя горы, съ бълоспъжными вершинами, видны здъсь еще яснъе, и посъвы разныхъ родовъ еще общирнъе. Все занято хлъбопашенными полями, рисомъ, хлопчатой бумагой, клещевиною. Разумъется, всъ эти поля поливныя, и потому вездъ встръчаются канавы, пересъкаемыя однакожъ порядочными мостиками. Зелени — безконечныя массы, а въ недальнемъ разстояніи виднъются безпрестанно большія деревни съ садами и рощами.

Видъ Эчміадзина не представляеть инчего особенно величественнаго. Онъ расположень тоже на совершенной равнинь, у селенія; монастырь весь обведень глиняною оградою. При входь, съ объихъ сторонь, въ два ряда покрытыя лавки съ разными товарами. Соборная церковь окружена строеніями на площадкъ съ зеленью и нъсколькими деревьями, изъ коихъ два или три чинара, а прочія обыкновенныя ветлы. Изъ зданій, наиболье красивое — колокольня, самая же церковь напоминаеть своей архитектурой Сіонскій соборъ въ Тифлисъ, какъ почти всъ здъшнія церкви старинной постройки. Вообще, строенія — въ армянскомъ вкусъ, впрочемъ, довольно чистыя. Внутри собора заслуживаеть вниманія древняя стъпная живопись и ръзьба; но драгоцѣнностей не много, такъ же, какъ и въ ризницъ. Есть нѣсколько мощей, особо чтимыхъ святынь.

изь которыхь важньйшія: копіе, коимь пронзили бокь Христа Спасителя на кресть, кусокъ отъ Ноева ковчега (какъ тамъ въ это твердо върять), черепь Св. Репсимін и другія. Когда показывають эти священные предметы, монахи торжественно выносять ихъ изъ адтаря, гдв они хранятся, при пвніи модитвословій и разставдяють на стояв. Есть цвиные по работв кресты, жезлы, митры и ризы, украшенные каменьями, но кажется, не слишкомъ дорогими и безъ всякой отдёлки. Замёчательнёе искусное шитье изъ жемчуговъ на ризахъ съ ликами святыхъ. Была здѣсь когда-то митра, украшенная превосходнымъ, ръдкимъ по достоинству и величинъ изумрудомъ, составлявшимъ гордость натріаршей ризницы. Теперь о немъ остались однъ горькія воспоминанія. Въ тридцатыхъ годахъ одна высокопоставленная дама, плёнившись митрою, обратилась съ просьбою къ Эчміадзинской администраціи одолжить ей на короткое время митру, чтобы снять съ нея точный рисунокъ. Монахамъ кръпко не нравилось это предложение, но не смъя противиться предержащей власти, они, скръпя сердце, отправили съ избранной. довъренной депутаціей свою драгоцънность въ Тифлисъ. Срисовываніе продолжалось долго, многіе мѣсяцы, однако окончилось, и митра возвращена въ Эчміадзинь. Только вмѣсто необыкновеннаго, дорогаго изумруда, оказалось самое обыкновенное, дешевое зеленое стекло. Монахизаст онали, заохали—и охають до сей цоры, съ прискорбіемь и поникшими главами разсказывая объ этой горестной метаморфозф, съ которой никакъ не могутъ свыкнуться и помириться. хотя болье имъ ничего не оставалось дёлать, такъ какъ сила солому ломить. При самоуправномъ Персидскомъ владычествъ, Эриванскіе сардары, со всёмъ своимъ азіатскимъ, безцеремоннымъ отношениемъ къ чужому имуществу, не посягнули на захватъ монастырской собственности; русской же дамь ея европейская цивилизація и высокій общественный пость нисколько не воспрепятствовали воспользоваться преимуществами властнаго положенія своего супруга, для того чтобы превзойти въ алчности персидскихъ сардаровъ. Эта интересная исторія въ свое время надёлала много шума и возбудила много толковъ. Поговорить поговорили, тъмъ и кончилось, только въ Эчміадзинъ все еще охають.

Въ числѣ любопытныхъ вещей въ церкви, выдается изящной работою образъ Богоматери на эмали и тонкой рѣзьбою патріаршій тронъ, подаренный нѣкогда римскимъ папой, кажется, Климен-

томъ ХП-мъ. При монастыръ устроена типографія духовныхъ армянскихъ книгъ; есть также обширная библіотека, помъщенная въ нѣсколькихъ большихъ комнатахъ подъ чердакомъ, набитыхъ тѣсно безпорядочно армянскими книгами и рукописями. Говорять, здёсь много древнихъ библій, изъ коихъ я видёль одинь экземиляръ, оригинально раскрашенный яркими красками на пергаментъ. Хозяева монастыря, эчміадзинскіе монахи, по наружности, сытые, румяные, щеголевато одътые, замътно опрятнъе и благовиднъе нежели армянское духовенство въ другихъ мъстахъ. Ихъ трапезная состоить изъ длиннаго, узкаго коридора, въ которомъ столъ и скамьи по объимъ сторонамъ его сплошные, каменные Въ помъщеній патріарха (тогда находившагося въ Тифлисъ), три пріемныя комнаты украшены рёзьбою съ разноцвётными, узорчатыми стеклами; картины на стѣнахъ большею частію довольно грубой работы. Въ гостиной, на возвышении, стоить широкое, особой конструкцін кресло въ род' трона, присланное, какъ намъ сказали сопровождавшіе насъ монахи, изъ Индін; а всѣ четыре стѣны. почти отъ потолка до пола, разрисованы сплошь красками альфреско, въ видѣ и размѣрѣ небольшихъ отдѣльныхъ квадратныхъ картинъ, изображающихъ мученія, которыми истязали Св. Григорія. просвътителя Арменіи, по повельнію царя Тиридата, наперсника Императора Діоклитіана. Картины въ художественномъ отношеніи не пифютъ никакого значенія; но количество и разнообразіе изображенныхъ истязаній заставляють удивляться неистощимой изобрътательности истязателя, или, можетъ бытъ, чрезмърному увлеченію усердіемь и воображеніемь рисовавшаго художника. Св. Григорій вездъ представленъ нагой, и иныя пытки такъ необыкновенны. что невольно недоумъваешь, какъ на счеть чудовищной жестокости ихъ. такъ и на счетъ весьма неудобнаго помъщенія ихъ на стънахъ гостиной. Я бы не желаль находиться здёсь въ обществе дамь. А между тъмъ, патріархъ принимаеть здъсь всъхъ дамъ, посъщающихъ его, принималь и княгиню Елизавету Ксаверьевну Воронцову. Нѣкоторые изъ мужчинъ, присутствовавшихъ при этомъ посъщении, говорили потомъ, что чувствовали себя не совсѣмъ ловко и не знали, куда поворотить глаза. чтобы не смотрѣть на стѣны.

Я объдаль у архіепископа Луки, человька очень неглупаго, хитроватаго и популярнаго у своей паствы. Онъ замьняль патріарха въ его отсутствіе. Объдъ быль обильный, но безвкусіе пробивалось во всемъ. Столовая посуда, старинная, въроятно, дорогая, доставленная изъ какихъ-то далекихъ заморскихъ странъ, судя по содержанію сдъланныхъ на ней узоровъ и рисунковъ, частію рельефныхъ, очевидно произведена спеціально по предназначенію въ святую обитель, потому что представлены преимущественно различныя сцены изъ Священнаго Писанія. На тарелкахъ такіе сюжеты, имъя видъ образовъ, казались совсъмъ неумъстными и иногда съ непривычки вынуждали отказываться отъ кушаній. Напримъръ, на жаркое подали жаренную индюшку, а на тарелкъ нарисованъ образъ Благовъщенія; какая же возможность ъсть на такой тарелкъ, даже просто по чувству приличія.

Эчміадзинъ изобилуєть водою. Незадолго передъ тёмъ разведенъ садъ въ большомъ размёрё, съ прекраснымъ огромнымъ бассейномъ. Говорятъ, впослёдствіи, патріархъ Нерсесъ обратилъ особое вниманіе на садъ и привелъ его въ отличное состояніе. Въ одной верстё отъ монастыря находится принадлежащій ему обширный виноградникъ, а также большія житницы съ хлёбомъ.

Послъ объда я выбхалъ въ Эривань, отстоящую на двадцать версть оть Эчміадзина. По пути встрівчаются деревни, красиво расположенныя среди садовъ, зелени, деревьевъ; вездъ много воды. Дорога довольно ровная, но дёлается неровной и каменистой по мъръ приближенія къ Эривани. Этотъ городъ быль въ то время еще увзднымъ и совершенно сохранилъ видъ азіатскаго города; при въвздв въ предмъстіе, высокія глиняныя стьны окружали пространные сады, тянущіеся версты на три до рѣки Занги, на берегу которой раскинуть, на значительномъ пространствъ, бывшій Сардарскій садъ, сильно запущенный, но еще сохранившій сліды прежняго великол'впія. Главную красу его теперь составляють необыкновенной величины роскошные тополи и посреди сада нькогда прелестный кіоскь, по обычаю, съ разноцвытными, узорчатыми стеклами, очень эффектно подобранными, къ сожалѣнію, приходящій въ явный упадокъ. Видъ крѣпости отсюда чрезвычайно живописень: стъны съ высокими башнями возвышаются надъ самой Зангой, съ шумомъ и ревомъ текущей внизу. Впрочемъ, кръпостныя стъны уже распадались и вскоръ затъмъ кръпость вовсе уничтожена. Чрезъ ръку хорошій древній мость, тоже приходящій въ разрушение и при немъ водохранилище, снабжающее водою весь Зангибарскій магаль. За рэкой сейчась же начинается крутая гора до самаго города, расположеннаго точно такъ же, какъ и предмъстіе, то-есть домовъ вовсе нигдъ не видно, а видны только высокіе глиняные заборы и за ними деревья; лишь базаръ помъщается на отдъльной илощади, открыто на виду.

Единственно любопытный предметь въ тогдашней Эривани быль Сардарскій дворець, или, върнъе сказать, его скудные остатки съ садомъ, постройками гарема и другихъ принадлежностей. Внутри дворца лучше всего уцълъла зеркальная зала, стъны которой выложены кусочками зеркаль, очень красиво и оригинально, и украшены портретами разныхъ шахзаде и сардаровъ замысловаватой персидской работы и такого же восточнаго вкуса. Въ нижнемъ этажъ сберегается комната, гдъ провелъ ночь покойный Императоръ Николай Павловичъ, и написалъ карандашомъ на бълой стънъ число того дня и подписалъ свое имя. Это мъсто на стънъ окружено рамкой подъ стекломъ, и потому надиись до сихъ поръ явственно сохранилась.

Изъ Эривани и Эчміадзина Арарать видень какъ на ладони. во всей красотъ своего величія, освященнаго библейскимъ сказаніемъ. Съ этой стороны знаменитая гора отличается отъ всёхъ горъ той особенностію, что не находится въ общей цѣпп или групив горъ, а стоитъ совершенно отдвльно на равнинв, особнякомъ. въ одиночку, какъ гигантскій памятникъ, вполнѣ достойный, по облекающей его несравненной грандіозности, своего ветхозав'єтнаго значенія. Малый Арарать, прилегающій къ нему, въ видь сахарной головы возвышается возлѣ него какъ часовой на стражѣ предъ великимъ свидътелемъ міроваго катаклизма, составляющаго историческое преданіе всёхъ народовъ земнаго шара. Всё мёстные жители относятся къ Арарату съ большимъ благоговѣніемъ. Въ Эрпвани и вообще во всей этой мъстности, почти во всъхъ туземныхъ домахъ, церквахъ, мечетяхъ, вездѣ встрѣчаешь на нарукныхъ и внутреннихъ стънахъ и потолкахъ нарисованныя красками изображенія горы всякихъ величинъ (конечно кром'є натуральной), съ ковчегомъ на верхушкъ. Туземцы непоколебимо убъждены, что на Араратъ взойти невозможно, ревниво отстапвають это убъжденіе и разувірять ихъ — напрасный трудь; напрасно ссылаться на Обовьяна, академика Абиха, генерала Ходзько, которые всходили на Арарать, — туземцы не повърять, считая даже предположение о томъ за нѣчто въ родѣ преступнаго святотатства. Эта упорная

увъренность наперекоръ несомивнной дъйствительности происходить вслъдствие священной легенды о святомъ Іаковъ, который будто бы хотъль взойти на Араратъ для отысканія остатковъ Ноева ковчега. но на половинъ пути заснуль и увидъль въ сновидъніи ангела, возвъстившаго ему, что «нъть верховной воли на то, чтобы нога человъческая могла попирать вершину Арарата, но, снисходя къ благочестивому желанію святаго человъка, ему даруется частица отъ ковчега». При этомъ ангель вручилъ ему ее. Проснувшись, св. Іаковъ увидълъ себя лежащимъ снова внизу. у подножія горы, а возлъ— кусокъ отъ ковчега. Этотъ кусокъ хранится до сихъ поръ, какъ святыня, въ числъ мощей Эчміадзинскаго собора. Миъ его показывали; онъ темнаго цвъта, по въсу и ощупи нъчто въ родъ окаменълаго дерева. Отсюда и истекаетъ упорное отрицаніе возможности взобраться на вершины Арарата у всъхъ туземныхъ жителей.

Ближайшія окрестности колоссальной горы мало обитаемы, почти пустынны, и только посъщаются кочующими курдами. Было тамъ одно селеніе, существовавшее съ незапамятныхъ временъ, но окончившее свое бытіе нъсколько льть тому назадъ самымъ внезапнымъ и трагическимъ образомъ. Это случилось въ 1840-мъ году. У подножія Арарата процв'ьтало большое, богатое селеніе (армянское) Архури, гордо называвшее себя первымо поселеніемо, такъ какъ, по многовъковымъ преданіямъ, оно было основано чуть ли не самимъ Ноемъ, а жители его считали себя прямыми потомками Гайка, правнука Ноя, родоначальника армянской народности и основателя армянскаго царства, по имени котораго армяне досель называются также гайканцами. Поселеніе было промышленное, торговое, хорошо устроенное, съ прекрасными садами, богатыми церквами и состоятельными жителями, изъ коихъ многіе владёли значительными капиталами и вели обширную торговлю. Въ 1840-мъ году, л'втомъ, въ одинъ праздничный день, деревенскіе пастухи, по обыкновенію, на разсвіть погнали изъ Архури стада на пастбище въ поле. Нѣсколько часовъ спустя, позднѣе утромъ, они слышали церковный звонъ, призывавшій къ об'єднь. Затыть, около полудня. они услышали какой-то отдаленный, глухой гуль, и вскоръ послъ того послёдовало нёчто странное: вдругь стало какъ-то темнёть, какъ бы смеркаться; солнце, предъ тъмъ ярко свътившее, помрачилось, сдёлалось почти совсёмъ темно, въ воздух враспространилось

что-то удушливое, спиравшее дыханіе и слупившее глаза. Наконець, пастухи распознали, что это произошло отъ какой-то нахлынувшей пыли и мелкой земли, которыя густой, непроницаемой тучей наполнили весь воздухъ. Такъ прододжалось довольно долго, а потомъ начало понемногу, постепенно проясняться. Къ вечеру пастухи погнали свои стада обратно въ деревню. Дорога имъ была хорошо знакома, всю жизнь они только и дёлали. что два раза въ день гоняли по ней стадо; въ числъ ихъ находился семидесятильтній старикь, проведшій жизнь въ этомъ занятіи. Они шли. шли и никакъ не могли дойти до деревни. Они не понимали, что съ ними сдёлалось, куда они зашли, куда девалась деревня. думали, что сбились съ пути, ходили, искали. блуждали — и не находили деревни. Деревня исчезла! Всю ночь пастухи пробродили въ поискахъ селенія и не нашли его. На другой день уже, выбившись изъ силъ, вит себя отъ перепуга, какъ обезумтвшіе добрели они до ближайшей довольно далекой деревни съ объявленіемъ необычайной въсти. Архури пронало! Нътъ его! Ихъ приняли за сумасшедшихъ, и не торопились провърить ихъ показаніе; когда же ръшились отправиться на розыски, то дъйствительно Архури не отыскалось нигдъ: оно исчезло съ лица земли, сгинуло безслъдно. Недоумъніе продолжалось недолго; гибельная катастрофа объяснилась немедленно и просто: съ Арарата свалился земляной обваль, и <mark>безмърная масса</mark> земли, мгновенно ринувшись съ огромной высоты, погребла заживо нѣсколько тысячъ человѣкъ, спокойно отдыхавшихъ отъ трудовъ недѣли и праздновавшихъ, каждый по своему, воскресный день, послъ объдни. Тотчасъ по извъщени о событи, прискакаль уъздный начальникъ, собрадись мъстныя власти, сбъжался народъ; приняли всъ зависъвшія мъры, дълали всевозможныя попытки, чтобы посредствомъ раскопокъ добраться до засынаннаго селенія, но веф усплія остались тщетными, Сколько ни бились, сколько ни копали, ни до чего не докопались. Цълая гора земли, обрушившаяся на деревню. похоронила ее такъ глубоко, что ужъ не нашлось человъческихъ средствъ достигнуть до нея. Въ теченіе многихъ послёдующихъ лътъ, отъ времени до времени принимались за новыя раскопки. копади въ разныхъ мъстахъ, но все такъ же безплодно. Курды, кочующіе въ этой містности, зная, сколько богатствь въ вещахъ, товарахъ и деньгахъ тамъ погребено, привлекаемые лакомой добычей, съ своей стороны усердно трудились, потихоньку роясь въ

землъ по всъмъ направленіямъ, и также безуспъшно. Земля не выдала того, что захватила въ свои нъдра безвозвратно.

Полагають, что главной причиной обвала были постоянныя колебанія земли, которыя въ этомъ году, болье или менье сильно, длились все льто по всей армянской области. Въ Эривани землетрясенія повторялись такъ часто, что большая часть жителей переселились за городь, въ поле, и жили въ палаткахъ, спасаясь отъ опасности, угрожавшей въ случав разрушенія домовъ. По всей ввроятности, Архури погибло именно всльдствіе этого сотрясенія почвы, оторвавшаго отъ Арарата громадную глыбу земли, завалившую навыки первое поселеніе, и,—если названіе его справедливо,—то и истребившую въ немъ коренную отрасль тыхъ людей глубокой древности, которые положили первое начало осёдлой жизни и удержались въ ней не смотря на посльдующія всеобщія передвиженія и кочеванія всёхъ племенъ и народовъ.

При вывздв изъ Эривани, по Тифлисской дорогв, пространство, верств на семь, состоить изъ садовъ. Дорога крайне трудная и каменистая. Здвсь же проложена инженерами путей сообщенія и искусственная дорога, на которую потрачено много времени и денегь, но до такой степени запущенная, что и сами инженеры уже не могуть различить, гдв идеть старая, природная, а гдв новая, возведенная ими дорога.

По пути я завзжаль въ лётнее мъстопребывание эриванскаго чиновничества, Дарачичагъ. Мъстность хорошая, на горъ, и окружена горами, отчасти, покрытыми небольшими деревьями и кустарникомъ, весною богатая растительностью и множествомъ цвътовъ, которые теперь погоръли отъ солнца. Она имъетъ физіономію, напоминающую крымскую колонію Нейзацъ. Въ Дарачичагъ интересны двъ уже начавшія рузрушаться армянскія церкви и одна часовня, коимъ, говорятъ, болъе тысячи лътъ, прекрасной и даже изящной архитектуры; отдълка, легкость зданія, тонкая работа ръзныхъ орнаментовъ на камнъ и правильное расположеніе удивительно хороши. Къ сожальнію, куполь уже обрушился. Стоило бы ихъ поддержать или возобновить. Это, кажется, лучшія изъ видъныхъ мною древнихъ зданій въ Грузіи. Дома чиновниковъ здъсь бивуачнаго вида и постройки, и только два дома, уъзднаго начальника и судьи, имъютъ наружность какъ бы насто-

ящихъ домовъ. При Дарачичагѣ основано небольшое молоканское селеніе.

Эриванскій уёздъ особенно отличается изобиліемъ водопроводныхъ канавъ, но почти всё онё въ крайнемъ запущеніи, и въ распредёленіи воды происходять большіе безпорядки. По этой части народнаго хозяйства при Персидскомъ владычестве, какъ увёряють, все шло гораздо лучше; особенно при послёднемъ Эриванскомъ ханѣ. Во время моего управленія государственными имуществами неоднократно дёлались различныя предположенія и распоряженія объ отвращеніи этого зла. Князь Воронцовъ весьма заботился и не жалѣлъ денегъ на эти предпріятія; денегъ истрачено много, но полезнаго сдёлано мало, отъ нераспорядительности, неспособности и ошибокъ мѣстныхъ исполнителей, не исключая и спеціальныхъ инженеровъ, которые, впрочемъ, иногда замѣнялись ничего въ этомъ дёлѣ несвёдущими чиновниками.

Изъ Дарачичага я направился почтовымъ трактомъ въ дальнѣйшій путь къ Тифлису. Путь пролегалъ по берегу Гокчинскаго озера, по вновь устроенной искусственной дорогѣ, хотя нѣсколько получше той, которая проведена изъ Эривани, но, тѣмъ не менѣе, не заслуживающей ни малѣйшаго похвальнаго отзыва. Въ иныхъ мѣстахъ она высоко подымается совсѣмъ отвѣсно надъ озеромъ и наклонно къ нему, что далеко не безопасно, такъ какъ окраина ея не ограждена никакими перилами, ни заборомъ, а потому ничего иѣтъ легче, какъ свалиться съ высокаго обрыва въ воду, особенно зимою, при гололедицѣ, что и случалось и было причиной гибели людей. Однажды туда свалилось нѣсколько проѣзжавшихъ молоканскихъ повозокъ, съ лошадьми и людьми.

Озеро Гокча, называвшееся въ древности Лихнить, по своей величинѣ (шестьдесять версть въ длину и около тридцати въ ширину) и глубинѣ похоже на маленькое море, окруженное со всѣхъ сторонъ горами. Въ немъ много рыбы, между прочимъ превосходная, крупная лаксфорель, какой нигдѣ нѣтъ въ краѣ. Изъ водъ его выступаетъ островкомъ высокая скала Севанга, на дикихъ вершинахъ которой воздвигнутъ армянскій монастырь того же имени, служащій иногда мѣстомъ заточенія или исправленія для провинившихся монаховъ. По наблюденіямъ академика Лбиха, какъ онъ передавалъ мнѣ, озеро заключаеть въ себѣ ту особенность, что регулярно два раза въ день, въ извѣстные часы, вода его нѣсколь-

ко повышается и понижается, на подобіе приливовъ и отливовъ. Абихъ затруднялся объясненіемъ причины такого явленія и ръшительно не понималь его, такъ какъ не могъ допустить возможности какого нибудь подземнаго сообщенія озера Гокчи съ океаномъ, и чтобы это движеніе воды могло происходить по д'єйствію на нее океанскихъ приливовъ и отливовъ; разстояніе между ними слишкомъ велико и Гокча стоитъ почти на шесть тысячъ футовъ выше уровня морскихъ водъ. Скоръе можно было бы это отнести къ дъйствію вулканической дъятельности: множество окаменъвшей лавы, базальта, обседіана, а также коническіе холмы съ воронкообразными углубленіями около озера дають поводь думать, что тамъ нъкогда были вулканы, что подтверждается и частыми до нын в землетрясеніями, доказывающими продолжающуюся работу ихъ, хотя и скрытую. Но туть представляется другое затруднение: при вулканическомъ дъйствіи движеніе воды не могло бы имъть никакой правильности и одновременности. А потому, такъ эта странность и остается неразрѣшимой загадкой природы.

Оть армянскаго селенія Чубухлы дорога расходится сь озеромъ и, сворачивая въ сторону, подымается на высокій хребеть горы, а затъмъ тянется по спуску съ нея девять версть и входить въ Делижанское ущелье, которое по живописности своего мъстоположения дъйствительно можетъ назваться очаровательнымъ: по обжимъ сторонамъ его горы самыхъ разнообразныхъ формъ, обросшія густымъ лівсомъ, источники и безпрестанно изміняющіеся виды по извилинамъ вьющейся дороги. Проведена также и искусственная дорога, но только на нѣсколько версть. По всему этому пространству, до самаго селенія Большаго Караклиса водворено шесть или семь новыхъ раскольничьихъ поселеній, гдѣ были смѣшано поселяемы и молокане, и жидовствующіе, и субботники, и старообрядцы. Вслёдствіе ихъ религіозныхъ раздоровъ и предоставленія ихъ въ хозяйственномъ устройствъ самимъ себъ и собственному произволу, они не достигають той степени благосостоянія, на которой могли бы быть еслибы были порядочиве и трудолюбивъе; но тъмъ не менъе они полезны здъсь, хоть какимъ ни-на-есть устройствомъ домовъ и своей промышленностію, коими все-таки превосходять туземныхъ поселянъ. Селеніе Головино, пять версть не добзжая ущелья, имбло бы всб способы сдблаться прелестной деревушкой, если бы тамъ жили добропорядочные люди.

Близъ Делижана хорошій каменный мость и станція съ деревней расположены также въ очень красивой мѣстности. Вообще, это ущелье, по красотъ и разнообразію видовь, одно изъ самыхъ живописныхъ, какія мив встрвчались въ Закавказскомъ крав. Отъвхавъ съ версту отъ Делижана, я остановился ночевать въ новомъ русскомъ поселенін, основанномъ около года передъ тѣмъ въ прекрасномъ мѣстѣ, въ лощинѣ, на берегу рѣчки Акстафы, Квартира моя хотя была въ лучшемъ, недавно построенномъ домѣ, но спать мнѣ пришлось плохо, по причинъ безчисленнаго множества таракановъ и прусаковъ, которые миріадами наполняли комнату. Эти насѣкомыя составляють неизобжную принадлежность каждаго молоканскаго дома. Сопровождавшій меня инженеръ-поручикъ Бекманъ пробоваль ихъ истреблять и придумаль даже для этого оригинальный способъ, на основании военной хитрости и инженернаго искусства. Взявъ сковороду, онъ поставиль ее на столъ, посыпаль на нее небольшую кучку пороха и положиль сверху кусочекъ хлъба: въ ту же минуту все это покрылось такимъ толстымъ слоемъ прусаковъ, сбѣжавшихся на хлѣбъ, что сковорода подъ ними исчезда изъ вида. Тогда Бекманъ зажегъ длинную налочку и просунувъ ее въ массу коношившихся звърьковъ, поджегъ порохъ, -- мгновенно раздался взрывъ, и прусаки взлетѣли на воздухъ, какъ турки при Наваринскомъ бов. Но торжество военнаго искусства прододжалось не долго: не прошло нѣсколькихъ минутъ, какъ вновь прибывшія несмітныя стан съ избыткомъ пополнили недочеть прежнихъ своихъ собратій.

Изъ армянскато селенія «Большой Караклисъ» я своротиль съ почтоваго тракта въ горы, сначала по ущелью, а потомъ на переваль, черезъ громадную гору Безобдаль. Съ вершины его открылся превосходнный видъ, какъ вверхъ, такъ и внизъ, на очень обширное пространство, покрытое безчисленными оттѣнками и переливами зелени илодородныхъ полей, долинъ, луговъ и лѣсныхъ дебрей, виднъвшихся со всѣхъ сторонъ. Особенно обращаютъ на себя вниманіе двѣ огромныя скалы, на подобіе развалинъ двухъ крѣпостей, которыя у туземцевъ называются «братомъ и сестрой». Спускъ съ Безобдала, болѣе четырехъ верстъ, приводить къ дорогѣ въ военное поселеніе Гергеры, гдѣ мнѣ приготовленъ былъ ночлегъ. Это прекрасная долина, обильная растительностію, окруженная горами и болотистой почвою; тамъ квартировала артиллерійская ба-

тарея, и въ то время находилась на жительств рота женатыхъ солдать. Въ семи верстахъ оттуда расположено также военное артиллерійское поселеніе въ армянской деревн Джелаль-оглу, или, какъ назвали русскіе «Каменка»; чрезъ нее я пробхаль въ Лорійскую степь, гд были вновь поселены дв большія молоканскія деревни Саратовка и Воронцовка.

Князь Воронцовъ поручилъ мнѣ согласить до трехъ соть семей молоканъ перейти на постоянное жительство въ эти мѣста, на упомянутой степи, съ платежомъ по условію оброка князьямъ Орбеліановымъ. Объ этой степи происходилъ тогда процессъ между казною и князьями Орбеліановыми, которыхъ князь Воронцовъ считалъ имѣющими неоспоримое право на принадлежность имъ степи. Этотъ процессъ былъ довольно оригинальный, и потому считаю не излишнимъ изложить его нѣсколько пространнѣе.

Лорійская степь находится почти на полпути прямой дороги изъ Тифлиса въ Александрополь. Сначала она принадлежала къ Эриванской губерніи, а въ послѣдніе годы причислена къ Тифлисской. Эта степь входила нѣкогда въ пространство земель, составлявшихъ область Самхетію, владѣтелями коей были, какъ говорять, князья Орбеліановы и ихъ предки, еще съ ХІІ-го вѣка. Но нераздѣльный составъ Самхетіи уничтожился уже нѣсколько сотъ лѣтъ тому назадъ, и съ тѣхъ поръ различныя части этого пространства были или вольнымъ пастбищемъ для всѣхъ кочующихъ народностей, или временно принадлежали тѣмъ, коимъ онѣ отдавались пожизненно царями Грузіи или мусульманскими владѣтелями.

Собственно Лорійская степь заключаеть въ себѣ пространство около ста тысячь десятинь земли, богатой водою, растительностію, плодородіемь и особенно тучными пастбищами. На эту то часть князья Орбеліановы, потомки древнихь обладателей ея (по увѣреніямь ихъ), и пытались въ послѣдніе два года разновременно предъявлять свои права, какъ на лучшую часть Самхетіи, и представляли въ доказательство справедливости этой претензіи разные документы, изъ коихъ однакожъ ни одинъ не быль признанъ дѣйствительнымь. Хотя въ продолженіе долгаго времени нѣкоторые изъ князей Орбеліановыхъ и пользовались временно отдѣльными участками этой степи, но не по праву владѣльцевъ-собственниковъ, а какъ откупщики солевозной дороги изъ Александрополя въ Тифлисъ, платя своимъ грузинскимъ царямъ откупную сумму

за право взиманія пошлинъ съ солевозцевъ и другихъ пробажающихъ по этому тракту.

Съ присоединениемъ Грузін къ Россін и водворениемъ здѣсь русскаго правительства, князья Орбеліановы предприняли рядъ попытокъ къ завладенію Лорійскою степью. Но всё эти попытки, до прівзда въ Грузію князя Воронцова, были найдены не заслуживающими вниманія. Ермоловъ рёшительно призналь ихъ документы фальшивыми, то же самое признали и сенаторы Мечниковъ и графъ Кутайсовъ, ревизовавшие Закавказский край, и даже запретили принимать впредь прошенія отъ князей Орбеліановыхъ по этому предмету. Послъ сего Лорійская степь была объявлена непосредственною принадлежностію казны. Въ видахъ благоустройства края эта мъра была весьма полезна, ибо не далъе какъ въ ста верстахъ отъ Тифлиса она открывала возможность водворить на плодородныхъ земляхъ болѣе трехъ тысячъ семей нѣмецкихъ и русскихъ колонистовъ, которые, при трудолюбін и промышленности, могли по умфренной цёнь снабжать городь Тифлись и квартирующія въ въ немъ войска всёми жизненными припасами; а въ этомъ и теперь еще существуеть недостатокъ, который тридцать лёть тому назадъ ощущался еще сильнъе.

Сначала колонизація на этихъ земляхъ шла медленно; съ 1823-го года тамъ водворено шесть деревень армяно-католиковъ, а съ 1843-го года двѣ деревни прибывшихъ сюда изъ Россіи молоканъ, до трехъ сотъ семействъ. Между тѣмъ. послѣ выбытія Ермолова и отъѣзда ревизовавшихъ сенаторовъ, при частой перемѣнѣ главноуправлявшихъ, князья Орбеліановы возобновляли свои претензіи на Лорійскую степь, имѣя на своей сторонѣ судебныя мѣста, наполненныя ихъ клевретами. И вотъ, въ началѣ 1845-го года, когда въ Тифлисъ пріѣхалъ намѣстникомъ князь Воронцовъ—дѣло о Лорійской степи приняло другой оборотъ.

Не излишнимъ будетъ здѣсь упомянуть объ особенномъ случаѣ, породившемъ въ князѣ Михаилѣ Семеновичѣ увѣренность, что эта степь принадлежитъ безспорно Орбеліановымъ, Еще въ ранней его юности, когда ему было не болѣе двадцати лѣтъ, онъ состоялъ адъютантомъ при князѣ Циціановѣ, главнокоманду-дующемъ Грузіи, и въ 1802-мъ году, по какой-то служебной надобности, былъ командированъ имъ въ Александрополь. Князья Орбеліановы, изыскивавшіе всевозможныя средства привлечь на свою

сторону вліятельныхъ людей по дёлу о Лорійской степи, уговорили молодаго графа бхать прямою дорогою черезь ихъ будто-бы владбнія: во всю дорогу принимали, угощали, увеселяли, кажолировали его всёми зависъвшими отъ нихъ способами и постоянно внушали и обращали его вниманіе на то, что все это пространство принадлежало и принадлежить ихъ роду, составляеть ихъ неотъемлемую собственность съ самаго древнъйшаго времени. А юный графъ, вовсе не знавшій сущности дъла, слъпо имъ върилъ и утвердился въ мысли, что всо это точно такъ. Съ тъхъ поръ прошли десятки лътъ, и по прибытіи бывшаго адъютанта Циціанова полновластнымъ главой края, Орбеліановы тотчасъ подняли передъ нимъ вопли по поводу отнятія у нихъ Лорійской степи. Князь (тогда еще графъ) Воронцовъ счелъ это величайшей несправедливостію, и никакіе доводы людей совершенно безпристрастныхъ къ этому дёлу не могли его разувёрить: всь ихъ объясненія онъ называль шиканствомъ, подъячествомъ, и даже сильно негодоваль не только на тъхъ, которые по долгу службы пробовали разъяснить ему это, но и на добросовъстныхъ лицъ изъ туземцевъ, пытавшихся то же доказать ему. Такъ живо сохранилось въ немъ впечатление молодости. Палата же государственныхъ имуществъ и бывшій губернаторъ Жеребцовъ, защищавшіе права казны, подверглись окончательно его неблаговоленію. Онъ предписалъ дать скоръйшій ходъ иску князей Орбеліановыхъ въ убздномъ судб и гражданской палатб, и когда рбшеніе ихъ поступило къ нему на утверждение, приказалъ представить дело на разсмотръніе сената съ положительнымъ выводомъ, составленнымъ сообразно его непремънному желанію, что Лорійская степь неоспоримо должна быть собственностію князей Орбеліановыхь. Все это было изложено такимъ образомъ, якобы земля несправелливо оспаривается казною у Орбеліановыхъ, тогда какъ въ сущности вопросъ состоялъ о земляхъ, оспариваемыхъ Орбеліановыми у казны и земляхъ, права на которыя были дотолъ уже неоднократно разсмотръны, уничтожены и опровергнуты нъсколькими ръшеніями, какъ сказано выше. Эту послъднюю фактическую сторону предмета въ изложеніи рапорта въ сенать, велёно цёликомъ выпустить. Но такъ какъ представление въ такомъ родъ никого. кромъ князя Воронцова, не интересовало, и онъ самъ его не читаль, то въ немь и вкрались ссылки, противоръчащія однъ другимъ; потому что въ изложеніи дёла было прописано то, что въ дѣлѣ находилось, а заключеніе оказывалось противно смыслу фактовъ, находившихся въ дѣлѣ, что впослѣдствіи, при исполненіи на мѣстѣ, и послужило поводомъ къ затрудненіямъ въ этомъ исполненіи безъ нового рѣшенія.

Сенать довольно лаконически, какъ бы прочитавъ одно лишь заключение въ представлении, постановилъ, что права князей Орбеліановыхъ на Лорійскую степь оспариваются казною неправильно. и утвердиль во всемь мнѣніе князя Воронцова. Указь о томь, по полученій въ экспедицій государственныхъ имуществъ, быль переданъ для приведенія въ исполненіе въ Эриванское губернское правленіе, которое весьма естественно встр'ятило затрудненія въ исполненіи указа, по совершенной несообразности заключенія, не только съ тёми фактами, кои имёлись въ дёлахъ губернскихъ присутственныхъ мъсть, но даже съ предшествовавшимъ заключенію изложеніемъ хода дёла въ самомъ указ'в Сената. Къ этой странной нескладицъ присоединилось еще новое, не менъе неудобное усложненіе; ибо возвращенный при указѣ планъ земли, представленный Сенату изъ канцеляріи нам'єстника Кавказскаго, оказался вовсе негоднымъ къ руководству для выполненія сенатскаго указа. такъ какъ этотъ указъ относился ко всей Лорійской степи, состоявшей приблизительно изо ста тысячь десятинь земли, а на представленномъ планъ были внесены только лишь части земли въ количествъ 8645 десятинъ, предназначавшіяся для поселенія молоканъ. Это произошло потому, что канцелярія намъстника, исполняя буквально прихотливое желаніе князя Воронцова, вовсе не заботилась о томъ, чтобы представить планъ, какой следовало, а не входя ни въ какія разбирательства, по приказанію просто «представить плань», приложила къ рапорту въ Сенатъ первый понавшійся планъ Лорійской степи, изъ множества частныхъ плановъ этой степи, находившихся въ канцеляріи.

При такомъ положеніи вещей, Эриванское губернское правленіе продержало это дёло у себя нѣсколько лѣтъ безъ всякаго движенія. Когда же, по жалобѣ князей Орбеліановыхъ, оно получило нѣсколько подтвержденій, и наконецъ строгихъ, о немедленномъ исполненіи, то представило донесеніе о своихъ недоумѣніяхъ и затрудненіяхъ главному управленію. Оказалась неизбѣжная необходимость разъяснить недоразумѣнія и развязать путаницу. Между тѣмъ время уходило, началась Севастопольская война, Воронцовъ,

Обстоятельства, относящіяся къ послѣднему, второму плану, такъ курьезны, что ихъ нельзя пройти молчаніемъ.

Въ числъ лицъ заинтересованныхъ ръшеніемъ дёла о Лорійской степи въ пользу князей Орбеліановыхъ быль и докторъ князя Михаила Семеновича, Л\*\*\*, человѣкъ безспорно умный и даровитый, который съ давнихъ поръ. и особенно въ послъдніе годы жизни и управленія Воронцова, составляль при немь великую силу и обработываль подчась аферы неимовърныя, разумъется сопряженныя съ его личной выгодой. Когда сдёлалось извёстнымъ, что планъ, представлявшійся въ Сенатъ, вовсе для желаемаго дѣла не пригоденъ и что подобаетъ его замѣнить другимъ, болѣе пространнымъ, то А\*\*\* внушилъ князю, что всв имъющеся планы Лорійской степи не в'єрны и не полны и что надобно составить новый, по расположенію земель въ самой натурь; что для этого необходимо командировать землем вровь, которые бы производили съемку подъ руководствомъ его. уполномоченнаго княземъ, доктора  $\Lambda^{***}$ , и что по такому лишь плану Орбеліановы могуть получить вполн' всвою собственность. Больной, изнуренный нравственно и физически, князь на это согласился. Немедленно последовала отправка землемеровъ и рабское составленіе плана по точнымъ указаніямъ А\*\*\*. Но планъ не могъ быть изготовленъ набъло раньше какъ уже въ 1854 году, къ самому дию отъбзда князя Воронцова за границу. Въ суматох в сборовъ и сибшныхъ приготовленій къ дорогь, А\*\*\*, благовременно для успъха предпріятія, поднесъ свое произведеніе къ подписи больнаго князя, который, вовсе не разсматривая плана, чтобы отдълаться оть докучаній и приставаній, подписаль его. Не смотря на все свое расположение къ Орбеліановымъ и пристрастную настойчивость въ вопрось о земль, весьма сомнительно, чтобы онъ утвердиль это дёло въ его новой редакціи, если-бы находился въ своемъ нормальномъ, спокойномъ состояніи духа. Онъ былъ для этого слишкомъ государственный человёкъ. Этотъ планъ вмёстё со множествомъ другихъ бумагъ, подписанныхъ Воронцовымъ передъ выёздомъ, не успёли даже передать директору канцеляріи Щербинину до отёзда князя. А\*\*\*, уёхавшій вмёстё съ княземъ, сказалъ только Щербинину второпяхъ и мимоходомъ, что на столё въ кабинетѣ киязя осталось много бумагъ, кои, по отбытіи его. нужно будетъ исполнить.

Щербининъ же, хотя и хорошій человѣкъ, но безпечный и лѣнивый до крайности, радъ былъ отдохнуть и принялся за разборъ бумагъ въ кабинетѣ князя только черезъ годъ посли его отъвада Найдя между ними планъ Лорійской степи, безъ всякихъ указаній, какъ и что съ нимъ дѣлать, Щербининъ, при встрѣчѣ со мною, предложилъ мнѣ взять его, такъ какъ, повидимому, онъ касался до дѣлъ государственныхъ имуществъ. Я отъ этого отказался безъ офиціальной бумаги съ препровожденіемъ плана ко мнѣ и указаніемъ мнѣ, что я съ нимъ долженъ дѣлать. Послѣ сего, Щербининъ оставилъ планъ по-прежнему на столѣ въ кабинетѣ князя, до пріѣзда новаго намѣстника генерала Муравьева, и доложилъ о немъ не прежде какъ вмѣстѣ съ упомянутою бумагою въ Кавказскій комитетъ о вышесказанныхъ затрудненіяхъ по исполненію рѣшенія указа Сената.

Этоть рапорть генерала Муравьева оставался безь отвъта изъ Кавказскаго комитета до смерти князя Воронцова, послъдовавшей въ 1856 году. Было только извъстно, что князь Воронцовъ въ бытность свою въ Москвъ на коронаціи, убъдительно просить новаго намъстника Кавказскаго, князя Барятинскаго, согласиться на окончаніе дъла о Лорійской степи въ пользу Орбеліановыхъ—что. какъ кажется, Барятинскій и объщаль ему.

Наконецъ, въ 1857 году, Кавказскій комитетъ извѣстилъ, что онъ соглашается съ мнѣніемъ министра юстиціи, графа Панина, который выразился слѣдующимъ образомъ: «Такъ какъ планъ, найденный въ кабинетѣ князя Воронцова, утвержденъ собственноручною подписью его, и такъ какъ намѣстникъ Кавказскій, на основаніи Высочайшаго повелѣнія отъ 5-го ноября 1852 года, въ отношеніи къ предметамъ вѣдомства министерства государственныхъ имуществъ въ Закавказскомъ краѣ пользуется всѣми правами министра, и

слъдовательно имъетъ главное наблюдение за исполнениемъ ръшений Правительствующаго Сената по дъламъ, касающимся казеннаго интереса: то симъ самымъ устраняется всякій поводъ къ дальнъйшимъ недоумъніямъ и возраженіямъ противъ дъйствительности послъдняго плана, по коему должна быть отведена земля князьямъ Орбеліановымъ; а потому предположеніе о пересмотръ этого дъла и оставить безъ послыдствій».

За симъ требовалось мивніе намыстника, князя Барятинскаго. Докладывая эту бумагу князю Александру Ивановичу Барятинскому и изложивъ ему кратко, но ясно сущность дъла, я представиль ему мое мивніе, состоявшее въ следующемь: если есть основательная причина къ отдачъ князьямъ Орбеліановымъ Лорійской мнь неизвъстная, то по всему было бы благовиднъе, представивъ непосредственно Государю Императору о запутанности и темнотъ правъ князей Орбеліановыхъ на Лорійскую степь, исходатайствовать прямо пожалованіе имъ ея; что кончить это дъло такъ, какъ теперь предположено, было бы несообразно съ достоинствомъ правительства, потому что всв основанія къ утвержденію притязаній на эту землю нев'єрны, превратны и даже заключаются въ подлогахъ; что это возбудитъ негодованіе и ропотъ другихъ здёшнихъ землевладёльцевъ, изъ коихъ у многихъ предки имъли во владъніи земли, которыхъ они лишились и которыхъ имь теперь не отдають (что дъйствительно и послъдовало).

Но все это было напрасно. Кажется, что у князей Воронцова и Барятинскаго, какъ и у многихъ нашихъ вельможъ стараго добраго времени, преобладала укоренившаяся увъренность, что справедливость и правосудіе не всегда то, что оно есть по совъсти, по здравому смыслу и по логикъ, а только то, что сообразно съ ихъ желаніями и самовластнымъ стремленіемъ кончить дъло по своему произволу.

Князь Барятинскій на бумагѣ Кавказскаго Комитета надписаль: «Увѣдомить князя Орлова, что я совершенно согласенъ съ мнѣніемъ министра юстиціи».

Такъ написано, такъ сдълано — и такъ на дълъ исполнено.

Результаты были такого рода: правительство лишилось средствъ увеличить поселеніе Лорійской степи и усилить ея производительность вольнымъ трудомъ. Эта степь, которая при благоразумномъ распоряженіи могла-бы сдёлаться житницею Тифлиса, осталась

почти тъмъ же, чъмъ была въ продолжение столькихъ въковъ до этихъ поръ, какимъ-то безполезнымъ пустыремъ; достадась она ивсколькимъ изъ князей Орбедіановыхъ изъ которыхъ иные вовсе не заслужили такой большой награды ничёмь и которые не умеють и не могуть сдёлать изъ этого богатаго дара никакого полезнаго употребленія. Между ними непрестанно происходять раздоры по дележу доходовь, кои всё и состоять лишь въ оброке съ молоканъ. Население не умножается, оставаясь тъмъ же, какимъ было до утвержденія степи за ними, по той причинь, что хотя можеть быть и нашлись-бы желающіе поселиться тамъ, но никто не увъренъ, чтобы владъльцы земли соблюдали договоры. Владъльцы не могуть отстать отъ привычки къ произвольнымъ дъйствіямъ. укоренившимся въ нихъ особенно тёмъ обстоятельствомъ, что со времени князя Воронцова постоянно кто-либо изъ членовъ этой фамилін бываеть или фаворитомь нам'встника, или лицомь вдіятельнымъ на ходъ правительственныхъ дѣлъ. Все это произошло оть тёхъ же причинъ, кои вообще давали возможность въ Россіи существовать столь долго неограниченному произволу наперсниковъ царскихъ — людей часто добрыхъ и благонам френныхъ, но въ которыхъ преобладало самолюбіе и увѣренность въ непогрѣшимости ихъ произвола \*).

Возвращаюсь къ моимъ разъбздамъ 1847-го года.

Я нашель молокань этой степи еще не совсёмь устроенныхь; но видно было, что они довольно трудолюбивы; занимались прилежно хлёбопашествомь и особенно скотоводствомь, къ чему имёли всё способы, при большомь пространствё луговь, пастбищныхь мёсть, тучныхь сёнокосовь и вообще чрезвычайно плодородной земли. Климать умёренный, вода какъ рёчная, такъ и ключевая вездё здоровая. Лорійская степь въ длину разстилает-

<sup>\*)</sup> Въ настоящее время, при пересмотръ этой статьи въ 1865 году, нахожу не липнимъ добавить къ описанію хода изложеннаго дѣла, что оно само собою приходить къ натуральному и наименѣе невыгодному для общественной пользы исходу. Владѣльцы Лорійской степи, какъ люди не слишкомъ экономние, часто затрудняемые долгами, часто имѣющіе нужду въ деньгахъ, тяготясь малодоходностію имѣнія, сами стремятся распродавать, хотя и по дешевымъ цѣнамъ, доставшуюся имъ землю. Часть изъ нея приторгована уже живущими на ней молоканами, ла и прочія части вѣроятно съ теченіемъ времени перейдутъ къ нимъ же. Молокане разсчетливый народъ, и потому, конечно, въ видахъ общей пользы выгоднѣе, если степь будеть принадлежать имъ, нежели оставаться во владѣніи князей Орбеліановыхъ.

Иримючаніе Андрея Михайловича Фадъсва.

ся по семидесяти версть, а въ ширину до пятнадцати. На ней теперь поселено полторы тысячи душь обоего пола молокань, какъ сказано, въ двухъ деревняхъ, кромъ нъсколькихъ армянскихъ деревень и части находящейся подъ военнымъ поселеніемъ. Я полагаю, что это одинъ изъ наилучшихъ участковъ во всемъ Закавказскомъ краб для земледъльческаго населенія. Очень жаль и невознаградимая потеря въ томъ, что его не заняли въ самомъ началѣ пріобрѣтенія края подъ русскія и нёмецкія поселенія. Тамъ могли бы благоденствовать многія тысячи семей, и тогда, конечно, не было бы надобности покупать по сту тысячь четвертей хліба вь годь изъ Турціи для продовольствія войскъ, какъ это случается часто и даже было въ нынёшнемъ году. Молокане, послё многихъ споровъ и затрудненій, происшедшихъ вследствіе того, что эти места были имъ указаны къ поселенію какъ безспорно казенныя, въ началъ 1840 года слѣдовательно еще до прибытія князя Воронцова — вынуждены были согласиться на временныя условія съ князьями Орбеліановыми. Затьмь, со времени окончательнаго утвержденія сихь земель за нынъшними владъльцами, условіе обратилось на срокъ болье продолжительный.

Я выбхаль изъ деревни Воронцовки далбе, по прямому направленію въ Тифлисъ. Дорога, какъ здёсь водится, трудная, каменистая, гористая, проходить по армянскимь и татарскимь деревнямь; при въвздв въ Борчалинскій участокъ подымается на переваль черезь хребеть Ингинчаха, который я перебхаль верхомь; оттуда, въ сторонъ, четыре духоборческихъ хутора на ръчкъ Машаверкъ, при коей находится и бывшее укръпленіе Башкичеть, гдъ была прежде штабъ-квартира сперва Эриванскаго, а потомъ Мингрельскаго полка. Оставленные ими домики заняты духоборцами. Видно, что все это пространство было въ прежнее время гу-<mark>сто населено: много разбр</mark>осано разоренныхъ церквей и сл'ёдовъ большихъ деревень. Въ Квечъ, на высокой скалъ, обращають на себя внимание старинная церковь и остатки большаго укръпления. Послъ затрака подъ огромнымъ оръховымъ деревомъ въ селеніи Думанисы, я добрался къ вечеру до колоніи Екатериненфельдъ, гдв остановился по дёламъ дня на три.

Колонія сильно пострадала л'єтомь оть холеры, но цо н'аружности зам'єтно поправлялась, обстраивалась хорошими домами, хозяйственными пристройками, обсаживалась деревьями. Я кварти-

роваль, какъ и въ первый разъ, у добраго, умнаго старика шульца Пальмера; осматриваль приходившую къ окончанію канаву изъ ръчки Машаверки, сады, и прочее; толковаль съ обществомъ. Ко мнъ пріъхаль на встръчу сюда Зальцмань, привезь изъ Тифлиса письма и газеты. Онъ, какъ знатокъ мъстныхъ колонистскихъ порядковъ, бывалъ мив иногда полезенъ своими свъдвніями, особенно въ началъ. Я теперь только примътилъ въ петличкъ его сюртука зеленый бантикъ и спросилъ, что это означаетъ? Зальцманъ заявилъ, что это персидскій ордень Льва и Солнца; я полюбопытствоваль узнать, за что онъ его получиль. Зальцманъ объясниль, что онъ однажды придумаль послать въ подарокъ персидскому шаху десятокъ крупныхъ ананасовъ съ листьями, а шахъ, въ благодарность за гостинецъ любезность, прислаль ему ордень Льва и Солнца, съ надлежащимъ фирманомъ, въ которомъ было заявлено, что шахъ жалуетъ его этой наградой за разныя великія заслуги и добродетели, перечисленныя весьма подробно и пространно (коихъ Зальцманъ никогда за собою не подозрѣвалъ), а въ особенности за то, что онъ, Залцьманъ, есть столбъ Русскаго дворянства. Послъдній величавый титуль, хотя ничто болье какь риторическій цвьтокь восточной діалектики персидскаго фирмана, но особенно забавень по отношенію къ Зальцману, который хоть и быль когда-то Виртембергскимъ офицеромъ, но къ Русскому дворянскому званию не имълъ никакого прикосновенія, и если когда быль его опорой, то развъ только въ томъ случав, когда нёсколько лёть тому назадъ держаль въ Тифлисъ маленькую гостинницу, въ родъ кабачка, куда сходились чиновники и офицеры, чтобы закусить, пообъдать и вынить, и, очень въроятно, часто въ долгъ.

Изъ Екатериненфельда, завернувъ въ колонію Елизабетталь. гдѣ переночеваль, я выѣхаль на почтовый Эриванскій тракть къ послѣдней станціи Коды и возвратился въ Тифлисъ 22-го сентября. Всѣхъ своихъ засталь здоровыми, кромѣ бѣдной жены моей, продолжавшей страдать болью въ рукѣ отъ перелома ея въ Абасъ-Туманѣ, а главное вслѣдствіе неправильнаго первоначальнаго леченія невѣжественнаго доктора.

Занятія мои и образъ жизни возобновились по-прежнему порядку и такъ продолжались до окончанія года. Служебныя занятія, кромѣ обыкновенныхъ дѣлъ въ Совѣтѣ, состояли по поручепіямъ князя Воронцова въ составленіи новаго проэкта управленія государственными имуществами, въ разъяснени свъдъній о кръпостномъ правъ туземныхъ князей и дворянъ на крестьянъ и въ предположени о переселени нъкоторыхъ горцевъ во внутренность края — но это послъднее оказалось неудобоисполнимымъ.

Семейныя мои обстоятельства грустно омрачились извъстіемъ, полученнымъ мною изъ Екатеринослава, о смерти моей матери, которую я горячо любилъ. Она скончалась на восемьдесятъ третьемъ году отъ рожденія; была истинно доброю женщиной и ревностной христіанкою; скромная, благочестивая, тихая жизнь ея угасла такъ же мирно и тихо, какъ она и жила.

Въ концѣ года генералъ Ладинскій оставилъ службу, и на мѣсто его предсѣдателемъ Совѣта назначенъ князь Василій Осипоповичъ Бебутовъ. О качествахъ этихъ обѣихъ личностей мною упомянуто выше. Отъѣздъ перваго и водвореніе въ должности 
втораго генерала сопровождались достодолжными прощальными и 
заздравными обѣдами и завтраками съ обильными возліяніями шампанскаго. Проводы Ладинскаго были многолюдны и продолжительны, но не слишкомъ трогательны, хотя онъ почти всю жизнь 
провель въ Грузіи и на Кавказѣ.

Въ это же время я, со всей моей семьей, съ искреннимъ удовольствіемъ встрітили прибытіе въ Тифлись стараго нашего пріятеля князя Владиміра Сергвевича Голицына, о коемъ я уже говорилъ прежде. Онъ предъ тъмъ занималъ должность начальника центра и жилъ въ Нальчикъ. Я познакомился съ нимъ слишкомъ за тридцать лътъ тому назадъ въ Пензъ, когда онъ былъ еще совсёмъ молодымъ, статнымъ, красивымъ, ловкимъ, удалымъ лейбъгусаромь, плёнявшимъ всёхъ Пензенскихъ дамъ. Теперь лёта и непомърная толщина совершенно измънили его физически, но морально онъ остался тёмъ же веселымъ, добродушнымъ, остроумнымъ, неистощимой любезности человъкомъ, какъ и тогда. Большею частію, въ промежуткахъ между службой, онъ проживалъ въ Москвъ, въ своемъ родовомъ домъ близъ Петровскаго дворца, и состоялъ однимъ изъ старъйшихъ и почетнъйшихъ членовъ Московскаго англійскаго клуба. Въ сущности онъ былъ умный и добрый человъкъ, хотя его жизнь, исполненная авантюръ всякаго рода, навъвала иногда тънь на иные его поступки. Онъ считался не очень хорошимъ семьяниномъ, хотя чрезвычайно цёнилъ свою жену, достойнъйшую женщину, княгиню Прасковью Николаевну (урож-

денную Матюнину), любилъ своихъ дътей; но своевольная ширь его натуры не допускала стъсненій или препятствій въ его увлеченіяхь. Онъ прожиль нісколько солидныхь состояній, какъ свое родовое, такъ и изъбоковыхъ наслъдственныхъ, изъ коихъ значительнъйшее досталось ему отъ тетки по матери, Шепелевой, Однако, какъ онъ ни кутилъ, но никогда не докучивался въ конецъ, и всегда судьба ему помогала поправляться. Въ Петербургъ, какъ-то, прокутившись вилотную, находясь безъ службы, онъ надълалъ какихъ-то проказъ, за которыя ему было велёно выёхать изъ Петербурга и отправиться на жительство въ свою деревню. Голицынъ предъявилъ живъйшую благодарность за пожалование ему деревни, такъ какъ изъ своихъ у него ни одной деревни не осталось; только просилъ указать, гдъ она находится, для немедленнаго исполненія приказанія и удаленія туда, чтобы вступить во владініе ею. Такія продёлки иногда Голицыну сходили съ рукъ, а часто приходилось и поплачиваться. У него была страсть къ каламбурамъ, болъе или менње удачнымъ, которыми онъ пересыпаль всъ свои ръчи; лучшій изъ тъхъ, которые я слышаль отъ него, сказанъ имъ по поводу сужденій объ одномъ высокопоставленномъ лиць, не обладавшемъ никакими государственными способностями и достигшемъ большаго государственнаго положенія: «что ни говорите, господа, а служить (ослу жить) хорошо въ Россіи!» — замѣтилъ Голицынъ, и, какъ каламбуръ, словцо его было не дурное, если, впрочемъ, онъ не имствоваль его у кого нибудь другаго, что тоже случалось. Онъ быль тонкій гастрономъ, любилъ хорошо повсть, а еще болве угощать другихъ, и великій мастеръ устраивать всякія свътскія увеселенія: сочиняль стихи, водевили, пъль комические или сатирические куплеты собственнаго сочиненія и самъ себѣ аккомпанировалъ фортепіано. Для знакомства онъ быль человікь неоцінимый, по пріятности своего общества, любезной обязательности, простоть и добродушію обращенія, по увлекательному, ровному характеру и постоянству своего расположенія. Въ продолженіе нашего многолътняго знакомства, когда судьба сводила насъ съ нимъ послъ долгихъ годовъ разлуки, всегда, въ отношеніи меня и всей моей семьи, онъ встръчался старымъ, добрымъ и върнымъ другомъ. Теперь онъ провель въ Тифлисъ нъсколько мъсяцевъ, посъщаль насъ почти ежедневно и очень оживиль нашу домашнюю жизнь. Онъ приходился двоюроднымъ братомъ княгинъ Елизаветъ Ксаверьевнъ Воронцовой; ихъ матери были родныя сестры, извъстныя Энгельгардть, племянницы Потемкина; а потому принятый въ домъ Воронцовыхъ, какъ свой, онъ обходился съ своей кузиной безъ всякихъ церемоній, совершенно запросто, по родственному, и говориль ей, въ видъ шуточекъ, разныя горькія истины, иногда очень сердившія ее, о чемъ онъ нисколько не заботился. Въ настоящее время Голицынъ допекалъ ее тъмъ, что она, несмотря на свои шестьдесять льть, самая молодая княгини въ Россіи, такъ какъ Воронцовъ незадолго передъ тъмъ былъ пожалованъ княжескимъ достоинствомъ (въ 1845-мъ году). Тогда говорили, что Воронцовы, разумъется, высоко цъня царскую милость, отнеслись болье чъмъ равнодушно къ этому повышенію и выражались въ такомъ смыслѣ, что «предпочитаютъ свое старое графство новому княжеству». Да это и не мудрено, и особенно понятно въ Грузіи, гдъ княжеское званіе такъ распространено и принадлежить такому множеству людей, большею частію безъ всякаго значенія и даже низко стоящихъ, что въ этой сторонъ оно не заключаетъ въ себъ ничего внушительнаго и лишено всякаго престижа. Если правда, что Воронцовы не считали ничего для себя лестнаго въ княжескомъ достоинствъ и даже жальли о своемъ графствъ, къ которому привыкли въ теченіе всей своей жизни, то, спустя семь літь, вь 1852-мь году, прибавленіе титула свътлости къ прежде пожалованному сану, въроятно, пришлось имъ больше по сердцу. Хотя, конечно, князь князю рознь, но все же титулование свътлости выдвигало ихъ изъ общаго княжескаго уровня, которымъ вымощенъ весь Закавказскій край.

У князя Владиміра Сергѣевича Голицына я въ первый разъвидѣлъ князя Александра Ивановича Барятинскаго, бывшаго въ то время еще полковникомъ, въ цвѣтѣ молодости и здоровья. Уже тогда говорили, будто бы Государъ, указывая на него Наслѣднику, въ бытность князя предъ тѣмъ въ Петербургѣ, сказалъ: «Это твой будущій военный министръ». Но о фельдмаршальствѣ его еще никому и въ голову не приходило; такъ же и мнѣ въ голову не приходило, что впослѣдствіи я буду съ нимъ въ частыхъ и близкихъ сношеніяхъ.

Я закончиль 1847 годъ и встрътиль новый 1848-й, съ дътьми, на балъ у Воронцовыхъ. Балъ былъ очень оживленный и веселый.

Такъ протекъ для меня этотъ годъ, въ продолжение коего я имълъ довольно житейскихъ непріятностей и заботъ. Онъ принесъ мнъ

нѣкоторую пользу лишь тѣмъ, что я сталъ болѣе укореняться въ хладнокровіи къ суетамъ міра сего, и болѣе снисходить къ людскимъ недостаткамъ и слабостямъ.

Въ этомъ году зима наступила въ Грузіи необыкновенная и давно невиданная по холодамъ, обилію снѣга и своему раннему появленію; первый снѣгъ выпаль еще въ концѣ ноября и продолжался, конечно съ промежутками оттепели, почти до половины января. Морозы держались небывалые: во второй половинѣ декабря морозъ доходилъ до 14° по Реомюру (впрочемъ, одинъ только разъ,—именно 21-го числа) образовался отличный санный путь, и болѣе мѣсяца можно было часто, по нѣскольку дней подрядъ кататься на саняхъ,— что напомнило мнѣ въ миніатюрѣ Саратовскую зиму, съ тою однако же разницею, что тамъ обледенѣлая Волга стояла крѣпкимъ, нерушимымъ каменнымъ помостомъ, а здѣсь Кура продолжала по-прежнему свое быстрое теченіе, не стѣсняясь вторженіемъ такого необычнаго мороза; только по берегамъ вода мѣстами затягивалась тонкимъ льдомъ.

Въ началѣ января (1848 г.), на исходѣ зимы. въ городѣ случилось маленькое, но очень странное происшествіе, которое произвело
въ ту минуту на многихъ сильное впечатлѣніе, разумѣется, скоро
изгладившееся, такъ какъ все на свѣтѣ забывается; да притомъ же
иные, можетъ быть, не обратили вниманія, или не придавали особаго
значенія удивительному совпаденію, проявившемуся при этомъ обстоятельствѣ. Простая ли случайность, или заявленіе свыше.— это
не моего сужденія дѣло; передаю фактъ, какъ онъ совершился въ
дѣйствительности.

Тифлисскія церкви чрезвычайно бѣдны колоколами. Во всемъ городѣ не было ни одного не только хорошаго, но даже сколько нибудь порядочнаго колокола; церковный звонъ слышался только возлѣ церквей, или въ ихъ ближайшемъ сосѣдствѣ, и его слабые, дребезжащіе звуки походили (какъ и теперь походять) на звонъ илохихъ почтовыхъ колокольчиковъ, да и по самому своему объему и вѣсу немногимъ превосходили Валдайскія издѣлія, и отличались развѣ только древностью, вслѣдствіе которой давно отслужили свой вѣкъп, вѣроятно, потрескались и раскололись, если судить по ихъ разбитому тону. Для русскаго, новопріѣзжаго человѣка, привыкшаго почти во всѣхъ городахъ и даже большихъ селахъ Россіи къ звучному, торжественному, могучему, часто оглушительному тре-

звону своихъ родныхъ массивныхъ колоколовъ, это отсутствіе колокольнаго звона или, въ замѣну его, какое-то нестройное брянчаніе, раздражающее уши, кажется чѣмъ-то непріятно чуждымъ, даже тягостнымъ, особенно на первыхъ порахъ и въ праздничные дни.

Князь Михаилъ Семеновичъ Воронцовъ замътилъ этотъ недостатокъ и давно подумываль объ исправленіи его хотя отчасти. Въ 1847 году, по его приказанію, выписань въ Тифлись изъ Орловской губерніи литейныхъ дёль колокольный мастерь, которому князь заказаль отлить колоколь въ восемьсоть пудовъ въса, для Сіонскаго Канедральнаго собора. Мастера поселили въ Тифлисской нъмецкой колоніи, по лівой сторонів Куры, гдів онъ и занимался довольно долго своей работой, нъсколько мъсяцевъ. Многіе ходили смотрёть, какъ отливался колоколь—для жителей Грузіи это представляло совствить невиданное дто — и бросали туда серебряныя деньги; неръдко заъзжаль во время прогулки верхомъ и князь Воронцовъ, наблюдалъ самъ за работой и, повидимому, очень интересовался ею. Наконецъ, колоколъ былъ отлитъ, окончательно отдъланъ и готовъ къ перевозкъ. Въ это время холода усилились, и силошной сибгъ уже недбли двб покрывалъ всб улицы, чему туземцы очень удивлялись и говорили, что не запомнять такой зимы. Тогда оба противулежащіе берега Куры соединялись въ Тифлись двумя древними каменными мостами въ старомъ городь, вблизи Метехскаго замка, и только въ этомъ мъстъ, между старой частыо города и предмъстіемъ Авлабаромъ по той сторонъ ръки, было постоянное сообщение; нынъшний Михайловский мость, соединяющій въ центрѣ обѣ части новаго города, еще не существоваль и замёнялся деревяннымь, наводнымь, временнымь мостомъ. Черезъ этотъ-то мостъ долженъ былъ переправляться колоколъ. Въ день, назначенный для его перевозки, собралось множество народа. Въ Россіи, по исконному обычаю, православный народъ перевозить колоколь въ церковь на себъ; но такъ какъ въ Грузіи, надо полагать, не было колокола, котораго одинъ человъкь не могъ бы принесть просто въ рукахъ, то туземцы не имѣли объ этомъ обычав никакого понятія, и потому для перевозки колокола была наряжена рота солдать. Прівхали верхомъ князь и княгиня Воронцовы съ большой свитой, и началась торжественная церемонія. Колоколь установили на кръпкія, прочныя салазки, съ прикрѣпленными къ нимъ длинными веревками. Солдаты впряглись въ веревки по нѣскольку человѣкъ въ рядъ и длинной вереницей готовились двинуться впередъ.

Въ эту минуту подошелъ къ князю Воронцову мастеръ-литейщикъ, отливавшій колоколь, русскій старый бородатый мужичокъ, и, низко кланяясь, изъявляль желаніе что-то сказать. Воронцовъ, замѣтивъ его, спросилъ, что ему нужно. Мастеръ сказалъ: «Ваше сіятельство, прикажите узнать, нѣтъ ли между солдатами, что будутъ перевозить колоколъ, жидовъ; если есть, велите, чтобы они ушли и не притрогивались къ этому дѣлу».

«Почему это, любезный?»—съ удивленіемъ спросилъ Воронцовъ. «Ваше сіятельство,—отвѣчалъ литейщикъ колокола,—это мое ремесло. Я въ жизни отлилъ ихъ много и насмотрѣлся на своемъ вѣку, какъ ихъ перевозятъ. Навѣрно докладываю вашему сіятельству, что если при перевозкѣ колокола замѣшается жидъ, никогда не обойдется безъ несчастія. Сколько разъ я самъ былъ свидѣтелемъ и отъ другихъ слышалъ. Нижайше прошу ваше сіятельство, если тутъ есть жиды, прикажите имъ уйти, не то быть бѣдѣ неминучей».

Князь слегка кивнуль головой и, съ снисходительной, полупрезрительной улыбкой, торопливо проговоривъ: «хорошо, хорошо, любезный» — повернуль лошадъ, отъёхалъ немного далѣе и отдалъ приказаніе двигаться.

Тронулись. Довезли колоколъ благополучно до моста, перевезли черезъ мостъ и здѣсь остановились перевести духъ. На эт<mark>омъ мѣстѣ бы-</mark> ло нъчто въ родъ ямы, а передъ нею возвышалась маленькая горка, съ которой, по причинѣ наступившей въ этотъ день оттепели, вода отъ тающаго снъга стекла къ мосту и потомъ, замерзнувъ, образовала ледяныя лужицы. Передъ одной изъ этихъ лужицъ стояли салазки съ колоколомъ. Солдаты отдохнули и бодро снова принялись за работу; натянули веревки и, кръпко понатужившись, разомъ дернули салазки съ мъста. Но не протащили ихъ и пяти шаговъ, какъ раздались крики, и все опять остановилось. Раздавили одного солдата. Этотъ солдать находился въ числъ людей, впряженныхъ въ первомъ ряду, около самыхъ салазокъ, и, когда вдругъ дернули, онъ поскользнулся на обледенёлой лужицё, упаль. и салазки съ восьмисотъ-пудовымъ колоколомъ, одной своей стороной, перебхали черезъ него поперекъ туловища, отъ правой ноги къ лёвому илечу. Солдать быль перерёзань какъ бритвой, и

кровь лила ръкой изъ раздвоеннаго тъла. Картина была страшная\*). Принесли доски и, сложивъ на нихъ объ части трупа, лопатами загребали выпавшія внутренности, а когда понесли эти ужасные остатки, то кишки, падая съ досокъ, волочились по землъ.

Княгинъ Воронцовой сдълалось дурно, и изъ сосъдняго дома ей принесли стаканъ воды. Князь Воронцовъ подозвалъ къ себъ коменданта, стараго генерала Бриземанъ-фонъ-Неттига, и сказалъ ему:

«Повзжайте сейчась же къ экзарху, разскажите объ этомъ происшествіи и скажите ему, что я прошу его позволить похоронить этого солдата въ оградъ Сіонскаго собора, какъ человъка, погибшаго при совершеніи богоугоднаго дъла, во время перевозки въ соборъ колокола. Скажите ему, что онъ очень меня этимъ обяжетъ».

Въроятно князь такимъ распоряжениемъ хотълъ нъсколько смягчить или изгладить тяжелое впечатлъние, произведенное кровавымъ зрълищемъ на публику. Комендантъ поъхалъ исполнять приказание, но спустя нъсколько минутъ снова возвратился и доложилъ намъстнику:

«Ваше сіятельство, этого человѣка нельзя хоронить въ Сіонскомъ соборѣ».

«Какъ нельзя! Отчего нельзя?»

« Онг еврей!» — отвъчалъ комендантъ.

Воронцовъ видимо смутился. Это извъстіе его озадачило; онъ не сказаль ни слова, но не могъ не вспомнить только-что выслушанныя имъ просьбу и предсказаніе стараго литейныхъ дълъ колокольнаго мастера.

Шествіе продолжалось далѣе въ порядкѣ и достигло мѣста назначенія уже безъ всякихъ приключеній. Съ тѣхъ поръ Тифлисъ обязанъ князю Михаилу Семеновичу своимъ единственнымъ, прекраснымъ, громкозвучнымъ колоколомъ, которымъ отличаются праздничные и торжественные дни отъ обыкновеннаго, будничнаго времени.

На мъстъ происшествія, около наводнаго моста, нъсколько дней виднълся снъгъ, окрашенный кровью.

Въ началъ года я простудился, заболълъ гриппомъ и проболълъ почти весь январь; хотя я не лежалъ и отчасти продол-

<sup>\*)</sup> Тогда еще не были знакомы съ нынъшними, безпрестанно повторяющимися, подобными случаями на желъзныхъ дорогахъ.

жаль заниматься дёлами, но не могь выходить на воздухь и долженъ былъ отказаться отъ своихъ ежедневныхъ прогулокъ, что составляло для меня большое лишеніе. Въ часы облегченія оть бользни и свободы отъ занятій, я пріятно проводиль время съ хорошими знакомыми, умными и интересными дюдьми, беста съ которыми доставляла мит и развлечение, и удовольствие. Князь Владиміръ Сергвевичъ Голицынъ съ двумя сыновьями, Гагемейстеръ. Соковнинъ, Ермоловъ Викторъ Алексевичъ, сынъ Алексея Петровича, служившій тогда въ артиллеріи, и многіе другіе постоянно посъщали насъ, объдали и проводили съ нами вечера. Въ это же время я сблизился съ новыми моими сотоварищами по службь: Дюкроаси и Уманцемъ. Оба-люди образованные и дёльные. Первый, сынъ нѣкогда извѣстнаго французскаго актера на Петербургской сцень, быль впоследствін членомь Совета наместника п управляющимъ таможенною частію Закавказья; а второй, его помощникъ, былъ прикомандированъ ко мнѣ для содѣйствія по устройству новыхъ поселеній.

Почти ежедневно у насъ бывалъ также одинъ неважный чиновникъ изъ канцеляріи намѣстника, служившій не болѣе какъ столоначальникомъ въ хозяйственномъ отдѣленіи моего зятя, но занявшій съ теченіемъ времени довольно важное мѣсто и значительное положеніе въ Петербургѣ,— нѣкто Г\*\*\*. Человѣкъ способный, дѣловой, аккуратный, а главное ловкій, онъ искусно проложилъ себѣ дорогу умѣньемъ пользоваться обстоятельствами и людьми. При самомъ вступленіи на служебное поприще, онъ смастерилъ для себя курьезное маленькое дѣльце, увѣнчавшееся повидимому полнымъ успѣхомъ, но потомъ два раза едва его не погубившее въ служебномъ отношеніи и, вмѣстѣ съ тѣмъ, по своимъ послѣдствіямъ, страннымъ образомъ содѣйствовавшее къ блестящему свершенію его карьеры.

Онъ началъ службу въ Новороссійскомъ крав; поступиль въ канцелярію графа Воронцова, понравился правителю канцелярін Сафонову своею безупречною исполнительностію, понятливостію, быстротою работы, отличнымъ почеркомъ, и потому послідній бралъ его съ собою при разъёздахъ съ графомъ по краю для переписки бумагъ и различныхъ порученій по діламъ. Въ 1837 году въ Одесствиванно проявилась чума, надівлавшая боліве страха и переполоха, нежели вреда. По минованіи ея, въ канцеляріи гене-

раль-губернатора составдядись списки о наградахъ чиновниковъ. которые дъятельно трудились для прекращенія эпидеміи. Г\*\*\*, также занимавшійся составленіемъ списковъ, не устояль предъ искушеніемь и, безъ всякаго къ тому основанія, безъ въдома и позволенія своего начальства, включиль и себя въ списокъ представлявшихся къ награжденію Владимірскими крестами. Б'ёловые такого рода списки тогда часто не прочитывались и не провърялись не только начальниками, но и секретарями, что случилось и теперь. Никто на это не обратиль вниманія, и Г\*\*\*, неожиданно для всёхъ, получиль Владимірскій кресть. Графь узналь о продёлкь, разсердился, и честолюбивый чиновникъ быль тотчасъ же удалень отъ службы. Затвиъ, нвкоторые его доброжелатели, принимавшіе въ немъ участіе, успъли выхлопотать ему мъстечко въ Симферополь, въ канцеляріи губернатора, гдё онъ и оставался нёсколько лётъ. Съ назначениемъ графа Воронцова намъстникомъ Кавказскимъ, Сафоновъ, въ качествъ правителя его канцеляріи, въ увъренности, что графъ давно забыль о случав съ крестомъ, вмвств со многими чиновниками, взятыми за Кавказъ изъ Одессы и Новороссійскаго генераль-губернаторства, опредёлиль и Г\*\*\* столоначальникомъ подвъдомственной ему канцеляріи, каковымъ онъ и пребываль въ Тифлисъ, забывъ и думать о своемъ самопроизвольномъ представленіи къ ордену (который однако носиль въ петличкъ съ особеннымъ апломбомъ), въ полной надеждъ, что это и всъми также забыто.

Въ 1849-мъ или 1850-мъ году, князь Михаилъ Семеновичъ отправился на южный берегъ Крыма въ свое знаменитое имѣніе Алунку, гдѣ принималъ посѣщенія и почетнѣйшихъ тамошнихъ чиновниковъ. Однажды вечеромъ князь бесѣдовалъ съ своими гостями. Разговоръ зашелъ о плутняхъ и интригахъ изъ чиновничьяго міра; разсказывали разныя забавныя продѣлки; князь поддерживалъ эту тему и въ числѣ другихъ исторій разсказалъ и случай съ своимъ канцелярскимъ чиновникомъ, который самъ себя представилъ къ ордену. Потомъ, помолчавъ, вдругъ сказалъ:

«Не знаю, куда онъ послѣ того дѣвался; хотѣлъ бы я знать, гдѣ онъ теперь!»

Одинъ изъ присутствовавшихъ не выдержалъ и нескромно сообщилъ:

«Онъ служить въ канцеляріи вашего сіятельства въ Тифлисѣ».

Князь Михаилъ Семеновичъ крайне изумился Сначала не повърилъ, вознегодовалъ, даже разгорячился, но, удостовърнвшись въ несомивниой истинъ сообщеннаго извъстія, тотчасъ же написалъ Сафонову весьма нелестное посланіе съ строжайшимъ выговоромъ и выразительными упреками, приказавъ безъ малъйшаго замедленія уволить  $\Gamma^{***}$  изъ канцеляріи. Сафоновъ, разумъется, долженъ былъ исполнить приказаніе безпрекословно.

къ намъ въ очень огорченномъ и смущенномъ видъ. Ему посовътовали бхать въ Петербургъ, гдв его никто не зналъ, но и онъ никого не зналъ. Онъ просилъ рекомендаціи. Я видълъ въ немъ человъка съ способностями, даровитаго, трудолюбиваго, который могъ быть полезнымъ для службы. Гръхъ съ орденомъ произошель уже такъ давно, въ его ранней молодости. по легкомыслію, которое уже было дважды строго наказано и долженствовало послужить ему памятнымъ урокомъ на всю жизнь. Съ тѣхъ поръ служба его была безукоризненна, начальство его хвалило. Принявъ все это въ соображение, я даль ему рекомендательныя письма къ знакомымъ мив вліятельнымь лицамь, кои могли оказать ему покровительство и содъйствіе къ поступленію на службу въ Петербургь. Кажется. то же самое сдълаль и Сафоновъ. Г\*\*\*, по прібзді въ столицу, вскорт быль опредёлень въ канцелярію Кавказскаго комитета и не теряль времени къ устройству своего положенія. Ему повезло. Теперь, спустя шестнадцать лёть, онь тайный совётникь, статсь-секретарь. обвъшанъ орденами, занимаеть важное мъсто и стоитъ у преддверія значительнаго государственнаго поста \*).

Несмотря на необыкновенно суровую зиму и долго державшійся санный путь, въ концѣ января открылась весна, а въ февралѣ появились жары и расцвѣли миндальныя деревья. Въ комнатахъ, постоянно освѣжавшихся воздухомъ чрезъ открытыя окна и балконъ, духота иногда такъ одолѣвала, что я выходилъ на галерею искать малѣйшей прохлады или дуновенія вѣтерка, но искаль напрасно: воздухъ и тамъ оставался недвижимъ, и солнце ожесточенно

<sup>\*)</sup> Который онъ и заняль, —но никогда не забываль услуги Андрея Михайловича, такъ же, какъ хорошихъ отношеній къ нему его ближайшаго начальника Юлія Федоровича Витте и добраго пріема въ ихъ домѣ. Всегда, до самой смерти своей, выказываль къ нимъ самое теплое участіе и въ случаяхъ, когда могъ бить для нихъ или ихъ семейства чѣмъ-нибудь полезень, исполняль это съ особеннымъ стараніемъ и готовностію.

палило. Трудно было представить себѣ, что еще такъ недавно снѣтъ лежалъ на улицахъ и морозы заставляли топить печи и камины. Нельзя было сомнѣваться, что мы съ зимой раздѣлались окончательно, и даже приходилось сожалѣть о ней. Однако съ половины марта погода начала хмуриться, пошли дожди, термометръ сильно понизился, и семнадцатаго числа, совершенно нежданно-негаданно повалилъ снѣтъ, продолжавшійся съ недѣлю, съ морозцемъ въ три — четыре градуса. Это странное явленіе вполнѣ оправдывало основанное на опытѣ мнѣніе грузинъ о мартѣ мѣсяцѣ, который они называютъ «гижія», то-есть сумасшедшій, по рѣзкимъ перемѣнамъ погоды и образчикамъ всякихъ температуръ, доступныхъ для Грузіи, коими онъ отличается.

Первые три мъсяца, январь, февраль и марть, прошли у меня въ занятіяхъ дома и въ Совъть, по дъламъ новыхъ поселеній и проэктируемаго измѣненія по управленію государственными имуществами. Въ концъ марта пришлось мнъ сдълать маленькую поъздку въ колонію Маріенфельдъ, по случаю посъщенія ея княземъ Воронцовымь сь княгинею и многочисленною свитою, въ пробздъ его въ Кахетію и Бълоканскій округь. Я выбхаль съ Уманцемь и Зальцманомъ за день до отъбзда намъстника и нашелъ, что въ колоніи, несмотря на недалекое разстояніе, весна еще больше запоздала нежели въ Тифлисъ. Зелень едва пробивалась, а мъстами лежалъ сиътъ. Князь очень интересовался начатымъ въ восьми верстахъ оть колоніи устройствомъ водопровода, надъ которымъ работали четыреста человъкъ подъ руководствомъ инженера князя Мухранскаго; тогда надвялись, что къ концу года водопроводъ можеть быть оконченъ. На слъдующій день по прибытіи намъстника, въ девятомъ часу утра, мы всь отправились съ нимъ верхомъ осматривать производившееся сооружение. Эта прогулка показалась мнъ утомительнъе иного продолжительнаго путешествія, потому что я къ верховой то быль не слишкомъ привыченъ, и шестнадцать верстъ на лошади, туда и обратно, да еще при осмотръ работъ пять версть пъшкомъ, пока все обощли и оглядъли, отзывались для меня довольно ощутительно. Но князь все это совершиль бодро и не имъть нисколько усталаго вида; онъ остался довоуспъхами работь, которыя, къ сожадънію, оказались впоследствіи совсёмь безплодными. Послё завтрака въ колоніи князь со вежиъ своимъ штатомь отправился далже; я его провожаль до урочища Гамборы, гдѣ квартировали артиллерійская батарея и стрѣлковый батальонъ.

Въ это время князь Михаилъ Семеновичъ весьма желалъ привести въ надлежащій по возможности порядокъ почтовыя сообщенія въ краб и, для устраненія причинъ къ затрудненіямъ въ содержаніи Закавказскихъ почтъ и чрезвычайныхъ издержекъ казны для поддержанія ихъ, придумаль образовать нёчто въ родь существовавшихъ нѣкогда въ Россіи ямскихъ станцій, и составить ихъ изъ раскольниковъ, такъ какъ многіе изъ нихъ промышляють здёсь исключительно извозничествомъ. Князь поручилъ мив переговорить съ раскольниками, разспросить ихъ о томъ и, если возможно, склонить ихъ къ тому, съ предоставлениемъ имъ разныхъ выгодныхъ льготъ. Порученіе я исполнилъ, толковалъ съ молоканами и духоборами, но всё льготы, предлагаемыя имъ, не прельстили ихъ. Для согласія на заявленное предложеніе они испрашивали формальнаго имъ объявленія, что коль скоро русскіе переселенцы въ Грузіи будуть подвергнуты рекрутской повинности наравив съ крестьянами въ Россіи, то чтобы тѣ изъ нихъ, которые обратятся въ почтовыхъ крестьянъ, были отъ повинности освобождены со всъмъ своимъ потомствомъ и навсегда. Разумъется, князь Воронцовъ не могъ принять подобнаго условія, и потому это предположеніе не состоялось.

По отъёздё намёстника въ дальнёйшій путь, я собирался заёхать въ Телавъ, но за дурной погодою отложилъ намёреніе и, прогостивъ два дня у радушнаго хозяина, батарейнаго командира полковника Семенова, возвратился въ Тифлисъ.

Нѣсколько дней спустя я получилъ чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника. Эта награда хотя и не обрадовала меня (несмотря на то, что я состоялъ статскимъ совѣтникомъ ужъ болѣе семи лѣтъ), потому что я давно сдѣлался равнодушенъ ко всѣмъ такого рода повышеніямъ и отличіямъ, ровно ничего не доказывающимъ, но по крайней мѣрѣ ободрила въ увѣренности, что здѣсъ труды мои не будутъ такъ безплодны, какъ на Саратовскомъ губернаторствѣ при Перовскомъ. Князъ Воронцовъ, по возвращеніи своемъ, поздравилъ меня особенно ласково и милостиво.

Наступившую Пасху я провель по обыкновенію; быль съ зятемь монмь у заутрени въ Сіонскомъ соборѣ, гдѣ служилъ экзархъ Исидоръ, въ присутствіи князя, каягини и всѣхъ представителей администраціи; потомъ утромъ, съ моимъ семействомъ на многолюдномъ пріемѣ у намѣстника съ обязательнымъ визитомъ, поздравленіемъ и разговѣніемъ; а на четвертый день праздничной недѣли у него же на балѣ, гдѣ я не имѣлъ привычки долго засиживаться, являясь при подобныхъ случаяхъ только какъ бы по служебной надобности и предоставляя это удовольствіе дѣтямъ моимъ. Грустно мнѣ было только проводить эти дни въ разлукѣ съ сыномъ моимъ.

Спустя недёлю, всё офиціальныя лица города собрались торжественный объдъ у г-на Рогожина, открывавшаго въ Тифлисъ, по полномочію Московскаго купечества, обширный торговый домъ, съ многочисленными магазинами, соединенными въ одномъ зданіи, и большимъ количествомъ всевозможныхъ, разнообразныхъ товаровъ, подъ названіемъ депо. Осуществленіемъ этого предпріятія исполнилось давнишнее желаніе князя Михаила Семеновича ввести русскій элементь въ торговлю Закавказскаго края, такъ какъ она вполнъ и всецьло заключалась въ армянскихъ рукахъ. По его иниціативъ, нъсколько богатыхъ Московскихъ купцовъ, составивъ компанію, взядись за это дёло и приступили къ приведенію въ дёйствіе полезнаго учрежденія. Понятно, всѣ армянскіе торговые дюди, въ страхъ громаднаго подрыва, пришли въ отчаяніе; злобствованію ихъ не было границъ. Они вопили, стонали и съ ожесточеніемъ предрекали, что депо не устоить, что оно лопнеть, провалится, партадет», — и въ самомъ дълъ, какъ будто накликали неудачу: прекрасно устроенное депо, обильно снабженное всякаго рода товарами, при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, при всесильной поддержкъ намъстника, долженствовавшее въ будущемъ еще болъе развить кругъ своей деятельности, продержавшись леть пять или около того, начало мало-по-малу блекнуть, слабъть и наконець нашлось вынужденнымъ прекратить свои операціи, за исключеніемъ небольшого отдёленія съ офицерскими вещами, существующаго до сихъ поръ. Неуспъхъ предпріятія объясняли разными причинами, въ томъ числъ, конечно, армянскими интригами, разномысліемъ и ссорами главныхъ заправилъ и неумѣніемъ справиться съ нимъ главнаго управляющаго, Бобылева, отрекомендованнаго Московской компаніи нашимъ Гагемейстеромъ за искуснаго дъятеля по этой части, но занимавшагося болъе свътскими удовольствіями и литературными развлеченіями, нежели коммерческими соображеніями, сопряженными съ его должностью. Өедотъ Өедотовичъ Бобылевъ, купе-

ческаго происхожденія, считаль себя прирожденнымь писателемь призваніемъ своимъ предполагаль не торговлю, а литературу и, избравъ идеаломъ своихъ стремленій Николая Полевого, тоже принадлежавшаго къ купеческому званію, усердно старался подражать его примъру съ твердымъ упованіемъ скоро сравняться съ нимъ и даже превзойти его въ извъстности, чего достигнуть не успълъ, а содъйствоватъ паденію депо успълъ. Онъ остался въ Тифлисъ. Его газетныя статейки и фельетоны потомъ понравились князю Барятинскому, который ему и передаль редакцію газеты «Кавказь». Впрочемъ, Бобылевъ самъ по себъ человъкъ неглупый и не безъ таланта: онъ часто приходиль къ намъ объдать, и съ нимъ иногла не скучно поговорить. У него въ кабинетъ, на видномъ мъстъ. висить его портреть, писанный масляными красками (работы академическаго художника Жуковскаго), на коемъ Өедоть Өедотовичь изображень франтомь и держить въ одной рукѣ зеленую перчатку; по этой причинъ его и прозвали: «Өедоть зеленая перчатка»—каковымъ онъ и пребываетъ до сихъ поръ.

По открытіи депо, Тифлисскіе армяне, въ увлеченіи неудержимаго негодованія и страха за свои карманы, не находили мѣры для выраженія своихъ взволнованныхъ чувствъ и доводили подчасъ ихъ манифестаціи до забавнаго нахальства. Между прочимъ они выкинули такую штуку: Князь Воронцовъ, во время обычной утренней прогулки верхомъ, со свитой, проѣзжалъ за городомъ—помнится, по дорогѣ на Навтлугъ (предмѣстіе, гдѣ находятся военные госпитали и проч.), какъ въ одной глухой улицѣ вдругъ изъ-за забора высунулась голова въ армянской бараньей шапкѣ и отчаяннымъ голосомъ прокричала, обращаясь къ князю:

«Ваша сыатэлства! съ того денъ, какъ ваша благополучнія нога паступыла на нашъ земла, наинесчастье за наинысчастьемъ постыгаетъ намъ: саранча! холеура! депомъ!»

По окончаніи возгласа, голова въ бараньей шапкѣ мнгновенно исчезла за заборомъ, чрезвычайно удививъ князя съ его свитою этимъ страннымъ экспромитомъ. Конвойные казаки хотѣли было лѣзть чрезъ заборъ въ погоню за дерзкой головой, но князь ихъ остановилъ и, махнувъ рукой, поѣхалъ далѣе.

Весь апрѣль, до двадцатыхъ чисель, я исключительно занимался и многомысленно работалъ по порученному мнѣ дѣлу составленія проэкта о преобразованіи управленія государственными имуществами. Съ 1841 года было учреждено и въ Закавказскомъ крав управление государственныхъ имуществъ, хотя съ нъкоторыми по мъстнымъ обстоятельствамъ измъненіями, но въ томъ же видъ. какъ его ввель графъ Киселевъ за нѣсколько лѣтъ и во всей имперіи. Это было сдёлано въ видахъ охраненія казеннаго достоянія отъ <mark>захвата его частными лицами и къ улучшен</mark>ію быта крестьянъ казенныхъ; но ни та, ни другая цёль симъ учрежденіемъ достигнута не была; позабыли, что для достиженія ея прежде всего въ краб нужно генеральное межеваніе, а не нововведеніе въ образъ и формъ администраціи. Закавказскій край, по мъстнымь обстоятельствамъ, разнородности жителей и многимъ другимъ условіямъ. <mark>не имъ̀етъ ничег</mark>о общаго съ положеніемъ внутреннихъ губерній, а потому и отдъльное надъ казенными имуществами и крестьянами управленіе производило только столкновенія и пререканія съ общимь губернскимь управленіемь. Вь обѣ учрежденныя палаты государственныхъ имуществъ и въ убздныя управленія чиновники избирались такъ же неудачно, какъ и во всъ прочія административныя въдомства.

Приведу одинъ примъръ. Управляющимъ Тифлисскою палатою, со времени ея основанія до самаго упраздненія въ 1850 году, состояль бывшій до того казначеемъ главнаго управленія Орловскій. Статься можеть, что онъ быль и хорошій казначей, но объ управленіи какою бы то ни было частію народа онъ и понятія не имъть, края вовсе не зналь, знакомиться съ нимъ не желаль, разъъзжать не хотъль и потому въ казенныхъ имъніяхъ никогда не бываль, а любилъ только писать и расходовать огромное количество бумаги, вовсе безполезной для благосостоянія народа. И въ теченіе десяти лъть этого управленія, казна издержала нъсколько сотъ тысячъ рублей безъ всякой пользы и надобности.

Отдавая полную справедливость благонам вренности, обширному просвещению и деятельности князя Михаила Семеновича, надобно сознаться, что въ делахъ гражданскаго управления онъ зналъмало; руководствовался въ этомъ отношении больше общепринятыми Европейскими идеями, нежели местными соображениями, вследствие чего его система по этой части не могла назваться успешной и почти всегда сопровождалась неудачей. Напримеръ, онъ говорилъ, что «казенная власть ниготь не умъет управлять тымь, что имъето», и потому утверждалъ, что прибывающихъ вновь въ Закавказскій край русскихъ и нёмецкихъ переселенцевъ лучше

водворять на пом'вщичьих вемляхь, нежели на казенныхь. Но князь позабываль, что въ Закавказскомъ крав, съ немногими исключеніями, не только за двадцать лъть передъ симъ, но и въ настоящее время, большею частію положительно неизв'єстно, гдв какая земля дёйствительно пом'ящичья и гдё казенная. Неоднократно русскіе поселяне и нѣмецкіе колонисты были водворяемы на земляхъ которыя сначала считались казенными, а послѣ эти же самыя земли, вслёдствіе домогательства и пропсковь, признавались помъщичьими. И чтобы не разорять крестьянъ новымъ переселеніемъ, уплачивались пом'єщикамъ огромныя суммы. Сверхъ того. надобно еще замътить, что къ поселенію на помъщичьихъ земляхъ и русскіе, и німецкіе переселенцы иміть непреодолимое отвращеніе, потому что грузинскіе пом'єщики еще болье, нежели наши русскіе, укоренились въ привычкъ произвольнаго обращенія съ водворенными на ихъ земляхъ поселянами, какого бы рода они ни были. Это последнее обстоятельство послужить большимь камнемь преткновенія и при введеній составляемаго теперь (въ 1860-хъ годахъ) положенія объ улучшеній быта поміщичьихъ крестьянь Зак авказскаго края.

Руководствуясь упомянутою увъренностію, что казенное опекунское управленіе надъ крестьянами безполезно, князь Воронцовь, вмѣстѣ съ тѣмъ, не хотѣлъ однако жъ прямо выставить себя противникомъ совершенно противоположной системы графа Киселева; и потому приказалъ мнѣ составить проэктъ преобразованія по управленію государственными имуществами въ Закавказскомъ краѣ лишь въ тѣхъ видахъ, чтобы уменьшить сколько возможно казенныя на то издержки, сосредоточивъ уѣздное управленіе почти исключительно въ одномъ общемъ полицейскомъ управленіи. Это была полумѣра, никакой существенной пользы не приносившая: но князь Михаилъ Семеновичь не любилъ возраженій, противорѣчившихъ его убѣжденіямъ, и потому надо было сдѣлать то, чего ему хотѣлось, съ соблюденіемъ дѣйствительной пользы на столько, во сколько это при подобномъ порядкѣ вещей оказывалось возможно.

Стараясь сообразоваться съ этями двумя цёлями, я составиль проэкть преобразованія, одобренный княземъ-намёстникомъ, но получившій утвержденіе только въ концё 1849 года, послё нёсколькихъ возраженій со стороны министерства государственныхъ имуществъ.

Съ 22-го апръля до іюня я провель въ разъъздахъ для обозрвнія колоній и другихъ мъстностей края, направясь чрезъ Елисабетталь и Екатериненфельдъ на Елисаветпольскій трактъ по пути къ этому городу. Отъвздъ мой изъ Тифлиса сопровождался такой холодной, пасмурной съ мелкимъ дождемъ погодой, какъ въ глубокую осень, и съ трудомъ върилось что это конецъ апръля. да еще Тифлисскаго, когда большею частію солнце начинаеть ужъ такъ припекать, что слишкомъ ощутительно напоминаетъ о приближеніи страшнаго льта. Меня провожала за городь Елена Павловна, и тамъ дождь такъ усилился, что я покушался воротиться съ нею обратно домой. Едва къ ночи добрался до Елисабетталя по тяжелой, грязной дорогь, при помощи вывхавшихь навстрычу колонистовъ. Ночью небо расчистилось, къ разсвъту послышались соловьи, и день насталь съ полнымъ развитіемъ весны, такъ что я могъ прогуляться на гору, събздить верхомъ къ сърному ключу п посль объда продолжать дорогу. Но оть дождя забушевали рычки, и переправы были трудноватыя. Въ Екатериненфельдѣ, не смотря на большую грязь, я осматриваль древнюю церковь въ семи верстахъ отъ колоніи, новые колонистскіе виноградники, долину за ръчкой Машаверой, орошаемую недавно устроеннымъ каналомъ, и ва горнымъ хребтомъ, воздъ ръки Храма, нъмецкіе пашни и дуга, сильно страдавшіе оть саранчи, напавшей въ безчисленномъ количествъ на всъ поля въ этой сторонъ.

Далбе къ Елисаветполю замѣчателенъ мостъ чрезъ рѣку Храмъ, такъ называемый красный, въ шестидесяти верстахъ отъ Тифлиса, устроенный еще въ XVII вѣкѣ при нашествіи персіянъ, по распоряженію хана, ими предводительствовавшаго, весьма прочный и довольно красивый, который не требоваль въ продолженіе двухъ столѣтій никакихъ значительныхъ починокъ и ремонтовъ. Достойно вниманія, что азіатцы въ отношеніи зодчества не въ примѣръ искуснѣе многихъ нашихъ архитекторовъ, такъ какъ всѣ мосты, сооруженные сими послѣдними, уже разрушались и возводились вновь по нѣскольку разъ со времени присоединенія Грузіи къ Россіи, менѣе полувѣка тому назадъ, а азіатскія постройки нерушимо стоятъ вѣка, безъ всякихъ поддержекъ и издержекъ на нихъ.

По дорогѣ къ Елисаветполю, я заѣзжалъ въ нѣмецкія колоніи и русскія поселенія, расположенныя въ недальнемъ разстояніи отъ

почтоваго тракта, для обозрвнія ихъ хозяйственнаго устройства и дальнейшаго направленія этого устройства по возможности къ лучшему. Въ Елисаветнолъ я пробылъ по служебнымъ дъламъ нъсколько дней и потому имъль достаточно времени, чтобы познакомиться съ нимъ ближе, нежели въ прошломъ году, въ бытность мою тамъ только пробздомъ. По пространству, имъ занимаемому, и по числу народонаселенія, доходящему до двадцати семи тысячь мужскаго пода, жительствующихъ въ двухъ тысячахъ семи стахъ дворахъ, этотъ городъ кажется замѣтно выдающимся изъ числа другихъ мъстныхъ городовъ; но въ сущности состоитъ почти весь ихъ однъхъ дрянныхъ хижинъ и саклей. Красу его составляютъ сады и громадной величины старыя чинары. Провель я также дней иять. и довольно пріятно, въ Еленендорфф, большой, благоустроенной колонін, особенно отличающейся доброй нравственностію колонистовъ, о чемъ я упоминалъ выше. Съ сожальніемъ глядьль я на поля, пожираемыя саранчою, и, въ числъ каждодневныхъ прогулокъ. ъздилъ между прочимъ въ сопровождении увзднаго начальника. полицеймейстера и другихъ чиновниковъ, по Зурнабадской дорогъ къ каменному мосту, гдб одно изълучшихъ мъстъ здбшнихъ окружностей.

Оттолѣ я направился прямою дорогою, или вѣрнѣе сказать. почти вовсе безъ всякой дороги, чрезъ вновь основанныя раскольничьи поселенія, въ Шушинскій уѣздъ. или такъ называемый Карабахъ. Хотя съ большимъ трудомъ. но я проѣхалъ чрезъ эту мѣстность въ экипажѣ. и вѣроятно первый отъ сотворенія міра!

Экинажъ у меня быль легкій, и его въ нѣсколькихъ мѣстахъ буквально переносили на рукахъ. Обѣдалъ въ кибиткѣ на берегу рѣки Курухъ-чая, и потомь хотя проявились слѣды проѣзжей дороги, но въ такомъ видѣ, что хуже прежняго бездорожья. Экипажъ должны были везти на волахъ, а я пробирался кое-какъ, то верхомъ, то пѣшкомъ, по дикимъ гористымъ и лѣсистымъ трущобамъ. Раскольники выбрали для себя эти мѣста по здоровому климату, весьма плодороднымъ тучнымъ землямъ и, кажется, главнѣйше потому, что вслѣдствіе трудности проѣзда, они здѣсь не такъ часто посѣщаются мѣстною полиціею и имѣютъ всѣ удобства скрывать своихъ собратій, бѣглыхъ и бродягъ. О хозяйственномъ ихъ устройствѣ и говорить не стоитъ; но, не смотря на то, все-таки они живутъ лучше и находится у нихъ болѣе удобствъ для пріѣзжающихъ нежели у туземцевъ.

Почти до самаго города Шуши, на разстояніи ста пятидесяти версть, я имѣль вездѣ скверную, тяжелую дорогу, которая повидимому никогда не подвергалась какимь-либо попыткамь къ улучшенію. Лишь только не доѣзжая до города шести версть, быль когдато устроенъ княземъ Мадатовымъ подъемъ на крутую каменистую гору, но послѣ того болѣе двадцати лѣтъ нисколько не поправлялся, и потому теперь какъ будто никогда и не существоваль. Такое же явленіе произошло во многихъ другихъ мѣстахъ Закавказскаго края. А между тѣмъ дорогу предъ самымъ городомъ можно бы исправить хоть взрывомъ каменьевъ, которые чрезвычайно затрудняютъ, а иногда и вовсе преграждаютъ путь. У подошвы горы, съ обѣихъ сторонъ виднѣлись деревни и особенно постройки разныхъ заведеній бывшихъ хановъ и ихъ семействъ, также крѣпость и большой полковой лагерь мѣстнаго войска, что въ сово-купности не составляло однако особенно красиваго вида.

Шуша—городь тоже довольно обширный, отчасти обстроенный очень порядочными по наружности, большими каменными домами, которые внутри расположены на азіатскій манерь, то-есть крайне неудобно. Климать хорошій и здоровый, ибо Шуша находится на возвышеніи болье двухь тысячь футовь надь уровнемь моря; садовь ньть, но почти всь дома обсажены деревьями; церквей не видно. Русская церковь одна, и въ ней замычательный рызной иконостась. Мечети также не замытны. Лучшія или, вырные, самыя большія строенія, особенной архитектуры, вь видь замковь, принадлежать потомкамь бывшей ханской фамиліи.

Меня здёсь встрётиль Бекмань съ княземъ Константиномъ Тархановымъ \*) и Мурачевымъ, хозяиномъ первой моей Тифлисской квартиры, состоявшимъ теперь на службѣ въ Шушѣ въ должности городничаго. Они помѣстили меня на хорошей квартирѣ съ большой галереей и балкономъ, съ котораго открывался красивый видъ на городъ. Я сильно усталъ и радъ былъ отдохнуть послѣ безобразной, мучительной дороги. Но долго отдыхать не пришлось. Занятія по дѣламъ, представленія мнѣ чиновниковъ и гражданъ, прогулки для ознакомленія съ городомъ начались неизбѣжнымъ чередомъ. Немедленно послѣдовалъ большой обѣдъ у

<sup>\*)</sup> Кажется, онъ быль тогда Шушинскимъ убзднымъ начальникомъ, а впослъдствіи генераломъ и губернаторомъ въ Баку.

Тарханова: затъмъ въ сопровождени его я тълалъ визиты почетнъйшимъ лицамъ, изъ коихъ во главъ туземной аристократии стояли: богатая вдова Мехти-Кули-хана, полковникъ Джафаръ-Кулиханъ и престаръдая вдовствующая ханша Джаванръ-Ханумъ, Первая, на восточный ладъ довольно образованная и даже світская, гостепрінино принимала посъщавшихь ее забзжихь гостей и любезно надъляла ихъ цешкешемъ своего произведенія, прекраснымъ ковромъ. У нея постоянно фабриковались въ большомъ количествъ превосходные ковры въ родъ персидскихъ, чрезвычайно прочные. красивыхъ, разнообразныхъ рисунковъ и величинъ, но всегда почти не квадратные, а длинные. Этой работой занимались въ гаремной тишинъ ея женщины, а часто и сама ханша принимала участіе въ работь. Производились ковры не для продажи, но единственно для подарковъ, коими ханша щедро снабжала всѣхъ своихъ знакомыхъ какъ лично, такъ и заочно, разсылая по краю. Съ нею проживала дочь ея съ мужемъ, бекомъ Хассаемъ Усміевымь, офицеромь, который состояль при намѣстникѣ. — очень миловидная особа, зуслужившая по красотъ своей название «Карабахской розы». Второй Джафаръ-Кули-хань,— полковникъ лъть шестидесяти, порядочно говорившій по-русски, чему вѣроятно научился въ Петербургъ, гдъ пребываль на службъ шесть лъгь, а потомъ еще два года въ Симбирскъ, куда быль сосланъ въ заточеніе. Жиль онь въ Шушт весьма парядно, можно сказать на широкую ногу, и хотя и съ европейской тенденціей, но съ преобладающимъ татарскимъ пошибомъ. Онъ пригласилъ меня къ себъ объдать, и чтобы познакомить меня съ образомъ своей жизни и ея удовольствій, устроиль преведикое празднество съ азіатскими увеселеніями, плясками, музыкой, прніємь, но разумрется и съ шамианскимъ: а вечеромъ усадилъ въ бостонъ. что продолжалось далеко за-полночь, и вслёдствіе чего я возвратился домой съ тяжестію въ головѣ \*).

Ай люли, ай люли,
Подъ селеньемь Кюлюли
Сильно струсилъ Калантаровъ
И бъжалъ Джафаръ-Кули.
Побъжалъ онъ безъ оглядки,
Задирая кверку пятки;
Такъ бъжалъ Джафаръ-Кули
Подъ селеньемъ Кюлюли.

<sup>\*)</sup> Если не ошибаемся, кажется къ этому самому Джафарь-Кули относится солдатская закавказская пфсия, сложенная поздифе:

Третья аристократка, вдова Джаваиръ-Ханумъ, весьма важная, пожилая татарская дама, тщательно поддерживала свое ханское величіе. По слухамъ, она христіанскаго происхожденія, изъ грузинскихъ княженъ, захваченная въ малолѣтствѣ татарами, препроводившими ее въ ханскій гаремъ, гдѣ она обращена въ мусульманство и сдѣлалась главной женой хана. Говорятъ, она теперь усердная мусульманка, но вѣроятно по воспоминанію о прежней вѣрѣ, а можетъ быть и по нѣкоторому чувству соболѣзнованія о ней, не усиѣвшему притупиться многолѣтнимъ исламизмомъ, она до сихъ поръ не можетъ переносить церковнаго колокольнаго звона, и при звукахъ его старательно зажимаетъ себѣ уши.

Джаваиръ-Ханумъ и вдова Мехти-Кули-хана прівзжали въ Тифлисъ съ визитомъ къ княгинъ Воропцовой, съ большой свитой прислужниковъ и прислужницъ и соблюденіемъ всъхъ подобающихъ ихъ сану восточныхъ этикетовъ и церемоній.

Меня уговорили побывать и въ театръ, который я нашель довольно порядочнымъ для уъздиаго и къ тому же татарскаго городка.

Изъ Шуши я продолжаль путь, сътою же цёлью осмотра поселеній, сельскохозяйственнаго ихъ быта и изысканія удобныхъ мість къ основанію новыхъ русскихъ поселеній, - по прямому направленію въ городь Нуху. Выёхаль я съ моими провожатыми подъ вечеръ, посят объда и чая у Тарханова, верхами (для избъжанія нестерпимой экипажной переправы по камнямь), до сада ханши Мехти-Кули, въ десяти верстахъ отъ Шуши, гдв и долженъ быль заночевать по причинт проливного дождя, преследовавшаго меня затёмъ почти безпрерывно все время остального путешествія. Это еще болье затрудняло безъ того трудную дорогу, особенно при перебздахъ черезъ ръчки, гдъ лошади останавливались отъ сильнаго напора теченія, экипажь приподымался водой и рисковаль перевернуться, не смотря на многолюдную помощь и поддерживанія, и кончиль-таки тъмъ, что изломался. По счастію ночлеги были сносные. По пути встръчалъ я татарскія кочевья, перебиравшіяся въ горы, и прибыль въ Нуху 26-го мая. Погода прояснилась, но дождь смънился не менъе непріятнымъ зноемъ. При въъздъ справа виднъются сады, изъ коихъ и бывшіе ханскіе Джафаръ-Абатскіе, сперва ръдкіе, а потомъ чаще и по объимъ сторонамъ, съ плетневыми заборами, за коими непримътно скрываются дома и постройки. Деревья очень большія, а улицы несоразмірно узкія.

Городъ Нуха также былъ прежде столицею особаго ханства, также довольно общирный и славился своими шелковичными плантаціями и фруктовыми садами. Считаю не излишнимъ сказать здёсь нёсколько словь о мёрахъ, которыя принимались къ распространенію улучшеннаго шелководства въ Закавказскомъ крав, со времени водворенія въ немъ русскаго владычества. Съ этою цёлью. въ началъ 1840-хъ годовъ, основалось въ Нухъ акціонерное общество, главными членами коего состояли: князь Василій Васильевичь Долгоруковъ, Жадовскій и Шульгинъ, всё трое Петербургскіе бояре, знавшіе и о Закавказьи, и о шелководствѣ только по слухамъ да по книгамъ и воображавшіе въ своихъ идеальныхъ заключеніяхъ, что въ учрежденіи этого общества найдутъ для себя золотое дно. До 1848 года они уже вложили на это предпріятіе каниталь въ сто нятьдесять семь тысячь рублей серебромъ, а дохода не получали ровно никакого. Исполнение на мъсть идановь и преднамъреній общества ввърялось ими иди шардатанамъ, вовсе незнакомымъ съ дёломъ такого рода, или просто надувальщикамъ. Одинъ бывшій соучастникъ, итальянецъ Трибодино, стоилъ обществу до семидесяти тысячъ рублей. Машины и люди для работы были выписаны изъ Италіи, стоили дорого и не принесли никакой пользы; машины оказались неудобными, невыгодными и вовсе непригодными къ употреблению, потому что никто не зналъ, какъ за нихъ взяться и какъ ихъ употреблять. Управляющими учрежденія назначались чиновники, какъ наприміть Орловскій, Грисенко и другіе, которые если и усивли извлечь пользу, то лишь для себя лично, а отнюдь не для общества и не для достиженія благой цёли \*). Правительство оказывало этому предпріятію всевозможныя пособія и содъйствія: подъ заведеніе было отведено илть тысячь десятинь казенной земли; ему дано четырнадцать деревень съ пятью стами сорока домами изъ туземныхъ жителей, съ названіемъ речбарово; они были какъ

<sup>\*)</sup> По удаленіи Орловскаго, князь Воронцовь, возстановленный противь него жалобами главныхъ Петербургскихъ акціонеровь, объявиль ему:

<sup>—</sup> Пока я здъсь, вы никакого мъста не получите!

Орловскій, съ почтительнымъ поклономъ, скромно, но рішительно заявилъ: — Буду дожидаться.

И дъйствительно подождалъ и дождался. При Барятинскомъ получилъ мъсто губернатора, оставался на немъ долго, до смерти своей въ семидесятыхъ годахъ, и, какъ человъкъ умный и тонкій, былъ отличнымъ губернаторомъ.

бы закрвилены учрежденію для работь и доставки необработаннаго шелка. Эти речбары были крайне отягощены такой повинностію. Кромф того, для этого же было основано и причислено къ заведенію русское поселеніе изъ раскольниковъ, которые, при водвореніи ихъ въ самыхъ нездоровыхъ, жаркихъ мъстахъ, вст или перемерли, или разбъжались. И всъ эти расходы и пожертвованія тратились безплодно, а тъмъ менъе къ достиженію желанной цьли нисколько не послужили. Съ окончаніемъ срока дъйствія акціонернаго общества, оно отказалось отъ дальнъйшаго занятія этой дъятельностью, и заведение передано въ однъ руки, благонадежному Тифлисскому гражданину Мирзоеву. Съ тъхъ поръ дъло пошло лучше. Въ покупкъ и разработкъ шедка въ Нухъ принялъ также участіе извъстный Московскій фабриканть Алексъевь, что не мало содвиствуеть поправленію производства. Вообще же, шелководство въ Тифлисской и Бакинской губерніяхь замітно распространяется между поселянами. Въ прочихъ мѣстахъ Закавказскаго края тоже принимались подобныя же мъры для улучшенія шелководства; еще при Ермоловъ было основано въ Тифлисъ итальянцемъ Кастелло давно уже уничтожившееся шелкомотальное заведеніе, стоившее казив значительныхъ издержекъ. Двлались такія же попытки и въ Имеретіи, изв'єстнымъ и опытнымъ нашимъ шелководомъ Райко, къ сожальнію вскорь умершимь, а потому и онь не принесли желаемой пользы.

Нуха раскинута на горѣ, занимаетъ довольно большое пространство. На мощеной улицѣ, поднимающейся въ гору, расположенъ базаръ; вездѣ во множествѣ встрѣчаются духаны, кузницы празныя лавочки. Городъ уподобляется общему азіатскому типу всѣхъ здѣшнихъ городовъ. Сохранились остатки крѣпости, стѣпы которой я нашелъ еще уцѣлѣвшими, равно какъ и корпусъ ханскаго дворца, очень любопытнаго какъ по наружному виду, такъ и по внутренней отдѣлкѣ, орнаментамъ, барельефамъ и восточной живописи, хотя и скверной, но совершенно явственно сохранившейся, съ изображеніями персидскихъ всадниковъ и азіатскихъ сраженій. Климатъ въ самой Нухѣ не слишкомъ жаркій Фруктовые сады хорошіе; лучшее ихъ произведеніе, безспорно, превосходныя груши, извѣстныя въ краѣ подъ названіемъ «гулябы»; онѣ по величинѣ, сочности, сладости, аромату и вкусу пользуются вполнѣ заслуженною знаменитостію.

Здёсь я получиль изъ дома, оть своихъ, письма, которыя меня порядочно встревожили, хотя ужъ и прошедшими бъдами. Изъ нихъ и узналъ о необыкновенныхъ и очень серьезныхъ опасностяхъ, которымъ подверглись моя жена и дъти въ продолжение посавдняго времени. Въ нервыхъ числахъ мая объ мон дочери. Екатерина и Надежда, съ зятемъ Ю. Ф. Витте пофхали на воды въ Пятигорскъ. Въ Тифлисъ тогда лъто виолиъ уже установилось. солнце сильно подпекало, погода въ горахъ стояла хорошая, и потому, не ожидая особенныхъ случайныхъ перембиъ ся, они не запаслись никакими теплыми одеждами и выбхали совершенно по летнему. При въезде въ горы, они застали тамъ внезаино открывшуюся только что предъ триъ прежестокую зиму, съ большимъ морозомъ и глубокимъ снъгомъ, отъ коихъ конечно имъ пришлосъ крбико пострадать, да могли и здоровьемь поилатиться. Но это было еще не важивищее. Между станціями Кошаурь и Коби. дорога, какъ почти вездъ здъсь, пробитая по откосу горъ, по большей части крайне узкая, мъстами, можно сказать, выдается накъ бы кариизомъ, раздъляющимъ, съ одной стороны, скалы въ пъсколько тысячь футовь высоты, покрытыя въчнымь сибгомь, оть глубочайшей бездны, тоже въ нѣсколько тысячь футовъ, съ другой стороны. Дёти мои ёхали въ двухъ экипажахъ, съ прислугой и нфсколькими конвойными казаками. Поронявшись съ небольшимъ придорожнымъ духаномъ, ямщики остановились, и зять мой вельлъ вынесть встыт людямъ, прозябшимъ на морозт, по стаканчику водки, что задержало ихъ минуть на иять, и затъмъ продолжали иуть, Не отъбхали они и четверть версты, какъ послышался глухой гуль, грохоть: нѣсколько камней, быстро скатившись вы разбродь съ горы, перекатились черезь дорогу и полетали вы бездну: всладь за тъмъ, въ десяти шагахъ передъ экинажами, громадная глыба земли съ камнями, свадившись съ горы въ бездиу, засыпада большимъ, длиннымь бугромь дорогу на довольно значительное разстояние. совещенно сравнявъ покатость горы. Только одна счастливая остановка передъ духаномъ спасла встхъ ихъ отъ предстоявшей гибели! Не будь этой остановки, экинажи попали бы неминуемо подъ обваль и были бы или раздавлены тяжестію его, или, скорве, снесены въ бездну вмъстъ съ глыбой обвала. — въ обоихъ случаяхъ смерть неизбъжная и жестокая. Бхать далье, разумъется, было невозможно. Посл'в многихь трудовь и усилій, одному изв

казаковъ удалось пъшему перельзть черезъ обвалъ и дать знать о случившемся происшествіи на слъдующей, ближайшей станціи Коби, откуда были присланы перекладныя и люди для исправленія дороги и пособія проъзжающимь. Дочери мон и зять, промучившись почти цълый день на холодъ, въ снъгу, едва къ ночи, съ помощію рабочихъ, успъли кое-какъ перебраться черезъ насыпь и на перекладныхъ доъхали до станціи. Экипажи были перевезены уже на другой день. Еще надобно замътить, что дочь моя Е. А. Витте находилась въ состояніи беременности, и такое приключеніе угрожало ей самыми пагубными послъдствіями, что и успливало мое безпокойство, хотя, судя по письмамъ, опи доъхали до Пятигорска благополучно.

Много бѣдъ дѣлаютъ этп обваны по военно-грузпнской дорогѣ, особенно зимою, когда отъ накопленія снѣга они повторяются безпрестанно, прерывають сообщенія пногда надолго, и часто сопровождаются несчастіями и гибелью людей. Покойный Государь Николай Павловичъ говорилъ, что «эта дорога стоила столько денегъ, что ее можно бы было отъ Владикавказа до Тифлиса вымостить червонцами» — и несомнѣно можно бы устроить лучше, по крайней мѣрѣ бозопаснѣе.

Жена моя, оставшаяся съ внуками въ Тифлисъ, подверглась опасности другого рода, хотя не менъе серьезной и неожиданной.

Доктора предписали ей принимать теплыя сърныя ванны въ мъстныхъ Тифлисскихъ баняхъ. Наша квартира находилась почти за городомъ, на Веръ, а бани совсъмъ на другомъ, противоположномъ концъ города, и потому Еленъ Павловнъ было очень утомительно каждое утро Вздить два раза туда и обратно черезъ весь городъ, да еще въ самую жару, и она предпочла нанять себѣ на это время маленькую квартиру возлѣ бань. Квартира нашлась удобная, въ саду, съ чистенькимъ дворомъ, вблизи отъ бань, у подножія горы надъ ботаническимъ садомъ, изъ которой и вытекаютъ сърные источники. На вершинахъ горы стоять остатки старой грузинской крыпости, стыны коей мыстами хорошо сохранились, съ огромными, объемистыми башнями; самая высокая башня очень живописно возвышалась на скаль, заграждающей ботаническій садъ, и служила складомъ для пороха, котораго тамъ было болѣе двухсоть пудовь, и потому она охранялась часовымь. Елена Павловна переселилась на новую квартиру съ внучкой Върочкой,

второй дочерью нашей старшей дочери Е. А. Гань-двинадцатилътней дъвочкой, и съ прислугой, и жила спокойно, занимаясь своимъ леченіемъ и обычными своими занятіями. 16-го мая поднядась сильная буря съ грозой; жена моя сидъла съ внучкой у стола, и объ читали. Вдругъ раздался страшный трескъ, въ тотъ же мигъ всв окна и двъ стекляныя двери съ шумомъ распахнулись. вев стекла съ звономъ выдетвли изъ рамъ и посыпались по комнать; одинь большой кусокъ стекла, вмьсть съ рамой, упаль на голову внучки, ранивъ ее; но она забыла о себъ, первымъ движеженіемь бросиласькь бабушкь и, охвативь ее, старалась закрыть ее собой. Комната наподнилась пылью, дымомъ, удушающимъ запахомъ съры; въ садъ, во дворъ, въ комнаты чрезъ окна и двери валились кучи каменьевь, коими буквально было все силошь завалено. Со вежхъ сторонъ раздались крики, вой, стоны, визгъ; минуту спустя сбъжалась прислуга, хозяева квартиры, всъ полумертвые, внъ себя отъ перепуга; люди, проходившіе мимо дома по улиць, съ воплями бросились во дворъ, спасаясь отъ гибели, и тоже ворвались въ комнаты Елены Павловны, ища спасенія, израненные. съ перебитыми ногами, головами, окровавленные. У одного грузина со всей ноги была сбита кожа. Поднялась суматоха невообразимая. По счастію, жена моя осталась невредима. Она никогда не теряла присутствія духа, и теперь нисколько не испугалась и не потерялась, одна старалась всёхъ успоконть, помочь, чёмъ могла, и водворить по возможности порядокъ. Причина скоро объяснилась. Молнія ударила въ башню съ порохомъ, надъ ботаническимъ садомъ, и взорвала ее. Мгновенно огромные камни разбросало во вет стороны и даже на далекое разстояніе; въ городъ многіе пострадали оть нихъ. Возл'є квартиры жены моей пять человъкъ убито на мъстъ, шестнадцать ушибленныхъ замертво, но съ признаками жизни, подобрано для доставленія въ госпиталь; шестеро изъ нихъ умерло, не добхавъ до госпиталя. А сколько еще погибло въ другихъ частяхъ города! Улицы у подножія горы были покрыты большими камиями, и даже болье чьмъ за версту, за Курой, на авлабарскомъ кладбищѣ, нашлись отброшенные камни, изъ коихъ одинъ въ шесть пудовъ въсу. Но этому можно судить о силь взрыва. Всь стекла и частію дома въ окружности крвпости перебиты. Невдалекв отъ взорванной башни быль другой складъ пороху въ десять тысячъ пудовъ; еслибъ туда добралась молнія, то несдобровать бы и всему городу Тифлису.

Извъстія эти меня нъсколько разстроили, и я ръшился сократить свои разъёзды, чтобы поскорее возвратиться въ Тифлисъ. Изъ Нухи я выбхаль по дорогь чрезъ Ширагскую степь въ городъ Сигнахъ, куда и прибылъ на самый Троицынъ день, послѣ двухдневнаго утомительнаго, тряскаго пути, больше на волахъ, и при сквернъйшей погодъ, съ грозой и дождемъ. Сигнахъ красиво расположенъ на горъ, но слишкомъ стъсненъ. Жители его почти исключительно состоять изъ армянъ, промышлявшихъ въ то время главнъйше ссудами денегъ взаймы туземнымъ сосъднимъ крестьянамъ, за лихвенные проценты. Изъ 650-ти домовъ города только пятнадцать грузинскихъ. Въ большей части Сигнахскаго увзда крестьяне всвхъ сословій чрезвычайно обременены долгами армянамъ, которые, кромъ ремесленниковъ изъ класса торгующихъ, составляють теперь главные свои обороты сказаннымъ промысломъ. Начался онъ современно новому управленію и палатъ государственныхъ имуществъ, которыя такъ же, какъ и убздные начальники, не обратили никакого вниманія на предотвращеніе этого зла. Въ Сигнахскомъ участкъ, изъ 23-хъ казенныхъ селеній, въ коихъ три тысячи домовъ, только одно селеніе Тибакъ не обременено долгами, по соучастію въ ихъ положеніи архимандрита монастыря Св. Стефана, Бучкіева, имъ помогающаго; прочія 22 селенія всѣ въ долгахъ, такъ что каждый домохэзяинъ долженъ отъ 100 до 200 рублей. Армяне дають взаймы деньги, а росписки беруть на хивов и вино по крайне дешевой цвив; напримвръ, давая десять рублей, армянинъ беретъ росписку на двадцать кодъ хлѣба. Росписка берется на время отъ трехъ, четырехъ мъсяцевъ и до полугода, и если крестьянинъ не въ состояніи заплатить въ срокъ, то дёлають отсрочку и перемёняють росписку до новаго урожая, но удваивая при каждой перемънъ сумму долга; такъ что крестьяне, занявшіе года три или четыре тому назадъ десять рублей и давшіе росписку на двадцать кодъ хлѣба, теперь уже должны сорокъ или пятьдесять, и по нынѣшней цѣнѣ хлѣба въ Сигнахѣ,— 2 р. 40 к. за коду, -- обязаны уплатить армянамъ отъ 100 до 200 рублей, что сдёлать они не имёють никакой возможности, и тёмь все болье затягивается армянская петля, давящая ихъ. Я старался объ улучшеній ихъ положенія и сділаль, что могь, для освобожденія крестьянь изь этой кабады.

Въ трехъ верстахъ отъ Сигнаха, въ живописномъ мъстоположенін, на склон'в горы, находится православный грузинскій Водоельскій монастырь, изв'єстный тімь, что въ немъ погребена просвътительница Грузіи. Святая Нина. Говорять, прежотличался своимь благольніемь и быль прекрасно устроенъ стараніями жившаго въ немъ нятьдесять четыре года грузинскаго митрополита Іоанна, скончавшагося въ 1837 году. Я нашель монастырь приходящимь вы упадомы: признаки еще недавняго его благоустройства были почти исзаматны. Мна сказывали, что средства къ поддержанию онаго не истощились, но и что причина оскудбнія и разстройства монастырскаго заключалась въ плохихъ распоряженіяхъ и недостаткѣ заботливости о томъ духовнаго начальства. Здѣсь же погребень и первый въ Грузіп русскій экзархъ. Өеофилактъ, скончавшійся въ этой обители при объфадъ епархіп вь 1821 году\*). Судя по дъламь, энергіп и по отзывамь самыхъ старыхъ туземцевъ, современниковъ Өеофилакта, заботливъе и попечительнъе этого архинастыря не было другого въ Грузіи.

Постоянно продолжавшаяся дурная погода подъйствовала на мое здоровье, ко мнѣ вновь привязалась лихорадка: сказано Азія, такъ Азія п есть, — въ ней безъ лихорадки никакъ не обойдешься. Это меня заставило рѣшиться прямо повернуть въ Тпфлисъ, что я и сдѣлалъ, проѣхавъ чрезъ колонію Маріенфельдъ, гдѣ только осмотрѣлъ іорскую канаву, весьма медленно подвигавшуюся впередъ вслѣдствіе малочисленности рабочихъ, коихъ оставалось не болѣе ста человѣкъ.

Я засталь жену мою довольно здоровою, но въ большихъ хлопотахъ по случаю перехода на другую квартиру изъ дома Сумбатова, гдъ мы едва только успъли обжиться. Причиной этой непріятности было переселеніе въ Тифлисъ бъжавшаго изъ Персіи
принца Бегмена-мирзы, родного дяди шаха Насеръ-Эддина. Помъщеніе для принца со всъмъ его гаремомъ, нукерами, конюхами,
всею татарскою челядью, обозомъ, множествомъ пошадей и всякаго
хлама, требовалось очень пространное: о прінсканіи такого помъщенія ревностно заботились княгиня Воронцова (князь давно ужъ
быль въ отъбздъ), Сафоновъ, вся динломатическая канцелярія, и
не нашли въ городъ инчего приличнѣе и удобнѣе какъ домъ Сум-

<sup>\*</sup> До сихъ поръ въ Грузін упорно держится слухь, что  $\Theta$ еофилакть быль отравлень

батова. Дъйствительно, по значительной величинъ его, большому двору съ садикомъ и, главное, отдъльному, уединенному нахожденію за городомъ, онъ оказывался довольно подходящимъ къ настоящему случаю. Сначала его хотъли купить, а потомъ передумали и наняли весь сполна, срокомъ на три года. Насъ попросили очистить квартиру (хотя срокъ найма еще не кончился); хозяева наши, Сумбатовы, тоже выбрались, и домъ со всъми принадлежностями предоставленъ въ распоряженіе персидскаго шахзаде.

По счастію, для насъ скоро нашлась хорошая и гораздо удобнъйшая квартира въ центръ города, на Комендантской улицъ, противъ Головинскаго проспекта, въ домъ князя Чавчавадзе, куда уже и были перевезены наши вещи, гдѣ мы живемъ и до сихъ поръ. Домъ этотъ съ давнихъ поръ принадлежалъ князю Александру Чавчавадзе, бывшему моему товарищу по Совъту, убившемуся за годъ передъ тъмъ при паденіи съ дрожекъ, а послъ него перешель къ сыну его князю Давиду, которымъ, въ самое время нашего найма, проданъ его куму, Тифлисскому гражданину Шахмурадову. Для избъжанія возни, всегда сопряженной съ подобными перевозками, я остановился у моей жены, на ея квартиркъ возлъ бань. Дня два спустя, къ намъ явился въ гости бывшій нашъ хозяинь, Сумбатовъ, въ самомъ разстроенномъ видъ, и долго разсказывалъ намъ о постигшихъ его огорченіяхъ и горькомъ разочарованіи насчеть спекуляціи съ домомъ. Разумбется, онъ разсчитываль на большіе барыши, на выгодную аферу, но уже теперь, при самомъ началь, появились разные прискорбные сюрпризы и непріятныя недоразумвнія. Вышли какіе-то неожиданные недочеты, недоумвнія по разсчетамъ выплаты слёдуемыхъ ему денегь, затёмь самые дикіе распорядки въ его домъ. Справедливость требуеть сказать, что Сумбатовъ, какъ домохозяинъ, замѣтно отличался отъ всѣхъ тогдашнихъ Тифлисскихъ домовладъльцевъ тщательными заботами о своемъ домъ: строго наблюдалъ за чистотой, порядкомъ, хорошимъ содержаніемъ двора, построекъ, устройствомъ сада, и все это находилось у него въ безукоризненномъ видъ. Теперь же, чрезъ нъсколько дней по водвореніи въ его дом'т персидскаго владычества, онъ вздумаль было заглянуть въ свой дворъ, и обомлёль отъ ужаса: домъ снаружи (а тъмъ болье, надо полагать, внутри) совершенно изгажень, садь уничтожень, водопроводы испорчены, на дворъ и въ саду стоять до 150-ти лошадей и ишаковъ (ословъ), и весь дворъ покрыть по кольно навозомъ. Сумбатовъ нопытался заявить протестъ, по персіане, безъ дальнъйшихъ разсужденій, безцеремонно выпроводили его за ворота, и съ тъхъ поръ и близко къ дому не подпускаютъ. Съ улицы входъ задъланъ, одни ворота забиты на-глухо, при другихъ стоитъ караулъ. Садовника, оставленнаго для присмотра за садомъ, новые хозяева до полусмерти прибили и выбросили на улицу. Сумбатовъ былъ въ отчаний. Можетъ быть, избытокъ волненій подъйствовалъ и на его здоровье: онъ въ то же льто умеръ, помнится, отъ воспаленія мозга.

Принца принимали съ большимъ почетомъ. Княгиня Едизавета Ксаверьевна давала для него парадный объдъ и въ саду блестяшій вечерь сь великодыной иллюминаціей. Принць собпрадся осенью бхать въ Петербургъ благодарить Государя за то, что онъ взяль его подъ свое покровительство и спасъ отъ ослѣпленія, угрожавшаго ему въ Тегеранъ. Полагали, что ему едва ли позволятъ вернуться обратно въ Закавказье, по близости онаго отъ персидской границы, а по всей вброятности назначать его мъстопребываніемъ Петербургъ или какой-либо городъ въ Россіи. По поъздка его не состоялась, и онъ остался въ Тифлисъ. Да и никакой опасности отъ его возвращенія въ Персію произойти не могдо. Нъсколько дътъ послъ его вывзда изъ Персіи онъ, говорять. просиль позволенія у шаха возвратиться въ отечество, и будто бы шахъ, узнавъ объ этомъ, подошелъ къ его портрету, висъвшему на ствив одной изъ залъ (не смотря на изгнаніе оригинала), взяль ножь, выкололь у портрета глаза и, обратившись къ посреднику, передавшему просьбу принца, объявиль: «скажи Бегменьмираћ, если онъ хочетъ вотъ этого, что я сдѣлалъ портретомъ, то пусть возвращается». Приманка была конечно не заманчива, и принцъ въ Персію не потхалъ. Поживъ недолго въ Тифлисъ, онъ отправился на постоянное жительство въ Шушу, чтобы быть поближе къ родинъ, какъ онъ говорилъ. А слухи ходили, что онъ иногда черезчуръ увлекался своимъ деспотическимъ, восточнымъ нравомъ и позволялъ себъ такія самоуправства съ своими персіанами, какъ будто онъ жилъ не въ Сумбатовскомъ дом' въ город Тифлисъ, а въ какой-нибудь сардарской резиденціи Шпраза или Мешхеда, въ самой глубинъ Ирана, — и, помимо обыденныхъ легкихъ бастонадъ палками по иятамъ, будто бы даже

шахзаде, однажды, разгитвавшись на одного изъ своихъ служителей, распорядился его повъсить посреди двора, что и послужило поводомъ къ переселенію его въ Шушу, съ предварительнымъ приличнымъ этому случаю внушеніемъ. Насколько это справедливо, я не знаю. Также шла молва о несмътныхъ богатствахъ, вывезенныхъ имъ изъ Персіи, о безчисленномъ множествъ драгоцънностей всякаго рода, о золоть въ слиткахъ, изъ которыхъ, по утвержденію той же молвы, было дв'єсти слитковъ чистаго золота въ формъ и величинъ крупныхъ дынь. Говорили также о его чрезмърной скупости. Въроятно все это не обощлось безъ преувеличенія. Впрочемъ, послъднія два показанія, т. е. о его богатств' и скупости, подтвердилъ мнъ и князь Дмитрій Ивановичъ Долгорукій, близкій родственникъ моей жены, бывшій въ то время нашимъ посланникомъ въ Персін и выручившій принца изъ бѣды. Онъ разсказываль, что шахъ, разсердившись на Бегмена-мирзу за безпорядки, недочеты въ податяхъ, своеволіе, неповиновеніе, лихвенные поборы и другія злоупотребленія въ управляемой имъ провинціи, вызваль его на расправу къ себѣ въ Тегеранъ. Принцъ медлилъ прибытіемъ, и шахъ принялъ энергичныя понудительныя къ тому мъры. Препровождаемый подъ сильнымъ вооруженнымъ конвоемъ и въбхавъ уже въ Тегеранъ, верхомъ, пробзжая по улицв мимо дома, занимаемаго русскимъ посольствомъ, принцъ мгновенно шмыгнуль въ ворота, влетёль въ домъ, бросился къ посланнику и объявиль, что отдаеть себя подъ защиту русскаго царя. Конвой, сопровождавшій его, остановился, пораженный внезапностію этой продёдки, но не рёшился ворваться въ домъ посольства. Ворота, по распоряжению посланника, сейчасъ же было велено за-<mark>крыть и запереть. Д</mark>олгорукій не считаль себя вправѣ отказать принцу и оставиль его у себя, хотя и рисковаль подвергнуться участи Грибовдова. Времена конечно уже были не тв, русское вліяніе держалось въ Персіи твердо, представитель Россіи считался великой силой и пользовался огромнымъ авторитетомъ; но дъло такого рода могло окончиться и плохо, несмотря ни на какіе политические авантажи. Шахъ кръпко прогнъвался, требовалъ выдачи принца. Долгорукій старался его уговорить, смягчить, а тымь временемъ сообщилъ въ Петербургъ, и получилъ разрѣшеніе переслать принца въ Тифлисъ, что и сдълалъ тайкомъ, съ большими затрудненіями, но съ полнымъ, окончательнымъ успъхомъ. Все это

время, довольно долго длившееся, Бегменъ-мирза жилъ въ домѣ русскаго посольства, и вовсе не безопасно для посланника. Въ Тифлисѣ тогда даже разнесся слухъ, будто Долгорукаго персіане убили. Выпроводивъ принца, Долгорукому удалось упросить шаха позволить выслать ему на русскую границу все его имущество, гаремъ, прислугу, весь домъ его, что и приведено въ исполненіе. Бегменъ-мирза всѣмъ этимъ былъ обязанъ нашему посланнику, князю Дмитрію Ивановичу Долгорукому, и оказался человѣкомъ благодарнымъ. Водворившись въ Тифлисѣ, въ полномъ спокойствіи и безопасности, онъ прислалъ князю Долгорукому, въ знакъ своей признательности, двѣ золотыя шишечки отъ своего стараго тахтаравана (родъ портшеза), величиною съ небольшія путовицы, цѣною рублей въ двадцать. Князь Дмитрій Ивановичъ смѣясь намъ ихъ показываль.

По переселеніи Бегмена-мирзы въ Шушу, гдё онъ пребываеть понынь, прівзжающіе оттуда передають о немь много разныхь курьезовъ, можетъ быть и не безъ прибавленій, въ особенности о его скупости. Одна изъ разсказываемыхъ продёлокъ довольно любопытна по своей оригинальности. Принцу иногда нужно нанимать работниць для черной работы при домь, но жаль тратить деньги на ихъ наемъ, и онъ придумалъ очень экономическій и даже остроумный способъ для устраненія этого расхода безъ всякаго для себя лишенія, то-есть, чтобы им'єть сколько понадобится работницъ и вовсе не платить имъ денегъ. Дъло состоить въ томъ, что когда оказывается надобность въ новой прислужниць, принцъ велить привести къ себъ для найма дъвушку или вдову изъ татарокъ и, вмъсто уговора о работъ и платъ денегъ, предлагаеть ей жениться на ней и поступить къ нему въ гаремъ. Татарка съ готовностію соглашается на такую честь; сейчась же является мулла, читаетъ положенныя молитвы, и новобрачная принцесса безъ промедленія отсылается къ назначенной ей работь, на кухню въ огородь, въ курятникъ. Такимъ образомъ, по увъренію Шушинцевъ. вев прачки, поломойки, судомойки, стряпухи Бегмена-мирзы суть его собственныя жены и работають у него безплатно, что составляеть для него очевидно выгодный разсчеть и ихъ общее удовольствіе.

Я оставался въ Тифлисъ около двухъ недъль, до окончанія курса ваннъ Елены Павловны, и воспользовался этимъ временемъ.

чтобы тоже полечиться оть навязавшейся ко мнѣ въ разъѣздахъ по Кахетіи лихорадки. Какъ только она унялась, мы съ женой и маленькими внуками переѣхали на лѣтнее пребываніе въ колонію Елисабетталь, гдѣ хотя климать и жаркій, но все же, какъ въ деревнѣ, прохладнѣе, и воздухъ чище нежели въ городѣ, а ночи достаточно свѣжія для того, чтобы можно было спокойно спать, тогда какъ въ Тифлисѣ ночная духота еще нестерпимѣе дневного жара. Къ тому же недальнее разстояніе колоніи отъ Тифлиса представляло мнѣ то удобство, что я могъ заниматься текущими служебными дѣлами и безъ затрудненія, по мѣрѣ надобности, сообщаться съ городомъ.

При постоянныхъ занятіяхъ дѣлами, чтеніи, прогулкахъ и почти ежедневномъ посѣщеніи знакомыхъ, пріѣзжавшихъ къ намъ изъ Тифлиса, мы провели довольно пріятно лѣто въ Елисабетталѣ, хотя временами не безъ страданій отъ жаровъ и несносныхъ насѣкомыхъ, отъ которыхъ мѣстоположеніе этой колоніи, лежащей всего только на нѣсколько сотенъ футовъ выше Тифлиса, далеко насъ не избавило, но только ихъ облегчило и умѣрило.

Въ продолжение моего двадцатилътняго пребывания за Кавказомъ, я убъдился собственнымъ опытомъ въ невозможности для меня переносить дётніе жары въ Тифлись, действовавшіе на меня слишкомъ мучительно и вредно для моего здоровья. Такъ же они дъйствовали на мою жену и все мое семейство, да и на всякаго, и всякій, кто можеть, старается оть нихь избавиться, даже коренные туземцы. А потому каждогодно, около трехъ мъсяцевъ лътняго періода, я проводиль съ семействомъ въ близлежащихъ поседеніяхъ, основанныхъ на возвышенныхъ мѣстахъ, болѣе или менње недоступныхъ для чрезмжрнаго знойнаго гнета, и успълъ виолив познакомиться со всёми этими убёжищами, составляющими какъ бы спасительные оазисы для жаждущихъ прохлады. Опытъ удостовъриль меня, что въ настоящее время, когда устройство льтняго пребыванія для чиновниковъ въ Пріють-за тридцать версть отъ Тифлиса — не состоялось, то самое лучшее и удобнъйшее изъ всъхъ находится на половинь пути, въ Коджорахъ: по близости къ Тифлису, и потому, что оно расположено на горахъ болбе возвышенныхъ, сравнительно съ прочими мъстами въ недальнемъ разстояній; отъ Тифлиса. Воздухъ тамъ очень чистый благорастворенный, и наконецъ Коджоры обстроены прекрасными квартирами (хотя нѣсколько дорогими), гораздо лучшими по всему, нежели въ прочихъ поселеніяхъ. Эти квартиры хороши уже тѣмъ, что не стѣснены между собою, разбросаны отдѣльно одна отъ другой на большомъ пространствѣ, и потому почти на каждой изъ нихъ можно наслаждаться совершинной тишиной и покоемъ. Къ тому же при домахъ вездѣ разведены сады, рощицы и цвѣтники.

Жизнь наша въ Елисабетталъ, не смотря на все однообразје и спокойствіе нѣмецкой колоніи, не обошлась безъ нѣкоторыхъ треволненій, причиненныхъ случайностями чисто мъстнаго характера. Началось съ того, что почти не проходило дня, чтобы до насъ не доходили въсти о безпрестанныхъ встръчахъ и столкновеніяхъ въ окрестностяхъ колоніи, и даже въ ней самой, съ медвъдями, которые во множествъ водятся въ сосъднихъ горахъ и лъсахъ, привлекаемые лътней порой фруктами дикихъ деревьевъ, особенно кизила. Когда же въ колонистскихъ садахъ и огородахъ начинаютъ созрѣвать овощи и плоды, медвѣди то-и-дѣло забираются туда. опустошають гряды, виноградники, деревья и приводять въ отчаяніе німцевь, не знающихь, какъ отъ нихъ отбиться. Они ихъ выгоняють, пугають, въ нихъ стрёляють, но все это мало помогаеть. Медвъди по большей части ръдко бросаются на людей, если ихъ не трогають или не поранять, но въ последнемъ случае они очень опасны. При насъ, колонисты наткнулись вблизи колоніи на трехъ медебдей; у одного колониста было заряженное ружье, онъ выстрёлиль въ медвёдя и раниль его; два убёжали, а раненный кинулся на выстрълившаго, захватиль его въ лацы и началь ломать. Другіе люди подоспѣли на помощь и убили медвѣдя. но нъмецъ, побывавшій въ передълкъ съ звъремъ, сильно пострадаль: одна рука оказалась вся искусана и ободрана. Еще счастливо отдълался, что живъ остался.

Однажды жена моя вышла прогулятся и едва миновала послѣдніе дома колоніи, какъ вслѣдъ за нею быстро пробѣжалъ по дорогѣ большой медвѣдь, тяжело перескакивая чрезъ кустарники, весь запыхавшійся, вѣроятно выгнанный изъ садовь. Колонистка, проходившая по улицѣ, увидѣвъ это, подняла страшный крикъ: выскочили нѣмцы изъ ближайшихъ дворовъ и, захвативъ вилы. кочерги, лопаты, что́ попало подъ руку, бросились за медвѣдемъ, чтобы спасти Елену Павловну. По счастію, она въ это время всходила на пригорокъ. а медвѣдь пробѣжалъ внизу пригорка, въ двухъ саженяхъ отъ нея, такъ что она его и не замѣтила, и чрезвычайно удивилась, увидѣвъ толпу сбѣжавшихся къ ней перепуганныхъ колонистовъ. Она съ ними и возвратилась домой, не желая подвергаться вновь такой рискованной встрѣчѣ.

Потомъ появилась для населенія колоніи опасность другого рода, гораздо непріятніве и серьезніве первой; ибо хотя происходила тоже, можно сказать, отъ звёрей, но уже въ человъческомъ образъ, кои всегда злъе и жадиъе настоящихъ дикихъ звърей. Между Тифлисомъ и Елисабетталемъ заведась шайка разбойниковъ татаръ, и принялась такъ хозяйничать и разбойничать по дорогѣ и окрестностямь, что въ продолженіе слишкомъ мѣсяца не было отъ нея ни пробзда, ни прохода. Нёмцы боялись выбзжать, и колонія находилась какъ бы въ блокадѣ. Дѣйствія шайки открылись тыть, что около Коджорь (по прямой дорогы черезь горы въ восьми верстахъ отъ Елисабетталя) татары убили духанщика и ограбили двухъ армянъ. На другой день утромъ я послалъ верхового колониста съ бумагами и письмами въ городъ, приказавъ ему вернуться въ тотъ же день речеромъ съ пакетами, кое-какими вещами и покупками, которыя мнв должны были прислать изъ города. Колонисть вернулся поздно вечеромь, но пѣшій и весь окровавленный: въ пяти верстахъ отъ колоніи на него напали десять человъкъ съ шашками, ружьями, отняли лошадь, сумку съ бумагами, домашніе припасы, мое платье, посланное мить, все, что онъ везъ, — изранили и убхали. Слбдующій день, еще засв'ятло, подъ вечеръ, мы всей семьей расположились на галерейкъ нашей квартиры пить чай; видимъ, являются съ улицы и подходять ко мнѣ два человъка, какъ-то странно, безпорядочно одътые, блъдные, съ вытянутыми лицами, и объявляють, что пришли проспть у меня защиты, что они побхали верхомъ изъ Тифлиса прогудяться въ Елисабетталь въ гости къ знакомымъ, здёсь живущимъ, и въ двухъ верстахъ отсюда, по дорогѣ, вдругъ ихъ окружили разбойники, взяли у нихъ лошадей, обобрали до-чиста, раздёли до-гола, даже сняли сапоги и носки, прибили, ранили кинжалами въ нёсколькихъ мъстахъ; потомъ учтиво раскланялись, пожедали счастливаго окончанія пути и отпустили. Несчастные съ трудомъ плелись босые, нагіе, всё въ крови, и, добравшись до колоніи, заняли въ первомъ домѣ кое-что изъ необходимаго платья и обратились ко ми за помощію. Одинъ изъ нихъ быль живописецъ Байковъ, сынъ знаменитаго Ильи, кучера Императора Александра І-го, выписанный княземъ Воронцовымъ для снятія видовъ и вообще рисованія картинъ Кавказскаго жанра; онъ болбе всего жалблъ о портфелб съ рисунками, отнятомъ разбойниками. Другой пострадавшій его товарищъ, былъ актеръ Ивановъ. Поднялась суматоха. Я приказалъ нъмцамъ поскоръе собраться, вооружиться и ъхать въ погоню за разбойниками, подъ предводительствомъ Ивана Ивановича Бекмана. капитана полевыхъ инженеровъ, состоявшаго при мнф. Бекманъ раздёлиль колонистовь на три партіи, взяль команду надь одной изъ нихъ и пустился на розыски. Всю ночь пробадили, ничего не нашли и въ девятомъ часу утра возвратились обратно безъ всякаго успъха. Тотчасъ же за ними явились ко миъ съ жалобами и стонами два грузина, изъ коихъ одинъ священникъ; на нихъ напали татары возлѣ самой колоніи, одного ранили въ голову, а другому, священнику, отрубили руку по локоть. Такъ повторялось ежедневно. Я написаль объ этомъ князю В. О. Бебутову, начальнику гражданскаго управленія и губернатору, настаивая, чтобы они приняди мъры къ скоръйшему прекращению такого безобразія. Посылать нёмцевъ съ бумагами было невозможно, они боялись и носъ высунуть изъ колоніи. Всякое сообщеніе между Елисабетталемъ и Тифлисомъ прервалось. Я опять собралъ колонистовъ въ порядочномъ числъ, велълъ вооружиться ружьями и, отдавъ ихъ снова подъ предводительство Бекмана, поручилъ ему бхать съ этимъ конвоемъ въ Тифлисъ и передать мои письма по назначению, что и было сдёлано. Мёры, разумёется, приняли, разбои поутихли: но совсѣмъ долго не прекращались, да и до сихъ поръ по временамъ возобновляются и не скоро еще переведутся. Я говорю о ближайшихъ окрестностяхъ Тифлиса, а во всемъ крав слишкомъ рано даже помышлять о такомъ преуспъянии.

Въ нашемъ старомъ Закавказъв на подобныя продвлки не обращаютъ большого вниманія: двло привычное. По общимъ убвжденіямъ, всв разбойничьи шайки, шатавшіяся тогда возлі Тифлиса, были крвпостные крестьяне, татары, князя Мамуки (Макарія Оомича) Орбеліана, храбраго, умнаго, очень милаго грузинскаго человіка, одного изъ фаворитовъ князя Воронцова. Впрочемъ, его разбойничавшіе крестьяне иногда не щадили и своего собственнаго владітеля и даже разъ сыграли съ нимъ пренепріятную штуку. Намівреваясь отправиться въ одну изъ своихъ деревень, съ

большой компаніей гостей, на охоту, князь Мамука, какъ хлѣбосольный хозяинъ, отослалъ впередъ туда нѣсколько подводъ съ разными хозяйственными припасами. На эти подводы напали разбойники, несомнѣнно крѣпостные же люди князя; остановили обозъ, узнали, чей онъ, осмотрѣли все въ немъ заключавшееся, отобрали себѣ большую и лучшую часть всѣхъ припасовъ, но однако не всѣ, оставили маленькую частицу и для своего господина. На всѣ протесты и заявленія проводниковъ, ѣхавшихъ съ подводами, знавшихъ въ лицо и по именамъ всѣхъ грабителей, послѣдніе сказали только имъ на прощаніе: «для Мамуки довольно и этого!» И, навьючивъ своихъ лошадей; поѣхали далѣе, нисколько не заботясь о затрудненіяхъ Мамуки съ его гостями.

Въ началъ сентября семейство мое возвратилось въ Тифлисъ, такъ же какъ и зять съ дочерьми и съ новорожденнымъ въ Пятигорскъ сыномъ Борисомъ. Я же прямо изъ колоніи отправился въ обыкновенные разъбзды по русскимъ и нъмецкимъ поселеніямъ черезъ колонію Екатериненфельдь, по Эриванскому тракту. За краснымъ мостомъ началась для меня новая, любопытная и пріятная по живописной мъстности дорога: горы не слишкомъ большія, путь прилегаеть къ шумящей річкі Акстафі, по сторонамъ виднъются армянскія деревни съ садами и обработанными полями. Около Караванъ-Сарайской станціи начинается въёздъ въ Дилижанское ущелье, гдт уже возвышаются горы, обросшія густымь лісомь, состоящія частію изъ голыхъ скаль, містами перпендикулярныхь, базальтовыхъ и гранитныхъ. За четыре версты не добзжая Дилижанской станціи, мость чрезъ Акстафу, и тамъ же жительство чиновниковъ путей сообщенія, находящихся при Дилижань. Здысь дорога идеть по возвышенности, а внизу подъ нею расположено селеніе этого же имени, почтовая станція и многія другія строенія.

При Дилижанской станціи дорога раздёляется на двё стороны: одна идеть на Эривань, а другая къ Александрополю. По центральному мёстоположенію этого пункта, здёсь было бы нужно и удобно устроить уёздный городь изъ частей трехъ уёздовъ, — Елисаветпольскаго, Александропольскаго и Эриванскаго, кои слишкомъ обширны, — отдёливъ отъ каждаго изъ нихъ по отдаленнёйшему отъ нихъ участку. Думаю, что со временемъ это и сбудется. Въ этомъ же мёстё основалась новая русская колонія изъ молоканъ, вышедшихъ вновь изъ Тамбовской губерніи.

Я направился отсель по Александропольскому тракту, гдь таковыхъ колоній было основано четыре. Сділавъ распоряженія къ ускоренію ихъ устройства, я возвратился въ новыя поселенія Елисаветпольскаго убзда, въ нагорной его части, и пробхалъ, хотя не безъ труда, по дорогъ въ то время еще не обработанной, до духоборческой деревни Славянки. Впоследствін на томъ ствъ, гдъ основаны четыре значительныя русскія деревни, была проведена повозочная дорога, довольно хорошая, но которая, кажется, со времени турецкой войны совсѣмъ запущена. Подобныя дороги были проложены во многихъ мѣстахъ съ немаловажными трудами для жптелей и съ значительными денежными издержками, въ различныя времена; нѣкоторыя изъ нихъ были устроены очень порядочно. Но дёло въ томъ, что по окончаніи ихъ устройства онъ передавались въ завъдывание земской полицін, чтобы она наблюдала за поддержкою ихъ и ежегодною ремонтировкою, а этого-то и не соблюдается, и потому дороги чрезъ нъсколько лътъ совершенно уничтожаются, и положенные на нихъ труды и издержки содълываются совершенно безполезными. Много разъ я говорилъ объ этомъ и мфстнымъ, и главнымъ начальникамъ, но мой голосъ оставался гласомо вопіющаго во пустыннь.

Изъ молоканскихъ деревень нѣкоторыя приняли нѣсколько лучшій видь сравнительно съ прошлогоднимь: прибавились новые дома, исправлены улицы, дворы, пристроены палисадники, но деревьевь посажено мало. Болбе другихъ поправилась деревня Никитино, гдѣ я пробылъ съ недѣлю. Между дѣломъ, я тамъ разспрашиваль духовнаго старшину Степана Богданова, вышедшаго изъ Царевскаго убзда, пользовавшагося особеннымъ почетомъ у раскольниковъ, о ихъ духовныхъ дёлахъ. По его отзывамъ, бываютъ у нихъ сильныя распри, большею частію между выходиами изъ Саратовской губерній и Бессарабій: первые принимають цізлованіе и поклоненіе при моленіи, а посл'єдніе отвергають это. Пость бываетъ произвольный, по три дня, и тогда уже ничего не фдятъ; пъніе все изъ псалмовъ, но напъвы разные, веселые и печальные, смотря по обстоятельствамь; изступленные случаются, но въ правилахъ секты не полагаются. По его увъреніямъ, они признають непосредственную божественность христіанскаго откровенія. Онъ не отрицаль безиравственность иравовь своей паствы, и полагаль нужнымъ принятіе строгихъ міръ къ укрощенію ея пьянства и распутства. Вообще у молоканъ замътно менъе притворства и лукавства нежели у духоборцевъ.

Молокане мало жаловались на неудовлетворительный урожай, хотя повсемъстно онъ быль очень плохъ; но за то кръпко жаловались на своеволіе кочевыхъ татаръ, при возвращеній ихъ съ кочевья. Въ этомъ отношеніи однако же молокане все-таки менёе терпъли, нежели туземные жители пограничныхъ селеній, которые страдали и отъ неурожая, и еще болье отъ грабительства сосъднихъ татаръ. Многіе искали спасенія въб'єств'є за границу. Числа бъжавшихъ въ этомъ году армянъ изъ Шурагельскаго участка въ Турцію въ точности не знали, но по словамъ убзднаго начальника число ихъ доходило до 250-ти семей. Они бѣжали не столько вслъдствіе неурожая, какъ по неудовлетворенію ихъ справедливыхъ жалобъ мъстному начальству на притъсненія и грабежи татаръ, особенно курдовъ. Земля ихъ осталась пустая. При той недостаточности земель, которая постоянно такъ затрудняла колонизацію переселенцевъ, мнъ казалось, что не предстояло надобности особенно заботиться о возвращеніи армянь, ибо місто, ими оставленное, могло быть очень удобно къ водворенію раскольниковъ, изъ коихъ со временемъ можно бы было по границъ образовать кордонную стражу. Но какъ для прежнихъ обитателей, такъ и для русскихъ поселенцевъ въ этихъ мъстахъ необходимо было доставить защиту отъ насилій и разбойничества курдовъ, которые для сельскихъ, мирныхъ жителей нестерцимы. Изследованія судебнымъ порядкомъ, по своду законовъ, здёсь вовсе неудобопримёнимы.

Не менте Курдовъ, но не въ примтръ постыднте, на границт безобразничали хищники другого рода,—казаки кордонной стражи, производивше чрезвычайные безпорядки. Они формально торговали содъйствиемъ или препятствиемъ къ переходу за границу или изъ-за границы, въ видахъ корысти. Въ этомъ главнти участвовали офицеры и полковые командиры. Они приходили сюда, не имтя ничего, и здъсь обогащались, въ чемъ, какъ утверждали хорошо свъдуще люди, можно было удостовтриться справками въ почтовыхъ конторахъ, сколько они пересылали денегъ домой. Побътъ армянъ въ 1848-мъ году за границу послъдовалъ съ ихъ содъйствия, что и было положительно доказано. А какъ поступили они при выходт татаръ изъ-за границы въ этомъ же году! Казаки взяли у нихъ напередъ деньги за пропускъ, и, какъ только

татары стали переходить черезъ Арпачай и дошли до половины ръки, казаки остановили ихъ и съ угрозами принуждали возвратиться. полагая, что татары, испугавшись, бросять свои выоки имъ въ добычу и уйдуть. Но когда они требовали настоятельнаго пропуска, то начали въ нихъ стрълять, нъсколько человъкъ убили и многихъ переранили. Слёдствіе по этому дёлу губернаторъ велёль произвести своему чиновнику особыхъ порученій, молодому человіку, неиспытанному въ дёлахъ такого рода, непонимавшему ихъ важности, къ тому же подружившемуся съ казачьимъ полковымъ командиромъ и безпрестанно у него бывавшему. При такомъ ходъ дъйствій, разумбется, истина не можеть открыться. Не можеть также ничего открыться, если по запискамъ, составляемымъ членами Совъта о замѣчаемыхъ ими во время разъѣздовъ безпорядкахъ и злоунотребленіяхь, будуть дёлаться запросы лишь тёмь же мёстнымь начальникамъ, кои заинтересованы въ покрытіи оныхъ, - какъ это было по многимъ дъламъ и какъ это часто дълается.

Изъ Славянки, осмотръвъ духоборческія деревни, я выбхалъ по такой же скверной дорогъ какъ во всемъ крат п, поломавъ снова экипажъ, пробираясь то въ тарантасъ, то верхомъ, то пъшкомъ, въ арбъ, повозкъ, возвратился черезъ нъмецкія колоніи обратно въ Тифлисъ въ половинъ октября. Засталъ встар своихъ здоровыми, устроившимися на новой квартиръ.

Новое наше жилище было богато воспоминаніями прежнихь літь. Покойный хозяннь его, князь Чавчавадзе, жиль въ немъ открыто и весело, широкою, беззаботною жизнію достаточнаго містнаго поміжщика и русскаго генерала. Двери его дома всегда были отверсты для безконечнаго множества родныхь, друзей, знакомыхь, гостей, которые въ немъ веселились, пировали, плясали досыта. Въ этомъ же доміб, кажется, старшая дочь князя, красавица княжна Нина Александровна, вышла замужъ за Грибобдова; здісь же была свадьба и другой дочери, княжны Екатерины Александровны, съ владітелемъ Мингреліи, княземъ Дадіаномъ \*). Все что прійзжало изъ Петербурга порядочнаго и сановитаго, молодого и стараго, составляло принадлежность гостиной князя. Эта гостиная была причудливо обита античными обоями съ изображеніями сценъ изъ мпоо-

<sup>\*)</sup> Послѣ вдовства своего, статсъ-дама и кавалерственная дама ордена Св. Екатерины 1-ой ст.

логіи. Говорили, будто бы эти обои были подарены Императриней Екатериной отцу князя А. Г. Чавчавадзе, посланному въ Петербургъ царемъ Иркаліемъ въ качествъ аманата. Гостиная и небольшая комната возлъ нея украшались единственными тогда въ Тифлисъ цъльными зеркальными стеклами въ окнахъ. Въ этой боковой комнать, рядомъ съ гостиной, въ 1842-мъ году прівзжавшій въ Тифлись бывшій въ то время военнымъ министромъ князь Александръ Ивановичъ Чернышевъ, на вечерахъ у Чавчавадзе, съ юношескимъ увлеченіемъ и искусствомъ ловко отплясывалъ лезгинку съ красивой грузинской дівушкой, Мартой Салаговой, впослідствіп княгиней Эристовой, славившейся необыкновенной красотою и длиною своихъ волосъ. Пляски эти хотя и происходили на многолюдныхъ вечерахъ, но при замкнутыхъ дверяхъ и въ присутствіи только немногихъ избранныхъ зрителей, необходимыхъ для акомпанимента танца хлопаніемъ въ ладоши. Такая бойкая, шумная жизнь въ этомъ домъ продолжалась до конца 1846-го года, когда въ одинъ печальный день князь А. Г. Чавчавадзе, принесенный съ улицы въ безчувственномъ состояніи, съ головой разбитой о тротуарную тумбу при паденіи съ дрожекь, опрокинутыхъ испугавшеюся лошадью, и скончавшійся чрезь нізсколько часовь, — быль положень на столь въ своей большой заль, гдь въ первый разъ всегдащнее веселое оживленіе смѣнилось горестью и слезапроданъ, и затѣмъ домъ былъ первыми жильцами привелось быть мн сь моимъ семействомъ. Однако для насъ въ квартиръ потребовалось много передълокъ и всякихъ перестроекъ. Первую зиму мы жестоко страдали отъ холода по причинъ негодности печей, и всъ болъе или менъе переболъли разными простудными недугами: кашли, насморки, горловыя бользни не пре-<mark>кращались до весны, и</mark> въ комнатахъ мы должны были кутаться почти такъже, какъ на улицъ. Въ этомъ отношеніи Грузія похожа на Италію и вет теплыя страны, гдт, по присвоенному имъ названію южнаго климата, не считають нужнымь предпринимать никакихъ предосторожностей противъ зимы; всябдствіе чего выхо-<mark>дить, что въ Москв</mark>ъ и въ Петербургъ гораздо меньше зябнуть, нежели въ Неаполъ и въ Тифлисъ. На съверъ принимаютъ мъры для предохраненія себя отъ холода, а на югъ, потому только, что онъ называется югомъ, подразумъвается, что о зимъ нечего и заботиться. А между тъмъ, если морозы тамъ и не слишкомъ чрезмърны

и продолжительны, то во всякомъ случав они бываютъ очень ощутительны и совершенно достаточны для того, чтобы мучить и истязать челов ка. не огражденнаго отъ нихъ. Въ Неапол в грвотся на улицв, на солнцв: въ Тифлисв туземцы грвотся надъмангалами (тазами съ горящими угольями). а въ домахъ устроены плохенкие камины, способствующие только къ простудв. Впрочемъ теперь въ Тифлисв уже во многихъ домахъ заведены хорошия русския печи.

За исключеніемъ небольшой пофідки на нѣсколько дней въ колонію Маріенфельдъ, я провель остатокъ года въ городѣ, продолжая постоянно работать по проэкту о преобразованіи управленія государственныхъ имуществъ, согласно программѣ, данной княземъ Воронцовымъ.

Въ этомъ году, 31-го декабря, день моего рожденія, минуло мит пятьдесять восемь літь. Года начинали брать свое, и нітьюторыя болітьненныя явленія, хотя и не въ сильной степени, становились все чаще и чаще. Жена моя тоже по временамъ страдала возвратами своего давняго, хроническаго ревматизма и кроміт того, часто подвергалась и другимъ болітьнямъ отъ простуды и общаго разстроеннаго здоровья. Но я возлагаль надежду мою на Бога, и эта надежда никогда меня не посрамляла.

Новый. 1849-й, годъ, по обыкновенію встрѣченный на балѣ у Воронцовыхъ, начался для меня непріятнымъ разочарованіемъ. По многимъ причинамъ, довольно серьезнымъ какъ въ служебномъ, такъ и въ семейномъ отношеніи. мнѣ хотѣлось, чтобы зятя моего, Витте, прикомандировали изъ канцеляріи нам'єстника для занятій при миъ; это было наше обоюдное желаніе. Я сообщиль о томь Сафонову, который, переговоривь съ княземь, передаль мит о его согласін, и діло считалось рішеннымь. Однако же, безь всякаго основательнаго повода, оно въ то время не осуществилось, что меня нъсколько огорчило. Давно уже мнъ была пора привыкнуть къ такимъ разочарованіямъ, много я испыталь ихъ на службѣ и прежде, и послъ того: но слабости человъческія часто невольно беруть верхъ. Замътиль я впрочемь, по своему житейскому опыту, что часто, вслёдь за какой-нибудь семейной или служебной непріятностью, приходить событіе пріятное; такъ быдо и теперь: 5-го февраля прібхаль ко мив въ Тифлись давно ожидаемый сынь мой Ростиславь, что было для всёхъ

насъ великою радостію. Прівздъ его одушевиль новымъ оживленіемъ нашъ семейный кругъ, въ коемъ такъ долго и такъ тяжело чувствовалось отсутствіе его. Я не замедлилъ представить сына моего князю Михаилу Семеновичу, который принялъ его очень ласково, привѣтливо. Князь умѣлъ снисходить къ увлеченіямъ и необдуманнымъ дѣйствіямъ молодыхъ людей; зналъ подробно, въ настоящемъ видѣ, всю сущность непріятнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ пустого дѣла, задерживавшаго прибытіе къ намъ моего сына, и по его милостивому ходатайству немедленно изгладились послѣдствія сихъ дѣйствій, преувеличенныхъ несправедливымъ отношеніемъ къ нимъ людей, руководствовавшихся личными побужденіями.

Съ 24-го апръля возобновились мои разъъзды по нъмецкимъ и русскимъ поселеніямъ. Въ этомъ году мнъ надлежало объъхать Гокчинское озеро, пустынные берега котораго изобиловали плодородными мъстами, удобными для новыхъ поселеній. По сохранившимся признакамъ, окружности озера были нъкогда оживлены огромнымъ народонаселеніемъ.

Первое изъ новыхъ поселеній основано различными сектантами, молоканами, жидовствующими, старообрядцами, на самомъ берегу озера, и названо Семеновкою, по имени князя Семена Михаиловича Воронцова, сына намёстника. Князь, въ благодарность за это, устроилъ тамъ фонтанъ. Поселенцы скоро достигли здъсь порядочнаго благосостоянія, особенно посредствомъ рыболовства въ озеръ, которымъ умъють заниматься лучше и съ большею прибылью, нежели туземцы. Дорога въ объёздъ озера идетъ у самыхъ береговъ и, противъ обыкновенія довольно сносная, даже мъстами для экипажной ёзды. Снёжныя горы постоянно находятся въ виду, воздухъ чистый, и хотя мъстоположение большею частию гористое, но почва земли и растительность превосходныя. Нёсколько мъсть были мною предназначены для новыхъ поселеній, на земляхъ совершенно пустопорожнихъ и на пространствъ около сорока верстъ, между деревней *Еленовкою* и деревней *Коваромъ*, которая вслъдъ за тъмъ обращена въ уъздный городъ, подъ названіемъ  $Ho extbf{-}$ вый Баязето, въ живописной возвышенной лощинь, къ сожальнію нѣсколько отдаленной отъ озера.

Я употребиль на объёздь озера, имёющаго въ окружности болёе двухсоть версть, четыре дня. Въ деревнё Адіаманъ, верстахь въ двухъ отъ Гокчи, при устьё рёчки того же име-

ни, находятся хорошіе рудники, которыхъ я впрочемъ самъ не видаль, и здёсь же меня угощали отличными балыками изъ лаксъ-форели, же приготовляемыми. Далье, по невозможности переправиться черезъ устье рѣчки Мазрачай, при мѣстечкѣ Гиль. мы были вынуждены разстаться на время съ удобной береговой дорогой и пробираться вовсе безъ всякой дороги, хотя красивыми мъстами, но до того дикими, что пробадъ по нимъ оказался даже вовсе невозможнымъ; мы шли пфшкомъ, иногда фхали верхомъ, а нѣсколько версть меня несли въ креслахъ, которыми уѣздный начальникъ имѣлъ любезность и предусмотрительность для меня запастись. По счастію, эта незавидная переправа продолжалась не долго, и мы на слъдующій день выбрались на прежній путь, и этоть путь, сравнительно съ только что испытаннымь, показался миб великолъпнымъ. Во время нашего странствія, не смотря на совершенную противоположность мъстностей, приходилось мит припоминать и мои прежнія, былыя путешествія по калмыцкимь степямь Астраханской губерній, такъ какъ я ночи проводиль тоже въ татарскихъ кибиткахъ.

На всемъ протяженіи осмотрѣннаго мною пространства, нашлось достаточно свободныхъ мѣстъ для новыхъ поселеній, вслѣдствіе того, что эти земли большею частью или вовсе никому не принадлежали, или ими пользовались татары, имѣвшіе уже и безъ того въ избыткѣ отведенный имъ надѣлъ.

Особенно замѣчательна долина Мазрачайская, превосходная по мѣстоположенію, доброкачественности земли и изобилію водь. Въ ней приблизительно находится по крайней мѣрѣ пятьдесять тысячь десятинь плодородной, прекраснѣйшей земли, а ею пользуются всего двадцать одна деревня, въ 568 дымовь армянъ и татаръ. Но занятіе этой земли, въ виду предстоящихъ поселеній, было отложено до генеральнаго обмежеванія земель въ Закавказьи; и главнѣйше потому, что въ то время не предвидѣлось еще прибытія въ большомъ количествѣ новыхъ русскихъ переселенцевъ. Все это пространство не имѣетъ лѣсной растительности, за исключеніемъ можжевеловаго кустарника, который здѣсь растетъ большими деревьями, сажени въ двѣ и болѣе вышины.

Эта прекрасная Мазрачайская додина остается и теперь, (1867-й годъ) въ томъ же положеніи, какъ была въ 1849 году. Генеральное межеваніе земель за Кавказомъ едва ли кончится и чрезъ

пятьдесять лёть, а тёмь временемь татары конечно найдуть средства занять эти земли своими безполезными аулами. Кажется, что хоть нёсколько значительныхь участковь изъ пустопорожнихь земель можно было бы обмежевать преимущественно предъ другими, именно съ цёлью неизмённаго предположенія о заселеніи ихъ русскими или другими переселенцами, кои были уже осёдлыми на прежнихъ мёстахъ жительства. Мёра весьма желательная, но, къ сожалёнію, не всегда дёлается то, что желательно для истинной пользы.

Князь Воронцовъ имътъ намърение учредить на Гокчинскомъ озеръ небольщое пароходство. По этому поводу производились изысканія средствъ и удобствъ къ приведенію въ исполненіе благой мысли, но они остались безъ последствій. Неть сомненія, что это предпріятіе вполнъ осуществимо, но дъло въ томъ, что по устройствъ пароходовъ имъ надо дать какую-нибудь производительную дъятельность, а для этого необходимо оживление береговой мъстности по объимъ сторонамъ озера населеніемъ не только трудолюбивымъ, но и промышленнымъ. Объ этомъ следовало бы позаботиться прежде всего, ибо иначе пароходы будуть совершенбезполезны; некого и нечего было бы перевозить. Совстмъ другое бы последовало, еслибъ. напримеръ. Мазрачайская долина была населена предпріимчивыми и смышлеными жителями: они могли бы болъе усилить и увеличить доставление въ Тифлисъ жизненныхъ потребностей, и тъмъ самымъ удешевить цънность ихъ въ этомъ дорогомъ городъ.

Такимъ образомъ, подвигаясь по берегу озера, я достигъ до того пункта, гдѣ, по причинѣ природныхъ прегражденій, крутыхъ и высокихъ скалъ, прилегающихъ къ самому озеру, не представляется уже удобствъ для новыхъ поселеній. Я повернулъ въ Елисаветпольскій уѣздъ, къ находящейся въ десяти верстахъ отъ Гокчи молоканской новой деревнѣ Михайловкѣ, которую нашелъ довольно устроенной и обстроенной, откуда направился чрезъ Торчайское ущелье по новой дорогѣ, сперва на Дилижанскій трактъ, а потомъ, чрезъ селеніе Караклисъ, Шогалинскій лѣсъ (гдѣ нѣкогда была проведена повозочная дорога, впослѣдствіи запущенная до невозможности) и переваломъ чрезъ гору Безабдалъ, до военныхъ поселеній Гергеры и Джелалъ-оглу, названный русскими Каменкой.

Осмотръвъ урочище Гергеры, я нашелъ ихъ по красивому мъстоположенію, уміренному климату и другимь условіямь довольно подходящимъ убъжищемъ для спасенія отъ Тифлисскихъ жаровъ, и потому ръшился принять любезное предложение тамошняго тарейнаго командира, подполковника Воропаева, провести въ Гергерахъ лъто съ моей семьей. Покончивъ съ этимъ дъломъ, я про-**Тахаль** чрезъ молоканскія, татарскія и нѣмецкія поселенія обратно въ Тифлисъ, куда прибылъ 4-го іюня. По температурѣ, тогда преобладавшей въ Тифлисъ, онъ уже обратился въ раскаленную духовую нечь, что съ первыхъ же дней подбиствовало вредно на мое здоровье, не переносившее чрезмърнаго жара, и потому мы, не теряя времени, начали готовиться къ лѣтнему переселенію въ Гергеры. На этотъ разъ мы не могли отправиться одновременно вст вмт стт, по причинт болт зни дочери моей, Екатерины, увеличившей нашу семью рожденьемъ третяго внука, Сергъя\*). Жена моя съ зятемъ остались при дочери до возстановленія ся здоровья. а я, тотчасъ послѣ крещенія новорожденнаго внука, взявъ и его съ собою, со всей остальной семьей посившиль выбраться изъ Тифлиса. Въ этотъ же день разразилась сильная гроза съ продолжительнымъ проливнымъ дождемъ, надълавшимъ намъ въ пути много затрудненій и непріятностей; главнѣйшее изъ нихъ было разлитіе рібчки Алгетки, чрезъ которую перевздъ оказался очень опаснымь, и мы почти сутки дожны были дожидаться у моря погоды на грязной станціи Коды. Затёмь, непродазная грязь, испорченныя, и безъ того скверныя каменистыя дороги увеличивали еще болье трудность нашего странствія, и, не смотря на то, что мы еле тащились шагомъ, экипажи наши ломались, фургоны, въ которыхъ тхали наши люди, опрокидывались, и мы безпрестанно подвергались весьма серьезнымь опасностямь. Наконець, на четвертый день къ вечеру, уставшіе, измученные, мы кое-какъ доплелись до Гергеръ, гдф насъ встрфтилъ Воронаевъ и препроводилъ въ чистый, помъстительный домъ, назначенный для нашего жительства. Тамъ мы нашли уже ожидавшій насъ самоваръ со всякими събдобными принадлежностями къ чаю, и послъдовавшій за твиъ сытный ужинъ, которыми остались особенно довольны мои утомленные дъти и внуки.

<sup>\*)</sup> Вь настоящее время (1897-й годъ), министръ финансовъ Сергъй Юльевичъ Витте.

Дурная погода съ грозами и дождями продолжалась и здёсь, но уже мы считали за благополучіе для себя, что отдёлались отъ безобразной дороги. Въ Гергерахъ вообще климатъ бурный, сырой, почва болотистая, что хотя не представляетъ удовольствія для лётней, дачной жизни, но все же предпочтительнёе гнетущаго, удушливато зноя. Чрезъ три недёли къ намъ присоединились и остальные члены нашего семейства—жена съ дочерью и зятемъ, воспользовавшіеся первою возможностію вырваться изъ Тифлисскаго пекла.

Лето въ Гергерахъ прошло для насъ пріятно и разнообразно. Утро я проводиль, какь всегда, въ занятіяхъ дёлами; послё обёда устраивались ежедневно, за исключеніемъ дурной погоды, большія прогудки пъшкомъ, на линейкахъ и верхомъ по окрестностямъ, большею частью въ живописное Безобдальское ущелье. Для меня достали отличную, спокойную лошадку изъ породы имеретинскихъ иноходцевь, такъ называемыхь *ба̀ча*, и я часто ъ́здиль верхомь, что было полезно для моего здоровья. Ко мит постоянно прітвжали изъ разныхъ мъстъ чиновники по дъламъ, также хорошіе знакомые, гостившіе у насъ по нізскольку дней; приходили мізстные артиллерійскіе офицеры и Воропаевъ съ женой, приглашавшіе и насъ безпрестанно къ себъ, — такъ что въ обществъ у насъ недостатка не было. По вечерамъ составлялись партіи въ бостонъ и въ преферансъ. Сынъ мой съ зятемъ твадили нтсколько разъ на охоту въ Борчалинское кочевье, гдъ познакомились съ извъстнымъ въ то время въ краб агаларомъ Тоштамуромъ, который устраиваль для нихъ эти охотничьи забавы. Ихъ всегда сопровождалъ проживавшій тогда у насъ ученый Александропольскій мирза Абдаль Таймуразъ-оглы, котораго мой сынъ взялъ къ себѣ, чтобы учиться татарскому языку.

Главнымъ образомъ мы были обязаны пріятностью нашей жизни въ Гергерахъ сердечному радушію и гостепріимству Воропаевыхъ, которые усердно заботились о доставленіи намъ всѣхъ
зависѣвшихъ отъ нихъ развлеченій и удовольствій. Они оба были
прекрасные люди. Иванъ Васильевичъ Воропаевъ, заслуженный,
отличавшійся въ битвахъ съ горцами офицеръ, Георгіевскій кавалеръ и вмѣстѣ съ тѣмъ добродушнѣйшій человѣкъ, имѣлъ одну непобѣдимую, фатальную слабость: неустрашимый со всякими врагами и супостатами, онъ страшно боялся мышей. При одномъ словѣ: мышь—онъ мѣнялся въ лицѣ и начиналъ лихорадочно дро-

жать, а при видъ ея положительно падаль въ обморокъ. Этоть паническій страхъ мышей доводиль его иногда до самыхъ эксцентрическихъ выходокъ, чрезвычайно поражавшихъ своей неожиданной странностію. Впосл'єдствій онъ быль переведень батарейнымь командиромъ въ Гори, и на первыхъ же порахъ проделалъ такой казусь, который долго оставался памятень Горійскимь жителямь. По прібадів его къ новому місту назначенія, всів офицеры его батареи собрались представляться въ первый разъ своему начальнику. Воропаевъ бодро вошелъ въ пріемную, сталъ передъ офицерами, и вдругъ поблёднёль какъ полотно, весь затрясся, выхватиль изъ ноженъ шашку, вскочилъ на стулъ, потомъ на столъ и, закрывъ одной рукою глаза, другою сталь отчаянно махать шашкой во всв стороны. Предстоявшіе офицеры, до крайности ошеломленные такимъ необыкновеннымъ явленіемъ, разумфется, не могли себф его объяснить ничёмъ другимъ, кромё припадка внезапнаго умопомёшательства новаго командира. Сцена продолжалась довольно долго, Воропаевъ совершалъ весь этотъ маневръ въ полномъ безмолвіи, по той причинъ, что у него отъ избытка ужаса пропалъ голосъ. Наконецъ все разъяснилось тъмъ, что Воропаеву послышалось, будто въ углу комнаты скребется мышь.

Жена его, Александра Николаевна, чрезвычайно симпатичная женщина какъ наружностію, такъ и душою, до замужества своего слыла самой красивой девушкой въ Тифлисе, и хотя была дочерью неважнаго провіантскаго чиновника Мезенова, но во время управленія краемъ генерала Головина генеральша Головина особенно дорожила присутствіемь на всёхь своихь балахь дёвицы Мезеновой, какъ украшеніемъ своего общества. Когда мы познакомились съ Воропаевыми, ихъ довольно большая семья состояла кромъ ихъ двоихъ съ двумя малолътними дътьми, изъ ея отца, матери и трехъ братьевъ. Въ самое короткое время всѣ они вымерли, за исключеніемъ старушки матери и дітей. Точно что-то роковое преследовало это семейство. Первымъ умеръ отецъ, старикъ Мезеновь; вскоръ потомъ умеръ въ Гори Иванъ Васильевичъ Воропаевъ, отъ горячки, оставивъ семью почти безъ всякихъ средствъ. За нимъ последовалъ оть чахотки старшій изъ братьевъ Воропаевой, молодой человъкъ, только что окончившій курсъ Московскаго университета, служившій въ канцеляріи нам'встника, надежда н опора матери и сестры. Потомъ скончалась отъ чахотки же Александра Николаевна Воропаева, едва перешедшая за тридцатилътній возрасть; а черезь нісколько місяцевь умерь второй ея брать, офицерь, отъ тифа. Третій брать, по выході изъ корпуса, служиль офицеромъ въ Симбирскъ. Не прошло года послъ послъдней смерти, какъ всв газеты наполнились описаніями страшныхъ пожаровъ, свиръпствовавшихъ въ Симбирскъ, истребившихъ большую часть города. Народъ волновался, подозрѣвая поджоги, и доискивался поджигателей. Въ числъ различныхъ эпизодовъ бъдствія, газеты передавали и такой случай: горъла одна изъ улицъ, собравшіяся толпы мрачно смотр'єли на гибель своего города. Туть же стояли два офицера, разговаривая между собою; одинъ изъ нихъ засмѣялся. Изъ толны раздался крикъ: «Смотрите! Мы погибаемъ, а они смѣются! Это и есть наши злодѣи-поджигальщики. Въ огонь ихъ!» — Толпа бросилась къ офицерамъ, одинъ изъ нихъ успълъ вырваться и убъжать, — именно тоть, который смъялся; онь оказался полякомъ; другого схватили и кинули живьемъ въ самое жерло пыдавшаго пламени. Сторъвшій офицерь быль прапорщикь Мезеновь. послъдній сынъ старушки матери, пережившей всю свою семью.

Изъ числа лицъ, навъщавшихъ насъ въ это льто, самымъ замвчательнымъ быль упомянутый выше агаларъ Тоштамуръ, зажиточный Александропольскій татаринь, прапорщикь милиціи и вмёстё съ тъмъ знаменитый разбойникъ. Можетъ быть, онъ самъ лично и - не разбойничаль, но во всякомь случав, по репутаціи, за нимь незыблемо установившейся, считался весьма вліятельнымъ лицомъ въ разбойничьей сферъ, что однако нисколько не стъсняло его свободы и не мъщало его хорошимъ отношеніямъ съ властями. Въроятно прямыхъ уликъ не открывалось, а дъло мастера боялось. Познакомившись съ моимъ сыномъ и зятемъ на охотъ въ Борчалъ, онъ прибыль сюда съ цёлымъ своимъ кочевьемъ, водворившимся неподалеку отъ Гергеръ, въ красивой долинъ, съ цълью отдать имъ визить. Къ тому же онъ быль большимъ пріятелемъ съ нашимъ мирзой Абдаллой, честнымъ и строгимъ мусульманиномъ. Ага Тоштамуръ устроилъ для насъ увеселительное празднество въ кочевьъ, очень занимательное и забавное, особенно для моихъ внуковъ, но окончившееся для насъ весьма неблагополучно, вследствие несчастнаго случая съ моимъ сыномъ. Мы отправились туда съ утра всей семьей, съ Воропаевыми, батарейными офицерами, большой компаніей, и провели тамъ цёлый день до поздняго вечера,

Тоштамуръ хотълъ отличиться и задать пиръ на славу: навезъ съ собою или выписаль всякихъ мёстныхъ татарскихъ музыкантовъ, скомороховъ, канатныхъ плясуновъ, фокусниковъ, акробатовъ, которые цёлый день представляли передъ нами всяческіе фарсы и штуки, подъ аккомпаниментъ неумолкавшей зурны, бубновъ и дикаго для непривычныхъ ушей азіатскаго пѣнія. Обѣдали въ кибиткахъ на разостланныхъ коврахъ. Угощение, конечно, туземное, преизобиловало бараниной во всевозможныхъ видахъ, а также сластями и конфектами, по обычаю восточных кондитерских, на бараньемъ жиръ. День прошелъ для насъ шумно и оригинально. На возвратномъ пути, уже въ поздніе сумерки, мы бхали на линейкахъ, а часть публики верхомъ, въ томъ числѣ и сынъ мой Ростиславъ. Лошадь его, испугавшись чего-то, понесла; дорога шла косогоромъ по склону горы, скопанной по окраинъ прилегающей къ дорогъ; стараясь остановить лошадь, сынъ мой круто повернулъ ее въ гору, рыхлая земля осунулась подъ ея ногами, и дошадь со всего размаха повадилась на землю бокомъ. Съдло было азіатское, съ широкими мёдными стременами; при паденіи, лёвая нога Ростислава проскользнула внутрь стремени и, придавленная всею тяжестью лошади, была ужасно изранена острымъ краемъ стремени, глубоко вонзившимся въ тъло и содравшимъ кожу, болъе чъмъ на четверть, ниже кольна. Съ большимъ усиліемъ онъ выдернулъ ногу изъ-подъ лошади, пытался встать, но не могъ, и трава около него мгновенно обагрилась кровью, ручьемъ текшею изъ раны. Все это произошло на нашихъ глазахъ. Можно себъ представить. какъ мы были перепуганы и каково намъ было смотръть на это.

Спутники сына моего, подоспѣвъ къ нему, подняли его, кое-какъ перевязали рану и, усадивъ съ нами на линейку, привезли домой. Докторъ нашелъ рану очень опасной, а чрезъ нѣсколько дней объявиль о необходимости отнять ногу изъ опасенія антонова огня; но сынъ мой, по счастію, не согласился на операцію, предпочитая лучше умереть, нежели лишиться ноги. Не довѣряя медицинскому искусству доктора, онъ рѣшительно устраниль его отъ себя и началь лечиться у фельдшера, казавшагося ему благонадежнѣе. Къвеликой нашей радости, эта сильно тревожившая насъ мѣра оказалась вполнѣ удачной, и хотя Ростиславъ пролежаль въ постели почти шесть недѣль, но, слава Господу, рана совершенно закрылась, нога окрѣпла, и здоровье его возстановилось по прежнему.

Съ этого времени началось мое знакомство съ Тоштамуромъ, продолжающееся до сихъ поръ. Прівзжая въ Тифлисъ, онъ всегда является ко мнъ, такъ же какъ и въ Александрополъ, когда мнъ случается забзжать туда. Разговоръ его, нелишенный своего рода остроумія и юмора, иногда бываеть очень забавень. Однажды въ Александрополъ онъ пригласилъ меня къ себъ на объдъ. Я вообще не большой охотникъ до званыхъ объдовъ, а тъмъ болье до татарской кухни; но, не желая обидъть почтеннаго агалара отказомъ, принялъ его приглашение; однако въ трапезъ его участвоваль очень ограниченно, изъ опасенія за свой желудокъ. Чрезъ нъсколько времени потомъ, уже въ Тифлисъ, я узналъ отъ нашего мирзы Абдаллы, что Тоштамуръ тогда для этого объда украль быка у своего собственнаго Александропольскаго муфтія. А муфтій у мусульманъ-шінтовъ высокое духовное лицо, въ родъ архіерея. Въ первый затёмъ свой пріёздь въ Тифлись, Тоштамурь пришель къ намъ въ гости. Послъ объда, за кофеемъ, разговоръ между прочимъ коснулся редигіозныхъ предметовъ, именно насчеть магометанскаго ученія о страшномъ судъ. Мирза Абдалла, очень набожный шінть, считавшій себя великимь богословомь, разсказываль, что на страшномъ судъ будутъ судиться первыми и строже всъхъ другихъ мусульмане, а затъмъ уже всъ прочіе; что тамъ будутъ присутствовать не только всё люди, но даже всё звёри, всё животныя; что все жившее и дышавшее съ сотворенія міра предстанеть на судъ предъ лицомъ Аллаха. Кто-то изъ присутствовавшихъ спросилъ Тоштамура, боится ли онъ этого суда.

«Что мнѣ бояться!»—храбро возразиль онь,—«вовсе не боюсь. Что я дѣлаю такое, чтобы мнѣ бояться?»

«Что дѣлаешь?»—воскликнуль въ увлеченіи мирза:— «ты развѣ святой? И святые будутъ бояться, а ты кто такой? Мало ли ты дѣлаешь какихъ дрянныхъ дѣлъ на свѣтѣ».

«А что я дёлаю? Ну, скажи, что я дёлаю?»

«Да воть хоть, напримѣръ»—продолжалъ, подумавъ, мирза,— «помнишь, какъ ты въ Александрополѣ для обѣда эрнала (генерала) укралъ у нашего муфтія быка?»

Агаларъ немножко сконфузился, — не отъ кражи быка, а ему сдёлалось неловко, что я теперь узналъ, что онъ меня потчивалъ краденымъ быкомъ. Но онъ сейчасъ же оправился.

«Ну, что жъ, что укралъ? Ну, и укралъ,—что жъ за важность!»

«Да въдъ это большой гръхъ» — важно доказывамъ мирза: «еслибъ у простого человъка, такъ ничего, а у муфтія нельзя. Муфтій будеть жаловаться самому Аллаху, скажеть: я твой слуга, а воть Тоштамуръ меня обидълъ, укралъ моего быка; накажи его за это».

«А я скажу, что это неправда, что муфтій вреть».

«Не можешь сказать»—горячился мирза,— «туть же будеть и самь быкь! Быкь скажеть Аллаху: да! это правда, я быкь Александропольскаго муфтія, Тоштамурь меня украль и заръзаль для объда эрнала».

«И прекрасно!»—обрадовался Тоштамуръ—«я сейчасъ же возьму быка за рога и отдамъ его муфтію; скажу ему: на, вотъ, возьми своего быка, и пожалуйста отстань отъ меня!»

Такой неожиданный результать ихъ диспута крайне озадачиль мирзу и разсмѣшиль насъ всѣхъ. Тоштамуръ быль очень доволенъ тѣмъ, что привелъ въ смущеніе своего антагониста и такъ удачно отвязался отъ него; даже, казалось, онъ какъ будто предвкушаль будущее, уже упроченное торжество своей находчивости на страшномъ судѣ. Въ этотъ же вечеръ, въ разговорѣ, у него спросили, сколько у него женъ. «Три жены»—объявилъ онъ. При этомъ выразили удивленіе, какъ онъ можетъ уживаться съ тремя женами, тогда какъ у насъ, европейцевъ, и съ одною не всегда уживаются, а отъ трехъ женъ обыкновенно приходится вѣшаться, что́ доказывается даже всѣмъ извѣстною баснею о Троеженцѣ.

«Ничего», — возразилъ Тоштамуръ: — «мнѣ хорошо съ моими тремя женами, потому что когда одна меня бъетъ, двѣ другія всегда заступаются».

Вообще этотъ Борчалинскій герой—прекурьезный татаринъ \*). Въ августъ мъсяцъ я съ зятемъ и частію моего семейства совершиль маленькое путешествіе въ урочище Дарачичагъ, лътнее пребываніе Эриванскихъ чиновниковъ, о коемъ упоминаль выше. На

<sup>\*)</sup> Въ 1870-хъ годахъ Тоштамуръ былъ сосланъ на Сахалинъ за убійство полицейскаго чиновника; но общее мнѣніе не винило его въ этомъ преступленіи, потому что чиновникъ, производя надъ нимъ слѣдствіе по дѣлу совершенно несправедливому, насильственно вторгся въ его гаремъ, что у мусульманъ равносильно святотатству. Въ послѣднюю Турецкую войну конца 70-хъ годовъ, сынъ Тоштамура отличался въ нашихъ войскахъ отвагою и удальствомъ, оказалъ значительныя услуги, и по окончанін войны командующій войсками генералъ Лорисъ-Меликовъ у него спросилъ, какую награду онъ желаетъ получить за свои подвиги; сынъ Тоштамура молилъ о возвращеніи его отца изъ ссылки. Просьба его была исполнена; Тоштамуръ возвратился на родину, но вскорѣ послѣ того умеръ.

берегу Гокчи пересёль въ шлюпку и снова проёхался по озеру; заёзжаль въ армянскій монастырь на скалѣ Севанго. Въ Дарачичагѣ я провель нѣсколько пріятныхъ дней. Осматриваль уже знакомыя и еще незнакомыя окрестности, древнія церкви, хотя запущенныя, съ обрушившимися куполами, но любопытныя по красивой отдёлкѣ и прочному построенію, интересовавшія меня такъ же, какъ и въ первый мой сюда пріѣздъ; ѣздилъ въ Караванъ-Сарай, откуда любовался издали видомъ Арарата, и съ удовольствіемъ дышаль чистымъ, легкимъ воздухомъ всей этой здоровой мѣстности. Черезъ недѣлю мы возвратились обратно въ Гергеры.

Здёсь я окончиль и отправиль къ князю Воронцову проэкть новаго преобразованія управленія государственными имуществами въ Закавказскомъ краё. А въ половинё сентября мы собрались въ дорогу и разстались съ Гергерами. Воронаевъ съ своими офицерами устроиль намъ торжественныя проводы до самой Каменки, гдё прощальный обёдъ съ разливнымъ моремъ шампанскаго продолжался такъ долго, что мы едва къ вечеру успёли выбраться въ дальнёйшій путь.

На третій день мы расположились на отдыхъ въ колоніи Екатериненфельдъ, гдѣ дѣла меня задержали болѣе двухъ недѣль. Колонія это хорошая, жили мы въ ней спокойно и удобно. Во время нашего пребыванія въ ней произошли два трагическихъ случая: на площади, пересѣкающей главную улицу, въ канавѣ, гдѣ не было и на полъ-аршина воды, утонула маленькая колонистская дѣвочка; а вскорѣ затѣмъ одинъ нѣмецъ, домохозяинъ, наработавшись въ своемъ саду, прилегъ подъ деревомъ отдохнуть и крѣпко заснулъ. Къ нему тихонько подкралась гіена, забравшаяся въ садъ, и откусила у него носъ. Бѣдный нѣмецъ, страшно обезображенный, едва не истекъ кровью. Здѣсь вездѣ эти гадкіе звѣри водятся во множествѣ, такъ же какъ и шакалы, вой которыхъ по ночамъ напоминаетъ пронзительный дѣтскій крикъ или плачъ.

Изъ Екатериненфельда мы перевхали въ Елисабетталь, откуда мое семейство возвратилось въ Тифлисъ, а я завхалъ еще въ Маріенфельдъ, гдв оставался до конца октября, главнейше по причинъ тамъ устраиваемой и никогда не устроенной надлежащимъ образомъ іорской канавы.

По прівздв въ Тифлисъ, мнв не пришлось тамъ долго засиживаться; въ теченіе короткаго времени, я сдвлаль еще нъсколь-

ко повздокъ по служебнымъ надобностямъ. Подъ конецъ года, кромѣ обычныхъ монхъ многочисленныхъ кабинетныхъ занятій, въ нашемъ совѣтѣ также накопились довольно важныя дѣла. Между прочимъ. 14-го ноября у насъ происходило продолжительное засъданіе подъ предсѣдательствомъ намѣстника, для обсужденія объ открытіи Эриванской губерніи.

Первые дни начавшагося 1850 года ознаменовались полученіемъ Высочайшаго утвержденія объ уничтоженіи въ Закавказскомъ краф палатъ государственныхъ имуществъ и объ учрежденіи при главномъ управленіи, подъ названіемъ «экспедиціи» — въ родф министерскаго департаментамента, управляющимъ коего назначенъ я. Много въ началф было мнф хлопотъ, много представлялось затрудненій при введеніи новаго преобразованія; не менфе того возникло по сему случаю всякихъ говоровъ и толковъ на разные лады. Однако экспедиція была торжественно открыта, и дѣла пошли вновь установленнымъ порядкомъ.

Могу сказать по совъсти, что все зависъвшее отъ меня къ основанію дучшаго устройства въ новомъ ходѣ дѣлъ я сдѣлалъ. Но успѣхъ хорошаго и точнаго исполненія моихъ распоряженій отъ меня не зависѣлъ, потому что исполнителями на мѣстахъ были уѣздные начальники, непосредственно подчиненные губернаторамъ. Я могъ имѣтъ только ближайшее вліяніе на улучшеніе быта и организаціи русскихъ поселенцевъ, а также на устройство водопроводовъ и водвореніе хотя нѣкотораго начала порядка въ управленіи и пользованіи лѣсами.

Натурально, служебныя мои занятія сравнительно съ прежними удвоились, заботы по различнымь частямь управленія во множеств'є прибавились, особенно при первыхь, вступительныхь шагахь д'вятельности новообразованнаго учрежденія. Тогда же, въ самомъ его началь, я имыть непріятность открыть плутовскую стачку двухь изь моихь подчиненныхь чиновниковь, которыхь до того времени считаль вполны благонадежными. Произошло это совершенно случайно. Въ одно воскресное утро чиновникъ, находившійся при мны съ давнихь поръ, еще изъ Астрахани, разбираль на моемъ письменномь столы пакеты и дыловыя письма, полученныя въ тоть день, распечатываль и читаль ихъ мны вслухъ, не заглядывая на адресы. Въ числы бумагь попалось письмо, адресованное въ канцелярію экспедиціи государственныхъ имуществь,

писанное чиновникомъ, завъдывавшимъ многими значительными раскольничьими поселеніями, къ другому чиновнику, служившему въ моей канцеляріи. Письмо обнаруживало самымъ несомнённымъ образомъ переписку ихъ между собою и раскольниками о томъ, какимъ образомъ помогать послёднимъ въ приписке и укрывательствъ приходящихъ къ нимъ бъглыхъ ихъ собратій, разумъется, за хорошую плату. Это открытіе тёмъ прискорбнёе подёйствовало на меня, что оба чиновника по способностямъ, усердію и добропорядочности, выказываемыми ими досель, считались мною одними изъ лучшихъ въ составъ моего въдомства и были такимъ же образомъ зарекомендованы мною князю-намфстнику, предъ которымъ я быль поставлень теперь въ самое неловкое положение. Мит самому было очень досадно и совъстно, что я могъ такъ ошибиться въ людяхъ и своей ошибкой ввести въ заблужденіе другихъ Я счель своей обязанностію довести это обстоятельство до свѣдѣнія князя; безотлагательно доложиль ему о случившемся, представиль обличительное письмо и просиль извиненія въ моемъ промахѣ.

Князь Михаилъ Семеновичъ спокойно меня выслушалъ, поглядълъ на меня какъ бы съ легкимъ удивленіемъ, махнулъ рукой п улыбаясь сказалъ:

«Вотъ нашли еще въ чемъ извиняться! Со мною столько случалось такихъ исторій, что я и счетъ имъ потерялъ. Я такъ привыкъ къ подобнымъ открытіямъ, что давно ужъ сдёлался къ нимъ совершенно равнодушенъ. Удивляюсь, какъ вы еще можете принимать это къ сердцу. Развѣ можно узнать человѣка, пока онъ самъ не проявитъ себя?».

Это справедливое разсужденіе, результать глубокаго житейскаго, практическаго опыта, немного успокоило меня относительно воззрѣнія князя по этому поводу. Но хотя я самъ, конечно, пспыталь на своемъ вѣку не мало такого рода сюрпризовъ и по совѣсти никакъ не могъ считать себя отвѣтственнымъ за нихъ, все же, къ сожалѣнію, не успѣлъ еще пріобрѣсть настолько философской мудрости, чтобы принимать ихъ съ такимъ же безстрастіемъ и спокойствіемъ; они всегда болѣе или менѣе смущали меня.

Ранней весной Тифлисъ находился въ ожиданіи новаго, еще невиданнаго имъ зрѣлища: открытія первой въ странѣ сельско-хозяйственной, промышленной выставки произведеній и издѣлій края, возбуждавшей большой интересъ и любопытство публикп. Князь

Воронцовъ отнесся къ этому дёлу съ полнымъ сочувствіемъ, а потому для устройства его было оказано всевозможное содбиствіе и помощь. Выставка открылась въ мартъ. Она вышла очень удачна для первопачальнаго опыта въ этомъ родъ. Я съ удовольствіемъ нъсколько разъ осматривалъ ее, особенно сельско-хозяйственный отдель, составленіемь котораго занимался, по порученію князя. зять мой Ю. Ф. Витте. Всю же выставку вообще устранваль прі-совътникъ баронъ Мейендорфъ, человъкъ образованный, но необыкновенно плодовитый прожектёрь, а вмёстё съ тёмь превеликій фантазеръ. Онъ пробыль въ Тифлисъ нъсколько лъть, которыя посвятиль исключительно на измышленіе разныхъ глубокомысленныхъ предпріятій, оказывавшихся, за немногими исключеніями, однъ несостоятельнъе другихъ. Между прочимъ онъ уговорилъ князя Воронцова основать пароходство на Курѣ и многія хозяйственныя заведенія въ большихъ разм'трахъ. Вст эти плоды подвижнаго воображенія барона Мейендорфа поглотили много денегь, и всѣ они, еще до выбзда его изъ Закавказья, успъли совершенно уничтожиться, какъ бы разлетъться прахомь. Изъ множества его проэктовъ, иные кажется могли бы примѣниться практически, но въ общей масст, они провалились вст одинаково безследно. Не знаю. отчего именно это произошло; по его ли единственно винъ, или по недостатку терпънія, настойчивости и умънія выбирать способныхъ людей со стороны главнаго начальства; а думаю, что все витстъ.

Въ мартъ у насъ въ Совътъ состоялось особенное, по предмету обсужденій, продолжительное засъданіе, заключавшееся въ совъщаніяхъ объ учрежденіи новыхъ гражданскихъ мундировъ на Кавказъ. Обсудили и учредили. А 29-го того же мъсяца я съ зятемъ моимъ присутствовали у князя Воронцова на открытіи общества сельскаго хозяйства, коего были членами.

Приблизительно около этого времени разыгралась маленькая исторія, поставившая въ крайне непріятное недоумѣніе все Тифлисское народонаселеніе. Совершенно неожиданно для всѣхъ, городскіе торговцы мясомъ закрыли свои лавки и прекратили торговлю говядиной. Вышло это вслѣдствіе того, что съ нѣкоторыхъ поръ мясные продукты въ городѣ стали безъ всякой причины повышаться въ цѣнѣ, что возбудило ропотъ и жалобы жителей, до-

шедшіе до свёдёнія нам'єстника. Князь приказаль немедленно понизить таксы и строго наблюдать за исполненіемъ этого распоряженія. Оно такъ не понравилось мясникамъ, что они, не долго думая, сдёлали между собою единодушную стачку и, какъ сказано, одновременно, внезапно заперли всё свои лавки. Въ продолженіе двухъ дней нельзя было достать ни за какія деньги куска говядины, весь городъ содержался на строжайшемъ постё. Поднялся общій крикъ. Князь Воронцовъ, узнавъ объ этой продълкте, призваль губернатора, коимъ состояль тогда генераль-маіоръ князь Андрониковъ, и кртіко распекъ его за подобные безпорядки въ городѣ. Вслёдъ за тёмъ драматизмъ мясной исторіи началъ принимать траги-комическій характеръ.

Надобно знать, что князь Иванъ Малхазовичъ Андрониковъ, популярно называемый въ Грузіи просто «Малхазычъ», хотя въ молодости служилъ въ гвардіи, живалъ въ Петербургѣ, но къ европейской цивилизаціи ничуть не пріобщился и сохранилъ себя во всей полнотѣ, по нраву и обычаямъ, цѣльнымъ азіатскимъ человѣкомъ. Храбрый на войнѣ, крайне неподатливый въ общежитіи, онъ не только не имѣлъ никакого понятія о русскихъ законахъ, о размѣрѣ правъ должностныхъ лицъ, но даже не могъ или не хотѣлъ одолѣть премудрости русской грамоты, и долго не умѣлъ подписывать своего собственнаго имени: вмѣсто «Андрониковъ»— писалъ: «князъ Андроковъ». Только по назначеніи его Тифлисскимъ губернаторомъ (своеобразной подчасъ волею князя-намѣстника) онъ выучился этой хитрости, послѣ трехмѣсячныхъ прилежныхъ стараній и умственнаго напряженія.

Итакъ, князь Иванъ Малхазовичъ Андрониковъ, сильно раздраженный вышесказанной головомойкой намѣстника, желая на комънибудь выместить злость, отправился прямо въ городскую думу. Въ присутственной залѣ онъ засталъ засѣданіе думы въ полномъ собраніи, и безъ дальнихъ объясненій, сразу, ожесточенно напустился на городского голову, съ криками и ругательствами обвиняя его и думу во всей происшедшей неурядицѣ. Озадаченный голова резонно возразилъ озлобленному губернатору, что его сіятельство напрасно изволитъ такъ кричать и браниться, что дума ни въ чемъ ве виновна, что ея дѣло надзирать за торговлей, смотрѣть за соблюденіемъ таксы, а за порядкомъ мясныхъ лавокъ и мясниковъ обязана смотрѣть полиція; всѣмъ извѣстно, что полиція въ

Тифлисъ самая дрянная и полицейскіе никуда не годятся; и что князь Андрониковъ, какъ прямой начальникъ полиціи, долженъ обратиться съ своей руганью къ ней, а никакъ не къ думъ, не имъющей въ этомъ дълъ никакого участія, слъдовательно и отвътственности.

Слова эти привели пылкаго генерала въ такой гибвъ, что онъ, окончательно разсвирбибвъ, съ яростію удариль кулакомъ по столу и векричалъ неистовымъ голосомъ, исполнившимъ страха все присутствовавшее собраніе:

«Если бы у меня теперь быль кинжаль, я бы тебя сейчась же закололь!»

Послѣ этого краткаго, но потрясающаго возгласа, князь Андрониковъ съ грознымъ видомъ удалился изъ залы присутствія.

Возвратившисъ къ себѣ домой въ самомъ сердитомъ расположеніи духа, поджигаемый страстнымъ позывомъ отомстить головѣ за его продерзости, онъ первымъ дѣломъ послалъ за своимъ секретаремъ (помнится, княземъ Джорджадзе), дѣльнымъ, толковымъ чиновникомъ, приставленнымъ къ нему спеціально для его руководствованія и вразумленія. При появленіи секретаря губернаторъ ошеломиль его объявленіемъ энергичнаго приказа къ неотложному исполненію:

— «Какъ можно скоръ́е сдъ́лайте распоряженіе, чтобы градскаго голову немедленно схватить и высѣчь плетьми на площади!»

Чиновникъ, хотя хорошо знакомый съ нравомъ своего начальника, сначала не повърилъ своимъ ушамъ, но по вторичномъ возглашении приказания осмълился скромно замътить:

- «Ваше сіятельство, это невозможно! По русскимъ законамъ вы не имъете права сдълать такое распоряженіе, и его никто не послушаетъ».
- «Какъ не послушаютъ! Что ты знаешь! Ну, въ такомъ случать, я приказываю сейчасъ же ему забрить лобъ и отдать въ солдаты!»
  - «Этого тоже никакъ нельзя сдёлать».
- «Гмъ!— сердито заворчалъ Малхазычъ,—такъ пусть его сегодня же запрутъ въ острогъ!»
  - «И это никакъ невозможно».
- «А я хочу непремѣнно, чтобы его хоть высѣкли! если нельзя публично, то пусть домашнимъ образомъ».

- «Городского голову нельзя высёчь.»
- «Такъ пусть по крайней мъръ его посадять подъ карауль!»
- -- «И подъ караулъ нельзя посадить городского голову.»
- «И подъ караулъ нельзя?»
- «Ни подъ какимъ видомъ нельзя.»
- «Ты что знаешь! Я не могу подъ карауль?!»
- «Не можете, ваше сіятельство. Ничего этого вы не можете сдѣлать. Городского голову вы не можете ни высѣчь, ни отдать въ солдаты, ни запереть въ острогъ, ни посадить подъ караулъ. Вы ничего не можете ему такого сдѣлать».
  - «Кто такъ сказаль?»
  - «Законъ такъ сказалъ».

Андрониковъ отчаянно замычалъ, остановился, помолчалъ, подумалъ и наконецъ воскликнулъ рѣшительнымъ тономъ:

- «Ну такъ я пойду, побыо его!»
- «Вотъ это другое дѣло, одобрительно согласился секретарь,— побить городского голову вы можете, если вамъ угодно; вы его побьете, онъ васъ побьеть, и прекрасно, тѣмъ все и кончится».

Однако князю Андроникову не удалось удовлетворить себя даже и этимъ маленькимъ удовольствіемъ. Самъ ли передумалъ, отсовѣтовалъ ли кто, только онъ голову не побилъ. Можетъ быть не успѣлъ, потому что вынужденный принять скорѣйшія мѣры для освобожденія города отъ неурочнаго мясопуста, онъ долженъ былъ прежде всего заняться этимъ дѣломъ; а потомъ, погодя, уже кипятокъ остылъ, и страстный порывъ мстительности улегся.

Съ мясниками онъ управился скоро: не затрудняясь мъропріятіями, онъ объявиль базарнымъ революціонерамъ, что если они сегодня же не начнутъ торговать мясомъ, то онъ вытребуетъ солдатъ, прикажетъ разбить всъ мясныя лавки и выкинуть на улицу все, что тамъ найдется. Эта резолюція подъйствовала очень успъшно, и съ того же дня говядина снова проявилась въ городъ.

Четыре года спустя, во время крымской войны, князь Иванъ Малхазовичъ Андрониковъ воевалъ съ большимъ успѣхомъ въ Закавказьи. Командуя Горійскимъ отрядомъ, онъ усердно колотилъ турокъ, а въ Кобулетскомъ санджакѣ, при рѣкѣ Чолокѣ, расколотилъ на голову мушира Селимъ пашу съ его 34-хъ тысячнымъ корпусомъ, забравъ въ трофеи побѣдъ весь лагерь, всю артиллерію, пушки, знамена, значки и множество оружія.

Нѣтъ сомнѣнія, что побіеніе враждебнаго турецкаго мушира не въ примѣръ славнѣе и лестнѣе побіенія безобиднаго градскаго головы. Надобно полагать, что такая удача на полѣ брани вознаградила съ лихвою князя Ивана Малхазовича за неудачу въ Тифлисской городской думѣ. Но въ тотъ день гнѣвнаго увлеченія, когда ему такъ сердечно хотѣлось разнести вдребезги, или хотя по крайности посѣчь дерзновеннаго голову,—еслибы въ тотъ день предложили будущему Чолокскому герою, разгромившему турецкій корпусъ, выборъ между муширомъ и головой. едва ли не вышло бы наоборотъ, и пострадать пришлось бы не муширу, а головѣ

Князь Андрониковъ тогда оказалъ мнѣ большую услугу, давъ указанія на участки свободныхъ земель въ Кахетіи (его родинѣ). для поселенія колонистовъ или русскихъ переселенцевъ. Я нарочно 3-го мая поѣхалъ въ Кахетію для обозрѣнія этихъ участковъ и нашелъ ихъ вполнѣ удобными. Я проѣхалъ на Сигнахъ и Телавъ. Въ Сигнахскомъ уѣздѣ видѣлъ казенныхъ и церковныхъ крестьянъ въ той же крайней бѣдности, о коей упоминалъ выше, по причинѣ (кромѣ неурожаевъ) накопившихся неоплатныхъ долговъ армянамъ-кулакамъ. Князья и дворяне тоже быстро бѣднѣли, какъ отъ безпечности, такъ и отъ раздробленія имѣній, чему никакихъ предѣловъ у нихъ до сего времени не поставлено. Князей въ уѣздѣ больше всего Андрониковыхъ и Вачнадзе; самый богатый изъ нихъ,— нашъ губернаторъ Иванъ Малхазавичъ, имѣющій здѣсь двѣсти дымовъ крестьянъ.

За Сигнахомъ замѣчательно Анахское ущелье какъ по мѣстоположенію, такъ и особенно по множеству родниковъ, на коихъ устроено болѣе сорока небольшихъ водяныхъ мельницъ. До станціи Мокучанской дорога пролегаетъ въ долинѣ близъ селеній, раскинутыхъ налѣво, почти безпрерывною цѣпью по скату горъ, у подножія которыхъ тянутся сплошнымъ рядомъ виноградные сады. Лучшія изъ селеній, Карданахъ п Бакурцихе.— помѣщичьи; первое почти все князей Вачнадзе. Телавскій уѣздъ начинается въ четырехъ верстахъ отъ станціп, дорога проходить уже черезъ самыя селенія и между садами. Мѣста прелестныя: съ правой стороны горы снѣжныя, съ лѣвой—покрытыя густымъ лѣсомъ. Наиболѣе выдающееся пзъ селеній,— Цпнондалы, принадлежащее князьямъ Чавчавадзе\*).

<sup>\*)</sup> Нынъ куплено Государемь Императоромъ.

Телавъ городокъ небольшой, но живописно расположенный на пригоркѣ, съ разбросанными каменными домами и садиками. Крѣпость еще довольно уцѣлѣла; въ ней двѣ церкви и дворецъ царя Ираклія, въ которомъ три комнаты возобновлены, а прочая часть въ разрушеніи. Отсюда я повернуль на Гамборы, въ 30-ти верстахъ отъ Телава, по низменности, покрытой садами и рощами; дальше, поднявшись верстъ на двѣнадцать въ гору, спустился настолько же внизъ, большею частію лѣсомъ. Дорога хотя не слишкомъ каменистая, но постоянно грязная и топкая, по причинѣ множества горныхъ рудниковъ, отчего устройство ея очень затруднительно. Я вынужденъ былъ сдѣлать почти весь этотъ переѣздъ верхомъ. Въ Гамборахъ, пообѣдавъ у батарейнаго командира подполковника Левина, къ вечеру прибылъ въ колонію Маріенфельдъ, дабы осмотрѣть іорскую канаву, уже оконченную по Самгорскому полю.

. Дня черезъ два я выбхаль въ Лачины навстрбчу князя Воронцова, пробажавшаго въ Дагестанъ; прождаль его тамъ часа три, и наконець дождался къ четыремъ часамъ. Князя провожали княгиня Елисавета Ксаверьевна, ея родственница графиня Шуазель. князь Бебутовъ, начальникъ штаба Коцебу, Сафоновъ и много другихъ. Вмъстъ съ ними я отправился на канаву, которую князь желаль видъть. Онъ останся ею доволень, только приказаль провести далье, до впаденія вь оврагь, чтобы вода могла удобнье, прямо стекать въ Демурчасальскую канаву на Караясской степи; сдълаль распоряжение объ исправлении послъдней канавы, о построеніи каменнаго моста, монумента при немъ, одобрилъ всѣ мон распораженія и потхаль со всей свитой объдать и ночевать въ Маріенфельдъ, гдъ я пробыль у него до десяти часовъ. На слъдую-<mark>щій день князь пр</mark>одолжаль путь въ экспедицію, а княгиня съ графинею, распростясь съ нимъ, повернули обратно въ Тифлисъ, куда и я за ними послъдовалъ.

Дома я оставался не долго, и снова пустился въ объёзды по ближайшимъ поселеніямъ въ Самхетіи, впрочемъ, не слишкомъ продолжительные, чёмъ я былъ очень доволенъ, потому что все время меня преслёдовала отвратительная погода, съ бурями, грозою и проливнымъ дождемъ.

Возвратясь въ Тифлисъ, я засталъ городъ въ необыкновенномъ движеніи, по случаю происходившаго въ тотъ день, 14-го іюня, погребенія въ Михетъ послъдней грузинской царицы Маріи Георгіевны, умершей въ Москвѣ и привезенной въ Грузію послѣ слишкомъ сорокалѣтняго отсутствія, для помѣщенія въ общей царской усыпальницѣ Михетскаго собора, возлѣ ея мужа, царя Георгія, умершаго въ 1800 году. Все туземное общество и народонаселеніе стремилось въ Михетъ отдать послѣдній долгъ праху ея. Эта царица, изъ семейства князей Циціановыхъ, вдова послѣдняго Грузинскаго и Кахетинскаго царя Георгія XIII-го, надѣлала въ свое время много шума и возбудила много толковь.

Въ началъ стольтія, вскоръ по присоединеніи Грузін къ Россін, главнокомандующій князь Циціановъ, по приказанію изъ Петербурга, предложиль вдовствующей царицѣ немедлению выбхать со всемь семействомь изъ Тифлиса въ Россію. Царица наотръзъ отказалась. Князь Циціановь, не смотря на то, что самъ быль грузинъ по происхожденію, а можеть быть именно но этой самой причинъ. не слишкомъ церемонился съ туземной аристократіей. Онъ послаль къ цариць храбраго генерала Лазарева (побрантеля Омара, хана Аварскаго) съ дорожными экипажами и строжайшимъ наказомъ уговорить ее, усадить въ экинажи и безъ проволочекъ отправить въ дорогу. Лазаревъ (по сказаніямь молвы пользовавшійся близкой благосклонностію царицы) какъ ни старался убъдить ее, но все было напрасно: она сердилась, бранидась и бхать не желала. Вынужденный исполнить приказание начальства во что бы ни стало. Лазаревъ хотъль повезти ее силою. Тогда, говорять, произошла скандальная сцена: будто бы въ пылу гива она дала ему пощечину, а онъ, не задумываясь, возвратиль ей оную. Такъ или не такъ, только разъяренная царица вытащила изъ подъ тюфяка тахты, на которой предъ тъмъ сидъла, большой кинжаль, и заколола генерала. Онь туть же скончался. А царицу съ дътьми сейчасъ же взяли, посадили въ экипажи и отвезли въ Бългородъ, гдъ она жила на покаянии, кажется при монастыръ, нъсколько лъть, а потомъ переселилась въ Москву и пребывала тамъ до конца жизни. Общее мнѣніе, заслуживающее довфрія, утверждало, что Лазаревь убить не собственноручно царицей, а находившимся при ней бичо. — молодымъ человъкомъ въ родб телохранителя, кахетинцемъ Химшіевымъ, которому она передала кинжаль съ приказаніемь убить генерала; а по исполненіп этого приказанія взяла вину на себя, объявивь себя убійцей для спасенія настоящаго убійцы. Это же, какъ говорять, подтверждаль въ Михетъ, на ея похоронахъ, сопровождавшій тъло изъ Москвы духовникъ ея, заявившій, что на предсмертной исповъди царица сказала ему, что генерала Лазарева не она убила, и просила послъ ея смерти объявить это гласно.

Вскоръ затъмъ наступило время для нашей лътней перекочевки, мъстомъ которой на этотъ разъ было избрано военное поселеніе Пріютъ, куда я со всъми моими и перетхалъ 25-го іюня. Собственно оно называется Елисаветинское, но, находясь очень близко отъ Пріюта, вообще носитъ его же названіе.

Здёсь нелишнимъ считаю сказать, что такое были военныя поселенія въ Грузіи. Кажется, что еще при Ермоловъ породилась мысль къ основанію ихъ, изъ отставныхъ или выслужившихъ сроки нижнихъ воинскихъ чиновъ, съ цёлью, съ одной стоуспокоенія заслуженныхъ воиновъ, коимъ возвращаться въ Россію было или трудно, или, за неимѣніемъ близкаго родства, не для кого и не для чего; а съ другой — чтобы между туземными населеніями водворить русскій элементь. Таковой проэкть приведень въ действие при главнокомандующихъ Головине и Нейдгардть. Для этихъ поселеній избраны здоровыя, хорошія мьста, почти всъ близъ постоянныхъ полковыхъ квартиръ. Земли надълено вдоволь, на обзаведеніе сдёлано достаточное вспоможеніе, даны всь средства для успъшнаго водворенія. При такихъ условіяхъ поселенія могли бы скоро утвердить свое благосостояніе и приносить вообще пользу краю, особенно находясь большею частію невдалекъ отъ Тифлиса, гдъ всъ продукты могуть всегда сбываться по выгодной ціні, — если бы съ самаго начала ихъ учрежденія быль установлень хорошій надзорь за ихъ поведеніемь и прилежаніемъ къ хозяйству. Къ сожадънію, объ этомъ-то вовсе и не подумали. Поселяне были сначала подчинены полковымъ командирамъ. которые объ ихъ нравственности и домашнихъ распорядкахъ вовсе пе заботились, а считали ихъ чёмъ-то въ родё приписныхъ къ полковымъ квартирамь крѣпостныхъ крестьянъ, и извлекали изъ нихъ всевозможную матерьяльную въ своихъ видахъ пользу. Это дошло до свъдънія князя Воронцова, который предварительно поручиль мнъ обозрѣть поселенія, а потомъ составить проэкть о передачѣ ихъ въ управление вновь учрежденной экспедиции государственныхъ имуществъ, что мною и было исполнено. Правда, что и это распоряжение до сихъ поръ вполнъ не достигло своей цъли, именно

потому, что эти поселенія разсѣяны по краю, и что ближайшій надзоръ за ними на мѣстахъ ихъ жительства я долженъ былъ ввѣрить мѣстному начальнику изъ чиновниковъ. А какъ трудно найти порядочнаго чиновника. благонамѣреннаго и дѣятельнаго, особенно въ Закавказъѣ, —это я уже сказалъ выше, въ статъѣ объ управленіи духоборцами. Но все-таки поселяне хоть нѣсколько теперь лучше, чѣмъ были дотолѣ, особенно молодое поколѣніе.

Въ одномъ изъ такихъ-то поселеній я устроился для проведенія лъта. Военное поселнніе Пріють находится оть Тифлиса всего въ тридцати верстахъ, между Коджорами и полковою штабъквартирою Эриванскаго гренадерскаго полка, Манглисомъ. Климатъ здёсь хорошій, а мёстоположеніе еще лучше. Главнокомандующій Нейдгардть основаль близь этого поселенія мъстопребываніе на лътнее время главныхъ начальниковъ края и всего главнаго управленія, назвавъ его Пріютомъ. Нѣсколько зданій для квартированія ихъ возведены изъ экономическихъ суммъ. Выборъ мѣста, по моему мнінію, быль самый удачный какь по климату и красоті природы, такъ и по недальнему разстоянію отъ Тифлиса. Очень жаль, что докторь п фаворить князя Воронцова, Андреевскій. склониль его измёнить это распоряжение переводомь лётняго пребыванія главнаго управленія въ Коджоры, гдб и климать суровве. и удобствъ для размъщенія чиновниковъ, особенно небогатыхъ. гораздо менве. Нъсколько тысячь рублей было брошено на постройку зданій, которыя теперь уже всё развалились и совсёмь уничтожаются. Главное изъ нихъ называлось казармою.

Я пробыть здёсь съ моимъ семействомъ лётніе мёсяцы, расподожась въ нёсколькихъ наемныхъ поселянскихъ домишкахъ, если и не слишкомъ удобно, то все же сносно и довольно спокойно. даже, можно сказать, пріятно, за исключеніемъ тёхъ періодовъ времени, когда, какъ обыкновенно на возвышенностяхъ, наступаетъ дурная погода, съ холодами, сыростію, продолжительными дождями, что иногда очень надоёдало: но такіе періоды лётомъ неизоёжны во всёхъ гористыхъ мёстахъ края. Надобно или переносить ихъ, вооружившись терпёніемъ, или задыхаться въ Тифлисѣ отъ жару.

Поселеніе Пріють было тогда окружено лѣсомь на близкомь разстоянін, а настоящій пріють, гдѣ предназначалась резпденція главнокомандующаго, находился совсѣмь въ лѣсу, мѣстами дрему-

чемъ, возлѣ большой дороги, ведущей въ Манглисъ, и всѣ постройки тонули въ зелени густой, тѣнистой рощи. Проѣзжая дорога, на пространствѣ многихъ верстъ, шла въ видѣ прекрасной аллеи, окаймленной съ обѣихъ сторонъ высокими зелеными стѣнами старыхъ, вѣтвистыхъ деревьевъ. Нѣсколько лѣтъ послѣ того, когда я подъѣзжалъ къ Пріюту, я просто не узналъ этой мѣстности: вмѣсто аллеи въ лѣсу,—широкая, пустынная дорога разстилалась въ какой-то степи, а лѣсъ виднѣлся по бокамъ издали, чутъ ли не на горизонтѣ. Все кругомъ было вырублено.

Какъ часто, смотря на подобныя вопіющія порубки, припоминалось мнѣ чрезвычайно удачное, остроумное словцо бывшаго министра финансовъ графа Канкрина. На одномъ изъ экзаменовъ въ лѣсномъ институтъ преподаватель спросилъ экзаменовавшагося ученика:

- «Какіе водятся вь лѣсахъ истребители, самые вредные для лѣса?»
  - «Хоботоносецъ и древовдъ»,— отвъчалъ ученикъ.
- «Нѣтъ»,—замѣтилъ присутствовавшій на экзаменѣ графъ Канкринъ,—«совсѣмъ не такъ: самые вредные истребители лѣса вовсе не хоботоносецъ и не древоѣдъ, а топороносецъ и хлюбоюдъ».

По несчастію, сказано совершенно върно.

Воздъ развалинъ дома, служившаго нъкогда жилищемъ главнокомандующаго Нейдгардта, а потомъ обращеннаго въ казарму, въ глубинъ рощи, въ маленькомъ домикъ изъ двухъ комнатъ, проживаль грузинскій пом'єщикь князь Тулаевь, пожилой холостякь. Въроятно, скучая въ своемъ уединенномъ одиночествъ, онъ былъ очень доволенъ нашимъ перевздомъ въ его сосвдство, всякій вечеръ приходилъ къ намъ, по вечерамъ игралъ со мною въ преферансь и часто приглашаль нась къ себѣ въ рощу обѣдать. Обѣды конечно готовились моими поварами, изъ привозимыхъ моихъ же припасовъ, а Тулаевъ отчасти угощалъ виномъ изъ своей деревни. Мы тамъ въ хорошую погоду съ удовольствіемъ проводили иногда почти цёлые дни; об'ёдали на чистомъ воздух'ё, подъ тёнію в'ёковыхъ чинаръ и оръховъ, гуляли въ лъсу, пили чай и возвращались домой поздно вечеромъ, всегда почти пѣшкомъ. У насъ постоянно были гости изъ Тифлиса, Коджоръ, также чиновники, офицеры по дъламъ, знакомые, ъхавшіе въ Манглисъ и оттуда, завзжавшіе по дорогв къ намъ отдохнуть и разсказать новости.

Вст они въ тт дни отправлялись съ нами объдать въ лъсъ, и время проходило очень оживленно. У Тулаева бывали и свои гости, пріятели-туземцы изъ города и деревни; ихъ было немного, всего два, грузины, одинъ дворянинъ Чачиковъ и другой, называвшійся храбрымъ поручикомъ — фамиліи не припомню — очень забавные люди, увеселявшіе насъ разсказами разныхъ занимательныхъ событій изъ жизни старой и современной Грузіи. Оба они были не женаты и далеко не молоды. Особенно курьезно отличался въ разговорахъ храбрый поручикъ, неглупый старичекъ, съ приправой замъчательнаго туземнаго юмора. Его однажды кто-то изъ нашего общества спросилъ, почему онъ до сихъ поръ не женился? Храбрый поручикъ повъдалъ намъ, съ глубокимъ вздохомъ, грустную причину этого обстоятельства.

— «Вотъ, еслибъ теперь было такое время, какъ при нашихъ царяхъ, то я давно бы ужъ женился. Я бы тогда купилъ своей женъ чадру за шесть абазовъ, а она и носила бы ее шесть годовъ. А теперь, если я только женюсь, она сейчасъ скажетъ: дай мнъ башмакъ, дай мнъ клокъ, дай мнъ шляпка! — Я скажу: на что башмакъ? На что шляпка? А она скажетъ: у Тамамшевой есть башмакъ, у Орбеліановой есть шляпка, у Тумановой есть клокъ! Давай мнъ шляпка, давай мнъ клокъ! — А я гдъ возьму деньги на шляпка и клокъ? Лучше не надо жены».

Въроятно по той же причинъ и Тулаевъ не женился, хотя средства къ жизни у него должны бы быть порядочныя. Онъ имътъ 1800 десятинъ хорошей земли подълъсомъ и съ сотню душъ крестьянъ. Съ такимъ состояніемъ въ Россіи всегда можно проживать безъ нужды. Но здёсь не Россія, а Грузія: здёсь попадаются пом'ящики и побогаче Тулаева, которые живуть немного чьт лучше своихъ буйволовъ, пребывающихъ въ затхлыхъ буйлятникахъ. Тулаевъ жилъ въ своемъ домикъ, хозяйственно обставленномъ, но скудно и грязно. Онъ жаловался на плохія дёла, объясмяя ихъ тъмъ, что лъсъ даетъ мало, а крестьяне и того меньше. Раза трп-четыре въ годъ, по большимъ праздникамъ, къ нему приходять изъ деревни нѣсколько мужиковъ съ поздравленіемъ. приносять ему пару или двъ куръ, иногда и барана, а господинъ долженъ ихъ за это угостить многими тунгами вина; мужики выньють вино, и туть же зажарять или сварять своихъ куръ съ бараномъ, събдять ихъ и уйдуть назадъ въ деревню. Тъмъ почти и ограничивались отношенія пом'єщика съ его крестья-

Въ августъ мъсяцъ стали ходить слухи, что въ окрестностяхъ Пріюта завелась шайка разбойниковъ, которые сильно пошаливаютъ: заръзали духанщика, безцеремонно разъъзжаютъ по почтовой дорогъ, тутъ же останавливаются на роздыхъ въ ожиданіи добычи, спокойно пасутъ своихъ лошадей, стръляютъ по проъзжающимъ и все это днемъ, въ виду казачьяго поста и большой деревни военнаго поселенія. По свидътельству мъстныхъ жителей, подобныхъ проказъ не водилось въ здъшней окружности со времени вступленія русскихъ войскъ въ Грузію.

Однажды, мы только что встали оть обѣда, часу въ пятомъ, какъ услышали отчаянный вопль, и къ намъ во дворъ прибѣжалъ татаринъ, въ изорванной одеждѣ, весь въ крови, съ криками: «кардашъ! кардашъ!» что значитъ по-татарски братъ. Онъ такъ задыхался, что едва могъ говорить; однако мы кое-какъ поняли, что онъ со своимъ братомъ муллой возвращался въ кочевку изъ Тифлиса, куда они водили на продажу скотъ; недалеко отъ Пріюта на нихъ напали восемъ человѣкъ разбойниковъ, ограбили ихъ, забрали деньги, лошадей, брата застрѣлили, а его самого схватили, завязали глаза и потащили въ оврагъ вмѣстѣ съ тѣломъ брата. Водили его долго, потомъ стали разсуждать, что съ нимъ дѣлать и куда имъ теперь идти; а татаринъ тѣмъ временемъ сдернулъ платокъ съ глазъ и потихоньку отъ нихъ удралъ. Они кинулись его догонять, но по оврагамъ, трущобамъ, за камнями, лѣсомъ, потеряли изъ виду, и татарину удалось добраться до Пріюта.

Въ тотъ самый день у насъ кстати объдали Тулаевъ и участковый засъдатель князь Аргутинскій, пріъхавшій ко мнѣ по дѣлу, съ десяткомъ конныхъ чапаровъ. Мой сынъ сейчасъ же всѣхъ ихъ посадилъ на лошадей и, взявъ еще съ поста трехъ казаковъ, отправился на розыскъ по указаніямъ татарина. Этотъ послѣдній, совсѣмъ еще растерянный, повелъ ихъ не на мѣсто убійства, а въ лѣсъ, откуда ушелъ, подъ конецъ спутался и никакъ ничего не могъ найти. Между тѣмъ смерклось, и, такъ какъ разъѣзжать въ темнотѣ наобумъ, по кручамъ, обрывамъ, непроходимому лѣсу, не привело бы ни къ чему путному, они рѣшили отложить поиски до слѣдующаго дня. Однако же на возвратномъ пути они напали на слѣдъ: потоптанную лошадъми траву и на ней рѣзкую полосу, по которой

тащили мертвое тѣло. Слѣдъ привелъ къ окраниѣ глубокаго оврага, куда ночью спускаться было невозможно безъ риска сломать себѣ головы, свалиться въ пропасть и поломать лошадямъ ноги о пни и корни деревьевъ. Здѣсь же нашли папаху убитаго, и должны были этимъ ограничиться.

На другой день поиски возобновились, но разбойниковъ не настигли: а на див глубокаго оврага, въ грязи, нашли трупъ убитаго муллы. Поседяне перенесли его въ пріютскую казарму. На груди его, подъ чохой, хранилась книжка съ выписками изъ корана и девять рублей денегъ, уцълъвшихъ отъ разбиничьихъ рукъ, захватившихъ у него двъсти рублей. вырученныхъ за продажу скота. Тѣмъ дѣло и кончилось. — впрочемъ только съ разбойниками, а съ ихъ потерпъвшими жертвами, напротивъ, только съ этого началось. Пошло слъдствіе, пріжхаль засъдатель, задержаль убитаго и живого. наводиль справки, ожидаль прибытія лекаря для медицинскаго освидътельствованія: лекарь не прітхаль. Наконець, черезь недълю, засъдатель взяль съ родственниковъ пострадавшихъ татаръ посильную подачку и отпустиль обоихь братьевь, — убитаго полуистліввшаго и живого полумертваго. Любопытно то, что засъдатель нашель что взять даже съ человъка, уже ограбленнаго разбойниками. Надо полагать, что, если бы человъкъ, имъвшій дъло съ засъдателемъ, попался къ разбойникамъ, едва ли они нашли бы у него что-нибудь кромъ собственной кожи. Разбойники, убившіе муллу, въ ту же ночь украли у Тулаева изъ конюшни двъ лошади. Значитъ, отдохнувъ поблизости въ лѣсу, они преспокойно вернулись снова на прежнюю почтовую дорогу за новыми заработками.

Съ наступленіемъ осени наступили и мои служебные разъвзды. Оставивъ жену мою съ семьей еще въ пріютъ, я съ зятемъ моимъ Витте и сыномъ Ростиславомъ поъхалъ чрезъ Манглисъ на Цалку. Лорійскую степь, и оттолѣ прямою дорогою въ Александропольскій уѣздъ. Тамъ меня въ то время занимали двѣ водопроводныя канавы, подъ названіемъ Боздаганской и Музутлинской, которыя оживили большое пространство пустынной и плодородной степи, и открыли весьма удобное мѣсто для поселенія до трехсоть семей. Чуть ли эти канавы не были единственными, достигшими тогда цѣли ихъ проведенія. Не знаю, поддерживаются ли онѣ теперь.

Я остановился на нъсколько дней въ Александрополъ, откуда Музуглинской, въ 25-ти верстахъ отъ города, меня неожиданно встрътиль нарочно прівхавшій изь Сардарь-Абада ко мнъ тамошній участковый засъдатель Квартано, старый мой знакомый, еще съ 1837-го года, по Пятигорску. Хотя должность участковаго засъдателя не совсѣмъ соотвѣтствовала его лѣтамъ, — такъ какъ онъ самъ считаль себь за семьдесять, а князь Александръ Ивановичь Барятинскій (будущій нам'єстникъ), очень любившій его, какъ веселаго, пріятнаго собеседника, насчитываль ему почти Мафусаиловь векь, однако онъ быль необыкновенно подвижной, живой старичокъ, виолнъ сохранившій бодрость тълесную и душевную. Жизнь Квартано была сплетеніемъ самыхъ необычайныхъ авантюръ. По происхожденію испанецъ, хотя родившійся въ Россіи, челов'якъ совершенно порядочный, образованный, знавшій множество языковъ, онъ въ молодости служилъ офицеромъ въ гвардіи. Но вздумалось ему повояжировать. Взяль отпускь и побхаль за границу, объбздиль всю Европу, завернуль въ Испанію, нашель тамъ своихъ родственниковъ, какія-то дёла по наслёдству, и тамъ засёль на много льть, забывь о своемь отпускъ и русской службъ. Похожденія его въ Испаніи были самыя разнообразныя и превратныя. Сначала ему везло, потомъ не повезло. Онъ путался въ политическія дёла, въ заговоры, ловеласничаль, дрался на дуэляхь, подвергался многоразличнымъ непріятностямъ, попадаль въ самыя безвыходныя положенія, вывертывался изъ нихъ и снова попадался. Разъ даже попаль въ инквизицію, тогда еще дъятельную въ Испаніи (въ первой четверти въка), сидълъ въ подземельъ, даже испыталъ слегка удовольствіе инквизиціонныхъ пытокъ, но и оттуда какъ-то успѣлъ выскочить. Поступиль въ военную службу и, по тогдашнимъ сумятицамъ въ Испаніи, воевалъ со всякими врагами, чужими и своими; опять замъшался въ какую-то революцію, кажется Ріего Нунеца, и опять попаль въ Мадридскую тюрьму, на этотъ разъ очень серьезно, потому что его приговорили къ разстрълянію. Въ такомъ печальномь обстоятельствь, ему какимь-то образомь удалось дать о себъ знать русскому посланнику, къ которому онъ обратился какъ русскій подданный и офицерь, съ просьбою о заступничествь. Посланникъ заступился, выручилъ его и отправилъ прямо въ Петербургъ. Изъ Петербурга Квартано безъ дальнихъ проволочекъ препроводили на Кавказъ, въ Нижегородскій драгунскій полкъ солдатомъ, коимъ онъ пребываль пятнадцать лѣтъ. Всѣ эти злоключенія нисколько не измѣнили его всегда веселаго, беззаботно-добродушнаго характера. Въ полку онъ былъ любимъ товарищами и въ пріятельскихъ отношеніяхъ съ тогдашнимъ полковымъ командиромъ Безобразовымъ. По производствѣ въ офицерскій чинъ, уже въ преклонномъ возрастѣ, онъ послужилъ еще въ полку нѣсколько времени, потомъ перешелъ въ гражданскую службу, проходилъ разныя маленькія должности и наконецъ встрѣтилъ меня на Музуглинской канавѣ въ санѣ участковаго засѣдателя. Впослѣдствіи онъ поступилъ въ мое управленіе лѣсничимъ, а затѣмъ пристроился на службу по провіантской части.

Главное достоинство Квартано заключается въ томъ, что онъ преинтересный разсказчикъ неистощимаго запаса анекдотовъ, всякихъ курьезныхъ продълокъ и исторій, которыя онъ умѣетъ мастерски передавать. Ему теперь далеко за восемьдесятъ, если не болѣе; но не смотря на свою бурную, неудачную жизнь, ему все еще очень не хочется умирать. Онъ съ грустнымъ видомъ, потихоньку сообщаетъ добрымъ знакомымъ о своемъ желаніи, чтобы на его могильномъ камнѣ была сдѣлана надпись:

Здѣсь лежитъ Квартано, Который умеръ слишкомъ рано.

Въ нашемъ путешествіи такой сопутникъ былъ истинной находкой.

Бхали мы въ Александрополь и обратно, прямыми дорогами, часто совсёмъ непроёздными, почти все верхомъ; карабкались по горамъ, трущобамъ, обёдали въ степи, въ лёсахъ, у ручьевъ, ночевали въ кибиткахъ и буйлятникахъ. Въ иныхъ деревняхъ попадались и сносныя квартиры, гдё мы даже устраивали преферансъ. Заёзжали въ аулы, кочевки, греческія, армянскія, молоканскія, татарскія поселенія. На половинё дороги, между Амамлами и Кишлагомъ, видёли памятникъ Монтрезору, убитому въ 1804 году, сооруженный Воронцовымъ. Однажды пришлось намъ заночевать въ глухомъ, дикомъ мёстё, въ горахъ. Усталые отъ труднаго пути, поздней ночью, мы усёлись въ пустой саклё пить чай. Вдругъ въ ночной тишинё раздался рёзкій звонъ почтоваго колокольчика; мы удивились, что въ такую пору и въ такомъ мёстё кто-нибудь можеть ёхать на почтовой тройкё; но еще

болѣе удивились, когда уѣздный начальникъ, участковый засѣдатель и другіе чиновники, провожавшіе меня, очень серьезно заявили, что никто не тодетъ.

- «Какъ не ъ́детъ? Да въ́дь это почтовый колокольчикъ! Слышите какъ громко раздается!»
  - --- «Слышимъ; не разъ ужъ слышали, только это никто не ъдетъ».
- -- «Да откуда же колокольчикъ? Гдѣ онъ звонитъ? Вѣдь это же не эхо какое-нибудь!»
- «Какое эхо! Развѣ можеть быть такое эхо. Богь его знаеть, что это такое!»

И чиновники только разводили руками въ знакъ своего полнъйшаго недоумънія, а на дальнъйшіе разспросы разсказали слъдующее. По свидътельству всъхъ окружныхъ мъстныхъ жителей, здъсь прежде никогда не было слышно никакого колокольчика. Лѣтъ десять тому назадь, этими мѣстами, по брошенной нынѣ дорогѣ внизу, въ долинъ, проъзжалъ ночью почтовой тройкой на перекладной съ колокольчикомъ комисаріатскій чиновникъ; на него напали разбойники и убили его и ямщика. Съ тъхъ поръ по ночамъ сталь здёсь раздаваться звонъ почтоваго колокольчика, и такъ громко, что слышенъ въ горахъ на далекое разстояніе. Позвонивъ нѣсколько минутъ, онъ умолкаетъ, а потомъ опять начинаеть звонить, и такъ продолжается до разсвёта, когда звонь совсъмъ прекращается, и днемъ его никогда не слышно. Изъ любопытства, по этому поводу уже наводили справки, разспрашивали жителей, но ръшительно не могли добиться никакого удовлетворительнаго объясненія; общее убъжденіе стояло на томъ, что этоть таинственный звонъ происходить не отъ міра сего, и есть прямое послъдствіе убійства комисаріатскаго чиновника, ъхавшаго на тройкъ съ колокольчикомъ.

Въ концѣ сентября я возвратился въ Тифлисъ, куда уже давно переѣхало мое семейство изъ Пріюта. Два дня спустя послѣдовало достопамятное для страны событіе: 25-го сентября Тифлисъ торжественно встрѣчалъ прибытіе путешествовавшаго по Кавказу и Закавказскому краю великаго князя Наслѣдника Цесаревича Александра Николаевича, нынѣ царствующаго Императора. Грузія въ первый еще разъ по присоединеніи своемъ къ Россіи принимала такого гостя изъ русской царственной семьи, да еще и наслѣдника престола. Я, вмѣстѣсъ прочими офиціальными ли-

цами, ожидаль отъ трехъ до шести часовъ въ Сіонскомъ соборъ прібада его высочества. Шествіе, въ сопровожденіи громадной толны, со всёми амкарскими цехами съ ихъ значками и атрибутами, двигалась медленно. По совершеніи молебствія экзархомъ Грузіи Исидоромъ (нынъшнимъ митрополитомъ Петербургскимъ), Наслъдникъ отправился въ открытомъ экипижъ съ княземъ Воронцовымъ въ домъ намъстника. На слъдующій день я представлялся въ общемъ пріемь его высочеству, а затымь обыдаль на парадномы обыды у намыстника. На третій день вечеромъ дворянство давало рауть въ караваньсарав, близъ темныхъ рядовъ. Обширная, крытая площадка посреди зданія караванъ-сарая, окруженная внутри грязными лавками, была превращена въ великолъпную залу, роскошно разукрашенную веленью, цвътами, деревьями, коврами, фонтанами съ быющими изъ нихъ струями краснаго и бълаго кахетинскаго вина, имъвшую при яркомъ освъщени дъйствительно волшебный видъ. Наслъдникъ кавался очень доволень, со многими милостиво разговариваль, особенно любезно съ дамами. Онъ потѣшался нѣкоторыми грузинскими проказами по части питія и тостовь въ честь его августьйшаго присутствія; съ удивленіемъ смотрёль на подвигь кахетинскаго атлета, стараго князя Гульбата Чавчавадзе, когда тотъ, за здравіе и многольтіе дорогого гостя, выпиль залпомь огромный турій рогь вина, почерпнутаго изъ фонтана, не отнимая губъ отъ рога послъдней выпитой капли. Въ разговорахъ съ иными лицами Великій Князь иногда добродушно улыбался при наивныхъ выраженіяхъ, несовсѣмъ привычныхъ для его слуха. Такъ, обратившись къ одной почтенной туземной княгинъ, вдовъ заслуженнаго генерала, плохо говорившей по-русски, которая стояла въ числъ многихъ другихъ дамъ на невысокой эстрадъ, неслишкомъ прочно устроенной, — Наслъдникъ спросилъ у нея: не боится ди она тамъ стоять, какъ бы не подломилось, не лучше ли сойти внизъ? — Княгиня съ апломбомъ отвъчала:

— «Нѣтъ, ваше височество! Я ничего не боюсь. Я только боюсь одни миши» (то-есть мышей).

Это откровенное признаніе безстрашной княгини вызвало веселую улыбку на лицѣ Наслѣдника.

На четвертый день, 29 сентября, его высочество оставиль Тифлись, а 3-го октября князь Воронцовь послѣдоваль за нимь. Вскорѣ и я предприняль небольшой объѣздъ нѣмецкихъ колоній,

нельди на двь, взявь съ собой жену мою съ внуками до Маріенфельда, гдв они остались подождать меня. Мнв хотвлось доставить имъ удовольствіе пожить еще немного посреди зелени, погулять въ садахъ до наступленія зимы, когда Елена Павловна, по разстроенному здоровью, уже не могла выходить изъ дома до самой весны. Въ самомъ Тифлисъ и его окрестностяхъ и теперь (въ 60-ыхъ годахъ) мало зелени, а тогда еще было меньше. Съ одной стороны города, растянутаго вдоль Куры, голыя скалы, камни; съ другойобнаженныя, пустынныя горы. Всего только одинь садь, при дом'ь намъстника, недоступный для публики кромъ одного раза въ недълю, по четвергамъ, а въ настоящее время и вовсе закрытый для нея. Другой садъ, муштаидъ, далеко за городомъ, по той сторонъ ръки, и несовствить удобный для прогулокть. Заттыть, въ городской нтмецкой колоніи за Курой, при домахъ огороды и виноградники. Воть и все по части зелени. Теперь, по распоряженію князя Барятинскаго, на Александровской площади разведенъ паркъ, но еще долго надо дожидаться, пока онъ разростется \*). Во время этой непродолжительной побадки, я сильно простудился и долго страдаль ревматической болью въ зубахъ, лихорадочнаго свойства, отъ коей отдълался только усиленными пріемами хины.

Въ ноябрѣ сынъ мой Ростиславъ снова опредѣлился на службу въ Закавказскую артиллерію и назначенъ въ легкую горную батарею 20-й бригады, квартировавшую въ урочищѣ Кусарахъ, Шемахинской губерніи, на самой границѣ южнаго Дагестана. Я самъ представиль сына моего въ офицерскомъ мундирѣ князю Воронцову, начальнику штаба Коцебу и князю Бебутову, которые приняли его очень привѣтливо. Чрезъ два мѣсяца, 9-го января 1851-го года, онъ выѣхалъ къ мѣсту своего назначенія; хотя я радъ былъ его поступленію на службу, но съ великою грустію разставался съ нимъ. Тяжело было намъ провожать его изъ дома, не зная, скоро ли придется увидѣться, да и придется ли еще увидѣться по невѣрности человѣческой жизни вообще, и особенно при тѣхъ опасностяхъ постоянной войны, которымъ подвергались тогда на Кавказѣ военные люди. Однако же опасенія наши, по счастію, не оправдались, и

<sup>\*)</sup> Онъ ужъ давно разросся и былъ бы истиннымъ благодъяніемъ для города, если бы верхняя его часть, выходяшая на Головинскій проспекть, не была почти истреблена для постройки зданія "храма славы", въ воспоминаніе Кавказской войны. Жаль, что не нашли для него другого мъста.

мнъ пришлось увидъться съ сыномъ моимъ гораздо ранъе, нежели я тогда предполагалъ.

Между тъмъ нездоровье мое продолжалось, а служебныя занятія, со времени открытія экспедиціи, все умножались, но все же далеко не въ той мъръ и безъ тъхъ непріятностей, какъ это было въ Саратовъ, — отъ чего избави Богъ всякаго добраго чедовъка. На этотъ разъ занятія мои усились вслёдствіе передачи въ вёдомство государственныхъ имуществъ церковныхъ имѣній края, по поводу чего князь Михаилъ Семеновичъ возилъ меня къ экзарху Грузіи. для переговоровъ по этимъ дёламъ. Я былъ знакомъ съ преосвященнымь Исидоромъ лишь по визитамъ, съ этихъ же поръ установившіяся діловыя отношенія заставили нась чаще видіться и сблизили насъ до короткаго, можно сказать дружескаго знакомства, коимъ я тъмъ болъе дорожилъ, чъмъ дучше узнавалъ нашего достойнаго пастыря. Его давно уже ивть въ Тифлисв, онъ теперь ванимаетъ высокій постъ митрополита Петербургскаго и Новгородскаго, но наши хорошія отношенія этимъ не прервадись и поддерживаются постоянной перепиской, которую я сердечно цёню какъ знакъ его добраго расположенія ко мнъ.

Въ мартъ 1851-го года начались снова мон обязательные разъвзды, сперва по ближайшимъ поселеніямъ и водопроводамъ, а потомъ въ Елисаветпольскій убздъ и въ раскольничьи поселенія Шемахинской губерніи. Колонія Анненфельдъ находилась въ томъ же бъдственномъ положеніи какъ и прежде, по причинамъ гибельнаго климата, удушливаго жара и чрезвычайнаго множества вредныхъ насъкомыхъ въ лътнее время. Городъ Елисаветполь по прежнему красовался лишь одними въковыми, громадными чинарами. а народъ повсемъстно нуждался въ пропитаніи: всходы на поляхъ объщали хорошій урожай, но признаки саранчи уже заранье понижали эти объщанія. Колонія Еленендорфъ въ наружномъ видъ значительно поправилась, много построилось и строилось новыхъ домовъ, шелководство подвигалось, вообще благосостояние замѣтно развивалось. Здёсь дёла задержали меня опять дней на пять. осматриваль поля, сады колонистовъ Между прочимъ, я сдълаль пріятную прогулку на гору Муруть, откуда открывается превосходный видъ. Въ колоніи мнѣ разсказывали объ одной удивительной продёлкё медвёдя, незадолго предъ тёмъ гулявшаго въ здъшнихъ мъстахъ, какъ и многіе его собратья. Нъсколько

человъкъ нъмцевъ-колонистовъ шли въ поле на работы. Съ отъ нихъ возвышалась ствной высокая скала, одной стороны вдоль середины которой, надъ обрывомъ, тянулась узенькая тропинка, пробитая между камнями. Нёмцы увидёли снизу, что по тропинкъ пробирается большой медвъдь, а навстръчу ему, съ другого конца, идеть маленькая дівочка, літь трехь, колонистка. Встръча дъвочки съ медвъдемъ была неминуема, разойтись не возможно; о помощи нечего было и думать, такъ какъ взобраться на скалу въ этомъ мъстъ совершенно не мыслимо, а нъмцы и не имъли съ собою никакого огнестръльнаго оружія, которымъ бы могли подстрёлить медвёдя. Колонисты остановились въ нёмомъ ужасё, безполезными, безсильными зрителями этой потрясающей картины. Дѣвочка шла сначала беззаботно, очевидно не замъчая приближающагося звъря; разстояние между ними все уменьшалось, они сходились все ближе и ближе. Наконець, дівочка увидіта медвідя, и остановилась какъ оцъпенълая. Медвъдь тихо и мърно подвигался впередь, подошель къ ней совсёмь близко, и въ трехъ-четырехъ шагахъ тяжело поднялся на заднія лапы. У зрителей внизу скалы заледентла кровь отъ ужаса, они молча смотртли на происходившее предъ ними. Дъвочка стояла неподвижно. Медвъдь на двухъ лапахъ подступиль къ ней вплоть, протянуль переднія лапы, обхватиль дъвочку за туловище, подняль ее -- и перебросиль черезъ свою голову назадь, за себя. Дъвочка упала на дорожку, а медвъдь, опустившись на переднія лапы, спокойно продолжаль свое шествіе далье. Онъ просто удалиль ее, какъ встрытившееся на тропинкъ препятствіе, и вполнъ этимъ удовольствовался. Нъмцы бросились въ обходъ горы, взобрались на тропинку и нашли дъвочку уже на ногахъ, не только невредимою, но даже не слишкомъ испуганною. Ее благополучно доставили въ домъ къ родителямъ, которые, узнавъ о происшествіи съ дочерью, хотя и ужаснулись опасности, угрожавшей ей, но еще болье умилились добродушіемъ медвъдя, такъ же какъ и вся колонія.

Изъ Елисаветполя я направился къ Шемахъ. Въ раскольничьихъ деревняхъ Шемахинской губерніи, въ средѣ прочихъ сектантовъ, проживали и скопцы, число которыхъ простиралось до 350-ти душъ. Я нашелъ водвореніе ихъ въ земледѣльческихъ поселеніяхъ вовсе безполезнымъ, по неспособности ихъ къ хлѣбопашеству и тяжелымъ работамъ. Всѣ скопцы, безъ исключенія, были торгаши,

ремесленники или поденщики. Въ Закавказскомъ крат удобнте разселять ихъ по городамъ, и преимущественно такимъ городамъ, гдт нттъ или мало русскихъ: секта эта ни мусульманъ, ни армянъ къ себт не привлечетъ, а въ городахъ они, пока не перемрутъ, всетаки могутъ приноситъ какую-либо пользу мастерствами и поденною работою. Въ нткоторыхъ раскольничьихъ селеніяхъ открылось, что по камеральнымъ описаніямъ показывалось больше семей и душъ, нежели сколько дтотвительно на лицо было, въ ттъхъ видахъ, чтобы въ это вакантное число принимать отглыхъ и бродягъ. Итсколько виновныхъ, и въ томъ числт писаря, по изобличеніи, сосланы въ арестантскія роты въ Баку; но этимъ далеко не искоренено зло, противъ котораго следовало бы принять въ самомъ началъ строгія мтры, дабы не дать ему развиться.

Пробывь въ Шемахъ четыре дня, я заъхаль въ большое раскольничье селеніе Алты-Агачъ, лучше прочихъ устроенное; тутъ скопцы сосредоточились въ наибольшемъ количествъ, свыше полутораста душъ, Впоследствін значительнейшая часть изъ нихъ въ православіе, построила церковь и — при разумномъ направленіи мъстнаго начальства если таковое будеть иожно было бы надъяться, что и всъ они со временемъ обратятся. Оттуда я повернулъ чрезъ городъ Кубу въ урочище Куссары, лежащее въ десяти верстахъ отъ города, чтобы посътить моего сына, находившагося на службъ въ артиллерійской бригадъ, тамъ квартировавшей. Сынъ встрётиль меня въ Кубъ. Я таль съ зятемъ моимъ Ю. Ф. Витте и добрымъ знакомымъ, капитаномъ генеральнаго штаба А. В. Фрейгангомъ, присоединившимся ко мит въ Шемахѣ, и веѣ вмѣстѣ отправились въ Куссары, гдѣ насъ приняли отлично. Полковой командиръ Манюкинъ и батарейный Кудрявцевъ старались сдёлать для меня пріятнымь пребываніе въ ихъ стоянкъ, и задержали меня тамъ долъе, нежели я предполагаль. Самое большое удовольствіе они мий доставили тімь, что не могли нахвалиться моимъ сыномъ, который хотя еще недолго находился въ ихъ средъ, но успълъ уже пріобръсть любовь и уваженіе своихъ товарищей и начальниковъ. Вскор' должны были открыться военныя дёйствія. Сынъ мой ихъ ожидаль съ нетерпёніемь, понятнымъ въ молодомъ человъкъ съ врежденной наклонностію и призваніемъ къ военному дёлу.

Урочище Куссары было занято подъ военное поселеніе однимъ изъ первыхъ, еще при Ермоловъ, въ 1821 году, и выбрано дъйствительно необыкновенно удачно, по климату, мъстоположенію, обилію воды и лъса. Оно и устроено лучше всъхъ другихъ подобныхъ поселеній; между прочимъ разведены два хорошіе сада, одинъ при домъ полкового командира, другой общественный, большой, тънистый, съ отборными фруктовыми деревьями. Несовсъмъ только удобно расположены постройки, всъ деревянныя и тъсно скученныя между собою, что должно быть очень опасно при пожарахъ.

По выбздѣ изъ Куссаръ, сынъ мой проводилъ меня до Баку. Въ тридцати верстахъ отъ Кубы, я заѣзжалъ въ урочище Астаръ-Абадъ, къ Джафаръ-Кули хану, для осмотра его плантацій марены на казенной землѣ, отведенной ему для сего четыре года назадъ, коими онъ занимался очень удовлетворительно. Далѣе путь пролегалъ по приморской долинѣ, имѣющей въ ширину отъ одной версты до десяти и болѣе верстъ до подножія горъ. Замѣчательна по формѣ и громадности скала Шайтанъ-Дагъ. Встрѣчалось много соляныхъ озеръ. Винодѣлія въ этой мѣстности никакого не производится, лишь нѣсколько армянъ гонятъ изъ винограда водку. Довольно оригинально, что крѣпостные крестьяне татарскихъ бековъ работаютъ своимъ господамъ всего только три дня въ годъ.

Городъ Баку (нынъ уже губернскій) замътно улучшился тъхъ поръ, какъ я видълъ его въ послъдній разъ: пароходное сообщение съ Астраханью постоянно оживляло его; но торговля съ Персіей производилась почти исключительно только Бакинскими судохозяевами татарами. Наступившее лъто давно ужъ давало себя чувствовать; жара, угнетавшая меня предъ тъмъ въ дорогь, проявилась здысь во всей своей силы, съ прибавленіемь вътра и страшной пыли, что однако не помъшало мнъ въ теченіе пяти дней, проведенныхъ въ Баку, снова между дёломъ заняться осмотромъ города и его достопримъчательностей, впрочемъ не слишкомъ многочисленныхъ. Я побывалъ въ кръпости, развалинахъ ханскаго дворца, мечети, общественномъ саду, събздиль на знаменитые Бакинскіе огни. Ежедневно купался въ морф. На шестой день, погрустивъ при разставаніи съ моимъ сыномъ, продолжаль я свое странствіе по берегу Каспійскаго моря, до рыбныхъ промысловь, составляющихь важньйшую оброчную статью Закавказскаго края, и въ раскольничьи поселенія Ленкоранскаго увзда.

Въ четырехъ верстахъ отъ крѣпости, длинный спускъ съ горы Падамбаръ ведетъ въ ровную степь, которая тянется до Караванъ-Сарая, откуда путь приближается къ Курф; по дорогф попадаются остатки большого водопровода и страннаго вида пространство на протяженін ніскольких версть, усіннюе все сплошь огромными каменьями. На ватагъ Торна-Кале меня встрътиль управлявшій рыбными промыслами откупщикъ Аршакуни, проводившій меня на Божій промысль, куда я прибыль рано утромь наканунь Вознесенія. Послѣ хорошаго отдыха и сытнаго обѣда, я успѣлъ осмотрътъ всъ заведенія, быль въ церкви у всенощной, а вечеромъ пили чай и играли въ преферансъ въ бесъдкъ. Заведенія промысла поддерживались довольно хорошо: видно было, что Аршакуни дъятельно занимался и старался объ устройствъ дъль своей компаніи. Нъкоторыя строенія воздвигались вновь, построена больница, приступали къ постройкъ каменной церкви вмѣсто ветхой деревянной. Оброчная сумма уплачивалась исправно, и вообще все состояло въ желательномъ видъ.

Перевхавъ черезъ Куру, потомъ немного сухопутьемъ до Мертваго Култука, мы для разнообразія сёли на морскія лодки и поплыли моремъ. Сначала плыли очень пріятно, но скоро поднялся вётерь, поднялась непзбёжная съ нимъ качка, замедлявшая движеніе, что наконець показалось мнё порядочно скучно; я рёшился выбраться на берегъ и заночевать у рынка ватаги, близь селенія Кизиль-Агача, откуда направился на ватагу въ Кумбаши, а затёмъ, въ тотъ же день къ обёду, въ Ленкорань. Изъ частныхъ ватагъ, рынокъ Кизиль-Агача не слишкомъ значителенъ. Кумбаши важнёе какъ по значительности лова, такъ и по центральности онаго въ Ленкоранскихъ промыслахъ.

При осмотрѣ различныхъ заведеній и учрежденій рыбныхъ производствь, мнѣ мимоходомъ случилось видѣть курьезное зрѣлище изъ рыбьяго живого міра. Въ томъ мѣстѣ у берега, куда выкидывають негодные къ употребленію отброски рыбы, въ нарочно устроенной для того постройкѣ, постоянно кишитъ необычайное множество сомовъ, въ ожиданіи добычи, на которую они набрасываются цѣлыми стаями съ изумительною жадностію и проворствомъ, перехватывая ее другъ у друга. Отъ илеска и движенія ихъ, вода

здѣсь бурлить какъ кипятокъ въ котлѣ. Сомы большею частію преогромные, иные почти что въ родъ маленькихъ китовъ. и пресильные. Одинъ изъ моихъ чиновниковъ, плотный, широкоплечій здоровякъ, вздумалъ потягаться силой съ этими водяными хищниками. Для опыта онъ взяль длинную веревку, на одинъ конецъ ея привязаль большой кусокъ рыбьяго хвоста, а другой конець взяль кръпко въ объ руки, и конецъ съ приманкой бросилъ въ воду. Въ то же мгновение громадный сомъ, накинувшись на добычу, рвануль веревку съ такой силой, что чиновникъ чуть было тоже не достался на събдение сомамъ, да и достался бы, если бы не успъль, уже налету въ воду, поскорте выпустить изъ рукъ веревку, и если бы люди, стоявшіе возлівнего, схвативь его, не удержали паденія въ пучину морскую отъ неминуемаго И миную.

Управляющій Аршакуни принималь меня въ районъ его дъятельности, со всей широтой гостепріимства, обычнаго у всѣхъ откупщиковъ при прівздахъ какого-либо начальства или вліятельнаго лица, особенно по части ъды и питія. Шампанское лилось настоящимъ Ніагарскимъ водопадомъ, какъ будто бы черпалось изъ неисчерпаемаго Каспійскаго моря. Собственно мое личное участіе вь этомъ фестивалъ было болъе нежели скромное, но чиновники, находившіеся со мной, люди молодые, здоровые, кажется не отказались отъ благопріятнаго случая вдоволь покутить, что проявилось весьма замътно на слъдующее утро, когда пришлось заниматься дёломъ. Въ то время я быль далекъ отъ предположенія, чтобы откупщикъ Аршакуни могъ изобразить изъ себя какой-либо интересъ въ общественномъ отношеніи или послужить предметомъ для толковъ и сужденій, помимо его рыбныхъ и торговыхъ предпріятій. Однако, нісколько літь спустя, онь умудрился заставить много о себъ говорить и даже недоумъвать, по причинъ, которую считаю нелишнимъ передать, какъ исключительную странность въ человъкъ его солидныхъ лътъ и промышленнаго поприща.

Вахтангъ Богдановичъ Аршакуни, типъ армянскаго торгаша не высшаго разряда, какъ физически, такъ и морально, стремившійся единственно къ наживѣ, наружности весьма некрасивой, грубаго азіатскаго покроя, не представлялъ своею личностію ровно ничего интереснаго, а тѣмъ менѣе симпатичнаго или достойнаго упоминанія, если бы вскорѣ не обнаружилъ наклонности къ такому увлече»

нію, которое шло совершенно въ разрізь съ его натурой и составляло въ немъ загадочное психическое явление. По происхожденію простолюдинь, сынь мелкаго торговца или духанщика, какимъ и самъ былъ въ началъ, онъ попалъ въ число низшихъ служащихъ по торговлѣ къ богатому Тифлисскому коммерсанту Мирзоеву, заслужиль его довъріе, сдълался его приказчикомъ, повъреннымъ, и въ теченіе многихъ льтъ составиль себъ состояніе, позволившее ему вступить главнымъ лицомъ въ компанію, взявшую на откупъ рыбные промыслы, коими и управляль очень успъшно. Дъло велъ онъ вообще хорошо, разумъется не забывая себя на первомъ планъ, и довель свои капиталы до мидліоннаго размъра. Все это вещи бывалыя, обыкновенныя; но онъ задумываль и несовству бывалое. Въ душт этого коммерческаго человтка, поглощеннаго, казалось, сполна разсчетами, оборотами и барышами, таился зав'єтный идеаль, созр'євала задушевная мечта, пустившая глубокій корень. Эта мечта была—диковинный домъ, на удивленіе всего Закавказья. Быть можеть еще въ своемъ дътствъ, когда Аршукани уличнымъ мальчишкой шнырялъ по базарамъ или служиль на побътушкахь въ духанахъ и пурняхъ (пекарияхъ), онъ наслушался въ досужіе часы отъ бродячихъ сазандаровъ и рыночныхъ краснобаевъ, въ ихъ пъсняхъ и сказкахъ, описанія волшебныхъ дворцовъ, сказочныхъ чертоговъ съ хрустальными стънами, зеркальными потолками, жемчужными фонтанами, всёми затёями пылкой восточной фантазіи, и чудесные разсказы неотразимо запечатльлись въ его воображеніи. Быть можеть это побужденіе возникло изъ какого-либо другого источника, только сказочный домъ крыко засълъ въ его умъ, сидъль тамъ многіе десятки лъть, и всъ наживаемыя деньги предназначались на созидание онаго.

Самой главной, непремённой принадлежностію дома, въ родё драгоцённаго перла, должна была въ немъ соорудиться пара залъ, *«зеркални и крустални»*—по выраженіи Аршакуни; а затёмъ, по окончаніи всего сооруженія, онъ мечталъ отпраздновать новоселіе необычайнымъ баломъ, — такимъ же диковиннымъ баломъ, какъ и диковинный домъ. На этомъ мечты его достигали всего своего предёла и дальше не шли; онт изсякали отъ полноты и истощенія. Итакъ, когда по его разсчетамъ онъ накопилъ достаточно денегъ для осуществленія предположенной цёли, онъ и приступилъ къ ея исполненію. Купилъ въ Тифлист на Комендантской улицт, недалеко отъ

моей квартиры, большое мъсто и занялся составлениемъ плановъ. Самь онъ ничего въ этомъ дълъ не смыслилъ. Само собой понятно, всь архитекторы, подрядчики, — весь людь, заинтересованный въ предпріятіи заботился только о томъ, чтобы побольше съ него взять денегъ, и брали сколько могли. Постройка началась и тянулась нъсколько лъть. Выписывались со всъхъ сторонъ, даже изъ Персіи различные мастера, рисовальщики, ръзчики, золотильщики, для наружной и внутренней отдёлки; выписывались изъ Европы и Азіи груды мебели, ковровъ, всякаго рода вещей, изъ коихъ попадались и хорошія, а по большей части хламь, стоившій гораздо дороже своей ценности. За ними Аршакуни посылаль нарочныхъ агентовъ. Между тъмъ, постепенно воздвигалось и, наконецъ, воздвиглось причудливое, обширное зданіе, съ пристройками, прикрасами, башенками, узорчатыми ръзными ръшетками и рамами. Обработка внутренней части производилась еще мудренье внышней. Тамъ съ особой тщательностію сооружался зеркални и крустални заль, съ мозаичными, зеркальными и изъ разноцвътныхъ стеколъ арабесками по потолку и ствнамъ; отдвлывалось множество комнать, каждая въ своемъ родъ и вкусъ, а върнъе сказать въ безвкусьъ. Великолъпный буфетъ съ широкимъ прилавкомъ, съ огромными стънными шкафами для посуды и серебра; комната съ мраморнымъ бассейномъ, со дна котораго возвышался громадный букеть металлическихъ, ярко раскрашенныхъ или эмальированныхъ листьевъ и цвётовъ. изъ чашечекъ которыхъ должны были бить фонтанчики. --что было бы очень эффектно. И, такимъ образомъ, чёмъ дальше въ лёсъ, тыть больше дровь. Такъ какъ самъ Аршакуни ничего въ этомъ не понималь и сознаваль, что не понимаеть, то и совътовался со всвии, и, следуя всемь разнохарактернымь советамь, переделываль и раздёлываль все по многу разъ. Денегь на это не жалёль, сыпаль золото изъ своихъ мёшковъ какъ песокъ. Напримёръ, онъ устроиль комнату для библіотеки, а кто-то ему сказаль: «На что вамь библіотека? Лучше сдёлайте здёсь кунацкую» (для пріятельскихъ бесёдь). — Сейчась же библіотеку по-боку, разставлены тахты, раскинуты ковры, разбросаны шитыя подушки, и кунацкая готова. Потомъ явился новый совътникъ: «къ чему кунацкая? Ужъ дучше церковь. Какъ же такой богатый домъ безъ домовой церкви!» И немедленно кунацкую долой, потолокъ перестроенъ куполомъ, развъщаны образа, и явилась маленькая армянская церковь. Но кому-

то церковь не понравилась; заявлено мийніе, что умъстиве было бы здёсь завести биліардную, —и разомъ совершена новая метаморфоза, и церковь обращена въ биліардную. Такъ шло безъ конца. Продълки выходили иногда просто шутовскія. Въ амбразурахъ оконъ «крустални залъ» Аршакуни велблъ нарисовать альфреско, во весь рость, портреты—свой собственный, своей жены старой армянки. своихъ друзей и пріятелей. Азіатскій рисовальщикъ намалеваль грубой кистью нельпышія фигуры вы чохахы и сюртукахы сы длинными красными носами. Аршакуни восхищался. Но какой-то доброжелатель предложиль портреты забълить и замёнить арабесками съ цвътами, что и было благоразумно исполнено. Безвкусица и нельпина встрычались на каждомъ шагу. На дарбазахъ (стыныхъ потолкахъ) красовались самые разнородные предметы: богатый кальянъ, бронзовая группа, а возлѣ, рядомъ, мѣдный тазъ и сапожная щетка. Словомъ, все было очень оригинально, и постоянно толны публики сходились смотръть на эти курьёзы.

Самое любопытное состояло въ томъ, что Аршакуни строилъ свой сказочный чертогь и тратиль на него всё свои многолётніе трудовые капиталы единственно только для того, чтобы реализировать свой идеаль, а затёмъ самъ не зналь, что съ нимъ дедать. Вся цёль, вся задача Аршакуни заключалась въ томъ, чтобы только построить этотъ домъ, и по окончаніи постройки задать въ немъ балъ на удпвленіе всей Карталиніи: пригласить на балъ всю знать, эрналово, крупныйшихы князей, всёхы городскихы тузовы: показать имъ при блестящемъ освъщении «зеркалный и крусталный» заль, провести по амфиладь фантастически разукрашенныхъ комнатъ, насладиться ихъ похвалами, удивленіемъ; угостить. накормить, напопть ихъ до крайней возможности. Такимъ финаломъ душа и умъ Аршакуни достигали зенита своихъ стремленій. и далбе ничего болбе не оставалось, какъ покопться на лаврахъ полнаго удовлетворенія. Дальнійшая судьба дома, кажется, п не особенно его интересовала. Дохода домъ приносить не могъ никакого, а расходовъ на ремонтъ требовалъ много. Дътей у Аршакуни не было, оставлять же подобное наслёдіе женё или роднымь онъ и не помышлялъ. Да и самому ему жительствовать тамъ не совстив бы было сподручно, по непривычкт. Говорили, будто бы онъ хотблъ подарить домъ одному знатному лицу въ Петербургъ или предоставить городу для какого-то общественнаго учрежденія.

Но какую жестокую, злую шутку сыграла съ бъднымъ Аршакуни его фатальная судьба! Дёйствительно вышла страшная насмътка неумолимаго рока. Дъло подходило совсъмъ къ концу, уже виднълась близкая пристань столькихъ заботь и трудовъ, уже можно было предвидъть срокъ окончанія всего строительства, даже навърно разсчитать время, чрезъ сколько мъсяцевъ и когда именно можно будеть отпраздновать торжество новоселья, -- какъ вдругъ Аршакуни замътилъ въ себъ какое-то нездоровье; не то чтобы мучительное, но затяжное. Лечился долго въ Тифлисъ-не вылечился; побхаль за границу, совбщался съ разными европейскими внаменитостями, и вернулся въ томъ же положеніи. Навезъ съ собой цёлый обозъ всякихъ вещей для дома. Тифлисскіе доктора отправили его въ Пятигорскъ или Ессентуки, откуда онъ возвратился больнъе прежняго. Болъзнь его опредълилась ясно и несомнънно: чахотка въ горлъ. Между тъмъ, за это время домъ совстить достроился, отделался во встить частяхь окончательно; оставалось только поставить заказанную на тифлисской гранильной фабрикъ мраморную лъстницу, которая должна была кончиться не-<mark>дъли черезъ двъ, — и тогда все было бы г</mark>отово вполнъ, и задавай Аршакуни баль хоть въ тотъ же день, хоть предъ послъднимъ своимъ вздохомъ. Но Аршакуни лежалъ уже въ постели, и умеръ за два дня до постановки лъстницы. Конецъ сооруженія дома и конецъ жизни хозяина его совпали одновременно. Такъ и кончилась эта хотя сумбурная, но все же грандіозная затѣя. Армяне хоронили своего злополучнаго соплеменника съ великимъ почетомъ и торжествомъ; духовенства собралась тьма-тьмущая, гробъ несли на рукахъ высоко надъ головами; а за гробомъ его домашніе разсказывали всёмъ желающимъ, какъ покойникъ мучился передъ смертію, не тёломъ, а душою, не хотёль даже говорить ни съ кёмъ, и объясняли это въ армяно-коммерческомъ смыслѣ тѣмъ, что «если у человѣка хоть сто рублей денегь есть, помирать какъ тяжело, а у него оставался такой домъ! Кикой болшой домъ, такой у него былг болшой печалг!»

Домъ Аршакуни стоилъ болѣе восьмисотъ тысячъ. Аршакуни клалъ на него всѣ свои средства, не стоялъ ни за какими тратами на постройку,—и въ то же время трясся надъ копѣйками на посторонній расходъ. Когда онъ ѣхалъ на воды въ Пятигорскъ, чрезъ горы, по военно-грузинской дорогѣ, больной, въ лѣтнюю пору, его

томила жара, и онъ сталъ жаловаться сопровождавшему его фельдшеру на мучившую его нестерпимую жажду, на раздраженіе горла отъ пыли; на первой станціи онъ приказалъ достать себѣ молока. — доктора предписали ему пить молоко. Фельдшеръ принесъ ему стаканъ молока. Аршакуни схватилъ стаканъ, съ жадностію поднесъ къ губамъ и остановился.

- «Сколько стонть это молоко?»
- «Десять копѣекъ» отвѣчалъ фельдшеръ.
- «Десять копъекъ! Одинъ стаканъ десять копъекъ! Ты сумасшедшій, что ли? Зачъмъ не торговался?»
  - «Я торговался, ничего не хотять уступить»,
- «Такъ не надо; зачъмъ взядъ? Неси обратно, отдай, скажи имъ, больше трехъ копъекъ не дамъ».

Фельдшеръ взялъ стаканъ и самъ выпилъ молоко, потому что заплатилъ десять копъекъ за него изъ своихъ денегъ.

Какъ объяснить такіе несообразные контрасты? Человѣкъ бросаеть безъ счета, безшабашно сотни тысячъ на пустую прихоть, на непроизводительную игру своей фантазіи, и въ то же время скаредно отказываеть себѣ въ стаканѣ молока для утоленія жажды, для успокоенія больного горла, изъ-за десяти копѣекъ! Бывають же такіе по истинѣ загадочные фарсы иныхъ человѣческихъ натуръ.

Аршакуни, помнится, завъщанія не оставиль. Жена его, замужняя сестра и прочіе родственники, первымъ дѣломъ между собою перессорились и начали судное дѣло, продолжающееся до сихъ поръ. Запустѣлый домъ, сшптый на живую нитку, съ шатающимися полами, непрочными потолками, грозить опасностію развалиться. Мебель и вещи, наполнявшія его, мало-по-малу растаскиваются, а то, что усиѣетъ уцѣлѣть, предназначается къ распродажѣ съ публичнаго торга за безцѣнокъ. Такъ рухнуло прахомъ минутное величіе дома Аршакуни, возбуждавшее въ свое время общее любопытство, много толковъ и пересудовъ, а еще болѣе издѣвательствъ надъ чудачествами его несообразнаго хозяпна\*).

<sup>\*)</sup> Домъ держится и понынъ (1889 й голъ), но въ самомъ илачевномъ видъ. Достался онъ нъсколькимъ наслъдникамъ, и былъ огданъ въ наемъ для помъщенія "кружка", который потомъ оставилъ его; а домъ, проданный за самую ничтожную илату (кажется за шесть тысячъ рублей), находится въ полнъйшемъ запуствніи, съ выбитыми окнами, поломанными рамами, представляя печальную картину наступающаго положительнаго разрушенія.

Однако, эта длинная исторія отвлекла меня отъ моей поъздки, къ которой давно бы ужъ пора вернуться.

Въ Ленкорани, убздный начальникъ Цвътаевъ возилъ меня на тамошнія горячія воды, въ горахъ, дикомъ мість, дремучемъ лісу, совершенно безъ всякаго устройства и приспособленія для пользованія ими, даже безъ всякихъ обиталищь, за исключеніемъ нъсколькихъ щалашей, въ одномъ изъ коихъ мы и пообъдали. Изъ Ленкорани я пробхаль чрезь раскольничьи поселенія въ Сальяны. откуда опять по рыбнымь ватагамь до Шемахинской дороги, затымь прямо въ Елисаветполь и Еленендорфъ, гдѣ пробывъ около недѣли, возвратился 1-го іюня въ колонію Елисабетталь. Зд'єсь я засталь все мое семейство, перебхавшее сюда въ ожиданіи меня, для избъжанія уже наступившихъ въ Тифлись сильныхъ жаровъ. Мы собирались провести это льто вь 55-ти верстахъ отъ Тифлиса, на Бъломъ ключъ, штабъ-квартиръ грузинскаго гренадерскаго Великаго Князя Константина Николаевича полка, по настоятельному приглашенію полкового командира князя Илико Обреліани, бывшаго Елисаветпольскаго убзднаго начальника, фаворита князя Воронцова. Въ Елисабетталь ко мнъ пріъхали нъсколько чиновниковъ по дёламъ, и знакомыхъ-повидаться. въ Зальцманъ, съ которымъ во время его краткаго вояжа города въ колонію случилось весьма необыкновенное приключеніе.

Вывхаль онъ изъ Тифлиса въ Елисабетталь верхомъ, вмъстъ съ тамошнимъ нъмецкимъ пасторомъ, прямою дорогою чрезъ Коджоры. Спускаясь изъ Коджоръ съ крутой лъсистой горы, густо заросшей деревьями и кустарникомъ, они пробирались гуськомъ, пасторъ впереди, а Зальцманъ шаговъ на тридцать позади его. Вдругъ пасторъ внезапно остановился и, не произнося ни слова, началъ производить руками какія-то таинственныя движенія, показывая Зальцману на что-то въ кустахъ. Зальцманъ понялъ изъ этой мимики, что пасторъ желаетъ, чтобы онъ молчалъ и не двигался съ мъста; а потому, полагая, что онъ увидъль въ кустахъ какого-нибудь звъря и указываетъ на него, снялъ со спины заряженное ружье, которое всегда возилъ съ собою, прицълился по направленію жестовъ пастора и выстрълилъ. Въ то же мгновеніе пасторъ какъ снопъ свалился съ лошади на землю. Зальцманъ вообразилъ, что убилъ его, страшно перепугался, соскочилъ съ лошади, бро-

сился къ пастору: пасторъ лежалъ недвижимъ, безмолвенъ, безъ признака жизни. Зальцманъ тщетно его ворочалъ, осматривалъ, ощупывалъ: раны не видно, а пасторъ лежитъ совсѣмъ мертвый. Зальцманъ въ ужасѣ началъ взывать по-нѣмецки къ Богу: у пастора открылся одинъ глазъ—и опять закрылся: немного погодя открылись оба глаза и насторъ произнесъ слабымъ, умирающимъ голосомъ:

- «Это вы. Зальцманъ? Гдѣ же медвѣдь?»
- «Какой медвидь?»
- «Медвъдь, который бросился на меня?»

Зальцианъ подумалъ, что насторъ сошелъ съ ума, но уже быль радъ и тому, что онъ хотя ожилъ. Наконецъ, рфшившись приподняться, пасторъ дрожащей рукою показаль Зальцману на траву, гдф дъйствительно видиблось вещественное доказательство проходившаго тамъ медвъдя, оставившаго свой несомнънный сувениръ, изобиловавшій кизиловыми косточками (медвѣди страстно любять кизиль). Последовали объясненія. Выяснилось, что пасторь, заметивь этотъ слъдъ, предположилъ, что медвъдь сидитъ туть же, за кустомь, и чрезмёрно струсивъ, сталъ показывать знаками спутнику своему, чтобы онъ не шевелился, ибо здѣсь скрывается нѣчто страшное: а когда раздался ружейный выстрыль, цасторь счель себя погибшимъ, въ увтренности, что медвъдь сейчасъ же на него бросится и растерзаеть: но вдругь вспомниль, что есть средство спастись отъ медвъдя. — стоитъ только притвориться мертвымь, и поспъшнить это привести въ исполнение: свалился съ дошади и замеръ: а когда Зальцманъ его ворочаль, онъ быль увъренъ, что это его ворочаеть медвёдь, и изъ всёхъ силь старался получше представляться мертвымъ. Только услышавъ его отчаянные возгласы надъ собою, пасторъ дерзичлъ сначала посмотръть однимъ глазомъ, а потомъ ръшился открыть и оба. Такимъ образомъ оба путника обоюдно смертельно перепугали другь друга и долго не могли опомниться отъ постигшаго ихъ изумительнаго казуса. Эта исторія очень позабавила насъ всъхъ. Зальцманъ разсказывалъ намъ ее хотя и смъясь, но все еще съ большимъ волненіемъ, неуспъвшимъ затихнуть послъ только что пережитаго ужаса отъ такой необычайной продълки пастора.

На Бъломъ ключъ я помъстился, по просьот кн. Орбеліани, въ его полковомъ домъ. а семейство мое расположилось въ нъ-

сколькихъ наемныхъ поселянскихъ домахъ, вблизи одинъ отъ другого. Климатъ здѣсь хорошій, воздухъ чистый, какъ на всѣхъ умѣренныхъ возвышенностяхъ, хотя днемъ, въ жаркую пору, иногда и припекаетъ довольно сильно и доходитъ въ тѣни до 20°, но безъ духоты, которая тяготитъ хуже самого жара. Мѣстоположеніе красивое, по типу мѣстной природы: много лѣса (пока не вырубили), много горъ, не въ дальнемъ разстояніи протекаетъ быстрая, многоводная рѣка Храмъ, живописно огражденная съ обѣихъ сторонъ высокими скалистыми берегами. Въ окрестныхъ лѣсахъ встрѣчаются развалины старинныхъ укрѣпленій, церквей; изъ послѣднихъ одна большая, красивая, особенно хорошо сохранившаяся, подъ названіемъ «зеленый монастырь», до того обросшая лѣсной чащей, что видѣть ее можно только добравшись къ самымъ стѣнамъ ея.

Бълый ключь, какъ большое урочище, штабъ-квартира полка. болье походить на увздный городокъ нежели на деревню. Есть нъсколько улицъ, есть хорошіе дома, церковь, казармы, разныя полковыя постройки; есть постоянное мъстное офицерское общество, есть клубъ, къ тому же лѣтомъ всегда много пріѣзжихъ изъ Тифлиса, спасающихся отъ жаровъ; а потому обычан и жизнь болфе городского свойства, хотя не лишены отчасти свободы и простоты деревенской. Почти каждый вечеръ военная музыка играла возлѣ дома полкового командира. Князь Орбеліани относплея къ намъ очень внимательно и заботливо; въ первые же дни нашего прівзда задаль для нась парадный объдь. Часто устранвались разныя увеселенія, балы, танцовальные вечера у него и обществомь офицеровь, разь даже устроился домашній спектакль, въ коемъ участвовала моя младшая внучка Върочка. Мы ъздили въ лъсъ, на водяную мельницу, въ старинную крѣпость Шамъ-швильди. въ зеленый монастырь и другія красивыя м'єста пить чай и иногда об'ьдать. 17-го іюня праздновали въ лѣсу день рожденія двухъ монхъ внуковъ, Бориса и Сергъ́я Витте, родившихся въ одинъ и тотъ же день, черезъ годъ одинъ послъ другого; молодцы уже были на возрастъ, — Борису минуло три, а Сережъ два года. \*)

16-го іюля, въ шестомъ часу пополудни, мы всё любовались рёдкимъ явленіемъ, великолёпною картиною полнаго солнечнаго затменія, съ вершины одной изъ самыхъ высокихъ оёлоключин-

<sup>\*)</sup> Ныні (1897-й годъ) Борисъ Юльевичъ Витте состоить прокуроромь судебной палаты въ Одессъ, а Сергъй Юльевичъ Витте—министромъ финансовъ.

скихъ горъ. Гомера. Для этой же цёли тамъ собрались и полковой командиръ съ офицерами. Зрълище, по истинъ, было поразительное. Съ высшей точки горы Гомеръ горизонть открывался широко во вст стороны. Постепенно усиливавшаяся тты начавшагося затменія, какіе-то странные переливы и измѣненія цвѣтовъ при переходъ отъ свъта къ тьмъ и потомъ обратно, представляли всю окружающую природу въ такомъ необычайномъ, волшебномъ видъ, какой, кажется, не создать самому пламенному воображенію. По наступленій поднаго затменія, эффекть еще усилился: мракъ не достигаль обсолютной темноты, даже быль слабфе обыкновенной безлунной ночи: въ немъ не было ничего чернаго, ничего сумрачнаго: онъ приняль чудную, густо-фіолетовую окраску, и хотя она возрасла настолько, что небо загорёлось яркими звёздами, но вся окрестность видиблась совершенно явственно; только всб предметы, горы. лъса. бездонныя низменности, скалы-все приняло неопредъленныя, фантастическія формы, таинственныя очертанія, и какъ бы тонуло въ необъятномъ пространствъ прозрачнаго, темнофіолетоваго тумана. Картина производила потрясающее впечатльніе. Въ это же время, такая несвоевременная, чуждая обычному порядку и виду тьма произвела страшный переполохъ въ царствъ животныхъ: птицы какъ одурфлыя суматошились, шныряли съ крикомъ, карканіемъ, ища свои потерянные ночные пріюты: съ подножія горы до насъ доносились отчаянныя мычанія, блеянія, ржанія, хрюканія пасшихся стадь, съ аккомпаниментомъ заунывнаго воя собакъ. Послъ мы узнали, что и люди въ поселении и деревняхъ, хотя предупрежденные о предстоявшемъ затменіи. подверглись однако не менте животныхъ паническому страху: многіе прятались. молились, падая на колёна, или въ нёмомъ ужаст ожидали своего последняго часа, въ уверенности, что это настало светопреставление.

Среди нашей публики на верхушкъ горы Гомера, подъ вліяніемъ созерцанія чуднаго величія и красоты происходившаго передъ нами явленія, невольно хватавшаго за душу, заводились урывками разговоры самаго напвнаго содержанія. Задавался вопросъ: «и отчего это дѣлается затменіе?» Полковой казначей поручикъ Шенгардъ, окончившій курсъ ученія въ Московскомъ университетѣ, счелъ удобнымъ отвѣчатъ подробнымъ разъясненіемъ причинъ и процесса солнечнаго затменія. Его начали слушать со вниманіемъ; но едва рѣчь зашла о движеніи земли вокругъ солн-

ца, нашъ добрый полковникъ, очевидно не довъряя своимъ ушамъ, какъ бы съ испугомъ переспросилъ:

— «Что такое? Что вы это говорите? Земля движется?»

И, громко засмъявшись, дружески, съ сожалъніемъ замътиль опъшившему поручику:

— «Знаете, Шенгардъ, у васъ отъ слишкомъ большой учености совсѣмъ умъ за разумъ зашелъ. Что вы разсказываете! Развѣ можетъ земля двигаться!»

И, безнадежно махнувъ рукою, отвернулся отъ него. Лекція поручика на томъ и остановилась. При такомъ скептическомъ отношеніи начальства къ астрономіи, у поручика не хватило мужества повторить знаменитый возгласъ Галилея: Е риг si muove!.. —и однако же она все таки движется!—И онъ благоразумно предпочель умолкнуть. Вскорѣ появившійся солнечный свѣтъ, а затѣмъ и само вечернее, пылающее іюльскимъ жаромъ солнце, во всей своей полности, безъ всякаго изъяна и недочета, окончательно успокоило взволнованныя чувства человѣческаго и животнаго міра.

Съ этого дня жары усилились, пришлось сидёть закупориввшись дома, и только по вечерамъ позволять себъ удовольствіе подышать вольнымъ воздухомъ, и то далеко не свѣжимъ и не чистымъ. Впрочемъ, это продолжалось недолго, начали перепадать дождички, набѣгали маленькія грозы, освѣжавшія накаленную атмосферу.

Въ августъ я получилъ увъдомленіе, что сынъ мой въ дълъ съ горцами раненъ пулею въ ногу, по счастію, не тяжело и не опасно, но все же такое начало при самомъ вступленіи его на военное поприще нъсколько опечалило насъ страхомъ за будущее.

Третьяго сентября семейство мое возвратилось обратно въ Тифлисъ, а я въ то же время направился въ разъйзды по Цалкскому округу и раскольничьимъ поселеніямъ Ахалцыхскаго и другихъ уйздовъ. Первый ночлегъ мой былъ на Черепановомъ хуторѣ, всего въ десяти верстахъ отъ Бѣлаго ключа, гдѣ находится весь форштатъ и всѣ фуражные запасы гренадерскаго грузинскаго полка. Дорога оттуда до казачьяго штаба въ 25-ти верстахъ все подымается выше, сплошнымъ лѣсомъ, пересѣкающимся то рощами, то отдѣльными частями до самаго штаба, не доѣзжая до коего

уже начинается Цалка. Весь Цалкскій округь быль въ прежнее время значительно населень, о чемъ свидфтельствуеть множество развалинь. церквей и жилищь, безпрестанно тамъ встрѣчающихся. Истребленіе и разсвяніе жителей, состоявшихъ первоначально изъ грузинъ и армянъ, послідовало, по отзывамь старожиловь, вслідствіе набітовь лезгинь изъ лъсовъ Храмскихъ, постоянно ихъ разорявшихъ. Около 1780-го года. Умай ханъ увель въ илънъ до тысячи семей греческихъ поселенцевъ, а послъ того Ага Магометъ ханъ сдълалъ то же самое: турки изъ Ахалцыхскаго пашалыка также часто производили опустошительные набъги. Въ 1826 году Цалкскій округь быль совершенно пусть. Первое его поселение вновь основалось съ 1829-го года, греками и армянами, вышедшими изъ Турціи, Тогда еще всѣ эти земли считались исключительно казенными, и изъ помбщиковъ атвлявае алектиноп эн и ахин ен йінесктичи ахимвянн отянн что продолжалось почти до нынфшняго времени. Не болфе двухъ. трехъ льтъ предъ этимъ, проявились помъщики изъ князей, начавшіе добираться и сюда съ предъявленіемъ своихъ такъ-называемыхъ будто бы правъ и требованіями сабадахи, т.е. илаты за прогонь скота по ихъ земль. Не мало терпять жители и отъ татаръ, главнъйше изъ кочевья Борчалинскаго участка, сильно притъсняющихъ христіань неперестающимь воровствомь и угономь скота. То и другое заставляеть многихь жителей переселяться въ другія містности.

Въ 25-ти верстахъ отъ казачьяго штаба, съ горы Топоравани, открывается прекрасиъйшій видь на озеро и за нимъ на горы. На берегу озера дежитъ духоборческая деревня Родіоновка. Здѣсь также все говоритъ о давно минувшемъ многолюдствѣ и богатствѣ страны: существуетъ еще превосходной архитектуры древняя перковь, которой по преданіямъ насчитываютъ болѣе девятисотъ лѣтъ: сохранился караванъ-сарай и много всякихъ развалинъ, матеріалы которыхъ употребляются духоборцами на свои избы и заборы.

Профхавъ по встмъ духоборческимъ деревнямъ, я нашелъ положеніе сектантовъ въ хозяйственномъ отношеніи вполит удовдетворительнымъ, не смотря на вст ихъ жалобы, яко бы земли ихъ по холодному климату не удобны къ хлѣбопашеству. Поствы большею частію принимались хорошо, и на каждаго хозяина въ сложности доводилось до четырнадцати головъ рогатаго скота, до шести лошадей и двадцати овецъ. Слѣдовательно, положение ничуть не бѣдственное, какъ имъ хотѣлось увѣрить.

Въ молоканской деревнѣ Воронцовкѣ случилось непріятное происшествіе. Передъ самымъ моимъ пріѣздомъ разразилась гроза, молнія ударила въ домъ молоканина Добрынина, назначенный для моей квартиры, убила человѣка и зажгла домъ, быстро сгорѣвшій до тла. Пожалѣвъ о несчастіи молоканина Добрынина, я, однако, остался очень доволенъ тѣмъ, что оно произошло ранѣе моего водворенія въ его домѣ, а не во время онаго.

Въ нравственномъ состояніи раскольниковъ, разумѣется, никакого преуспѣянія не обнаруживалось, кромѣ развѣ одного только замѣтнаго прогресса въ страсти къ наживѣ, которую они при случаѣ доводили до безобразнѣйшаго бездѣльничанія. Такъ, напримѣръ. въ деревнѣ Никитинѣ молоканскіе аферисты не церемонились ни съ кѣмъ для проявленія своихъ алчныхъ позывовъ. Въ прошломъ году, при проѣздѣ губернатора, за тарелку малины, собранной ребятишками въ сосѣднемъ лѣсу, и за самоваръ поставили въ счетъ семь рублей; а теперь и мнѣ поднесли счетецъ, въ которомъ записали иятъ рублей за тарелочку съ медомъ, выставленную обществомъ вмѣсто хлѣба-соли, при пріемѣ меня въ деревнѣ, какъ высшаго своего начальника. Изъ этихъ двухъ, хотя неважныхъ, образчиковъ видно, что эти деревенскіе люди, съ ихъ подразумѣваемой якобы сельской простотою, не въ примѣръ перещеголяли въ наглости самыхъ завзятыхъ столичныхъ обиральщиковъ.

Побывавъ въ Джелалъ-Оглы, Гергерахъ, перебравшись черезъ Безабдалъ (пѣшкомъ и верхомъ), въ Караклисъ, Ахтахъ и проч., я остановился дня на три въ Дарачичагѣ, откуда по другимъ деревнямъ и поселеніямъ къ октябрю прибылъ въ Тифлисъ, нѣсколько утомленный продолжительной, трудной дорогой и изнуряющими жарами, но дома скоро отдохнулъ и оправился.

Въ эту поъздку я удостовърился, что молокане, въ ихъ въроучени, лучше духоборовъ и скоръе могутъ быть обращены въ православіе нежели послъдніе, если когда-либо здъшніе наши миссіонеры сами будутъ лучше, благоразумнье, терпъливъе и, особенно, менъе своекорыстны, нежели донынъ. Молоканскіе старики, изъ ихъ духовныхъ вожаковъ, разсказывали мнъ между прочимъ, что будто бы духоборческая секта произошла отъ молоканской, отдълившись отъ оной въ послъдней половинъ прошедшаго стольтія. Это пока-

заніе какъ бы согласуется съ заключеніемь Гакстгаузена.въ его сочиненін, томъ 1-й, стр. 344-я. Они говорять, что какой-то Семень (въроятно Колесниковъ) быль нервымъ отдълившимся отъ молоканъ и основавшимь секту духоборцевь. Молокане считають себя въ своихъ духовныхъ правилахъ чище духоборцевъ тъмъ, что держатся Священнаго писанія и читають его, тогда какъ духоборцы следують исключительно изустному преданію, передавая его изъ одного покольнія въ другое, все въ болье и болье искаженномъ видь. Молокане имъють стариковъ въ родъ духовныхъ старшинь; а духоборцы по крайней мірів гласно—не признають теперь никакихь. Молокане по воскресеньямъ сходятся на молитвенныя собранія; у духоборцевъ же они бывають безъ различія дней, только по общему соглашенію. Вообще молокане, не смотря на свои заблужденія и долговременное отчуждение отъ церкви, придерживаются христіанскихъ основаній: духоборцы же зальзли въ такой омуть, въ которомь ничего не содержится кром'в безсмысленнаго пустободтанія\*).

Въ октябръ къ намъ прівхаль сынь мой Ростиславъ, здоровый и довольный своей службой: рана его на ногѣ, хотя не серьезния, часто однако напоминала о себъ. Военныя дъйствія прекратились на зиму, и онъ воспользовался свободнымъ временемъ, чтобы повидаться и пожить съ нами нѣсколько мѣсяцевъ, занимаясь при этомъ у начальника артиллеріи. Въ ноябрѣ я ѣздилъне на долго въ колонію Маріенфельдъ, все по поводу канавы. Въ этомъ же мѣсяцѣ произошло пріятное событіе для Тифлисскаго общества, именно открытіе итальянской оперы, выписанной княземъ Воронцовымъ для усугубленія водворявшейся цивилизаціи Грузіи. Я не быль на первыхъ представленіяхъ, предоставивъ это удовольствіе моимъ дѣтямъ, которые остались ими очень довольны. 22-го того же мѣсяца я присутствовалъ на пріемѣ князя, возвратившагося въ Тифлисъ, не совсѣмъ еще оправившагося отъ продолжительной лихо-

<sup>\*</sup> У молокань есть и исповёдь. Если не всё, то многіе исповёдуются у своихъ духовныхъ старшинъ. Только послёдніе иногда употребляють странный способъ для очищенія грѣшниковь отъ ихъ грѣховнаго бремени. Такъ, въ деревнѣ Ворондовкѣ духовный старшина Добрынинъ (тотъ самый, у котораго сторѣлъ домь), при исповѣди приходившихъ къ нему, держалъ возлѣ себя корову и усиленно теръ ее обѣими руками, увѣряя, что посредствомъ этой операціи втираетъ въ нее прегрѣшенія кающагося, и что такимъ образомъ всѣ исповѣдуемые грѣхи переходятъ итликомъ въ корову, а исповѣдующійся отъ нихъ вполнѣ освобождается; за что и получалъ надлежащее вознагражденіе. Быть можеть, это былъ не общепринятый, но исключительный методъ исповѣди.

радки, сильно истомившей его; а чрезъ нѣсколько дней быль у него же на парадномъ обѣдѣ, въ честь проѣзжавшаго персидскаго посланника.

Въ этомъ году здоровье мое какъ будто нѣсколько поправилось противъ прошлыхъ лѣтъ, но память начала немно
го ослабѣвать. У бѣдной же жены моей къ ея почти постояннымъ ревматическимъ страданіямъ присоединились еще по
временамъ припадки головокруженія, очень тревожившіе меня.
Осенью я получилъ давно запоздавшій по долголѣтію моей
службы орденъ Св. Владиміра 3-й степени. Онъ мнѣ напомнилъ мою
раннюю молодость, когда почему-то именно этотъ орденъ св.
Владиміра составлялъ мечту моего честолюбія. Теперь же эта
награда произвела на меня такое же впечатлѣніе, какъ и за три года
передъ тѣмъ полученный чинъ,— то-есть пріятное тѣмъ, что здѣсь
начальство относилось внимательнѣе къ моимъ трудамъ, нежели на
саратовскомъ губернаторствѣ.

До весны, я провель время въ обыкновенныхъ моихъ служебныхь бумажныхь занятіяхь и обычномь кругу нашего домашняго общества. Въ то время однимъ изъ ежедневныхъ гостей моего дома, уже съ давнихъ поръ, былъ маіоръ Степанъ Васильевичъ Голенищевъ-Кутузовъ, внучатный племянникъ князя Смоленскаго, человъкъ среднихъ лътъ, хорошо образованный, но незначительнаго ума и способностей и не заключавшій въ себ' ничего зам' чательнаго кром' в странности преслъдовавшей его судьбы, о которой стоить упомянуть. По натуръ своей, Кутузовъ былъ вполнъ поглощенъ земными ин стинктами, особенно плотоугодіемъ, составлявшимъ высшую цёль и идеаль его жизни. Жизнію своей онь дорожиль больше всего на свёть, а затымь хорошимь объдомь. Можеть быть, онь и сдыдался такимъ частымъ нашимъ гостемъ потому, что тогда три повара на нашей кухнъ дъйствительно были мастерами своего дъла. Приходя къ намъ, онъ первымъ долгомъ потихоньку прокрадывалса на кухню, чтобы навести справки объ объдъ и распредълить для себя, какого кушанья брать больше, а какого меньше. Состоянія у него не было, и всѣ средства его заключались въ службъ. которая, не смотря на вліятельныя связи въ Петербургъ и знатное родство, шла доволно туго. Особенное покровительство оказывала ему его близкая родственница, камеръ-фрейлина графиня Тизенгаузенъ. Онъ долго служилъ въ гвардін, не слишкомъ

успѣшно и, засидѣвшись въ чинъ, пожелалъ подвинуться и отличиться, для чего перешель служ<mark>ить на Кавказь, гдѣ прямо попаль</mark> въ экспедицію и отправился воевать съ горцами. Надобно было брать непріятельскій ауль, вызвали охотниковь, которыхь вышло довольно много, особенно юнкеровъ. Вышелъ и Кутузовъ, еще никогда не испытавшій воинственности своего духа. Какъ старшаго по чину, его назначили начальникомъ охотниковъ. Начался штурмъ аула. Сопротивленіе оказалось сильное, но охотники смёло лезли на завалы, многіе изъ нихъ уже перебрались черезъ ни хъ; еще немного времени, и ауль быль бы взять. Вдругь Кутузовь ослабѣль духомь, и скомандоваль бить отбой. Охотники должны были бросить почти конченное дёло и отступить обратно, что конечно ободрило горцевъ; огонь ихъ усилился, и при отступленіи почти всѣ охотники легли лоскомъ, въ томъ числъ погибло двъсти человъкъ юнкеровъ. Послъ того, разумъется, Кутузову пришлось отказаться отъ военныхъ подвиговъ. Онъ пріфхаль въ Тифлисъ и началь перебиваться по маленькимъ гражданскимъ должностямъ, но ему рѣшительно не везло. Самъ ли не уживался, или ужъ такая неудача, только онъ перемънилъ множество мъстъ, Служилъ недолго и у меня въ управленін. Послёдней его должностію на Кавказ' было м'єсто полицеймейстера въ Эривани. Потерявъ его, а вмѣстѣ съ нимъ и надежду на новое помѣщеніе, онъ поѣхаль въ Петербургъ подъ родственное крылышко графини Тизенгаузенъ, которая и доставила ему мъсто, кажется, смотрителя военнаго госпиталя въ Херсонъ. но объявила, что протекція ея съ этимъ кончается, и болье она за него хлопотать не станеть Кутузовъ водворился въ Херсонъ. Чрезъ нъсколько мъсяцевъ въ госпиталъ оказались безпорядки. назначили ревизію, и однажды утромъ Кутузова нашли въ его спальнь мертвымъ. — онъ себъ переръзаль горло бритвой. Такая смерть человѣка въ высшей степени животолюбиваго чрезвычайно удивила всёхъ знавшихъ его; въ нейкакъ бы проявилось возмездіе за погибшихъ по причинъ его охотниковъ: тогда побоялся смерти отъ руки непріятелей, и за то обстоятельствами жизни приведень къ тому, чтобы умереть отъ собственной руки.

Въ этомъ родѣ былъ еще болѣе поразительный случай, въ началѣ Севастопольской войны, съ капитаномъ генеральнаго штаба С—мъ. Вскорѣ по открытіп военныхъ дѣйствій на турецкой границѣ. С—на, состоявшаго при штабѣ въ Александрополѣ, послали съ двумя

или тремя сотнями казаковъ на рекогносцировку. Они наткнулись на сильный турецкій отрядь, и С—нь, недолго думая, поворотиль коня вспять и ускакаль въ Александрополь, а всѣ казаки, бывшіе подъ его командой, погибли. На другой день, послъ спокойнаго сна, С—ну утромъ понадобилось побывать въ штабѣ, находившемся черезъ улицу, противъ его квартиры. Ночью шелъ дождичекъ, на улицѣ было грязно, С—нь велѣлъ осѣдлать лошадь, и верхомъ сталь перевзжать черезъ улицу. Передъ самымъ входомъ въ штабъ, изъ вороть сосёдняго двора выскочила курица, прямо подъ ноги лошади; лошадь испугалась, бросилась въ сторону; С-нъ не удержался въ съдль, упаль, ударился головой о камень, туть же захрипъль и умеръ. Это было дъйствительно странное совпадение; въ немъ какъ бы слышался голосъ не отъ міра сего: «ты не хотѣлъ умереть съ товарищами твоими славной смертію отъ оружія враговъ отечества, такъ воть умри же безславно отъ курицы, посреди уличной грязи». Что ни дълай, а ужъ своей судьбы не избъжишь.

Въ апрълъ 1852-го года я предпринялъ разътзды въ Елисаветпольскій убздь и другія м'єста. Быль на образцовомь хуторь, основанномъ барономъ Мейендорфомъ въ 12-ти верстахъ отъ Елисаветноля, по всёмъ правиламъ агрономіи. Къ сожалёнію, баронъ основаль его на земль, безспорно казнь не принадлежавшей, къ тому же не имъть ни терпънія, ни средствъ привести дъло къ концу, а потому чрезъ два года бросиль его безвозвратно. Въ новыхъ поселеніяхъ я нашелъ, что устройство ихъ, хотя и медленно, но все-таки идетъ впередъ. Въ Айрюмскомъ участкъ, Елисаветпольскаго убзда, князь Воронцовъ поручилъ мнъ, вмъстъ съ членомъ Совъта Коцебу и уъзднымъ начальникомъ кн. Макаріемъ Орбеліаномъ, избрать и опредёлить мёста для новыхъ русскихъ поселеній, на земляхъ весьма плодородныхъ и на обширномъ пространствъ. Эти земли находились въ кочевомъ пользованіи татаръ, безъ всякаго на то права и даже безъ существенной пользы для нихъ самихъ. Мы это дъло привели въ исполнение совершенно успъшно, и теперь тамъ водворены четыре большія, довольно хорошо устроенныя раскольничьи деревни.

Оттуда мы направились въ Делижанское ущелье, гдѣ мы осматривали производившіеся, по распоряженію князя-намѣстника, въ рѣчкѣ Акстафѣ, горнымъ инженеромъ полковникомъ Иваницъкимъ, золотые пріиски. Труда и издержекъ было потрачено много,

но успъха произошло очень мало. Нашли не золото, а только золотыя блестки, и въ такомъ маломъ количествъ, что расходы на добываніе золота, при дальнъйшей разработкъ, не могли даже вознаградиться. Здъсь слъдуеть замътить, что Шардонъ, путешествовавшій по Кавказу еще за двъсти лъть предъ симъ, упоминаль въ своемъ сочиненіи о признакахъ нахожденія золота въ нъдрахъ земли, во многихъ мъстахъ края; но и тогда, по тъмъ же признакамъ и геологическимъ наблюденіямъ, полагалъ. что золота не можетъ быть здъсь много.

Затьмы я завзжаль вновь на Гокчинское озеро и въ Новый Баязеть. Совершивь нужное обозръне, возвратился я 19-го мая въ Тифлисъ. Въ іюнъ я отправился въ Боржомъ, гдъ въ то время проживалъ и князь Воронцовъ, на лътнемъ пребываніи. Я пробыль тамъ всего пять дней, и между служебными дълами пріятно проводиль время у стараго князя, слушая за объдами и по вечерамъ интересные его разсказы о людяхъ и событіяхъ прежняго времени.

По возвращеній, къ концу того же мѣсяца, въ Тифлисъ, я на другой же день выбхаль въ Бблый ключь, къ ожидавшей меня семьь, уже перевхавшей туда на льтнее житье. Льто мы провели на подобіе всъхъ предшествовавшихъ льтъ, уже мною описанныхъ. хотя съ маленькими варіяціями, не слишкомъ важными. А въ Тифлись тогда случилось большое и важное несчастие съ новопостроеннымъ корпуснымъ соборомъ. Его давно ужъ строили, онъ стоилъмного трудовъ и денегъ, снаружи былъ совсёмъ оконченъ, и скоро должень быль сдёлаться красивёйшей изъ Тифлисскихъ церквей. Главный его архитекторь, итальянець Скудіери, пользовавшійся довьріемъ намѣстника и безспорно человѣкъ съ талантомъ \*), для осмотра построекъ взобрался на самую верхушку купола, вибств съ подрядчикомъ и другими людьми. Мгновенно куполъ рухнулъ, и все величественное зданіе разрушилось, какъ карточный домъ, заваливъ, кромъ людей, бывшихъ на куполъ, еще много другихъ, работавшихъ внизу. Говорили, будто бы нъсколько дней слышались стоны, раздававшіеся изъ-подъ развалинь; но никакая помощь была не мыслима, по невозможности скоро расчистить такую громадную массу. Съ тъхъ поръ прошло уже много лъть, но-

<sup>\*)</sup> Доказательствомъ тому служитъ донынъ Тамамшевскій Караванъ-Сарай на Эриванской площади.

вый соборъ все собираются строить, для него давно отведено мѣсто, не прежнее, на Александровской площади, а другое, между гимназіей и домомъ намѣстника; но собора все еще нѣтъ какъ нѣтъ\*)

Въ августъ зять мой Ю. Ф Витте быль командировань, по распоряженію намъстника, въ Москву, по случаю бывшей тамъ сельскохозяйственной выставки. Съ нимъ поъхали жена его, дочь моя Екатерина и внукъ и внучка—дъти моей покойной дочери Елены. Отецъ ихъ, П. А. Ганъ, пожелаль ихъ взять къ себъ. Мнъ съ женой тяжело было прощаться съ ними, особенно съ малолътнимъ внукомъ Леонидомъ, котораго мы уже не разсчитывали видъть въ этой жизни.

Во время этой поъздки случилось странное обстоятельство, о которомъ стоитъ упомянуть. Незадолго предъ тъмъ, въ городъ Задонскъ Воронежской губерніи, происходило большое торжество по поводу открытія мощей Святого Тихона Задонскаго. Собравшись **Бхать** въ Москву съ мужемъ, дочь моя особенно радовалась, что по дорогъ чрезъ Задонскъ будеть имъть возможность поклониться новооткрытымь мощамъ преподобнаго Угодника. Выъхали они позднъе нежели разсчитывали, а такъ какъ Юлій былъ прівхать въ Москву Фелоровичъ полженъ къ извѣстному сроку, то и вынужденъ быль очень торопиться, дабы наверстать потерянное время. Онъ объявиль, что будеть фхать безъ остановокъ и отдыха, день и ночь, и, несмотря на настоятельныя просьбы жены остановиться хотя на часокъ въ Задонскъ, нашель это невозможнымъ. что очень огорчило ее. Она не могда помириться съ мыслію такой неудачи — упустить этоть, въроятно единственный, случай въ ея жизни, потому что обратно они предполагали бхать другимъ путемъ. Она надбялась уговорить его въ дорогъ, но Юлій Федоровичь, при всей мягкости и доброть своего характера, остался непреклонень. Они бхали безостановочно, за исключеніемь какихь-либо неизбѣжныхь, небольшихь задержекь на станціяхъ. Прівхали въ Задонскъ после полудня, и тотчасъ же лошади были перепряжены. Екатерина Андреевна сътоской смотръла по направленію къ монастырю, гдё покоятся мощи Святителя; всякая надежда была потеряна. Пришель станціонный смотритель за по-

<sup>\*)</sup> А теперь—прошло ужъ около сорока лѣть—и все его собираются строить, и даже покойный Государь Александръ Николаевичь, во время своего пребыванія въ Тифлисѣ, заложиль первый вамень фундамента собора—и все его нѣть какъ нѣть.

Позднъйшее примъчание. Наконець соборъ построенъ и освященъ съ большой торжественностію, 21-го мая 1897 года.

дорожной. Юлій Федоровичь сталь доставать ее изъ кармана, -- нътъ ея! Не въря самому себъ, онъ началъ искать по всёмь своимь карманамь, выворачиваль ихъ, развертываль бумажникъ, портфель, — нътъ нигдъ. Онъ былъ пораженъ. Онъ аккуратнъйшій человъкъ въ міръ, и никогда ничего полобнаго съ нимъ не случалось. Очевидно, онъ или потерялъ подорожную, или забыль на предпоследней станціи. Въ надежде на последнее, какъ болье благопріятное, пришлось посылать на розыски нарочнаго. верхового, а такъ какъ станція находилась версть за 25 или 30 отъ Задонска, то возвращение его не предвиделось ранее завтрашняго утра; а въ случав потери подорожной дело затнянулось бы и пололье, да еще съ присоединениемъ большихъ хлопотъ и неприятностей. Эта неожиданная задержка крайне встревожила Витте, а женъ его доставила немалое торжество, такъ какъ она видъла въ ней явное содъйствіе свыше къ исполненію ея сердечнаго желанія. Немедля она отправилась въ монастырь, приложилась къ мощамъ, отслужила молебенъ, все осмотръла не спъща, на досугъ, и совершенно довольная возвратилась ночевать на станцію, подсмъиваясь надъ своимъ мужемъ, такъ несомнѣнно наказаннымъ за невниманіе къ ея благочестивому чувству. Къ утру слёдующаго дня прівхаль верховой, къ общему уже удовольствію съ подорожной, забытой на станціи.

Совершенно непонятна эта необыкновенная забывчивость, нисколько несовийстная съ аккуратностію Юлія Федоровича и совпавшая именно съ прійздомъ въ Задонскъ,— не ранібе и не позднібе,— гдіб такъ горячо желала остановиться Екатерина Андреевна, чтобы поклониться мощамъ Святого Тихона.

Незадолго предъ тъмъ, весной этого года, много шума надълала на Кавказъ исторія съ извъстнымъ Хаджи-Муратомъ, первымъ наибомъ Шамиля. Хаджи-Муратъ якобы посорился съ Шамилемъ и передался нашимъ войскамъ. Его привезли въ Тифлисъ съ большимъ тріумфомъ, ласкали, кажолировали, увеселяли балами и лезгинками, возили по городу, показывали всъ достопримъчательности и даже судебныя мъста. Потомъ препроводили въ Нуху, по его собственному выбору (какъ говорили), поближе къ завътнымъ горамъ. Тамъ онъ пользовался какъ будто свободою, но подъ незамътнымъ для него надзоромъ. Князъ Воронцовъ былъ слишкомъ

опытень, чтобы увлекаться излишнимь довъріемь. Однажды наибь повхаль прогуляться верхомь съ своими нукерами и двумя, тремя казаками, въ видъ почетной стражи. На пути Хаджи-Муратъ съ нукерами стали стрълять въ казаковъ, а сами пустились удирать въ горы. Одного казака убили, другой успёль ускакать и дать знать въ Нухъ. Бросились въ погоню, догнали близъ селенія Беладжикъ и, послъ сильнаго сопротивленія, всъхъ измънниковъ перебили, а Хаджи-Мурату отръзали голову и привезли трофеемъ въ Нуху. Это непріятное приключеніе очень встревожило князя Михаила Семеновича; онъ чуть было не заболёль, и потребоваль, чтобы голова Хаджи-Мурата немедленно была доставлена въ Тифлисъ, для устраненія всякихъ превратныхъ толковъ и сомнъній. Голову привезли въ банкъ со спиртомъ и выставили въ полиціи на особомъ столикъ, гдъ она красовалась три дня напоказъ публикъ, собиравшейся на это зрълище съ великимъ рвеніемь и въ великомъ множествъ. Всъмъ было еще памятно, что такъ недавно, въ Тифлисъ, предъ этой головой расточались такія любезныя улыбки, говорились такія сладкія слова и комилименты! Общее мнвніе утверждало, что ссора наиба съ имамомъ была ничто болье какъ штука, чтобы дать возможность Хаджи-Мурату познакомиться съ здёшнею мёстностію. все высмотрёть, разузнать, и потомъ, удравъ въ горы, предоставить Шамилю всъ удобные шансы на всякій случай для его дерзкой предпріимчивости.

Въ сентябръ, побывавъ въ Коджорахъ для дѣлового свиданія съ намѣстникомъ, я началь свои разъѣзды въ Цалкскомъ округѣ и прилегающихъ къ нему возвышенныхъ мѣстахъ, для осмотра и прінсканія земель къ поселенію ожидавшагося прибытія въ большомъ числѣ малороссійскихъ казаковъ. Но это прибытіе ограничилось небольшимъ числомъ семействъ, кои были первоначально водворены въ Боржомскомъ имѣніи, а потомъ переселились въ Джелаль-Оглу. Затѣмъ я повернулъ чрезъ Лорійскую степь, въ вольное поселеніе Привольное, и большое армянское, Шулаверы, одно изъ многолюднѣйшихъ армянскихъ поселеній въ Закавказскомъ краѣ, жители котораго весьма достаточны и трудолюбивы. Оттуда я проѣхалъ, чрезъ Екатериненфельдъ, обратно въ Бѣлый ключъ, гдѣ жена моя съ семьей оставалась, поджидая меня. Осень въ томъ году была прекрасная, какъ это часто здѣсь бываетъ. Мы воротились въ Тифлись 17-го сентября.

Въ окторъ я еще долженъ былъ съъздить въ Сартачальскій округъ, вслъдствіе проэкта о поселеніи, близъ колоніи Маріенфельдъ, изъявившихъ къ тому желаніе персіянъ. По оказалось, что персіяне были почти всъ бродяги, совершенно неспособные къ постоянному жительству и занятію сельскими работами.

6-го ноября послѣдовало прибытіе князя-намѣстника, а 8-го, на парадной аудіенцін, мы поздравляли его съ пріѣздомъ и днемъ именинъ. Затѣмъ потянулась привычная канитель пріемовъ, докладовъ, представленій и служебныхъ занятій.

Спустя немного, въ Тифлисъ пронесся необыкиный слухъ, вскоръ достовърно подтвердившійся и встревожившій все городское населеніе. По ночамь, на улицахь сталь показываться какой-то страшный невѣдомый звѣрь. Онъ являлся только ночью, по большей части на Александровской площади, и оттуда бъгалъ по всъмъ направленіямь города, пугаль проходящихь, на иныхь бросался, кусаль, не поддавался никакимъ преслъдованіямъ и произвель такую панику, что, съ наступленіемъ сумерекъ, робкіе люди боялись выходить изъ домовъ. Сначада его принимали за собаку, потомъ, судя по величинъ и объему, за волка, а наконецъ, по быстротъ, легкости движеній и огромнымъ скачкамъ—за барса. Онъ появлялся внезапно и такъ же быстро исчезалъ, всегда глубокой ночью, а днемъ его и слъда не было. Разъ онъ предсталъ предъ часовымъ у комендантскаго дома; часовой хотёль пырнуть его штыкомь, но звёрь, легко увернувшись, перепрыгнуль черезь часового и убъкаль. Воронцовъ назначилъ большую денежную награду за убіеніе звѣря, приказаль дълать ночные разъъзды по городу для поимки пли истребленія его; но все было напрасно; звірь оказывался неуловимымь и неуязвимымъ. Многихъ онъ перекусалъ, иные умерли отъ ранъ, въ томъ числѣ, помнится, швейцаръ дома намѣстника. Въ концѣ концовъ звърь самъ собою исчезъ безслъдно и болье не показывался. Подвиги его продолжались ровно двѣ недѣли. Навелъ онъ такой страхъ, что простой народъ суевърно склонялся къ убъждению, что это вовсе не собака, не волкъ, не барсъ, а просто чортъ, оборотившійся въ звіря, оборотень.

Приблизительно около этого же времени случилось въ нашемъ Главномъ Управленіи маленькое обстоятельство, совсёмъ незамётное, даже очень обыкновенное и не на одномъ Кавказѣ, но тѣмъ не менѣе нелишенное нѣкотораго интереса. Года за три предъ

тьмь, высшему начальству вздумалось завести ботаническій садь въ Сухумъ-Кале. За дъло принялись горячо: немедленно сдъланы всевозможныя распоряженія: пригласили хорошаго садовника, выписали растенія, съмена со всьхъ концовъ свъта; не жальли денегь, исписали много бумаги, усердно хлопотали, собрали всѣ нужные матеріалы и устроили великольпное основаніе Сухумскаго сада. Съ тъхъ поръ о немъ какъ-то совсъмъ позабыли, перестали обращать вниманіе, не заботились, не думали, и онъ совершенно испарился изъ памяти начальства. Такъ прошло нъсколько времени, какъ неожиданно садъ о себъ самъ напомнилъ. Въ канцеляріи намъстника получилось донесение отъ коменданта Сухумъ-Кале, въ коемъ онъ спрашиваль: какія угодно будеть сдёлать распоряженія относительно Сухумъ-Кальскаго ботаническаго сада, ибо главный садовникъ онаго такъ долго не получалъ жалованія и содержанія своего, что, не имъя никакихъ средствъ къ существованію и пропитанію своему, такого-то місяца и числа повісился. Это извъстіе произвело впечатльніе, послужившее къ пользь сада; имъ начали снова понемногу заниматься, и теперь онъ, говорять, въ цвътущемъ состояніи.

Въ самый сочельникъ подъ Рождество прівхалъ сынъ мой, едва оправившійся отъ сильной бользни, а въ первыхъ числахъ января возвратился зять мой съ дочерью изъ Петербурга и Москвы. Я быль очень обрадованъ ихъ прівздомъ, тьмъ болье, что въ зять моемъ Ю. Ф. Витте одномъ только имълъ усерднаго, надежнаго помощника въ моихъ служебныхъ занятіяхъ. Они мнъ иногда становились тягостны, особенно потому, что если у меня и были канцелярскіе чиновники не безъ способностей, но совершенно благонадежныхъ почти не было никого.

Мить тогда очень хоттось пристроить сына моего въ Тифлист, на службъ къ намъстнику, дабы менте разлучаться съ нимъ. На первый разъ онъ быль прикомандировамъ къ начальнику артиллеріи, храброму генералу Бриммеру.

Весну мы провели въ большой тревогь: обдная жена моя сильно простудилась и забольта жестокимъ воспаленіемъ легкихъ, едва не сведшимъ ее въ могилу. Крыпкій ея организмъ восторжествоваль надъ недугомъ, но поправленіе долго тянулось и часто воз буждало новыя опасенія, которыя меня очень безпокопли и огорчали. Этой же весной, 6-го марта, ночью, было довольно значи-

тельное землетрясеніе, весьма непріятно нарушившее сонъ города и надълавшее въ немъ много поврежденій.

Первый мой выбздь этого года, въ апрёль. быль направлень для осмотра поступившихъ въ мое въдомство предъ тъмъ церковныхъ имѣній. Во время моихъ разъѣздовъ я встрѣтилъ и частью сопровождаль князя Воронцова, бхавшаго въ отрядъ чрезъ Кахетію. Обозрѣвъ церковныя имѣнія въ Тифлисской губерніи, я правился въ Кутаисскую, гдѣ до тѣхъ поръ не бывалъ. Мнѣ пришлось пробхать по вновь пролагавшейся дорогф, устраивалась для сокращанія пути и избѣжанія многихъ неудобствъ прежней искуственной дороги чрезъ горы. Мысль къ этому измъненію пути подаль князю Воронцову престарѣлый имеретинскій митрополить Давидь Церетели. Горы дъйствительно оставались въ сторонъ, и путь нъсколько сокращался; но упустили изъ виду, что новая дорога должна была пролегать по лёсистой низменности и во многихъ мъстахъ по трясинъ, вслъдствіе чего, частую безпровздность этой дороги устранить было решительно невозможно, даже никакими шоссе. Чрезъ два года ее бросили и принялись за исправление дороги чрезъ горы, по старому направлению, на что издержки потребовались большія. Подобные случаи, впрочемъ, и во всей Россіи, а тъмъ болье въ Закавказскомъ крав, встьчаются нерѣдко и повсемѣстно.

Съ въбздомъ моимъ въ Кутансскую губернію, я увидель местность для меня новую и весьма красивую, какъ по богатству и многообразной ея растительности, такъ по способу устройства имеретинскихъ деревень, очень оригинальному: деревни состоятъ изъ деревянныхъ домиковъ и разсъяны отдъльными хуторами, при коихъ весь участокъ каждаго хозяина особенно обгороженъ, Я имѣлъ первый ночлегъ у протојерея и благочиннаго, отца Кайхосро Церетели, почтеннаго, гостепрінинаго старика, принадлежащаго къ одной изъ лучшихъ имеретинскихъ фамилій. Эта фамилія весьма древняя. По словамъ князей Церетели, предки ихъ вышли изъ Дагестана уже болъе тысячи лътъ тому. Всъ члены ея уходили съ послёднимъ царемъ имеретинскимъ въ Турцію, но возвратились въ 1825-мъ году. Во время моего пробзда, одинъ изъ нихъ былъ Кутаисскимъ губернскимъ предводителемъ. Я остался очень доволенъ знакомствомъ съ отцомъ протојереемъ и дасковымъ его пріемомъ.

На другой день я выбхаль въ Кутаисъ, путемъ постоянно красивымь и интереснымь, въ виду Кавказскихъ горъ съ возвышавщимся надъними величественнымъ Эльборусомъ. Дорогой я встрътиль тогдашняго Кутаисскаго военнаго губернатора, князя Гагарина, человъка хорошаго и полезнаго на этомъ мъстъ, сдълавшагося нъсколько льть спустя, жертвою сумазбродства Сванетскаго князя Дадешкиліани, который закололь его кинжаломь въ его кабинетъ, за то, что правительство нашло неудобнымь дальнъйшее пребываніе этихъ князей въ ихъ Сванетскомъ владеніи, и распорядилось о удаленіи ихъ въ Россію. Какъ извъстно, Дадешкиліани быль разстрьлянъ. Вообще же эти, вынуждаемыя необходимостію, удаленія нікоторыхъ мфстныхъ князей изъ ихъ владбній вознаграждались русскимъ правительствомъ такъ щедро, что выгода значительно превышала потерю. Князь Гагаринъ, встретившись со мною, ехаль осматривать вновь созидаемую дорогу, о которой я говориль, и, еще не видъвъ ея, уже весьма основательно сомнъвался въ возможности ея существованія. Версть 40 съ небольшимъ не доходя до Кутаиса, эта дорога выходила на старую же, искусственную. Чрезъ ръку Куру я переправлялся на паромъ, близъ уъзднаго города Шаропань. Онъ быль когда-то дъйствительно городомъ, извъстнымъ въ древности, но въ настоящее время состоялъ изъ одного дома, гдъ помъщалось уъздное управленіе, и изъ шести хижинокъ, съ двумя десятками жителей, представлявшихъ все его народонаселеніе. Переночевавъ на почтовой станціи, которая, надобно замътить, отличалась лучшимъ устройствомъ нежели всъ станціи въ прочихъ мъстахъ края, я прибылъ на другое утро въ Кутаисъ.

Этотъ городъ отличается чрезвычайно живописнымъ мѣстоположеніемъ; особенно его украшаютъ роскошная растительность и славная рѣка Ріонъ. Что касается до построекъ, то множество уродливыхъ жидовскихъ жилищъ очень его безобразятъ. Изъ казенныхъ зданій, вполнѣ оконченныхъ тогда было совсѣмъ немного. Чрезъ рѣку Ріонъ устроенъ хорошій мостъ; есть и хорошій бульваръ, а вблизи отъ него строилась соборная церковь, донынѣ еще неоконченная. Дома обывателей изъ имеретинъ и армянъ почти всѣ незначительны, особенно на правомъ берегу Ріона, гдѣ только и заслуживаютъ вниманія развалины древнихъ строеній, какъ напримѣръ великолѣпные остатки храма, построеннаго царемъ Ба-

гратомъ еще въ XI столѣтіи, слѣдовательно одновременно съ Софіевскимъ соборомъ въ Кіевѣ. Храмъ уничтожился при смутахъ и непріятельскихъ нашествіяхъ, громившихъ Имеретію еще въ 1670 году. Видъ отсюда превосходный. Весь городъ виденъ за рѣкою со всѣми его окрестностями и любопытнымъ монастыремъ Гелати. Въ этотъ монастырь и другой, по сосѣдству съ нимъ, Мацамети, въ десяти верстахъ отъ города, я ѣздилъ, и любовался прелестнымъ мѣстоположеніемъ и видами ихъ. Они оба описаны подробно въ путешествіи по Грузіи А. Н. Муравьева. Жаль, что въ Мацамети древняя церковь испорчена новымъ куполомъ и колокольнею, вовсе не гармонирующими съ старинною архитектурою.

Служебныя мои занятія въ Кутаисской губерніи состояли преимущественно въ обозрѣніи церковныхъ имѣніи, долженствовавшихъ поступить въ казенное вѣдомство. Я нашель имѣнія и дѣла по нимъ еще въ большемъ хаосѣ нежели въ Грузіи и, къ тому же, совершенно своеобразнаго вида, ибо по причинѣ этого хаоса всѣ свѣдѣнія о состояніи церковныхъ имѣній въ Имеретіи, Гуріи и Мингреліи находились въ невообразимой запутанности и непроницаемой темнотѣ. Вездѣ въ этомъ краѣ видишь богатую природу, но крайне бѣдное устройство и почти полнѣйшее отсутствіе всякой промышленности. Здѣсь еще болѣе чѣмъ въ Грузіи, въ видахъ улучшенія быта народонаселенія, ничего нельзя предпринять до генеральнаго размежеванія, которое конечно надобно произвести по предварительномъ и тщательномъ изслѣдованіи мѣстности.

Изъ всёхъ уёздовъ Кутаисской губерніи безспорно самый примѣчательный Рачинскій уёздъ. Мёста въ немъ живописныя. всё крестьяне зажиточные, производятъ и доставляютъ въ продажу много различныхъ продуктовъ, даже и въ Тифлисъ. Но пути сообщенія въ дикомъ, первобытномъ состояніи. Единственная повозочная дорога существуетъ только на разстояніи 40 или 50 верстъ отъ Кутаиса, и къ ней добираются со всего уёзда илохими тропинками, проложенными въ узкихъ ущеліяхъ. Есть въ уёздѣ и превосходный лѣсъ, который еще требуетъ описанія и принятія мёръ отъ захватовъ.

Изъ русскихъ поселеній въ Имеретіи находится только одно, въ 40 верстахъ отъ Кутаиса, на берегу Ріона, состоящее изъ скопцовъ, въ числъ до 150 душъ. Оно основано еще по распоряженію Ермолова въ 1825 году, по случаю высылки ихъ изъ Россіи,

изъ воинскихъ чиновъ. Они здѣсь не безполезны, занимаясь сплавомъ казеннаго провіанта и разными другими казенными работами; имѣютъ скотоводство, огороды, и нѣкотоые изъ нихъ разжились до весьма достаточнаго положенія. Въ этомъ мѣстѣ они совершенно безвредны, потому что въ теченіе сорока лѣтъ не успѣли совратить въ свою безумную секту ни одного туземца. Если бы здѣсь было поболѣе казенной земли, то хорошо бы было собрать здѣсь же на жительство скопцовъ изъ всей Имперіи; особенно полезно это было бы потому, что число ихъ, лишенное возможности возрастать, замѣтно уменьшается и, несмотря ни на какое прибавленіе численности изъ Россіи, безъ всякихъ строгихъ мѣръ, натурально, могло бы само собою исчезнуть.

Въ концъ мая я возвратился въ Тифлисъ, а въ іюнъ вновь отправился чрезъ духоборческія поселенія въ Боржомъ, гдф находился тогда и князь Воронцовь. Это быль послёдній годь его льтняго пребыванія въ любимомъ имъ Боржомь. Я пробыль тамъ только недёлю, и хотя по дёламъ службы, но эта недёля осталась мив особенно памятна: большую часть дня я проводиль съ княземь: утромь у него въ кабинетъ по дъламь, затъмъ объдаль у него, на прогулкахъ и по вечерамъ съ нимъ — всегда любезнымъ, высоко интереснымъ человъкомъ въ его простыхъ, интимныхъ бесъдахъ. Къ несчастію, эта недъля прервалась полученіемъ чрезвычайно тревожнаго, первоначальнаго извъстія о войнъ съ Турціей. Государь самъ писалъ о томъ князю. Князь не хотълъ сначада върить и долго не въриль въ возможность этой войны, не втриль, чтобы война могла дъйствительно возгоръться. Однако приготовительныя распоряженія на всякій случай были необходимы, и съ этого времени они почти исключительнио занимали князя Воронцова, хотя недовъріе его продолжалось. Когда, передъ отъвздомъ моимъ изъ Боржома, я явидся къ князю откланяться, онъ, говоря о письмъ Государя, сказалъ мнъ: «Какая война? Съ къмъ? Развъ Турція можеть помышлять о войнъ съ нами! Все это ничто болье, какъ пустая тревога, какая-то политическая мистификація».

Изъ Боржома я провхалъ прямою, весьма скверною дорогою чрезъ горы, въ урочище Манглисъ, штабъ-квартиру гренадерскаго Эриванскаго полка, гдв я намвревался провести лвто съ семействомъ моимъ, уже находившимся тамъ. Въ Манглисв устрое-

но военное поселение почти въ одно время какъ и въ Бъломъ ключь: и въ этомъ отношении Манглисъ имветъ ту же физіономію, только по климату, кажется, еще болье изобилуеть дождями, следовательно и грязью \*). По красотъ мъстоположенія не уступаеть Бълому Ключу, имъя предъ нимъ даже нікоторыя преимущества, какъ напримірь прекрасную сосновую рошу посреди самаго урочища, живописную ръчку Алгетку и въ полутор'в верст'в прекрасный древній храмь, принадлежащій къ числу первыхъ христіанскихъ памятниковъ въ Закавказскомъ краф и уцълъвшій досель еще въ довольно хорошемъ видь. Льто прошло оживлениће обыкновеннаго, по причинъ военныхъ сборовъ. передвиженія войскъ, выступленія полка въ походъ, лагеря, музыки, всевозможныхъ толковъ, возбужденныхъ этими распоряженіями. 29-го іюля мы встрътили прибывшаго сюда князя Воронцова. На пругой день я быль у него съ докладомъ, а потомъ на парадномъ объть и вечеромъ на баль, по случаю его прівзда, у полкового командира, князя Мухранскаго. На третій день князь убхаль. Я быль обрадовань извъстіемь, что сынь мой получиль чинь и крестъ.

Съ 9-го августа, по ночамъ, заблистала на небѣ яркая комета съ огромнымъ хвостомъ, по народному повѣрію предвѣстница большой кровавой войны. Въ этомъ году наше лѣтнее переселеніе длилось до 25-го сентября, съ нѣсколькими моими поѣздками за это время въ Коджоры, къ князю Воронцову, переѣхавшему туда временно, чтобы быть поближе къ Тифлису до уменьшенія зноя, что продолжалось до 11-го октября. Хлопоты, суматоха, а вмѣстѣ съ тѣмъ болѣзненное состояніе князя Воронцова все усиливались. По недовѣрію князя въ возможность войны, неожиданное извѣстіе въ половинѣ октября, о нападеніи турокъ на нашъ таможенный постъ Св. Николая, на восточномъ берегу Чернаго моря, взятіе его

<sup>\*,</sup> Замътка А. М. Фалъева, за нъсколько дней до кончины его:

Въ Манглисъ я проводилъ вновь лъто въ настоящемъ 1867 г., и долженъ сознаться, что мнѣніе мое въ 1853 г., будто бы въ Манглисъ бываютъ дожди изобильнъе чѣмъ въ Бѣломъ ключѣ, сдѣлано несовсѣмъ справедливо; это было, кажется, обстоятельство случайное. Напротивъ, по крайней мѣрѣ въ этомъ году, климать въ Манглисъ мнѣ лучше понравнлся чѣмъ въ Бѣломъ ключѣ. Окружающія его горы, образуя изъ него какъ бы котловину, защищаютъ его отъ дѣйствія сѣверныхъ вътровъ; они здѣсь бываютъ рѣже не только чѣмъ въ Коджорахъ, во даже и въ Бѣломъ ключѣ. Сверхъ того здѣсь болѣе удобствъ въ квартирахъ и пріобрътеніи жизненныхъ потребностей.

и избіеніе гарнизона поразиди князя какъ громомъ. Онъ слеть въ постель. На третій день прискакаль курьеръ съ донесеніемъ о пораженіи турокъ и изгнаніи ихъ изъ поста. Св. Николая. Эта въсть пришла именно утромъ, въ четвергъ, пріемный день княгини Елисаветы Ксаверьевны, когда она принимала визиты и гостиная ея была по обыкновенію наполнена посътителями. Княгиню вызвали къ князю. Чрезъ минуту она возвратилась, сіяя восторгомъ, съ объявленіемъ радостнаго извъстія, которое не ограничила одной гостиной, но вышла въ переднюю, гдъ кромъ домашней прпслуги находилось много лакеевъ, пріъхавшихъ съ гостями, и съ пеописанной радостію извъстила ихъ о торжествъ побъды. Эта великая радость доказывала, какъ велико было огорченіе, причиненное первымъ горестнымъ извъщеніемъ.

Война съ Турціей оказалась наконець неизбѣжной. 20-го октября послѣдоваль высочайшій манифесть. Князь Бебутовь назначень командующимь дѣйствующимь отрядомь на турецкой границѣ и выѣхаль въ Александрополь. Сынъ мой, прикомандированный къ нему, постоянно находился при немь, и за отличіе въ сраженіяхь при Башъ-Кадыклярѣ и Кюрукъ-Даре, получиль золотую шашку и Владиміра съ бантомъ. По статуту онъ должень быль получить и Георгія, но князь Бебутовъ, по нѣкоторымъ соображеніямъ, нашель неудобнымъ представлять о дѣлѣ, вполнѣ предоставлявшемъ сыну моему эту награду, и извинился передъ нимъ, обънснивъ свои причины, довольно основательныя.

Въ октябрѣ я ѣздилъ еще въ Кахетію по дѣламъ церковныхъ имѣній. Осенняя погода была прекрасная, и въ это время я ближе узналъ этотъ прелестный уголокъ Закавказскаго края, жителямъ коего, для ихъ благосостоянія и даже обогащенія, недостаетъ только промышленности. По возращеніи моемъ въ Тифлисъ, я оставался на мѣстѣ до весны. Князь Воронцовъ оказалъ мнѣ новую милость, доставленіемъ добавочнаго жалованія въ 1200 рублей, по случаю совершившагося 50-ти лѣтія моей службы, что́ для меня въ то время было весьма кстати. Здоровье мое въ этомъ году стало какъ бы нѣсколько ослабѣвать; я не обращалъ на то большого вниманія, но меня болѣе всего печалила болѣзнь жены моей, гораздо серьезнѣйшая моихъ недуговъ. Ревматизмъ, которымъ она страдала съ давнихъ поръ, принялъ видъ паралича и 7-го декабря лишилъ ее употребленія правой руки и лѣвой ноги. Она всегда пе-

реносила свои страданія съ большимъ терпініемъ и въ своихъ непрестанныхъ занятіяхъ находила успокоеніе и утвшеніе; она никогда не могла ни минуты оставаться праздной, постоянно чтонибудь дёлала, работала, рисовала, читала. Теперь же слабость глазъ не позволяла ей много читать, а потеря правой руки лишила ее возможности работать. И въ первый разъ мы видели, что твердость ея духа поколебалась, и, почувствовавъ безсиліе своей пораженной руки, она горько, неутъшно заплакала. Она горевала не о рукт, а о своихъ занятіяхъ, любимомъ трудь, составлявшемъ для нея весь цвъть ея жизни. Но уныніе ея недолго продолжалось: она безотлагательно принядась съ неимовърнымъ терпъніемъ и рвеніемъ учиться работать, рисовать, писать лівой рукой; и хотя конечно не могла достигнуть прежней степени искусства, но съ теченіемъ времени усвоила навыкъ, давшій ей возможность продолжать свои труды и заставлявшій удивляться, до чего человікь можеть достигнуть энергіей и настойчивостію воли.

Пятаго января 1854-го года получено свъдъніе о безсрочномъ отпускъ князя Воронцова, по бользии, за границу. Исправленіе его высокой должности въ его отсутствіе было поручено находившемуся при немъ старшему генералу Реаду. Н. А. Реадъ, человъкъ очень пріятный, добрый и, какъ говорятъ, отличный кавалерійскій боевой генераль, о гражданскомъ управленіи не имълъ ровно никакого понятія. Воронцовъ его назначиль къ этому важному занятію, падобно полагать, по увъренности, что онъ не будетъ уже нисколько отступать отъ его системы; а свою систему, какъ вообще, такъ и въ частности, князь ему подробно объяснилъ и преподаль надлежащія наставленія\*).

<sup>\*)</sup> Н. А. Реадъ скоро затѣмъ погибъ въ Крыму, въ сражени при Черной рѣчкѣ. Въ то время о немъ ходило много курьезныхъ разсказовъ какъ объ удаломъ офицерь, лихомъ полковомъ командирѣ и страстномъ любителѣ прекраснаго пола. У него было когда-то еще два брата; всѣ трое служили въ военной службѣ, въ кавалеріи, участвовали въ французской кампаніи двѣнадцаго года и состояли въ отдѣльномъ русскомъ корпусѣ, остававшемся три года во Франціи подъ комяндой графа Воронцова. Вѣроятно съ тѣхъ поръ Воронцовъ и зналъ Реада. Однажды, въ Парижѣ, три брата Реады обѣдали въ ресторанѣ; возлѣ нихъ за столикомъ сидѣли три француза. Узнавъ въ Реадахъ русскихъ офицеровъ, французы начали оскорбительно отзываться о Россіи и о русскомъ войскѣ. Понятно, Реады разсердились, вступили съ французами въ горячія препиранія, произошла ссора, окончившаяся огульной дуэлью. На другой день, три Реада стрѣлялись съ тремя французами. По условію, стрѣляться должны были поочередно, начиная съ старшихъ по лѣтамъ, и тотъ изъ противниковъ, который оставался уцѣлѣвшемъ, должень быль продолжать поединокъ съ слѣдующимъ противникомъ. Н. А. Реаду,

Зимой минувшаго года, еще въ ноябръ, прівхала въ Тифлисъ княгиня Долгорукая, жена бывшаго посланника въ Тегеранъ, князя Дмитрія Ивановича, близкаго родственника моей жены. Она была тяжело больна грудной бользнью, и Тегеранскій докторь почему-то ее отправиль на леченіе въ Тифлись, в роятно, чтобы сбыть съ рукъ. Съ нею прівхали двв дочери, одна большая, другая маленькая. Онъ сейчасъ же по прівздъ посътили мою жену, которая была рада съ ними познакомиться по родству и дружбъ со всёми ихъ родными. Княгиня съ дочерьми ежедневно бывала у насъ, пока болъзнь не уложила ее въ постель. Воронцовы, принимавшіе въ нихъ живое участіе, предвидя неизбъжность печальнаго исхода бользни, предъ отъвздомъ своимъ изъ Тифлиса просили жену мою и меня, въ случат смерти княгини Долгорукой, взять дочерей ея къ намъ въ домъ, на время пока отецъ ихъ пріъдеть за ними или сдълаеть какое-либо о нихъ распоряжение. Жена моя сдълала бы это и безъ ихъ просьбы. Долгорукая скончалась 18-го марта, дочери ея въ тоть же день перешли къ намъ и прожили у насъ около четырехъ мѣсяцевъ. Тѣмъ временемъ отецъ ихъ, князь Дмитрій Ивановичъ, быль переведенъ сенаторомъ въ Москву и лътомъ прівхаль въ Тифлисъ, гдв пробыль недвли три. Мы съ удовольствіемъ проводили съ нимъ многіе часы, слушая его любопытные разсказы. Уфзжая въ Москву съ дочерьми, онъ прослезился, прощаясь съ нами, и, ставъ передъ Еленой Павловной на колъни, просилъ ея благословенія для себя и дочерей своихъ. Нъсколько лътъ спустя, онъ вступиль во вторичный бракъ, о чемъ увъдомилъ меня письменно.

Между тьмъ, мои занятія въ Совьть и текущими дълами въ экспедиціи продолжались особенно усиленно, по той причинь, что князь Воронцовъ желаль до отъвзда своего, предназначеннаго въ началь марта, разръшить всь важныйшія дъла. 22-го февраля быль

какъ младшему изъ братьевъ, слъдовало виступить третьимъ и послъднимъ изъ нихъ. При первыхъ выстрълахъ, старшій Реадъ упалъ смертельно раненый и умеръ туть же; его замѣниль второй, средній братъ, и тоже свалился убитый тѣмъ же противникомъ. Тогда сталъ на мѣсто убитыхъ братьевъ, возлѣ труповъ ихъ, младшій братъ, послѣдній Реадъ и убилъ на-повалъ убійцу братьевъ, а за нимъ второго и потомъ третьяго француза. Стрълялись шесть человъвъ, и только одинъ Н. А. Реадъ вышелъ живымъ изъ этой бойни, положивъ подрядъ трехъ французовъ, зачинщиковъ этой кровавой раздѣлки. Но и ему было суждено пасть отъ французской руки, только сорокъ лѣтъ спустя, и не на берегахъ Парижской Сены, а Крымской Черной рѣчки.

полученъ манифестъ о войнѣ съ Англіей и Франціей, а 24-го я былъ съ послѣднимъ докладомъ у князя Михаила Семеновича; 3-го марта распрощался съ нимъ, а 4-го онъ выѣхалъ. Я уже болѣе его не видалъ. Не говоря о несомнѣнныхъ государственныхъ, военныхъ и административныхъ способностяхъ и незабвениыхъ заслугахъ князя Воронцова, — онъ во многихъ отношеніяхъ былъ славный человѣкъ. Я ему благодаренъ за многое добро, которое онъ мнѣ сдѣлалъ. Если у него и были слабости, то кто же изъ смертныхъ не имѣлъ и не имѣетъ ихъ? Усиленіе ихъ въ старости было послѣдствіемъ его недуговъ, особенно же нахожденія при немъ нѣкоторыхъ неблагонамѣренныхъ людей, а также чрезмѣрнаго пристрастія къ грузинамъ, или, вѣрнѣе сказать, къ нѣсколькимъ отдѣльнымъ грузинскимъ семействамъ и личностямъ. доводившаго его иногда до вредныхъ общественному благу распоряженій.

Князю Михаилу Семеновичу Воронцову воздвигнуть и открыть, въ 1867-мъ году, монументь, построенный по лѣвой сторонѣ берега Куры, въ той части города, устройству коей покойный фельдмаршаль наиболѣе содѣйствовалъ и даже создалъ ее. Эта почесть, какъ должная дань памяти доблестнаго вельможи, заслужена имъ въ полной мѣрѣ.

Вслѣдствіе войны, кипѣвшей на окрапнахъ страны, и довольно смутнаго состоянія внутри ея, я должень быль ограничить свои поѣздки въ этомъ году лишь только ближайшими колоніями и водопроводными канавами. Въ концѣ мая я ѣздилъ на освѣщеніе вновь построенной церкви въ колоніи Екатериненфельдъ, великолѣинѣйшей изъ иновѣрческихъ церквей въ краѣ. Въ этомъ же году основана новая нѣмецкая колонія выселеніемъ части колонистовъ изъ колоніи Елисабетталь, находившейся въ стѣсненномъ положеніи по случаю значительнаго умноженія народонаселенія, затруднявшаго ихъ даже въ средствахъ къ пропитанію. Они основали эту колонію въ Цалкскомъ округѣ.

Пробывъ въ Тифлисъ до 17-го іюня, я отправился съ семействомъ на лѣтнее житіе опять въ Бѣлый Ключь. На этоть разъмы квартировали тамъ весьма удобно въ домѣ новаго полкового командира, князя Тарханова, находившагося въ походѣ. Прежній, князь Элико Орбеліанъ, былъ убитъ подъ Башъ-Кадыкляромъ. Я выѣзжалъ оттуда въ небольшіе разъѣзды, на короткое время, по причинѣ разореній, претерпѣнныхъ нѣкоторыми духоборческими по-

селеніями отъ вторженія въ нихъ непріятеля; но они съ лихвою вознаградили себя за то, заработками для военныхъ транспортовъ.

1-го октября я возвратился въ Тифлисъ. Много мы перенесли въ этомъ году безпокойствъ вслъдствіе войны и неоднократныхъ покушеній непріятелей вторгнуться въ наши предълы; но молодецкіе подвиги нашихъ войскъ подъ предводительствомъ кн. Бебутова и кн. Андроникова избавили насъ отъ этого несчастія.

1854-й годь быль безь сомнёнія самымь тревожнымь годомь для Закавказья, съ техъ поръ какъ оно присоединилось къ Россіи. Всв обстоятельства, безъ того тяжелыя, складывались крайне неблагопріятно. Война открылась почти неожиданно и, по недов'єрію князя Воронцова, почти безъ подготовки къ ней. У турокъ, осаждавшихъ наши границы, было много войска, а у насъ, вначалъ, слишкомъ мало, такъ мало, что твердой увъренности въ себъ не могло быть. Самъ Бебутовъ, приступая къ сраженію подъ Башъ-Кадыкляромъ, сказалъ потихоньку моему сыну, состоявшему при немъ: «Знаешь, братецъ, я теперь молю Бога, чтобы первая турецкая пуля попала въ меня!» Вскоръ онъ увидълъ, что побъда зависъла не отъ количества, а отъ качества войскъ. Но всегда на это разсчитывать было нельзя, и если бы турки выиграли у насъ хоть одно большое сражение подъ Александрополемъ, то уже безпрепятственно могли бы идти до самаго Тифлиса, чего всв и боялись. Защищать его было некому. При этомъ, по общему мнънію, все мусульманское населеніе края разомъ бы встало, приняло бы турокъ съ отверстыми объятіями и присоединилось бы къ нимъ. И туть же, въ горахъ, сидъль наготовъ Шамиль, какъ хищная птица надъ добычей, нетерпъливо ожидая перваго слуха о побъдъ, чтобы устремиться со всёми своими силами на подмогу туркамъ, Этимъ же лътомъ онъ ужъ заявилъ свою дерзость, нагрянувъ на Кахетію, переправившись черезъ Алазань и забравъ въ пленъ семейства князей Чавчавадзе, Орбеліана и много другихъ. Могло ли все такъ случиться или нътъ. это не извъстно; но всъ ожидали, что такъ можеть случиться. Ко всёмъ этимъ непріятностямъ присоединились и другія; изъ нихъ крупнъйшею быль отътздъ Воронцова и переходъ власти къ личностямъ, не внушавшимъ довърія. Въ Тифлисъ стали орудовать три, можетъ быть и достойныхъ, но несовсъмъ надежныхъ военачальника: замъстившій Воронцова неумѣлый Реадъ; замѣстившій Бебутова дряхлый Реуть и чопорный нѣмецъ комендантъ Ротъ—всѣ трое вовсе неспособные къ поддержанію духа общественной бодрости.

Положение Тифлиса было незавидное въ это время. Особенно незавидно было положение всёхъ русскихъ; они со страхомъ проводили дни и ночи, въ ожиданіи изв'єстій изъ центровъ военныхъ д'єйствій. Въ городъ, переполненномъ татарами и многими враждебными туземными элементами, постоянно ходили смутные, тревожные толки. и ежедневно происходили неутъшительныя столкновенія. На улицахъ частенько приходилось русскимъ выслушивать, безъ всякаго съ ихъ стороны повода. возгласы такого рода: «недолго ужъ вамъ здёсь царствовать! Скоро вась отсюда погонять! Скоро ужь вамь конець!» Изъ туземцевъ, армяне держали себя еще успоконтельнъе другихъ, объявляя, что, въ случат опасности для города, они будутъ защищать его, по той причинь. что де «переходить къ туркамъ намъ не разсчеть». По распоряженію начальства, населеніе города было вооружено ружьями, даже нёмцы-колонисты; всёхъ выстраивали на улицахъ, на площадяхъ, обучали военнымъ пріемамъ и производили смотры. Каждую ночь, по улицамъ и окрестностямъ города ходили вооруженные обходы, разъвзжали конные объвзды, а на окружающихъ горахъ съ вечера зажигались огромные костры, пылавш<mark>іе</mark> до утра, изъ предосторожности, чтобы не проглядать какого-либо внезапнаго нападенія. Всв. кто могли, увзжали изъ Тифлиса въ Россію. Каждый день цілыя вереницы экниажей всякаго рода. тарантасы, кареты, коляски, кибитки, подводы, тянулись съ утра до вечера по Головинскому проспекту, по направленію къ военногрузинской дорогъ. Оставались только по необходимости. Тъ, кого удерживали служба или дъла, спъшили высылать свои семьи. Постоянныя правственныя тревоги и опасенія, неувъренность въ завтрашнемъ днъ не могли, понятно, не отозваться подавляющимъ гнетомъ на общественномъ и домашнемъ настроеніи, такъ же какъ и на расположеніи духа всёхъ въ частности.

Въ это-то тяжелое время общаго смущенія и всякихъ устрашительныхъ ожиданій нашелся человѣкъ, который однимъ ловкимъ словцомъ сумѣлъ развеселить смятенныя души и вызвать смѣхъ на самыхъ угрюмыхъ, вытянутыхъ лицахъ. Благодѣтель этогъ былъ графъ Сологубъ. Наслушавшись однажды въ канцеляріи намѣстника всевозможныхъ мрачныхъ, наводящихъ ужасъ толковъ о безотрадномъ положеніи дѣлъ, Сологубъ сталъ въ позу и съ павосомъ продекламировалъ экспромтъ:

Пускай враги стекутся! Не бойся ихъ, народъ! О Грузіи пекутся: Реадъ, Реутъ и Ротъ!

Никогда словцо не было сказано болѣе кстати: оно быстро распространилось въ публикѣ и, какъ живительный бальзамъ, нѣ-сколько дней услаждало и увеселяло удрученныя Тифлисскія сердца.

Все вниманіе главнаго начальства было обращено на дѣла войны, а потому проходили недѣли и даже мѣсяцы безъ докладовъ управлявшему краемъ Реаду, что для меня не составляло особенной непріятности, тѣмъ болѣе, что въ это время у меня усилилась головная боль, привязавшаяся ко мнѣ съ нѣкоторыхъ поръ. Но по дѣламъ, усложнившимся военными переполохами края, приходилось бывать у него часто, иногда по два раза въ день. 6-го декабря, въ день имянинъ Государя, мы собирались у Реада на парадномъ обѣдѣ, а спустя недѣли полторы всѣмъ Совѣтомъ поздравляли его съ Высочайшею наградою.

16-го декабря было получено извъщение объ окончательномъ увольнении князя Воронцова отъ должности Намъстника и о назначении на его мъсто генерала Муравьева. О первомъ я, — такъ же какъ и большая часть изъ служащихъ и жителей Закавказскаго края, — немало и сердечно сожалълъ; о второмъ же, властвовавшемъ всего лишь только полтора года, скажу при заключении его служебнаго здъсь поприща.

Между тымь, тягостное положение наше въ Тифлисы еще болье омрачалось жестокимь безпокойствомь за Крымь. Почту ожидали съ лихорадочнымь нетерпыніемь; иногда она приносила утышительныя извыстія, радостно ободрявшія нась, но часто они смынялись другими извыстіями, которыя ложились тяжелымь камнемь на душу. Дни проходили подъ вліяніемь безпрерывно чередовавшихся, совершенно противоположныхь одни другимь ощущеній и сообщеній, то оживлявшихь надежды, то угнетавшихь мучительнымь уныніемь. Воть все, что я могу сказать о смутномь 1854-мы годы. При всыхь тревожныхь событіяхь я по возможности оставался спокоень, поручивь себя и всыхь своихь покровительству Божію, и не обманулся.

Со времени моего прибытія въ Грузію, 1855-й годъ быль первымъ годомъ, въ который я оставался безвытадно въ Тифлисъ до 9-го іюня, занимаясь лишь исключительно текущими дълами въ Совътъ и Экспедиціи.

Въ началъ февраля Реадъ, для развлеченія общества, задаль блестящій балъ, на который я впрочемъ не поъхалъ, а были мон дъти. Въ концъ того же мъсяца, къ общему сожальнію, скончался уже давно хворавшій, разбитый параличемъ, одинъ изъ лучшихъ Кавказскихъ боевыхъ вождей, генералъ-адъютантъ князь Аргутинскій-Долгорукій; его похоронили съ большимъ парадомъ и при огромномъ стеченіи публики.

1-го марта последоваль пріездь вь Тифлись новаго наместника Муравьева. Извъстіе о назначеній его произвело въ крат не слишкомъ пріятное впечатлівніе и всякіе суматошные толки. Всёмь было извъстно, что онъ всегда относился къ Воронцову и всемъ его дъйствіямъ враждебно; многіе здъсь его знали лично, съ давнихъ поръ. и въроятно потому самому немногіе ожидали его съ удовольствіемъ, а большая часть съ волненіемъ и какъ бы со страхомъ. Прітхалъ онъ поздно вечеромъ. Толпа публики, собравшаяся передъ домомъ намъстника, поглядъть на новаго его и своего хозяина, съ любопытствомъ всматривалась въ его особу при переходъ изъ экипажа на крыльцо, и была немало удивлена, когда въ самомъ скоромъ послѣ того времени, едва отъѣхалъ дорожный экппажъ, къ крыльцу подъбхала коляска. Только что прибывшій намъстникъ снова появился у дверей, сълъ въ нее и куда то уъхаль. Уфхаль онъ къ экзарху. Веф недоумфвали, что за причина такой посившности знакомиться съ экзархомъ. Причина была вполнъ основательная. На слъдующее утро все объяснилось.

Новый намѣстникъ. Николай Николаевичъ Муравьевъ, привезь съ собою горестное извѣстіе о кончинѣ Государя Императора Николая Павловича. Фельдъегерь съ печальною вѣстію догналъ Муравьева за нѣсколько часовъ до его пріѣзда въ Тифлисъ. Можно себѣ представить, какое это произвело смятеніе, сколько было тревожныхъ говоровъ и сужденій по этому поводу. Съ одной стороны, неизвѣстность, чего ожидать отъ дѣйствій новаго намѣстника, а съ—другой еще болѣе, — чего ожидать отъ послѣдствій нежданной кончины Государя при тяжкой и неблагопріятной войнѣ! Все это заставляло всякаго призадуматься о томъ, что будетъ. Спокойнѣе

оставались тѣ, которые держались простого правила: «что будетъ, то будетъ, а будетъ то, что Богъ велитъ.» Въ такихъ запутанныхъ обстоятельствахъ, какія были въ то время, ничего лучшаго придумать было нельзя.

Въ тотъ же день, 2-го марта, все служащее, носящее мундиръ, военное и гражданское, присягало на Александровской площади новому Государю. Затёмъ было представление новому намъстнику.

Муравьевъ назначилъ мнѣ доклады по вечерамъ. Скоро пришлось мнѣ услышать его ворчаніе. 16-го марта я, въ полной парадной формѣ, вмѣстѣ съ прочими откланивался уѣзжавшему Реаду. Въ тотъ же день я въ первый разъ обѣдалъ у генерала Муравьева. Обѣдъ былъ постный, по случаю великаго поста. Потомъ ѣздилъ съ нимъ въ ботаническій садъ, и получилъ отъ него особое порученіе.

Въ началъ апръля сынъ мой Ростиславъ, по лестной рекомендаціи князя Барятинскаго и князя Бебутова, быль отправлень Муравьевымъ курьеромъ въ Крымъ, дабы для здёшнихъ военныхъ соображеній узнать настоящее положеніе дёль тамь, на м'єст'ь. Поъздка его длилась три недъли. По возвращении сына моего, передавая намъстнику желаемыя свъдънія, онъ объяснился съ совершенной откровенностію, — какъ того требовали прежде князья Воронцовъ и Барятинскій, — о печальной действительности и грозившей въ близкомъ будущемъ невозможности отстоять Севастополь. За это онъ подвергся непріятному замізчанію со стороны главнокомандующаго. За три дня до своего выбзда изъ Тифлиса, Муравьевъ послалъ его курьеромъ въ Александрополь, а 10-го мая вы валь къ нашему действующему корпусу для открытія кампаніи, подъ своимъ личнымъ начальствомъ, противъ главныхъ силъ турецкой Анатолійской арміи, расположенной въ Карсъ. Сына моего онъ оставиль при себъ; сначала удостоиваль его довъренностію, неоднократно давалъ довольно важныя порученія, но по своей подозрительности, а можеть быть вследствие замеченнаго имъ въ молодомъ человъкъ несогласія мыслей съ его намъреніями и убъжденіями, сталь заявлять иногда свое неблаговоленіе. А потому сынь мой, въ концъ кампаніи, при взятіи Карса, отпросился въ свою батарею на линію, и прівхаль къ намъ въ Тифлисъ. По прибытіи намъстника въ Александрополь, князь Бебутовъ возвратился въ Тифлисъ и вступиль въ управление гражданскою частию.

Съ первыхъ дней прівзда генерала Муравьева на Кавказъ, еще съ Ставрополя, начались разсказы о его странныхъ выход-кахъ и мелочныхъ придиркахъ. а по водвореніи его въ Александрополѣ такого рода разсказы распространялись массами. Хотя въ сущности они не заключали въ себѣ ничего особенно серьезнаго, но многихъ возстановляли противъ него и вообще не внушали къ нему симпатіи. Что онъ пногда доводилъ свои требованія и брюзгливость просто до комизма. это совершенно вѣрно. Изъ множества случаевъ приведу одинъ бывшій съ моимъ сыномъ. Однажды ночью, въ третьемъ часу, Муравьевъ послалъ за нимъ на квартиру, находившуюся не близко. Его разбудили, онъ поспѣшно одѣлся и явился къ главнокомандующему. Муравьевъ сидѣлъ пасмурный и сердито посмотрѣлъ не него.

- «Отчего вы такъ долго не шли?»
- «Какъ только мнъ сказали, я сейчасъ же пошель.»
- «Вы что по ночамъ дълаете? Вы думаете, я не знаю, что вы дълаете? Я знаю! Я знаю, что вы дълаете по ночамъ!»

Сынъ мой нѣсколько смутился. Онъ вспомнилъ, что иногда, засидѣвшись поздно въ пріятельской компаніи, ему случалось съ товарищами толковать о Муравьевѣ и изрядно перемывать ему косточки. Натурально, первая мысль его была. что до Муравьева что-нибудь объ этомъ дошло. Онъ молчалъ. Муравьевъ тоже молчалъ, уставившись на него гнѣвными глазами.

- «Да!—возгласилъ наконецъ торжественно главнокомандующій—да! Я знаю! Я все знаю! Я знаю, что вы дѣлаете по ночамъ!» Еще помолчалъ.
  - «Вы по ночамъ спите!»

Онъ сказаль эти слова такъ, какъ будто уличиль его въ государственной измънъ, или дъланіи фальшивыхъ ассигнацій, или какомъ-либо равносильномъ преступленіи. У сына моего однако отлегло отъ сердца, но былъ онъ такъ озадаченъ, что едва нашелся съ полной готовностію сознаться въ истинъ этого преступнаго дъянія.

— «Виновать, ваше высокопревосходительство; мит дъйствительно случается иногда по ночамъ спать.»

Муравьевъ еще больше насупился и долго ворчалъ на эту тему. Князь Александръ Ивановичъ Барятинскій тоже не сошелся съ Муравьевымъ и вскоръ оставилъ должность начальника штаба, выпросивъ у Государя свой переводъ въ Петербургъ. Въ іюнъ мъсяцъ состоялся мой первый выъздъ въ ближайшія нъмецкія колоніи, а оттоль, чрезъ Привольное и Гергеры, въ Делижанскія поселенія, Дарачичагъ и Лорійскую степь. Въ эту поъздку, я нашель въ молоканскихъ селеніяхъ новую секту прыгуновъ,—самую глупую и безтолковую, что-то въ родъ подражанія американской сектъ и, кажется, дъйствительно перенятую по слухамъ о ней нъкоторыми нашими сумазбродами изъ сектантовъ, единственно по своекорыстію. Они обманывали и обирали невъжественныхъ глупцовъ изъ своихъ собратій, до тъхъ поръ, пока главный коноводъ ихъ Щетининъ не былъ сосланъ въ Соловецкій монастырь; послъчего эти сектанты понемногу уничтожились, и теперь о нихъ уже ничего не слышно.

Чрезъ мѣсяцъ, я проѣхалъ на Бѣлый Ключъ, гдѣ уже засталъ мое семейство, съ коимъ и остался до конца лѣта. Предъ моимъ отъвздомъ изъ Тифлиса, тамъ произошелъ необыкновенный пожаръ въ караванъ-сараъ Арцруни, возлъ Сіонскаго собора, на берегу Куры. Огонь распространился съ такою быстротою, что не только громадное зданіе, но и всё склады, со множествомь товаровь, въ нихъ находившихся, сгорёли до тла. Убытокъ насчитывали до двухъ милліоновъ. Болъе недъли пылалъ и тлълъ огонь въ погребахъ и кладовыхъ, гдъ лежали тюки съ товарами. Изъ оконъ, выходящихъ къ Куръ, по стънамъ струился широкими темнокрасными потоками растопленный, перегорыный сахары, стекая вы рыку. Вы числы сгоръвшихъ вещей находился драгоцьный, ръдкой художественной работы, старинный сервизъ князя Л. И. Барятинскаго, оставленный имъ на храненіе Мирзоеву, который пом'єстиль его въ своей кладовой, въ томъ же караванъ-сарав. Желвзные сундуки, въ которыхъ хранилось серебро, хотя и вытащили, но всѣ вещи почернѣли, исковеркались и большею частію расплавились. Особенно достойны сожальнія великольпные канделябры, блюда и вазы, какъ произведеніе высокаго искусства.

Болѣзненное состояніе моей бѣдной жены часто приводило меня въ уныніе. Къ этому присоединились печальныя вѣсти съ театровъ войны: о неудачномъ сраженіи подъ Севастополемъ, при рѣчкѣ Черной, гдѣ былъ убитъ генералъ Реадъ; а затѣмъ и о взятіи Севастополя. Потрясающее впечатлѣніе произвело въ Закавказьи извѣстіе о несчастномъ штурмѣ Карса, унесшемъ безплодно до десяти тысячъ человѣкъ изъ лучшихъ нашихъ войскъ. Мало

было въ Тифлисѣ домовъ, гдѣ бы не горевали о комъ-нпбудь изъ родственниковъ, друзей или близкихъ знакомыхъ, погибшихъ въ этомъ илачевномъ дѣлѣ. Общее уныніе усилилось. Въ концѣ октября непріятель втрогся въ Мингрелію, и еслибы опъ имѣлъ искуснаго и рѣшительнаго полководца, то вѣроятно намъ, русскимъ, иришлось бы убпраться изъ Закавказья. Но Богъ помогъ, и мы остались невредимы.

Спустя нѣсколько дней по прибытіи моемъ въ Тифлисъ, умеръ сотоварищь мой по Совѣту, генералъ Реутъ, добрый старичекъ и въ свое время храбрый офицеръ.

18-го ноября мы получили свёдёніе о сдачё Карса, а 7-го декабря возвратился въ Тифлисъ и Муравьевъ\*). У него были самые гигантскіе планы. Онъ объявляль всёмь и каждому очень

Кампанія кончилась, но общія ожиданія въ отношенін главнокомандующаго значительно понизились. Даже его горячіе поклонники отзывались о его дъйствіяхь и распоряженіяхь какъ-то меланхолично. Нъть сомнънія, что человъкъ съ такимъ умомъ, съ такимъ военнымъ талантомъ, какимъ безспорно облагалъ Николай Николаевичъ Муравьевъ, имѣлъ свои причины, соображенія, планы дъйствовать именно такъ, а не иначе. Но для простыхъ смертныхъ, непосвященныхъ въ эти мистерія, судящихъ только по нагляднымъ фактамъ, казалось, что лело велось далеко не удовлетворительно. Все тамъ какъ-то перемудрялось или недомудрялось. Особенно недоумъвали туземцы, считавшје вначать генерала Муравьева за второго Искандера (Александра Великаго) Часто приходилось въ то время слышать ихъ простыя, напвныя сужденія, нелишенныя н'ькоторой справедливости, преимущественно армянь, людей хитроумныхъ, бойко и зорко слѣдившихъ за встить и знавшихъ многое лучше другихъ, по связямъ съ своими заграничными соотечественниками. Они описывали деятельность генерала Муравьева подь Карсомъ такимъ образомъ: "Повхалъ Муравьевъ на войну. Войска у него было много, не то что у Бебутова: Бебутовъ ходиль съ горсточками, а у Муравьева была уже цёлая армія. Подступиль къ Карсу. Карсь быль не такой какь теперь, а гораздо плоше; кръпость старая, ненадежная, ствны мъстами обваливались; турки сидъли въ немъ напуганные. Взять его было можно. Со дня на день и думали, что его возьмуть. Но Муравьевь его не взяль, а сталь дожидаться. Постояль, постояль, забраль часть войска и пошель за Саганлугскія горы. Походиль, походиль, сжегь турецкія казармы сь складомь провіанта и воротился обратно подъ Карсъ. За это время Карсъ уже сталъ поправляться: стѣны укрѣплялись, подновлялись, турки усердно работали. Взять его уже было не такъ легко, но все же возможно, и еслибъ Муравьевъ рѣшился, то навѣрно бы взяль. Но онъ не рѣшился и опять сталь дожидаться. Постояль, постояль, и пошель снова за Саганлугскія горы. Подошель къ Эрзеруму, остановился въ двухъ часахъ пути отъ города. Въ Эрзерум вего ожидали съ радостію, никто и не думалъ сопротивляться; армяне приготовляли торжественную встрічу. Шель только большой споры: спорили армянскій архіерей сь персидскимь консуломъ, кто изъ нихъ двухъ поднесеть генералу Муравьеву ключи отъ города, - и тотъ хотель и другой хотель. Вдругь узнають—русскія войска ушли! Не хотёли вёрпть. Какъ ушли! Для чего ушли? Отчего не пришли въ Эрзерумь? Удивлялись, жалбли. А Муравьевъ постояль два дня подь Эрзерумомы и пошель опять подъ Карсь. Туть ужь Карсь сделался не тоть, что

рѣшительно и самоувѣренно, что пойдеть съ своимъ корпусомъ, отъ Закавказскихъ береговъ Чернаго моря, походомъ въ Крымъ и освободитъ Севастополь. Онъ забываль о бездѣлицахъ: первое,— о томъ, что Черное море не замерзаетъ, а второе,— что ему и на мѣстѣ нечѣмъ было кормить войско. Подрядчикъ Тамамшевъ оказался несостоятельнымъ, вслѣдствіе чего былъ учрежденъ особый комитетъ,—какъ горю помочь, —въ которомъ и я былъ членомъ. Но ни генералъ Муравьевъ, ни нашъ многолюдный комитетъ ничего не могли выдумать для достиженія этой цѣли: хлѣба или не было, или перевозить его было не на чемъ, по недостатку въ скотѣ и по причинѣ дорогъ, сдѣлавшихся безпроѣздными. Много было съ

прежде, и узнать его было нельзя: кръпость стала грозная, подступиться къ ней ужъ было трудно, и хотя состояда въ бловадь, а все же турки находили лазейки, понемногу провозили и провіавту, и оружіє, провезли и англичань съ генераломъ Вильямсомъ. Англичане турокъ прибрали къ рукамъ, придавали имъ куражу. Вотъ генералъ Муравьевъ снова сталъ подъ Карсомъ. Стоялъ полтора мъсяца. Вдругь рёшился. Ночью, 17-го сентября, подняль тревогу, наскоро собраль войска и бросился штурмовать Карсъ. Впоныхахъ забыли взять даже нёкоторыя необходимыя для штурма вещи. Цять часовъ штурмовали крѣпость. Положили десять тысячь человькь своихь подь ея стынми. Крыпость не взяли. Воротились сидыть на прежнюю позицію. Блокаду устроили строже, турецкія лазейки закрыли и гулять за Саганлугъ перестали. Зима была ранняя, строгая; много солдаты натерпълись всякихъ мукъ. Муравьевъ заставлялъ ихъ развлекаться играми. Идетъ онъ разъ, видить,--нёсколько солдать бёгають, чтобы согрёться. Спрашиваеть: "вы это играете въ городки, ребята?" — А солдаты отвъчають: "Никакъ нътъ! Наигрались ужъ мы въ городки вонъ тамъ, – показывають на Карсъ, – будеть съ насъ!" Насупился и пошель. Такь и сидъли, пока турки сьъли всъ свои запасы, поъли даже лошадей; когда уже кушать было нечего, сказали Муравьеву: "пди сюда! На тебъ Карсъ! Только выпусти насъ отсюда". Мураньевъ и вошель въ Карсъ. А могь войти за полгода до того, - а если не могь, то уже было сидъть какъ сидълъ. За что было губить столько людей на штурм'в! Искандеръ такь не дізлаль".

Общіе отзывы и мивнія того времени, болве или менве, приблазительно завлючались вы такомъ же смысль. По поводу штурма Карса усердно повторялось словцо графа Соллогуба: "Все случилось оттого, что 17-го сентября Муравьевы ночью спаль и увидёль во снё святыхъ Въру, Надежду и Любовь, а матери ихъ Софіи (премудрости) не видёль!"—Надобно полагать, что мивніе это преобладало и вы Петербургь, такъ какъ восемь мёсяцевь спустя Николай Николаевачь Муравьевь не быль приглашень на коронацію, а быль по его прошенію уволень отъ должности намёстника Кавказскаго п назначень членомъ Государственнаго Совёта.

Въ вынѣшней повременной печати часто случается встрѣчать имя Н. Н. Муравьева съ присоединеніемъ Карсскій. На какомъ основаніи? Оффиціально ему не было дано этого прибавленія. Карса онъ не взялъ; Карсъ ему сдался послѣ семимѣсячной осады,—это большая разница. Въ 1877 году Карсъ дѣйствительно былъ взятъ, но никто же не называетъ графа Лорисъ-Меликова Карсскимъ. Да и самъ Н. Н. Муравьевъ никогда не присвоилъ бы себѣ этой прибавки и въроятно никогда не принялъ бы ея безъ оффиціальнаго пожалованія, а потому ова, какъ произвольное прозвище, имѣетъ видъ въ этомъ случаѣ несовсѣмъ умѣст ный для достойной памяти покойнаго почтеннаго генерала.

этимъ дёломъ хлопотъ и возни, однако всё онё остадись безуспёшны. Кажется, намёстникъ надёялся поправить дёло, смёнивъ генералъчитенданта и назначивъ меня на его мёсто; но я, на его явные намеки и наконецъ рёшительное и настоятельное предложеніе, отозвался наотрёзъ, что вовсе не чувствую себя къ этому способнымъ и ни за что не возьмусь за дёло, котораго не понимаю.

Въ такихъ-то испытаніяхъ, заботахъ и передрягахъ. вредно дъйствовавшихъ и на мое уже слабое здоровье, окончился для меня этотъ тревожный годъ. Въ послъднихъ дняхъ его я имълъ нравственное огорченіе. сильно меня потрясшее, полученіемъ извъстія о смерти любимаго моего брата и лучшаго друга, Павла, служившаго въ артиллеріи и бывшаго тогда генералъ-лейтенантомъ.

Первые мѣсяцы 1856-го года я провель въ постоянныхъ хлопотахъ, не столько по настоящимъ моимъ обязанностямъ, сколько по этому же самому дѣлу о провіантѣ. Отъ предсѣдательства въ комитетѣ, которое намѣстникъ непремѣнно хотѣль возложить на меня, я съ большимъ трудомъ отдѣлался. Безпокойства, которыя озабочивавали меня тогда, кажется и были причиною продолжительнаго обморока, случившагося со мною въ февралѣ; развязался я съ этимъ провіантскимъ дѣломъ не прежде какъ въ апрѣлѣ, по полученіи манифеста о мирѣ. Сколько этотъ миръ ни быль плохъ, но, по человѣческому предвидѣнію, продолженіе войны могло быть еще хуже.

Въ это время мы познакомилисъ съ однимъ интереснымъ человѣкомъ, нашимъ знаменитымъ ученымъ академикомъ Беромъ, пріѣзжавшимъ изъ Петербурга на короткое время для научныхъ изслѣдованій; изъ нихъ главнѣйшее состояло въ средствѣ искусственнаго разведенія рыбъ различныхъ породъ въ горныхъ рѣкахъ края. Онъ тотчасъ же по прибытіи явился съ визитомъ къ моей женѣ, давно зная о ней по слухамъ и сочиненіямъ нѣкоторыхъ изъ ученыхъ, нашихъ знакомыхъ, русскихъ и иностранныхъ. Елена Павловна съ удовольствіемъ приняла его, и онъ часто у насъ бывалъ. Беръ чрезвычайно заинтересовался огромной коллекціей ея рисунковъ цвѣтовъ съ натуры, флоры Кавказской. Саратовской и всѣхъ тѣхъ мѣстъ. гдѣ ей приходилось жить. Хотя рисунки не заключали въ сео́т какого-либо художественнаго исполненія, артистическаго изящества въ очертаніяхъ растеній, но академикъ именно плѣнялся ихъ живой натуральностію, безъискус-

ственной върностію изображеній, отсутствіемъ придаточныхъ прикрасъ. Въ послъднее свое посъщение предъ отъъздомъ, онъ обратился къ женъ моей съ убъдительной просьбой, на которую у нея не достало духа согласиться. Онъ просиль ее довърить ему на время эти книги (томовъ 20 большого размъра въ листъ) и позволить взять ихъ съ собой въ Петербургъ, чтобы снять съ нихъ копіи для Императорской академіи наукъ, ручаясь за цёлость и невредимость ихъ. Онъ говорилъ, что готовъ на кольняхъ молить объ исполненіи этой просьбы, — и въ самомъ дёлё хотёль стать на колёни. Елена Павловна колебалась, но не могла ръшиться разстаться на неопредъленное время съ этимъ трудомъ всей своей жизни, составлявшимъ усладу и утъщение часовъ ея занятий. Она сказала это Беру, прибавивъ, что она въроятно уже долго не проживетъ, и ей было бы очень тяжело лишиться, подъ конецъ жизни, многольтней своей любимой работы; но что послъ ея смерти книги достанутся ея дётямь, которыя ботаникой не занимаются, и она предоставить имъ принести ихъ въ даръ нашей академіи наукъ, если академія удостоить принять этоть болье нежели полувьковой трудъ великой любви къ природъ и наукъ. Академикъ Беръ, со вздохомъ и повидимому очень опечаленный, должень быль покоритсья этому р**ѣ**шенію \* ).

Выбзжая въ Петербургъ, Беръ явился къ намъстнику откланяться и проститься съ нимъ. У нихъ завязался разговоръ, заключившійся довольно забавно. Беръ принялся объяснять результаты своихъ опытовъ разведенія и размноженія рыбъ въ водахъ Закавказья. Николай Николаевичъ, выслушавъ его, замътилъ: «Намътеперь нужно размножать не рыбъ, а нужно размножать солдатъ.» Почтенный академикъ немножко опъшилъ, но поспъшилъ заявить въ свое оправданіе:— «къ сожальнію, въ мои преклонные годы я ужъ никакъ не могу оказать услугу такого рода государству».

<sup>\*)</sup> Всё эти книги съ собраніемъ рисунковъ цвётовъ прастеній работы Е. П. Фадѣевой въ цёлости и свято хранились слишкомъ 30 лётъ въ оставшейся ея семьъ, очень желавшей исполнить обёщаніе и желаніе, заявленное ею о передачё ихъ въ Академію наукъ, но не знавшей, какъ это устроить и къ кому обратиться. Въ 70-хъ годахъ Р. А. Фадѣевъ писалъ объ этомъ академику Беру, но Беръ въ это самое время умеръ. Въ 1892 году книги пожертвованы въ Ботаническій Кабинетъ С.-Петербургскаго Императорскаго университета, принявщаго этотъ цѣнный даръ съ большой благодарнастію.

Тогда же разсказывали курьезную исторію—и слухь этоть упорно держался — будто бы намъстникъ мориль въ банъ начальника своей канцеляріи Крузенштерна. Муравьевъ, какъ истинно русскій человькь, не могь обойтись безь бани, каждое утро посыщалъ ее и подолгу оставался въ ней. Баня устроена при домѣ намъстника. Но, какъ человъкъ чрезвычайно занятой, дорожившій временемъ и не хотъвшій терять его напрасно, Николай Николаевичъ назначилъ свои банные часы для пріема докладовъ. Разсказы объ этомъ передавались различно: одни утверждали, что Муравьевь, слушая доклады, сидёль въ предбанникъ, закутанный въ простыню; другіе гласили, что онъ просто лежаль на полкъ и парился, а злополучные докладчики, въ мундирахъ и вицмундирахъ, — главнъйше начальникъ канцеляріи намъстника Крузенштернъ, — задыхаясь отъ жара и пара, обливаясь потомъ, почтительнъйше читали ему свои служебные доклады. Насколько эта исторія достов'єрна, я не знаю, но тогда ей всі в'єрпли и со сміхомъ пересказывали одинъ другому.

За исключеніемъ небольшой моей поъздки въ колонію Маріенфельдъ на нѣсколько дней, я оставался безвыѣздно въ Тифлисѣ до переселенія моего съ семействомъ на літо въ Коджоры, въ концѣ іюня. Туда же переѣхаль на лѣтнее пребываніе и намѣстникь, и тамъ же я еженедъльно докладывалъ ему дъла. Для его помъщенія были наняты три дома. Онъ показываль мнѣ большое расположеніе, и я лично, въ отношеніи себя, не видълъ отъ него ничего кромъ хорошаго. Онъ даже приглашалъ меня остановиться въ Коджорахъ прямо у него и поселиться въ одномъ съ нимъ домъ. Конечно, я не могь воспользоваться его приглашеніемь, такъ какъ жиль съ своимъ семействомъ; да къ тому же, признаться, возымъль подозрѣніе, не хочеть ли онъ опять припрячь меня къ какой-нибудь тяжелой работь. Муравьевь по утрамь выходиль гулять, ходиль много и подолгу. Онъ часто заходилъ ко мнѣ на дачу, прохаживался со мною по дорожкамъ моего садика, разговаривалъ, отдыхаль на лавочев, шутиль съ моими маленькими внуками, изъ которыхъ особенно занимался старшимъ внукомъ, Сашей, десятилътнимъ мальчикомъ; называлъ его своимъ любимцемъ, велъ съ нимъ продолжительные разговоры и пресерьезно экзаменовалъ изъ русской исторіи, грамматики и ариометики. Все это онъ ділаль совершенно добродушно, но пногда казался мив задумчивымъ.

Между тёмъ приближалось время коронаци. Половина Грузіи выёзжала или собиралась выёзжать въ Москву. Ожидали назначенія дня отъёзда намёстника, но намёстникъ не говориль объ этомъ ни слова и не дёлалъ никакихъ сборовъ къ дорогѣ. Началось общее недоумёніе, догадки, толки; казалось невёроятнымъ, чтобы намёстникъ Кавказскій могъ не присутствовать при коронаціи. Со всёхъ сторонъ слышались вопросы: «что это значитъ? Невозможно же предположить, чтобы его не вызвали! Какъ же это!» Однако ходъ вещей и фактическая дёйствительность доказывали возможность этой невёроятности.

Скоро послѣдовало разрѣшеніе затруднительнаго вопроса. Оказалось, что всѣ были правы и всѣ ошиблись. Кавказскій намѣстникъ присутствовалъ на коронаціи, только это быль не генералъ Муравьевъ.

3-го іюля прібхаль курьерь съ изв'єщеніемь объ увольненіи Муравьева и о назначеніи на его мъсто князя Барятинскаго. Николай Николаевичь казался--или старался казаться--равнодушнымъ къ этому событію, послѣдовавшему будто бы по его желанію, во всякомъ случат по его прошенію. Но совстмъ другое было съ чиновничествомъ гражданскимъ и людомъ военнымъ, которые съ трудомъ скрывали свою радость: хотя Муравьевъ никому не сдёлаль никакого зла, и инымъ даже въ частности сдѣлалъ добро, но для всъхъ быль крайне тяжель и непріятень. Я разстался сь нимь 7-го августа, отправляясь въ разъёзды, и уже болёе его не видалъ. Такъ какъ всякій знакъ благорасположенія заслуживаеть благодарности, то и я обязань ему признательностію за его добрыя отношенія ко мив и за полученіе на коронацію, по его предстательству, Станиславской ленты. Но еще болье быль бы я признателень ему, если бы онъ быль справедливь къ моему сыну, коего нѣкоторымь образомь преслёдоваль за то. что не понималь его.

Со временемъ интересно будетъ читать безпристрастную біографію Н. Н. Муравьева. Нельзя отвергать многія его хорошія качества и достоинства: познанія его были обширны, память удивительная; но все это у него было какъ-то такъ перепутано съ странными, своеобразными идеями, съ необыкновенною подозрительностію и, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, съ отстальыми понятіями, что эта помѣсь иногда какъ будто затмевала то, что у него было несомнѣнно и истинно хорошаго. По крайней мѣрѣ, ка-

жется, рѣшительно можно сказать, что для управленія Закавказскимъ краемъ, *при тогдашнихъ обстоятельствихъ*, онъ совсѣмъ не подходилъ.

Я выбхаль въ Боржомъ, где пробывъ съ неделю, отправился по дороге чрезъ Ахалкалаки въ духоборческія селенія, въ коихъ приводиль въ извёстность положеніе духоборцевъ после войны; оттоле въ Александрополь, а на другой день чрезъ Делижанскія и Лорійскія поселенія возвратился къ своимъ, въ Коджоры. Съёздиль оттуда еще въ Екатериненфельдъ и въ половине сентября вернулся въ Тифлисъ. Въ октябре пріёхаль къ намъ сынъ мой Ростиславъ, по приказанію князя Барятинскаго, который еще изъ Москвы предписаль ему выёхать въ Тифлисъ къ его прибытію.

Третьяго ноября послёдоваль пріёздь кн. Барятинскаго и торжественная встръча его. Всъ были имъ обласканы, и почти всъ были довольны его назначеніемъ. Предъ отбытіемъ его, Государь предоставиль ему право, какого еще ни одинь изъ начальниковъ края до него не имълъ: право дълать по главному управленію краемъ и подвъдомственнымъ ему учрежденіямъ всъ преобразованія и измѣненія, какія онъ найдеть нужными, собственною своею властію, безъ Высочайшаго утвержденія, —съ тімь только, чтобы, по указазанію опыта, онъ представляль ихъ для разсмотрѣнія и обращенія въ постоянный законъ, сначала срокомъ по 1863-й годъ. Срокъ этотъ впоследствии и для новаго наместника, Великаго Князя, продолженъ по 1866-й годъ. Эта мера конечно облегчила нужныя измѣненія, но она имѣла и свои неудобства при нѣкоторыхъ измѣненіяхъ, сдѣланныхъ не по указанію опыта и обдуманнаго плана, а по своеобразному заключенію главнаго начальника, иногда вопреки основательнымъ возраженіямъ, какія представляли члены комитета о преобразованіяхъ.

Вскорѣ послѣ прибытія князя Барятинскаго, въ ноябрѣ, получено извѣстіе о кончинѣ князя Воронцова. Извѣстіе это для меня было очень грустное. Повторяю уже сказанное мною, что князь Михаилъ Семеновичъ Воронцовъ, какъ человѣкъ и вельможа, принесъ много пользы государству, Закавказскому краю въ особенности. Жаль только, что онъ мало зналъ Россію; въ иныхъ случаяхъ руководствовался общими Европейскими идеями, не всегда удобными къ слѣпому руководству русскимъ государственнымъ людямъ; и имѣлъ маленькую, исключительную слабость къ нѣкото-

рымъ грузинскимъ семействамъ и личностямъ, выходившую иногда за черту благоразумія для представителя Русской власти.

Въ этомъ году, и вообще по окончаніи войны, главное вниманіе и заботы управленія государственными имуществами были обращены на три предмета: 1) на розысканіе вновь свободныхъ земель для новыхъ поселеній; 2) на устройство казенныхъ лѣсовъ и 3) на устройство водопроводовъ.

О земляхъ, по всёмъ свёдёніямъ, какія собрать было можно, оказалось, что нёсколько въ значительномъ количестве онё находятся въ излишестве только въ Эрпванской губерніп. Но сколько именно, хотя приблизительно, знать было нельзя. И губернское, и уёздное начальство, по избытку усердія, старалось примёрную цифру десятинъ свободной земли выставить сколь возможно высшую. Но эти показанія были вовсе не достовёрны. Напримёръ: уёздные начальники показывали таковой земли на 3700 семей, а участковые засёдатели—на 2370 семей. Достовёрно оказалось лишь то, что и ранёе было извёстно, то-есть, что точнаго количества свободной казенной земли, даже и приблизительно, прежде генеральнаго межеванія опредёлить не возможно; тёмъ болье, что для опредёленія земли въ посемейный надёль необходимо было знать, сверхъ количества, еще и качество ея, мёстоположеніе, удобство дорогъ и тому подобное.

Объ устройствъ льсово выказывали заботливость и князь Воронцовъ, и особенно Муравьевъ, который заявлялъ, что онъ мастеръ этого дѣла. Но выяснилось, что правильнаго устройства лѣсовъ въ Закавказскомъ краѣ, до обмежеванія ихъ, также ввести было не возможно. А это обмежеваніе, равно какъ и вообще всѣхъ земель, по недостатку средствъ и людей, не можетъ произойти быстро и скоро. Назначенныя для того средства были ничтожны, да и ограничить вдругъ безпредѣльную порубку лѣсовъ воинскими чинами, укоренившуюся съ самаго вступленія русскихъ войскъ въ здѣшній край, было крайне затруднительно. Столь же трудно вводить въ этомъ отношеніи какой-либо порядокъ и между казенными поселянами, которые привыкли, по закону царя Вахтанга, считать воздухъ, воду и лѣсъ собственностію каждаго, кто захочетъ ими пользоваться.

Что касается до *водопроводов*, то метода князя Воронцова приниматься за возобновленіе большихь, древнихь водопроводовь,

разрушившихся и уничтожившихся въ продолженіе вѣковъ оказалась вполнѣ безполезною, потому самому, что, требуетъ огромныхъ издержекъ и искусныхъ гидравликовъ, а у насъ ни денегь, ни подобныхъ людей не имѣется. Нѣтъ сомнѣнія, что для благосостоянія Закавказскаго края этотъ предметъ былъ и есть одно изъ важнѣйшихъ мѣропріятій; но необходимо прежде устранить генеральнымъ межеваніемъ всѣ юридическіе споры по землевладѣнію. До тѣхъ же поръ, какъ мнѣ кажется, слѣдуетъ обращать особенное вниманіе на сооруженіе водопроводовъ тамъ только, гдѣ народонаселеніе болѣе густо, гдѣ удобенъ сбыть продуктовъ, и гдѣ существующее народонаселеніе, отъ недостатка или запущенія водопроводовъ, дѣйствительно затрудняется въ достиженіи благосостоянія.

Всѣ эти несвоевременныя мѣры и во всей Рэссін, и особенно въ Закавказьи происходять, надо полагать, по той причинѣ, что, начиная отъ Петра Великаго и едва ли не до сихъ поръ, мы, по словамъ Жуковскаго, не перейдя чрезъ понедъльникъ, переступаемъ прямо во вторникъ.

Для меня 1856-й годъ прошелъ довольно благополучно. Хотя я и чувствовалъ по временамъ признаки наступающей старости, но никакой серьезной болѣзни не подвергался. Финансовое свое положеніе я давно уже считалъ недурнымъ, главнѣйше потому, что не имѣлъ долговъ, какъ впрочемъ и всегда.

Въ слѣдующемъ, 1857-мъ году, новый намѣстникъ занимался исключительно предположеніями о мѣрахъ къ совершенному умиротворенію Кавказа, а также объ измѣненіи гражданскаго управленія по своему образу мыслей. Въ первомъ отношеніи, онъ дѣйствовалъ логично и основательно, а потому чрезъ три года и усиѣхъ оказался блистательный и полный. Во второмъ же.— послѣдствія не были вполнѣ удовлетворительны. По этой послѣдней причинѣ, и занятія мои съ нимъ происходили рѣже и были не продолжительны, кромѣ развѣ тѣхъ изъ нихъ, которыя интересовали его лично, какъ напримѣръ объ утвержденіи Лорійской степи окончательно за князьями Орбеліановыми.

Вслѣдствіе этого, я занимался въ Тифлисѣ текущими дѣлами безвыѣздно до мая мѣсяца. Да и потомъ не было надобности ѣздить далеко и на долгое время; съѣздилъ я только для обыкновенныхъ обзоровъ нѣмецкихъ и духоборческихъ поселеній и въ

Боржомъ. Лѣто съ семействомъ я провель въ Коджорахъ, гдѣ находился и намѣстникъ. Видѣлся я съ нимъ, по обыкновенію, очень часто, какъ по дѣламъ, такъ и по его приглашеніямъ; заходилъ и онъ ко мнѣ. Относился онъ ко мнѣ вообще, какъ и всегда, чрезвычайно благосконно и любезно.

Съ княземъ Александромъ Ивановичемъ прибыли многія новыя лица изъ его свиты, адъютанты, чиновники. Нѣкоторые были у меня, познакомились съ моимъ сыномъ, зятемъ, и нашъ домашній кругъ увеличился нѣсколькими хорошими знакомыми. Изъ числа ихъ былъ Василій Антоновичъ Инсарскій, старый сослуживецъ моего зятя еще по Петербургу, человѣхъ близкій къ князю Барятинскому уже издавна, котораго онъ опредѣлилъ къ себѣ для дѣлъ въ особенности конфиденціальныхъ. Онъ служилъ въ Тифлисѣ все время, пока князь Барятинскій состоялъ намѣстникомъ, и только по выбытіи его возвратился на службу въ Петербугъ.

Въ теченіе этого года, къ нашему большому удовольствію, служебное положеніе зятя моего, Ю. Ф. Витте, опредѣлилось по давнишнему нашему обоюдному желанію, назначеніемъ его ко мнѣ въ помощники. Оживилась надежда и на лучшую будущность сына моего, постоянно пользовавшагося добрымъ расположеніемъ князя Барятинскаго, который часто радовалъ меня самыми пріятными и лестными отзывами о немъ. Сынъ мой познакомилъ меня съ генераломъ Евдокимовымъ, столь славнымъ дѣятелемъ въ дѣлѣ покоренія Кавказа. Евдокимовъ очень любилъ моего Ростислава, относился къ нему чрезвычайно дружелюбно; съ тѣхъ поръ, пріѣзжая въ Тифлисъ, онъ всегда бывалъ у меня и часто обѣдалъ.

Лѣтомъ пріѣхала къ намъ повидаться внучка наша Вѣра, дочь покойной нашей старшей дочери Елены, съ мужемъ своимъ Н. Н. Яхонтовымъ, отставнымъ гвардейскимъ офицеромъ, Псковскимъ помѣщикомъ, хорошимъ молодымъ человѣкомъ. Онъ къ зимѣ долженъ былъ уѣхать по дѣламъ на нѣсколька мѣсяцевъ въ Россію, а она осталась пожить съ нами до его возвращенія.

Мартъ мѣсяцъ 1858-го года отмѣтился для меня нѣсколькими непріятными событіями. 10-го марта умеръ предсѣдатель Совѣта, князь Василій Осиповичъ Бебутовъ, человѣкъ умиый, образованный и отлично ко мнѣ расположенный, особенно въ первые годы нашего совмѣстнаго служенія. Впослѣдствіи онъ сдѣлался большимъ эгоистомъ: успѣхи его во время войны, полученіе въ чинѣ

генералъ-лейтенанта ордена Андрея Первозваннаго. —примъръ едва ли не единственный въ Россіи, -- кажется, нѣсколько ослѣпили его. Для полнаго его благополучія ему недоставало только генеральадъютантства, о которомъ онъ всегда мечталъ и до котораго никакъ не могъ достигнуть\*). Надежда его воскресла въ упованіи на коронацію. Какъ вдругъ, последовавшее затемъ неожиданное назначеніе намъстникомъ Кавказскимъ князя Барятинскаго. —бывшаго за годъ передъ тъмъ подъ его начальствомъ, его подчиненнымъ. сокрушило его нравственно, уязвило его самолюбіе и какъ подагали, было причиною ускореннаго развитія и усиленія его бользни и. быть можеть, самой смерти. Его не могли утбшить ни производство въ полные генералы, ни подарокъ въ собственность полуразвалившагося дома начальника гражданскаго управленія, въ которомъ онъ жиль, — и, спустя полтора года, князь Василій Осиповичь Бебутовь уже лежаль на столь. Но въ льтописи туземныхъ генераловь онъ навсегда останется памятень. Мёсто его заступиль генераль-адьютанть князь Григорій Динтріевичь Орбеліани, находящійся понынв въ этой полжности.

Вслѣдъ за тѣмъ было получено извѣстіе о переводѣ экзарха Грузіи, митрополита Исидора, въ Кіевъ. Для меня это была большая потеря. Митрополитъ Исидоръ— іерархъ вполиѣ достойный уваженія, выдающійся по уму, высокимъ душевнымъ качествамъ и пользѣ, принесенной имъ краю. Я пользовался особенно цѣнимымъ мною его расположеніемъ; его всегда занимательныя бесѣды были для меня великимъ удовольствіемъ и утѣшеніемъ, и по выѣздѣ его остались для меня незамѣнимыми.

Почти одновременно мы получили печальную вѣсть о совершенно неожиданной смерти мужа нашей внучки Вѣры, Н. Н. Яхонтова. Онъ умеръ отъ скортечной горячки, простудившись дорогою. на возвратномъ пути въ Тифлисъ: жена его осталась съ двумя маленькими сыновьями изъ коихъ младшій родился у насъ въ домѣ, уже по отъѣздѣ своего отца.

По дѣловымъ отношеніямъ, мнѣ пришлось свести знакомство съ барономъ Торнау, незадолго предъ тѣмъ прибывшимъ въ Грузію. По складу ума, настроенію направленій, предпріимчивости, онъ нмѣлъ много общаго съ барономъ Мейендорфомъ подобно которому

<sup>\*)</sup> По причинъ добольно отдаленной, относящейся еще ко времени поъздки Императора Николая Павловича въГрузію, въ 1837 году.

отличался и духомъ прожектерства. Подобно ему же, всё его предпріятія были равно неудачны, и, испытавъ несостоятельность нёсколькихъ своихъ попытокъ, онъ возвратился обратно въ Петербургъ. Съ этого времени началось дёло о преобразованіи гражданскаго управленія по программё князя Барятинскаго. Хотя ясно оказывались неудобства иныхъ нововведеній, но ихъ надобно было вводить неотступно, потому что князь оставался въ своихъ убёжденіяхъ непреклоннымъ.

Въ апрълъ мы проводили нашего Ростилава въ экспедицію. Наконець въ этомъ году послъдоваль мнъ отводь земли, 1500 десятинъ, въ Ставропольской губерніи, пожалованный мнъ еще тогда, когда я былъ главнымъ попечителемъ надъ калмыками, въ 1838-мъ году. Слъдовательно, ровно чрезъ двадцать лътъ послъ пожалованія. Земля эта приносить мнъ пользы очень мало; но все же впослъдствіи времени, по смерти моей, можеть служить подспорьемъ дътямъ, къ тъмъ небольшимъ средствамъ, кои могу я имъ оставить.

Въ мав последоваль первый мой вывздь въ этомъ году, вместе съ дътьми; я отправлялся для обозрънія церковныхъ имъній, а дъти мои. съ цёлію богомолія, сопровождали меня до Мардкобскаго монастыря. отстоящаго въ 20-ти верстахъ отъ Тифлиса. Монастырская церковь недавно построена на развалинахъ древней церкви, воздвигнутой святымь Антоніемь, однимь изъ тринадцати подвижниковь, пришедшихъ въ половинъ шестого въка изъ Сиріи въ Грузію для окончательнаго довершенія подвига Св. Нины, обращенія страны оть тьмы языческой къ свъту Христову. Монаховъ здъсь теперь уже нътъ, а живеть при церкви священникъ, такъ какъ изъ Тифлиса сюда приходять постоянно во множествъ богомольцы. Это мъсто считается одной изъ наиболье уважаемыхъ святынь края. Монастырь, строенный красивыми домиками, съ гостиницей, хорошо устроенъ. находится въ прекрасномъ мъстоположении, окруженъ лъсомъ, горами, съ живописной на одной изъ вершинъ старинной башней, по преданію, жилищемъ Св. Антонія. Благоустройствомъ своимъ Мардкоби обязано въ особенности попеченіямъ экзарха Исидора. Въ лътнее время оно служить иногда мъстопребываниемъ для экзарховъ.

Въ концѣ мѣсяца я проѣхалъ въ Боржомъ, куда въ началѣ іюня прибылъ намѣстникъ, а за нимъ митрополитъ Исидоръ, еще не покинувшій края. Я ежедневно съ ними видѣлся, проводилъ въ

бесъдъ съ обоими многіе пріятные часы и пробыль съ ними слишкомъ мѣсяцъ, по 8-е іюля. Туда же пріѣхаль и новый экзархъ, архіепископъ Евсевій.

Князь Александръ Ивановичъ-очень занимательный собесъпникъ и замъчательный разсказчикъ. Когда онъ здоровъ, въ духъ и оживленъ разговоромъ, то любить разсказывать и разсказываетъ мастерски, удивительно эффектно, остроумно, иногда комично представляя героевъ своихъ разсказовъ въ дицахъ, подражая ихъ жестамъ, говору. Большею частію разсказы забавные, но часто и серьезные, и всегда интересные. За объдами и по вечерамъ, въ Боржомъ и Тифлисъ, много я слышаль отъ него любопытныхъ исторій. Въ Боржомъ меня заинтересоваль одинь разсказь о его рань. Въ немъ давно уже сидъла ружейная черкесская пуля, которую нельзя было вынуть, но она такъ заросла и гдъ-то запряталась, что не безпокоила его. Когда онъ прівхаль въ первый разъ на Кавказъ, молодымъ офицеромъ, то во время экспедиціи, въ дъль съ горцами, пуля попала ему въ львую сторону груди. Его отнесли въ палатку, положили въ постель и, по осмотръ, сочли рану смертельной. Князь задыхался и, сознавая приближение конца, потребовалъ священника. Къ нему привели полкового священника. старичка, помнится, отца Ивана. Батюшка замётиль, что раненный тяжело дышеть, повидимому кончается, и голова его лежить очень низко, на одной подушкъ. Для большаго удобства при совершении таинства, священникъ велълъ подложить нъсколько подушекъ. Княвя приподняли и устроили на постелъ въ полусидячемъ положеніи; ватъмъ онъ исповъдался, причастился и скоро почувствоваль замътное облегчение; вступилъ съ батюшкой въ разговоръ. Изъ разговора открылось, что отецъ Иванъ, задолго до того, былъ свяшенникомъ въ родовомъ имъніи князей Барятинскихъ, Ивановскомъ. въ то именно время, когда тамъ проживали родители князя и родился самъ князь. и этотъ самый отецъ Иванъ его крестилъ. Такое открытіе очень обрадовало ихъ обоихъ; священникъ въ умиленіи прослезился, а князю съ этого дня стало ділаться все лучше и лучше, и наконецъ онъ совсѣмъ выздоровѣлъ,-что приписывали единственно тому, что священникъ подложилъ ему подъ голову подушки, и его высоко приподняли, вследствие чего пуля, его душившая давленіемъ на сердце, опустилась внизъ, князю сейчасъ же сдёлалось легче, и онъ быль этимъ спасенъ.

Такимъ образомъ, время шло для меня въ Боржомѣ далеко не скучно. Между тѣмъ произошла перемѣна въ моей службѣ, за которую я считаю себя весьма признательнымъ князю Барятинскому: 12-го іюня я освобожденъ намѣстникомъ отъ становившагося для меня тягостнымъ управленія Экспедицією государственныхъ имуществъ, съ возложеніемъ на меня руководствованія ими, и съ оставленіемъ членомъ Совѣта, а также состоящимъ лично при намѣстникѣ для исполненія его особыхъ порученій \*).

Такое опредъление моей службы доставило мнъ большое удовольствіе. Я начиналь уже чувствовать, что управленіе это становится мнъ не по силамъ, о чемъ и прежде докладывалъ намъстнику. Думаю, что и онъ не быль недоволень этимъ, потому что по характеру своему онъ не терпълъ противоръчій; а я не могъ удержаться, когда по моему убъжденію видёль, что дёла не такъ ръшаются, какъ должно. Особенно же это выказалось при укръпленіи Лорійской степи за князьями Орбеліановыми, въ началь 1857-го года. Я быль душевно радь, что избавляюсь оть тяжелаго положенія при нъкоторыхъ распоряженіяхъ намъстника; да и чувствоваль, что старью и силы уже не ть. Бывшій нькогда одинь изъ лучшихъ генераль-прокуроровъ Беклешовъ сказалъ великую истину: «надобно служить, но не переслуживаться»; это весьма справедливо. Оставаться же только лишь членомъ Совъта, безъ всякой отвътственности, -- почти то же. что перестать служить, съ выгодою полученія того же содержанія, какое я получаль. Пенсіи такой никогда бы не дали. Да и то было не безвыгодно, что не вдругь прекращались всв занятія, отчего, какъ извъстно, иные старые служивые преждевременно отъ скуки умираютъ. Еще имълъ я то утъшение, что мъсто мое по управлению экспедициею (съ переименованіемъ въ департаментъ) князь Барятинскій передаль зятю моему Ю. Ф. Витте. Въ то же время, съ увольнениемъ моимъ отъ обязанностей, становившихся для меня затруднительными, я получиль извъщение о пожаловании меня въ тайные совътники. Въ преклонныхъ льтахъ подобныя повышенія имьють цыны немного, но, какъ я уже говорилъ при этихъ случаяхъ, всегда бывають болѣе

<sup>\*)</sup> Кн. Барятинскій предлагаль А. М. Фадѣеву высшій пость, но Фадѣевь, при его строгомь воззрѣніи на свой служебеный долгь, заявиль, что за нѣсколько лѣтъ ранѣе, онъ могъ бы принять предложеніе, но теперь, въ его лѣта, съ разстроеннымь здоровьемь, онъ не быль бы въ состояніп исполнять свои обязанности такъ, какъ привыкъ ихъ исполнять всегда, а потому викакъ не можетъ взять ихъ на себя.

или менѣе пріятны, быть можетъ какъ отзывъ прошлыхъ временъ п прошлыхъ настроеній.

По возвращенін въ іюль въ Тифлись, я вскорь перевхаль съ семействомь на льтнее переселеніе въ Былый Ключь. Въ августь вздиль проститься окончательно съ митрополитомь, отправлявшимся въ Кіевъ. Грустно мнь было разставаться съ достойныйшимъ архипастыремъ; но въ этомъ мірь мы всь осуждены къ такимъ разставаніямъ, на подобіе прівзжающимъ для леченія на воды: познакомишься, иногда дружески сойдешься съ къмъ-нибудь, и при разъвздъ приходится репроститься очень часто на въки. Въ Бъломъ Ключь я пробыль до сентября и затымъ оставался безвывздно въ Тифлись до конца года. Въ октябрь сынъ мой опредъленъ къ главнокомандующему по особымъ порученіямъ.

Въ сентябръ мъсяцъ прівзжали въ Закавказскій край и въ Тифлисъ молодые великіе князья Николай и Михаилъ Николаевичи. Сынь мой въ то время находился на линіи въ экспедиціи; начальнику отряда понадобилось передать спѣшное донесеніе главнокомандующему, и Ростиславъ вызвался отвезти его прямою дорогою черезъ непокоренныя горы, заселенныя непріятелемъ. Верхомъ, съ однимъ проводникомъ, онъ перевхалъ лезгинскую линію и горы, считавшіяся непробздными и недоступными, містами по каменистой. заросшей, извилистой тропинкъ, шириной уже аршина, иногда вовсе исчезавшей, обсыпавшейся подъ ногами коня, по краямь отвъсныхъ скалъ и бездонныхъ пропастей. Противъ всъхъ ожиданій перевздъ совершился благополучно. Ростиславъ спустился въ Кахетію около Сигнаха и, прібхавъ въ Мухравань, представился великимъ князьямъ, которые ночевали тамъ пробздомъ по краю. Затым продолжаль путь въ Тифлисъ. Перевзъ этотъ замычателенъ тыть, что изъ русских мой сынь совершиль его первый.

Князь Барятинскій лежаль больной, но пиры и празднества по случаю прибытія высочайшихь гостей шли своимь чередомь. Уже и тогда ходили слухи, что одинь изъ нихъ предназначень преемникомъ Барятинскому, только не знали, который именно. Они пробыли въ Тифлисѣ три дня и объѣхали нѣкоторыя части края.

Въ концѣ года приступы моей головной боли стали чаще повторяться. Медицинскія средства облегчали мало, доктора совѣтовали ѣхать на Кавказскія воды. Но болѣзнь и слабость бѣдной жены моей, страдавшей сильнѣе, огорчали меня еще болѣе.

Съ 1-го сентября 1859-го года вступили въ дъйствіе измъненія, сдёланныя по распоряженію князя Барятинскаго въ положеніи и штатахъ Главнаго Управленія. Они существенно состояли въ томъ, что некоторымъ департаментамъ Главнаго Управленія дань обширнтыйшій кругь дтиствій противь прежняго. Учреждены: временное отдёленіе для разсмотрёнія новыхъ проэктовъ и учрежденій по всему краю, зам'внившее бывшую походную канцелярію при намъстникъ; а вслъдъ за тъмъ и контрольный департаментъ. Насколько были необходимы и полезны предпринятыя мёры, это усмотрится впослёдствій. Впрочемь, послёдствія иныхъ измёненій. недолго заставившія себя ждать, скоро доказали, что это новое преобразование въ Главномъ Управлении столь же мало принесло пользы для устройства края, какъ и всъ прежнія, и по той же самой причинъ, какъ это выяснилось, когда результаты опредълились положительно. Контрольный же департаменть оказался въ особенности совершенно безполезенъ, и едва ли не былъ созданъ лишь для того, чтобы доставить почетное мёсто директора департамента, бывшимь въ то время начальникомъ Главнаго Управленія Крузенштерномъ, одному изъ его пріятелей.

Въ февраля, по предписанію медиковъ, я началь брать Тифлисскія горячія сёрныя ванны; но послё нёсколькихъ купаній, не чувствуя облегченія, а напротивъ, тягость отъ пзбытка испарины, бросиль ихъ. По совёту добраго старика, давняго здёшняго старожила, доктора Прибиля, а также князя Барятинскаго (любившаго лечить своими средствами) я сталь лечиться накалываніемъ на ногахъ, по системё Бауштедта. Барятинскій для этого подарильмий инструменть. Пользы, однако, было немного и не надолго. Затёмъ, нам'єстникъ мий даль служебную командировку въ Ставропольскую губернію, съ достаточнымъ пособіемъ, для собранія св'єдіній о положеніи тамошнихъ пом'єщичьихъ крестьянъ, по поводу начавшагося дёла объ улучшеніи ихъ быта по всей Имперіи.

Я выбхаль въ маб съ старшею дочерью и двумя изъ ея дѣтей. Тяжело было миб разставаться съ больною женой въ печальномъ состояніи ея здоровья; но дѣлать было нечего; она сама настаивала, чтобы я непремѣнно ѣхалъ.

По причинъ проливныхъ дождей, да еще въ горахъ, по военно-грузинской дорогъ, путешествие наше было прескверное. Отъъхавъ сорокъ верстъ отъ Владикавказа, мы завернули въ сторону, чтобы посмотръть Алагирскій казенный серебро-свинцовый заводъ посвтить, по настоятельнымь приглашеніямь, начальника ла, горнаго инженеръ-подковника А. Б. Иваницкаго, добраго человъка, большого хлъбосола, но нъсколько легкомысленнаго, часто впадавшаго въ излишнія увлеченія, съ которымь мы были въ дружескихъ отношеніяхъ почти со времени моего прибытія на Кавказъ. Послъ безобразной дороги мы у него отлично отдохнули и пробыли пять дней. Алагиръ расположенъ довольно красиво, при входъ въ горное ущелье; оно. по признакамъ серебряной руды, уже издавна обращало на себя вниманіе, и князь Воронцовъ, съ прибытіемъ на Кавказъ, выписалъ Иваницкаго, чтобы изследовать местность. Иваницкій изобразиль ему это мъстоположение какъ скрывающее неисчерпаемое богатство металловь и минераловь, а потому Воронцовь и ръшился немедленно основать тамъ горное заведение въ большомъ размъръ. Прежде всего начали строить много домовъ для чиновниковъ, великолъпную церковь; основали на большомъ пространствъ садъ и другія насажденія. Прошло л'єть съ десятокь, и оказалось, что потрачены огромныя суммы, что наружное оживленіе и внішнее устройство місту дано; что всв служащіе чиновники удобно и благополучно тамъ проживають, но что существенной пользы и нѣть, и не предвидится. Да и серебра почти нътъ, а есть какая-то серебряная обманка да свинецъ. Князь Барятинскій рёшился передать заводъ въ частныя руки. Великій Князь, по вступленіи въ управленіе Кавказомъ, принялъ эту же мысль; но прошло съ тъхъ поръ уже нъсколько лъть, а желающихъ воспользоваться заводомъ не оказывается иначе какъ съ больщою придачею отъ казны. И вотъ новый образчикъ, между множествомъ таковыхъ, бывающихъ у насъ на Руси, подобнаго образа дъйствій въ государственномъ хозяйствъ.

Въ первыхъ числахъ іюня я прибылъ въ Пятигорскъ и, по предварительномъ совътъ съ медиками, приступилъ къ лъченію водами. Ровно мъсяцъ я бралъ ванны, Сабанъевскія и въ новомъ провалъ, почти ежедневно, но помощи чувствовалъ мало. Между тъмъ, въ часы свободные отъ водъ и дъла, я часто видълся и съ большимъ удовольствіемъ бесъдовалъ съ двумя очень занимательными личностяни: Астраханскимъ архіереемъ Аванасіемъ, архипастыремъ далеко не зауряднымъ по уму, образованію, привътливости и простотъ въ обращеніи, чрезвычайно располагавшимъ

къ нему; и съ прівхавшимъ изъ Петербурга тайнымъ сов'єтникомъ В. И. Панаевымъ, уже давно мнѣ знакомымъ. Оба они искали въ Пятигорскъ исцѣленія отъ недуговъ; первый кажется обрѣлъ его отчасти, а второй захворалъ еще сильнѣе и, возвращаясь обратно, на пути, въ Харьковъ скончался.

30-го іюня, поздно вечеромъ, прибыль въ Пятигорскъ изъ Петербурга князь Барятинскій, съ утвержденнымъ планомъ окончательнаго покоренія Кавказа, что однако жъ въ то время онъ тщательно скрывалъ. На слъдующее утро онъ принялъ меня, какъ всегда, весьма ласково; но я замётиль, что онь очень озабочень. Онъ много со мною говорилъ о затрудненіяхъ, которыя предвидятся къ хорошему исходу дела освобожденія крестьянь, но въ этомъ, по счастію, ошибся. Върнъе были его заключенія о настоятельной надобности уничтожить на Кавказъ всъ безполезныя казенныя заведенія и хозяйственныя общества, производящія огромныя издержки и ничтожную пользу, а приносящія выгоды только лицамъ, дъйствующимъ подобно Н\*\*\*, Т\*\*\* и тому подобнымъ. Въ то же время онъ отозвался неблагопріятно объ одномъ вліятельномъ лицъ, котораго хотълъ сбыть съ рукъ. Затъмъ князь немедля увхаль въ Кисловодскъ, пригласивь меня объдать у него на другой день въ Пятигорскъ, куда онъ возвратился, какъ сказалъ, къ своему объду въ шесть часовъ, и, переночевавъ, 3-го іюня отправился прямо къ войскамъ, громить Шамиля. Я внутренно отъ всей души пожелаль ему счастливаго успъха въ совершении славнаго и великаго дёла. Онъ быль что-то не въ духё, кёмъ-то не доволенъ, -- кажется, судя по его словамъ, генераломъ Филипсономъ.

Скажу теперь нѣсколько словъ о самомъ Пятигорскъ. Хозяйственное управленіе минеральными водами, какъ всегда, шло довольно плохо. Мѣстные отцы - командиры старались выказывать себя постройками (отчасти совсѣмъ ненужными), наружнымъ щегольствомъ, и при томъ никакъ не забывали самихъ себя. Общественный садъ могъ бы быть прекраснымъ мѣстомъ для прогулокъ, но по всему видно было, что на устройство его, и даже на сколько-нибудь исправное содержаніе бульвара, мало обращалось вниманія. Близъ Пятигорска находится нѣмецкая колонія, жители которой, при старательномъ направленіи, могли бы съ выгодою увеличить средства для продовольствія посѣтителей водъ овощами, фруктами, хорошимъ хлѣбомъ и проч. Къ сожалѣнію, они предо-

ставлены самимъ себѣ, а потому и посѣтителямъ отъ нихъ нѣтъ никакой пользы, да и собственное состояніе ихъ плохое \*).

Въ іюль я перебхаль по совъту врачей въ Кисловодскъ, чтобы испытать пользу отъ нарзана, а дочь моя осталась еще на корот-кое время для леченія въ Пятигорскъ. Я взяль сорокъ ваннъ нарзана, почувствоваль какъ будто небольшое облегченіе, но кратковременное. Нарзанъ, по увъренію всъхъ туземныхъ жителей (хотя доктора этого не говорять), съ нъкоторыхъ поръ потеряль много своей цълительной силы. Утверждають, что въ немъ значительно уменьшилось количество углекислаго газа, послъ возведенія новой галереи, при постройкъ коей затронули въ землъ главный источникъ, вслъдствіе чего онъ смъшался съ водою жельзной и простой.

Въ Кисловодскъ скучать было некогда. Я встрътиль множество знакомыхъ старыхъ и новыхъ, приходилось безпрестанно принимать и отдавать визиты, не только днемъ, но и по вечерамъ. Пріятнъе же всего для меня были прогулки по прекрасно расположенному вдоль ръки парку; жаль только, что, за недостаткомъ инвалидной команды, онъ не содержится въ исправности: коровы и свины разгуливають въ немъ совершенно свободно и во множествъ, что, по слухамъ, продолжается и донынъ. Въ Кисловодскъ было замётно прохладнёе, воздухъ чище, и какъ-то во всемъ лучше нежели въ Пятигорскъ. Изъ вседневныхъ нашихъ гостей за объдомъ и вечерами, съ иными приходилось миъ заниматься и дълами, какъ напримъръ съ Ставропольскимъ губернаторомъ Брянчаниновымъ, генераломъ Волоцкимъ, Инсарскимъ и другими. Между тъмъ, письма отъ сына моего приносили намъ радостныя въсти о успъхахъ нашихъ военныхъ дъйствій въ горахъ, возбуждавшихъ живъйшій интересь, такъ какъ на нихъ тогда сосредочивалось всеобщее вниманіе.

<sup>\*)</sup> Знаю, что превладычествуеть мийніе, будто бы вь ході и направлевін хозяйственнаго устройства полелянь лучше всего начальству вовсе не мішаться. Но нізть правила безь исключенія: если бы вь Новороссійскихь колоніяхь не было Контеніуса, то никогда оніз бы не достигли той степени общественнаго благосостоянія, какъ теперь. Отсутствіе благонамізреннаго направленія и своєвременнаго разумнаго побужденія кь лучшему развитію хозяйства Кавказскихь и Закавказскихь колонистовь—главная причина того, что они мало приносять исльзы краю и сами находятся, большею частію, въ скудномь положеніи.

Данное мит поручение въ Ставропольской губернии, о сборт встъх предварительныхъ свъдъний къ приготовлению въ ней освобождения помъщичьихъ крестьянъ, я окончилъ довольно успъшно. Да это и не представляло особыхъ затруднений по небольшому числу таковыхъ крестьянъ въ губернии; ихъ было всего съ небольшимъ семь тысячъ душъ, изъ коихъ почти половина принадлежала тремъ помъщикамъ: князю Воронцову, Калантаровымъ и Скаржинскому. Крестьяне тогда же, или вскорт, были отпущены помъщиками, частию безвомездно, а частию посредствомъ выкупа. Правда, что, по мъстнымъ обстоятельствамъ, положение помъщичьихъ имъний представляло нъкоторыя затруднения, препятствовавшия подвести всъ предположения подъ одинъ общий уровень; но при нъсколько ближайшемъ соображении оказалась возможность ихъ преодольть.

Въ состояніи здоровія моего я не замѣчаль никакихъ перемѣнъ: оно оставалось почти то же, какъ было при пріѣздѣ на воды. 23-го августа я разстался съ Кисловодскомъ и, лишь переночевавъ въ Пятигорскѣ, отправился съ дѣтьми въ обратный путь въ Тифлисъ. Вездѣ по дорогѣ слышались различные разсказы о побѣдоносныхъ успѣхахъ князя Барятинскаго противъ Шамиля, чѣмъ мы были чрезвычайно довольны.

Изъ Тифлиса я безъ промедленія тотчась же пробхаль въ Коджоры, гдѣ проводила лѣто моя жена, и очень обрадовался, найдя ее если не въ лучшемъ положеніи здоровья, то и не въ худшемъ. Мы пріятно провели вечеръ въ разговорахъ и разсказахъ, собравшись опять всѣ вмѣстѣ, въ хорошемъ настроеніи духа, по поводу добрыхъ вѣстей о войнѣ изъ горъ, и я прекрасно отдохнулъ послѣ утомительной, трудной дороги.

30-го августа 121 пушечный выстрёль изъ Метехской крёпости возвёстиль намъ о взятіи Шамиля и о покореніи Кавказа.

Четыре дня спустя, мы были неожиданно обрадованы прівздомъ сына моего. Какъ очевидець и участникъ происходившихъ событій, подъ впечатлівніемъ всего только что имъ видіннаго и испытаннаго, онъ живыми, одушевленными словами передаваль намъ достопамятныя подробности посліднихъ дней Кавказской войны и сокрушеннаго, столь долго несокрушимаго имама. Понятно, что Шамиль интересоваль насъ въ ту минуту, какъ візроятно и всіхъ, боліве всего остального, хотя не меніве замівчательнаго. На другой день мы всё вмёстё переёхали въ Тифлисъ, гдё продолжалась еще жара и духота.

Вскор'в возвратился и нам'встникъ. Пріемъ ему былъ сділанъ самый торжественный. Въ намять встр'вчи его, при въйздів въ городъ, городское общество рішило выстроить тріумфальныя ворота, коихъ однако жъ и до сихъ поръ нітъ какъ нітъ, да кажется, что никогда и не будетъ. При первомъ свиданіи со мной князь отзывался въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ о сыніть моемъ, благодариль меня за него, разсказываль о важной услугіть, оказанной имъ во время войны; и потомъ, при всякомъ свиданіи со мною, говориль о немъ, выражая къ нему большое участіе и расположеніе.

Сынъ мой получиль «въ воздаяніе отличнаго мужества и храбрости въ дѣлѣ съ горцами 25 августа» Станислава съ мечами на шею, а за переправу черезъ Андійскою Койсу переведенъ въ лейбъгвардіи Измайловскій полкъ, тѣмъ же чиномъ капитана. Награда хотя большая, но князь находилъ ее невполнѣ соотвѣтственной съ заслугой моего сына и не хотѣлъ ограничиться ею.

Заслуга моего сына состояла въ следующемъ.

Въ крѣпости Грозной, въ половинѣ іюля, онъ получиль приказаніе главнокомандующаго отправиться въ колоний генерала Врангеля и употребить всё усилія съ своей стороны, чтобы отрядъ Врангеля непремънно перешелъ ръку Койсу и присоединился къ главному чеченскому отряду. Разбивъ скопище горцевъ, Врангель подошель къ Койсу. Противоположный берегь быль занять мюридами, ръчка же была такъ быстра, что не представляла почти никакого въроятія для переправы отряду, такъ что генераль Врангель, въ виду невозможности исполнить приказаніе главнокомандующаго, отказался отъ этого предпріятія. Сынъ мой Ростиславь, сознавая громадную важность переправы, настанваль на совершеній ея; Врангель не соглашался. Истощивъ всі убіжденія, мой сынь предложиль Врангелю вызвать охотниковь. Подъ убійственнымъ непріятельскимъ огнемъ онъ сълъ на камень берега ръки. опустивъ ноги въ воду, и объявилъ, что не встанетъ съ мъста, пока последній солдать отряда не будеть на той стороне. Врангель ръшился послъдовать его совъту. На вызовъ охотниковъ заявило желаніе нісколько человіть; но только трое изъ нихъ, какъ лучшіе пловцы, посл'в неимов'рных усилій и опасностей, нівсколько разъ поглощаемые бъшенымъ теченіемъ ръки, успъли переправиться на непріятельскій берегъ. Первымъ переправился солдать изъ приволжскихъ жителей, бывшій разбойникъ, сдълавшійся впослъдствіи монахомъ. Во время переправы охотниковъ стрълки были разсыпаны по берегу и частымъ огнемъ не давали мюридамъ, собравшимся въ пещеръ скалы, стрълять по переправляющимся. Затъмъ быль перекинутъ канатъ, и на канатъ устроена люлька, скользившая надъ пучиной, на которой начали одинъ по одному переправляться солдаты и милиціонеры. Люлька нъсколько разъ опрокидывалась. Тогда для ускоренія переправы былъ устроенъ зыбкій веревочный мостъ. Когда уже не было сомнѣнія въ успѣхѣ устройства переправы, генералъ Врангель обняль моего сына, расцѣловаль и благодарилъ за его настойчивость. Своевременной геройской переправой черезъ Койсу была рѣшена участь скораго покоренія Кавказа.

Генералъ Врангель, по прівздѣ въ Тифлисъ, посѣтилъ меня и, такъ же какъ и князь Александръ Ивановичъ, благодарилъ меня за сына и сказалъ: «если бы не онъ, я бы не рѣшился на переходъ черезъ Койсу, и очень вѣроятно, что Шамиль до сихъ поръ сидъть бы въ горахъ и война бы продолжалась.»

Также разсказываль мнѣ полковникь А. А. Тергукасовъ\*), что при началѣ атаки Гуниба, послѣдняго убѣжища Шамиля, когда войска расположились къ ночи у подошвы горы, то Тергукасовъ, высмотрѣвъ большую промоину въ скалистомъ поясѣ горы, на разсвѣтѣ устремился къ ней и съ помощію веревокъ и лѣстницъ взошель на первую площадь прежде всѣхъ другихъ, какъ это извѣстно; и что мой сынъ все время былъ съ нимъ и первый вступилъ на вершину Гуниба, вмѣстѣ съ штурмовою колонною. Въ знакъ памяти о Гунибѣ, князъ Барятинскій подарилъ Ростиславу одинъ изъ значковъ, взятыхъ у Шамиля, находящійся понынѣ у насъ въ домѣ. Къ зимѣ князь далъ ему работу, писать исторію Кавказской войны.

Десятаго ноября намѣстникъ выѣхаль въ Петербургъ, а 21-го получено свѣдѣніе о пожалованіи его въ фельдмаршалы.

Спокойнѣе сравнительно съ прежними годами, освободясь отъ многихъ сложныхъ служебныхъ заботъ, я встрѣтилъ 1860-й годъ. Необременительныя занятія по Совѣту и по крестьянскому дѣлу

<sup>\*)</sup> Впоследствім генераль, отличавшійся въ войне 70-хъ годовъ.

Ставропольской губерніи продолжались своимъ чередомъ и по временамъ доставляли довольно длительныя работы.

Въ началѣ года надѣлало много шума убійство командира Эриванскаго гренадерскаго полка въ Манглисѣ, полковника Фохта, офицеромъ того же полка Макѣевымъ. Повидимому, это случилось вслѣдствіе столь часто у насъ бывавшаго безразборчивааго выбора полковыхъ командировъ. Со времени моего пребыванія въ Закавказьи, это былъ ужъ второй случай: въ первый разъ, на Бѣломъ Ключѣ, капитанъ Правиковъ закололъ кинжаломъ полкового командира Козачковскаго.

19-го января я быль обрадовань извѣстіемь о производствѣ сына моего въ полковники. Для этого, какъ потомъ сдѣлалось извѣстнымъ, Барятинскій долженъ быль выдержать сильную борьбу, потому что сынъ мой недавно получиль двѣ награды; но князь находиль ихъ недостаточными и вытребоваль третью. 20-го февраля князь возвратился въ Тифлисъ. Я нашелъ въ немъ то же ласковое вниманіе къ себѣ. съ которымъ онъ постоянно относился ко мнѣ.

Въ мартъ у насъ въ семьъ случилось грустное обстоятельство, сильно разстроившее насъ всёхъ. У жены моей повторился припадокъ паралича, хотя, слава Богу, кратковременный, незамътный (она и не почувствовала его), но лишившій ее на ибсколько часовъ употребленія языка; къ вечеру этого же дня все прошло. На другое утро она свободно говорила, однако слабость увеличилась, и силы не возвращались болье. Несмотря на это, она не покидала своихъ занятій, продолжала сидёть въ креслё у своего рабочаго стола, рисовала лівой рукой цвіты, переплетала кинги, работала. читала, сколько позволяла слабость глазъ. Ей всякій день громко читала старшая дочь, - а иногда. въ свободные часы, и сынъ, - интересныя для нея статьи. Въ тотъ день, когда она лишплась языка, мы вев были ужасно огорчены, не зная, что это можеть такъ скоро пройти, и изъ всъхъ насъ она одна оставалась спокойна. какъ бы равнодушна къ своей бользии. Мы старались не выказывать предъ ней своей тревоги, но, видя дътей и внуковъ огорченными, съ заплаканными глазами, она, сидя въ креслѣ предъ столомъ, взяла лоскутокъ бумаги, карандашъ, написала нѣсколько словъ и подала имъ. На бумажкъ было написано: я никогда не была болтуньей, не большая бъда, что я не могу говорить, мнъ

это не трудно и не огорчает меня; пожалуйста не огорчайтесь и вы.» Въ такомъ положени постоянныхъ страданій, во время такого жестокаго бользненнаго припадка, я не знаю, могъ ли бы кто другой даже помыслить о подобныхъ словахъ. Она не думала о себь, а только думала и заботилась о другихъ всю жизнь свою.

Между тъмъ наступилъ великій постъ. На страстной недъль я говъль. Въ страстную субботу по обыкновенію потхаль я къзаутренъ въ Сіонскій соборъ, а оттуда съ поздравленіемъ и на разговъніе къ намъстнику, гдъ засталь толпу въ мундирахъ, явившихся съ той же цёлію. Неожиданно произошель маленькій курьёзный случай. Когда князь Александръ Ивановичъ, принявъ поздравленія съ праздникомъ, хотъль разговъться и, приблизившись къ столу, уставленному насхальными яствами, пригласилъ всёхъ приступить и заняться тёмъ же, — оказалось, что на столё нёть вилокъ: прислуга забыла положить вилки. Князь разсердился не на шутку. Сдълавъ строгое замъчание кому слъдовало за небрежность, онъ обратился ко всёмъ намъ и объявилъ совершенно серьезно и съ полнымъ убъжденіемь: «Видите, какіе у меня порядки! Что мнъ съ этимъ дълать? Мнъ больше ничего не остается, какъ нанять себъ маленькую квартирку у какой-нибудь бъдной вдовы, чтобы она вела мое хозяйство, смотръла за вещами, держала все въ порядкъ, клала на столъ вилки и все, что надобно. Больше мнъ нечего дълать. Я объ этомъ давно думаю — и такъ и сдълаю!» Это ръшение князя всъхъ очень позабавило; общее мнъние осталось въ увъренности, что хотя безъ вилокъ иногда и трудно обойтись, но едва ли какой-нибудь быдной вдовы дождаться къ себъ въ нахлъбники такого важнаго квартиранта.

Весною этого года меня нѣсколько разъ посѣтилъ пріѣзжавшій въ Тифлисъ извѣстный профессоръ Московскаго университета Погодинъ. Я съ удовольствіемъ слушалъ его занимательныя рѣчи. Умный, ученый человѣкъ; хотя Петербургскіе журналисты иногда и подсмѣиваются надъ нимъ, но не признать въ немъ замѣчательныхъ литературныхъ достоинствъ не могутъ.

Лъто мы проводили въ Коджорахъ, какъ ближайшемъ прохладномъ мъстъ, главнъйше для жены моей, такъ какъ далекій переъздъ былъ бы для нея слишкомъ утомителенъ. Старшая дочь моя Катя (Витте), постоянно грустившая о печальномъ состояніи матери, ръшилась, чтобы нъсколько развлечься, сдълать небольшое путеше-

ствіе, полагаясь на увѣренія докторовъ, что близкой опасности въ болѣзни матери не предстонтъ и даже обнадеживавшихъ на нѣкоторое поправленіе ея здоровья. Сама мать убѣждала ее къ тому. Дочь поѣхала съ маленькимъ сыномъ Борисомъ и племянницей Вѣрой—снова гостившей у насъ—въ Поти, откуда на пароходѣ въ Константинополь, Одессу и Кіевъ. Она бѣдная не предчувствовала, что уже болѣе на этомъ свѣтѣ не увидитъ мать свою.

Двѣнадцатаго августа, въ четвертомъ часу утра, доброй, незабвенной жены моей не стало. Дня за два до кончины, она часто дремала въ креслѣ, и вечеромъ, наканунѣ смерти, послѣднія ея слова ко мнѣ были: «Не доживу я съ тобою, мой другъ, до дня нашей золотой свадьбы.» До этого дня оставалось полтора года. Въ три часа утра она разговаривала съ дочерью Надеждой, не отлучавшейся отъ нея; обрадовала и удивила ее оживленіемъ своего разговора, свѣжестью и ясностью памяти и мысли своей. Вскорѣ спустя, дочь снова заговорила съ нею, —она не отвѣчала, хотя спокойно дышала, — казалось, спала. Боясь, не сдѣлалось ли съ нею дурно, не получивъ отвѣта на вторичный, громкій вопросъ, дочь приподняла ее на постели, —мать ея тихо склонила голову на грудь, и безъ вздоха, безъ стона дыханіе ея мгновенно прекратилось.

Мнѣ сказали объ этомъ утромъ, когда, вставъ, я собирался идти пить съ ней кофе, какъ въ продолжение всей нашей жизни. Я поспѣшилъ къ ней въ комнату. Она совершенно преобразилась! Всѣ признаки скорби. страданій, болѣзненныхъ ощущеній на лицѣ ея безслѣдно исчезли; оно выражало блаженно-спокойный, кроткій, отрадно улыбающійся видъ. Она скончалась на 71-мъ году жизни.

Печаленъ, горестенъ былъ для меня не только этотъ день. но и всѣ послѣдующіе. На третій день она была погребена въ Тиф-лисѣ, предъ стѣной алтаря Вознесенской церкви, находящейся у подошвы горы, при спускѣ дороги изъ Коджоръ. Рядомъ съ ея могилой я оставилъ мѣсто для себя.

Составляя эти записки, я имѣлъ также въ виду передать нѣкоторыя черты изъ жизни и характера моей жены, желая дать понятіе о ея исключительной личности. Для пополненія моего слабаго очерка, помѣщаю здѣсь нѣсколько краткихъ замѣтокъ о ея родословіи, нелишенномъ историческаго интереса, и вообще о ея жизни.

Она происходила отъ старшей вътви дома князей Долгорукихъ. Отенъ ея, князь Павелъ Васильевичъ, генералъ-мајоръ временъ Екатерины, быль товарищемь и сослуживцемь Кутузова. Онь приходился роднымъ внукомъ тому князю Сергъю Григорьевичу Долгорукому, который испыталь на себъ жестокую превратность счастія: быль наперсникомь Петра, посломь Россіи при польскомь и другихъ дворахъ, считался однимъ изъ высшихъ и богатъйшихъ сановниковъ Имперіи; потомъ сосланъ въ Березовъ\*), гдъ оставался восемь лътъ, и наконецъ, обезглавленъ (по семейному сказанію колесованъ) въ Новътородъ, 26 октября 1739 года, въ періодъ памятнаго Россіи свиръпаго самоуправства Бирона. Нужно още замътить, что князь Сергъй Григорьевичъ былъ родной племяникъ князя Якова Өедоровича Долгорукова, безстрашнаго ревнителя правды и совътника Петра Великаго, — сынъ брата его, Григорія Өедодоровича. Крестъ Св. Великаго князя Михаила Черниговскаго, предка Долгорукихъ, о коемъ до сихъ поръ было извъстно только то, что эта драгоцънность составляетъ достояние старшей линии фамиліи Долгорукихъ, находился у отца Елены Павловны, отъ него достался ей, и быть можеть эта святыня была постоянной руководительницей на пути полезной и дъятельной жизни покойной.

Здёсь считаю нелишнимъ сдёлать оговорку по поводу ошибки въ справочномъ «Энциклопедическомъ словарё» Старчевскаго, гдё въ 4-й части изд. 1855-го г. на стр. 138-й, въ статьё о князё Сергіи *Федоровичь* Долгорукомъ, прописаны и дёти его, и между прочимъ дёдъ Елены Навловны, князь Василій Сергёевичъ, умершій якобы бездётнымъ. Все это совершенно не вёрно, начиная съ отчества, такъ какъ князь Сергёй былъ не *Федоровичъ*, а Григорьевичъ \*\*). Князь Василій былъ въ ссылкё въ Сибири вмёстё

<sup>\*)</sup> Въ "Сказаніяхъ о род'є князей Долгоруковыхъ" Петра Долгорукова сказано "въ Оранієноургъ", но это совершенно не върно.

<sup>\*\*)</sup> Въ "словарѣ" Старчевскаго, кн. Сергѣй Григорьевичъ приппсанъ къ другому отцу, а сынъ его Василій показанъ бездѣтнымъ. Въ "Сказаніяхъ о родѣ князей Долгоруковыхъ", Петра Долгорукова, кромѣ другихъ невѣрностей, кн. Павелъ Васильевичъ приписанъ совсѣмъ къ другой вѣтви и тоже показанъ бездѣтнымъ. Къ сожалѣнію, во всѣхъ послѣдующихъ родословныхъ спискахъ и книгахъ, даже понынѣ, въ изданіяхъ 1889-го и 90-го годовъ, ошибочныя показанія относительно этой линіи князей Долгорукихъ неизмѣнно повторяются, иногда съ нѣкоторыми варіяціями, не менѣе произвольными. Происходитъ это вѣроятно по той причинѣ, что составители родословій, въ иныхъ случаяхъ, черпаютъ свои свѣдѣнія изъ вышесказанныхъ "Словаря" Старчевскаго и "Сказаній" П. Долгорукова, и потому неправильныя показанія передаются отъ одняхъ къ другимъ, задавнивая и искажая правильность историческаго родословнаго порядка.

съ отцомъ, и тамъ отданъ для обученія кузнечному ремеслу; а по возвращеній изъ Сибири, не получивъ ничего изъ конфискованнаго имънія его отца, женился на Анастасіи Ивановнъ Ладыженской, имѣлъ трехъ сыновей и дочь, и старшимъ сыномъ былъ отецъ покойной Елены Павловны, князь Павелъ Васильевичъ Долгорукій, скончавшійся въ 1837 году. Мать его, Анастасія Ивановна, и брать ея, дъйствительный тайный совътникъ Николай Ивановичъ Ладыженскій. были по матери послъдними отраслями знаменитаго рода князя Ромодановскаго, Кесаря при Петръ Великомъ. Этому брату ея Императоромъ Павломъ была дана фамилія князей Ромодановскихъ; онъ имълъ только одного сына, князя Александра Николаевича, служившаго при Император'в Александр'в І-мъ генералъ-лейтенантомъ. Онъ умеръ бездётнымъ, чёмъ и фамилія князей Ромодановскихъ прекратилась. Княгиня Анастасія Ивановна получила отъ своего отца весьма значительное приданое: восемь тысячь душь крестьянь, восемьдесять пудовь серебра и много другихъ драгоцънныхъ вещей. Но все это она съ мужемъ поспъшили прожить, по барской привычкъ жить не по состоянію и безъ разсчета Сынъ ея, отецъ Елены Павловны, въ отставкъ со временъ Императора Павла, владёнъ далеко не блестящими средствами, которыя поправились только за нѣсколько лѣтъ до его кончины, полученіемъ наслъдства по смерти сестры своей, Екатерины Васильевны Кожиной

О матери жены моей, дѣдѣ и бабушкѣ съ материнской стороны, я подробно все передаль въ первой части моихъ воспоминаній. О самой же Еленѣ Павловнѣ могу повторить то, что сказало о ней постороннее лицо въ небольшомъ біографическомъ очеркѣ, подъ названіемъ «Елена Павловна Фадѣева». Приведу изъ него краткую выдержку.

«Съ глубокимъ, серьезнымъ умомъ, замѣчательнымъ образова«ніемъ, многосторонними, обширными познаніями, обращавшими на
«нее вниманіе европейскихъ ученыхъ, Елена Павловна Фадѣева со«единяла добрѣйшее, благородное сердце; любила тихую жизнь сре«ди своей семьи и занятій, составлявшихъ главное утѣшеніе и
«развлеченіе ея жизни. Любила природу, изучала ее, особенно зани«малась ботаникой, въ часы свободные отъ занятій съ дѣтьми и
«домашняго хозяйства, которымъ сама завѣдывала и вела превос«ходно. Памятниками ея работъ остались 50 томовъ (величиной

«въ листъ) собственноручныхъ рисунковъ, преимущественно расте-«ній, съ натуры, которыя сама же опредёляла при помощи библі-«теки лучшихъ сочиненій по этой части. Книги эти прельщали «ученыхъ натуралистовъ, и знаменитый академикъ Беръ чуть не «на колъняхъ молилъ Елену Павловну позволить снять съ нихъ «копію для Императорской академіи наукъ. Занималась также и «многими другими научными предметами, и занималась разумно, «съ толкомъ, изучивъ ихъ серьезно и основательно, и составила «нъсколько интересныхъ, богатыхъ коллекцій по этимъ предметамъ. «Часть орнитологической, минералогической и палеонтологической «коллекціи еще при жизни подарила Кавказскому обществу сель-«скаго хозяйства. Это безкорыстное, необыкновенное въ женщинъ «служеніе наук' сділало имя Елены Павловны изв'єстнымъ «ученомъ мірѣ». (Слѣдуютъ названія сочиненій президента Лондонскаго географическаго общества Мурчисона, французскаго академика Вернеля, нашего Стевена и многихъ другихъ, писавшихъ съ уваженіемъ и удивленіемъ о Е. П. Фадѣевой, ея познаніяхъ и трудахъ). «Но естественныя науки не исключительно занимали «собою Елену Павловну. Ея многосторонній умъ требовалъ столько «же разнообразной пищи, и потому она съ неменьшимъ усердіемъ «занималась и другими науками: исторіей, археологіей, нумизма-«тикой, языками, изъ коихъ нѣсколько знала въ превосходствѣ. «Занималась она наукой единственно изъ любви къ наукъ. Общир-«ность познаній соединялась въ ней съ такою истинно женскою «скромностію, что человъкъ, не интересующійся учеными предме-«тами, могъ быть знакомъ съ нею годы, пользоваться ежедневно душев-«ною теплотою ея бестды, и не подозртвать ея знаній. И не одна «наука, но все, что возбуждаеть интересь въ наблюдательномъ умъ, «занимало ее и връзывалось въ ея памяти. Обширныя знакомства «первой половины ея жизни, дружеская связь со многими замъ-«чательными людьми, которыхъ привлекала къ ней ел личность, «оставили въ ея памяти цълую хронику событій и лицъ прида-«вавшую необыкновенную прелесть ея разговору. Особенно заслу-«живаетъ вниманія то, что Е. П. Фадъева, при разговорахъ «съ личностями, стоявшими далеко ниже ея по образованію, умѣла «не дать понять имъ этой разницы, и бесъда съ нею представляла «всегда интересъ для лицъ всёхъ возрастовъ, всёхъ характеровъ «и почти всѣхъ спеціальностей.

«Покойная, посвящавшая жизнь исключительно своему семей«ству и занимавшаяся даже своими любимыми предметами только
«въ часы досуга, имѣла мало случаевъ къ раскрытію своихъ рѣд«кихъ качествъ въ дѣлѣ общественной дѣятельности; но и въ
«этомъ отношеніи она оставила по себѣ память, учрежденіемъ сво«ими постоянными заботами дѣтскаго пріюта въ Саратовѣ, кото«рый—по крайней мѣрѣ до выѣзда ея изъ Саратова, въ 1846
«году—былъ признаваемъ образцовымъ.

«Елена Павловна воспитывала своихъ дѣтей съ самою нѣж«ною заботливостію, замѣняя имъ большую часть учителей. Всѣ
«ея дѣти, а впослѣдствіи и внуки, учились читать по-русски и
«по-французски и многому другому, сидя у нея на колѣняхъ. И
«это ученіе служило какъ бы фундаментомъ того солиднаго обра«зованія, которое достигнуто ими потомъ. Насъ безъ труда пой«мутъ, когда мы скажемъ, что памятная русской читающей
«публикѣ талантливая беллетристка Елена Андреевна Ганъ, пи«савшая подъ псевдонимомъ Зинаиды Р — вой, была дочь Е. П. Фа«дѣевой и воспитана ею, а нашъ извѣстный военный писатель
«Ростиславъ Андреевичъ Фадѣевъ — сынъ ея».

Мирь праху твоему, мой незабвенный другь и сотоварищь моей сорокасемильтней прошедшей жизни, раздылявшій со мною всь радости и все горе, меня постигавшія въ теченіе почти цылаго полувька! Какъ въ духовномъ моемъ завыщаніи, такъ и здысь повторяю мою молитву къ Господу о томъ, чтобы—если это Его святыми законами допускается—душа моя, по смерти моей, могла быть съ нею соединенною во единой обители.

30-го августа мы возвратились въ Тифлисъ.

Я получиль ордень Св. Анны 1-й степени. Особенныхь заслугь, въ продолжение нѣсколькихъ предшествовавшихъ лѣтъ, я никакихъ оказать не могъ; но съ нѣкотораго времени вошло какъ бы въ правило (особенно въ Закавказъѣ) давать награды почти всѣмъ чиновникамъ чрезъ каждые два года. Въ томъ же сентябрѣ большимъ прощальнымъ обѣдомъ провожали нашего начальника штаба Д. А. Милютина, отъѣзжавшаго въ Петербургъ на должность товарища военнаго министра.

Въ октябрѣ возвратилась изъ своей поѣздки дочь моя съ мужемъ, выѣзжавшимъ къ ней навстрѣчу въ Одессу, для сообщенія о смерти матери. При свиданіи, общая грусть наша возобновилась. Мъсяцъ спустя получено извъстіе о кончинъ вдовствующей Императрицы Александры Өеодоровны. По сему случаю, торжественная панихида и трауръ. Въ концъ этого года посътилъ Тифлисъ принцъ Людвигъ Баденскій, пріъзжавшій для обозрънія Закавказскаго края. Намъстникъ прикомандировалъ къ нему моего сына, который и сопровождалъ его по горамъ, за что получилъ Баденскій орденъ Тюрингенскаго льва. Между тъмъ, самъ князь Александръ Ивановичъ все это время лежалъ больной, сильно страдая подагрическими припадками, что и породило въ немъ мысль объ отъ здъ въ слъдующемъ году за границу.

Въ семь моей тоже было несовстви благополучно: заболть зять мой, хотя не надолго, но очень серьезно, что очень встревожило вства насъ. Все это вмт стт сдтало для меня встрт новаго года весьма печальною. Но мои головныя боли значительно ослабти, и самъ не знаю отчего. А думаю, что по милости Божіей. Это быль еще первый годь, съ тт поръ какъ запомню, что я никакой пот здки по дт ламъ службы не предпринималь.

Въ 1861 году, князь Барятинскій, незадолго до выбзда своего за границу, назначиль меня членомъ въ Совътъ Общества для возстановленія въ краб православнаго христіанства въ техъ местахъ, где оно въ прежнее время здѣсь существовало. Идея объ учрежденіи этого общества принадлежала князю Барятинскому; эта идея была одобрена и весьма понравилась Государын Ниператриц Маріи Александровн , удостоившей принять на себя званіе предсёдательницы его и ревностно его поддерживающей во всёхъ отношеніяхъ. Это общество можеть быть очень благод втельно для края; жаль только, что уставъ его составленъ скороспъшно, что въ первые годы нъсколько затрудняло успъхъ дъйствій, но за всьмъ тьмъ, польза учрежденія и теперь ужъ оказывается несомнённа: капиталь, находящійся въ распоряженіи Общества, достигаеть до 500 тысячь рублей; построено нѣсколько церквей въ мѣстахъ, гдѣ онѣ наиболѣе необходимы; духовенству тёхъ мёстностей увеличено содержаніе, которое до того времени было самое нищенское или вовсе не было никакого; заведены школы и составлено предположеніе объ образованіи для сего предмета способныхъ миссіонеровъ. Можно надъяться, что, вниманіи къ особенномъ такому благому дёлу Великаго Князя намъстника, учреждение разовьется постепенно лучше и успъшнъе чъмъ до сихъ поръ, не взирая на то, что дъло это въ крат совершенно новое и, по мъстнымъ обстоятельствамъ, встръчаетъ множество препятствій и причинъ къ замедленію \*). Я думаю, что было бы полезно, въ проектируемомъ миссіонерскомъ училищъ, соединить цъль приготовленія миссіонеровъ, хотя въ небольшомъ числъ, не только для обращенія потомковъ прежде бывшихъ туземныхъ христіанъ, но и Закавказскихъ раскольниковъ. Присылавшіеся донынъ къ нимъ миссіонеры отъ епархіальнаго начальства причинили, судя по видимому, болъе вреда православію нежели пользы.

По моему мнёнію, полный успёхъ и вполнё благотворныя послъдствія оть учрежденія Общества возстановленія православнаго христіанства на Кавказѣ могуть тогда только осуществиться, когда будеть здёсь въ санё экзарха лицо, вполнё соединяющее въ себъ необходимыя для того качества, а пменно: онъ долженъ быть, лично, главный и самый вліятельный миссіонеро; должень быть нисколько не формалисть, а чистый реалисть; должень хотя ньсколько ознакомиться съ туземными языками, твадить съ самоотверженіемь, какъ можно чаще, въ мѣста, гдѣ нужно между жителями возстановление православнаго христіанства; узнавать и мѣстности, и людей, съ копми надобно имъть дъло, — какъ въ духовенствъ и учителяхъ, такъ и въ самомъ народъ, ближайшимъ ознакомленіемъ съ которымъ и пріобратеніемъ доварія и уваженія его можно скоръе всего утвердить въ немъ въру и искреннее желаніе быть искренними христіанами, не по обрядности только, но и по духу. Лишь такого рода люди пріобрѣтали любовь и довѣріе обращаемыхъ, а вийсти съ тимъ и успихъ въ диль. Такого рода были вев прославившіеся введеніемъ и распространеніемъ христіанства пастыри во всъхъ странахъ міра. Были и у насъ на Руси подобные іерархи, какъ напримъръ Св. Стефанъ Пермскій и другіе; да есть и теперь Иннокентій, архіепископъ Якутскій. Можеть статься, нашлись бы и еще, если бы на назначение экзарха съ этой

<sup>\*)</sup> Кажется, я обманулся въ надеждѣ моей на успѣхъ этого учрежденія, не смотря на то, что составъ Совѣта общества увеличился количествомь членовь. Засѣданія бываютъ рѣдко, лишь въ звинее время: все главнъйшее дѣлается по личнымъ распоряженіямъ высшаго начальства и представленіямъ графа Д\*\*\*, о коихъ Совѣтъ общества часто находится въ совершенномъ невѣдѣніи, а потому и я о томъ положительно ничего не зваю, такъ какъ и въ засѣданіяхъ общества, бывающихъ въ вечернее и ночное время, по слабости здоровья уже другой годъ участія принимать почти не могу.

Примъчаніе А. М. Фадъева 1866-го года.

главнъйшею цълью было обращено особенное вниманіе. А безъ этого, только лишь одна внъшняя сторона дъла можетъ (если еще можетъ) подвигаться впередъ; главнъйшая же цъль едва ли когдалибо вполнъ достигнется.

18-го марта полученъ въ Тифлисъ Высочайшій манифестъ, послѣдовавшій 19-го февраля, объ освобожденіи крестьянъ. То былъ тревожный день, проведенный въ неспокойныхъ соображеніяхъ и приготовительныхъ работахъ для предстоящей реформы и въ Закавказскомъ краѣ. Многіе и продолжительные разговоры приходилось мнѣ вести по этому поводу съ больнымъ намѣстникомъ, лежавшимъ въ постели. Въ то же время я узналъ отъ него о рѣшительномъ его намѣреніи и данномъ ему Государемъ дозволеніи ѣхать для излеченія за границу. О ходѣ и результатѣ крестьянскаго дѣла, въ отсутствіе князя Барятинскаго и по прибытіи Великаго Князя, подробнѣе объясню по приведеніи его въ дѣйствіе въ 1864 году.

Седьмого апръля распрощался я съ княземъ Александромъ Ивановичемъ. Не думалъ я тогда, что уже болъе не увижу его. Вслъдъ за выъздомъ Намъстника отправился и сынъ мой въ отрядъ на линію. Онъ очень сожалълъ объ отъъздъ князя, которому столь много былъ обязанъ, и который, съ своей стороны, всегда показывалъ къ нему большое расположеніе.

Послѣ соучастія въ первоначальныхъ распоряженіяхъ по крестьянскому дѣлу—весьма шаткихъ и какъ бы сдѣланныхъ для проформы—я на нѣкоторое время освободился отъ важныхъ занятій и 20-го іюня выѣхалъ съ моимъ семействъ на лѣтнюю кочевку въ Боржомъ.

Здѣсь судьба привела меня свидѣться съ давнишнимъ знакомымъ, котораго я зналъ еще ребенкомъ въ моей молодости—теперь начальникомъ Боржомскихъ водъ, старымъ подпоручикомъ Александромъ Николаевичемъ Сутгофомъ, человѣкомъ въ нѣкоторомъ отношеніи весьма любопытнымъ. Безъ малаго за пятьдесятъ лѣтъ передъ тѣмъ, въ 1813 году, я познакомился въ Кіевѣ съ семействомъ отца его, генерала Сутгофа, бывшаго въ родствѣ съ бабкой жены моей. Молодой Сутгофъ былъ тогда прелестнымъ 12-ти лѣтнимъ мальчикомъ, хорошо учившимся и много обѣщавшимъ. Я упоминалъ о немъ въ началѣ моихъ воспоминаній. Къ сожалѣнію, надежды на будущность его не сбылись, по причинѣ постигшаго его несчастія,

разбившаго всю жизнь его. Въ 1825 году, находясь уже на службъ офицеромъ гвардіи, ротнымъ командиромъ, онъ поддался увлекательнымъ софизмамъ и убъжденіямъ Каховскаго и вступилъ въ заговоръ. 14-го декабря, въ числъ другихъ, онъ вывелъ свою роту на Сенатскую площадь и оставался тамъ до конца переполоха. По опредѣленію верховнаго уголовнаго суда, Сутгофъ причисленъ къ 1-му разряду бунтовщиковъ, разжалованъ и сосланъ въ каторгу, гдф и пребываль девять лфтъ. По отбытіи ея, водворенный на поселеніи, лишенный всякой надежды на возвращеніе въ Россію, о чемъ уже и не думалъ, онъ совершенно покорился своей участи; обзавелся домкомъ, съ садикомъ и огородомъ, кое-какимъ хозяйствомъ и, въ довершеніе, прескверно женился на дочери доктора. вовсе къ нему неподходящей, необразованной, некрасивой, недальняго ума. Онъ полагалъ что въ Сибири на поселеніи и такая сойдеть! Обжился онъ на этомъ мѣстѣ, устроился, въ полнѣйшей увъренности, что такъ и будетъ проживать до конца жизни. Но въ концъ царствованія Николая Павловича получиль извъщеніе объ освобожденіи изъ Сибири и переводь на Кавказь солдатомь по усиленному ходатайству его матери, генеральши Сутгофъ, и сестры, г-жи Нарышкиной. Весьма непріятно пораженный такою милостію. разстроившей его жизнь и всё планы, Сутгофъ въ огорченіи отправился съ супругой на Кавказъ, гдъ тянулъ солдатскую лямку еще лътъ съ восемь. Только съ воцареніемъ Императора Александра Николаевича онъ былъ произведенъ въ офицеры. Князь Барятинскій, по предстательству о немъ Московскихъ бояръ и его знатныхъ родственниковъ, а также узнавъ его лично, принялъ его подъ свое покровительство. Оставивъ Сутгофа числиться офицеромъ военной службы, по преклонности лътъ и недугамъ князь прикомандировалъ его къ управленію минеральными водами, сначала Кисловодскими, а потомъ Боржомскими. Въ этой должности добрый, благородный старикъ нашелъ наконецъ успокоеніе отъ своихъ житейскихъ треволненій. Мы съ нимъ видёлись по нёскольку разъ въ день; онъ часто приходилъ ко мнъ объдать и всъ вечера проводилъ со мною. По его образованности и большой опытности, пріобрътенной несчастіями, его разсказы и бесёды всегда были для меня занимательны и желательны.

Въ началъ сентября мы возвратились въ Тифлисъ. Вскоръ затъмъ было получено извъстіе, что Государь въ октябръ мъсяцъ прибудетъ изъ Крыма на Кубанскую линію и, высадившись въ Поти, проъдетъ для обозрънія и часть Кавказскаго края до Кутаиса. Получилъ и я весьма пріятное, лично касающееся меня, извъстіе, успокоившее меня насчетъ обезпеченія жизни дочери моей Надежды: Государь, по ходатайству князя Барятинскаго, повелълъ производить ей послъ моей смерти въ пенсіонъ прибавочное мое жалованье.

Между тъмъ, горизонтъ общественной тишины и спокойствія снова сталъ омрачаться зловъщими тучами, смущавшими и волновавшими умы. Тревожныя въсти изъ Россіи о разгоравшейся революціи въ Польшт и возмутительныхъ происшествіяхъ въ нашихъ университетахъ приводили въ безпокойство и недоумтніе вста благомыслящихъ людей.

Сынъ мой былъ отряженъ, со вступленіемъ Государя на берегь Закавказскаго края, сопровождать Его Величество во время всего Его путешествія по странѣ. Государь остался имъ доволенъ, въ доказательство чего, при отъѣздѣ, надѣлъ ему на шею орденъ Св. Владиміра 3-й степени. Незадолго передъ тѣмъ онъ получилъ Аннинскій крестъ 2-й степени.

Состояніе здоровья моего, въ продолженіе всего года, было слава Богу! Головныя боли уменьшились, только чувствоваль, что старью и хилью; но когда переступишь за 70 льть, этого избъгають весьма немногіе.

Съ начала 1862-го года, въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, Совѣтъ намѣстника Кавказскаго главнѣйше занимался дѣломъ о имущественныхъ и личныхъ правахъ высшаго мусульманскаго сословія во всемъ Закавказскомъ крать. Дѣло это, отъ различныхъ и поверхностныхъ взглядовъ нашихъ правительственныхъ лицъ на этотъ предметъ, отъ неполныхъ и неточныхъ свѣдѣній о существѣ дѣла, на коихъ они эти взгляды основывали, отъ разновременныхъ соображеній и распоряженій, которыя часто противорѣчили одно другому, сдѣлалось столь многосложнымъ и запутаннымъ, что я нахожу неизлишнимъ изложить здѣсь въ возможной краткости ходъ его, собственно о правахъ имущественныхъ, потому что дѣло о правахъ личныхъ, послѣ нѣкотораго колебанія и замедленія, получило наконецъ въ 1864 году почти то же направленіе, какое оно имѣло въ Грузіи и Имеретіи.

Мнѣніе всѣхъ прежде бывшихъ главныхъ начальниковъ края, до пріѣзда князя Воронцова, или, лучше сказать, до бытности въ Закавказскомъ край въ 1842 году покойнаго военнаго министра князя Чернышева-относительно признанія общаго права высшаго мусульманскаго сословія на неограниченное потомственное владініе землями, коими оно пользовалось-были отрицательны. Право считалось только пожизненнымъ (по Высочайшимъ повелѣніямъ 20 го мая 1838 г. и 28 мая 1841 г.). Это же основное правило относилось и къ армянскимъ меликамъ, и оно, въ существъ, едва ли не было самое върное. Сообразно сему въ 1840 году, съ преобразованіемъ управленія въ Закавказьи, сдёланы распоряженія о двухъ категоріяхъ тёхъ лицъ, которыя вошли въ разрядъ какъ бы принадлежащихъ къ высшему мусульманскому сословію: эдно объ агаларахг, кои были устранены отъ управленія деревнями, съ назначеніемъ имъ, вмѣсто поземельнаго владѣнія, пожизненнаго денежнаго содержанія, соразм'єрнаго съ суммою прежних ихъ доходовъ; а другое о бекахъ, кои были признаны также неимъющими потомственнаго права на владъніе деревнями, и потому постановлено, чтобы, со смертію сихъ владёльцевъ, имфнія ихъ обращать въ казну, а ихъ наслёдникамъ предоставлять имёнія въ такомъ случав, если правительство найдеть этихъ наследниковъ, по личнымъ заслугамъ и дъйствіямъ, заслуживающими того.

И агалары, и беки такимъ распоряжениемъ остались недовольны. Въ 1842 году прибылъ по Высочайшему повелѣнію въ Закавказскій край военный министръ князь Чернышевъ, съ особеннымъ уполночіемъ. Его немедленно окружили со всёхъ сторонъ почетные агалары и беки, и оглушили жалобами на оказанную имъ якобы несправедливость. Ихъ поддерживалъ находившійся при немъ въ родъ директора канцелярін генералъ Ладинскій (о коемъ я уже говориль), служившій до того долгое время на Кавказь, бывшій въ самыхъ хорошихъ отношеніяхъ съ беками и агаларами, ине знаю, по убъжденію ли, или по другой какой-либо причинънаходившійся вполнѣ на сторонѣ этихъ господъ. Послѣдствіемъ сего было пріостановленіе княземъ Чернышевымъ приведенія въ дъйствіе распоряженія 1840 года и предписаніе, данное мъстнымъ властямъ, войти въ новое и ближайшее разсмотрение дела. Это разсмотрѣніе продолжалось до 1845 года, то-есть до времени назначенія намъстникомъ Кавказскимъ князя Воронцова,

Князь Михаилъ Семеновичъ, до прибытія къ новому мѣсту назначенія, отправлялся изъ Одессы въ Петербургъ. Тамъ онъ получилъ отъ покойнаго Императора Николая Павловича наставленіе по важнѣйшимъ предметамъ его новаго управленія, между коими было и дѣло о бекахъ и агаларахъ, которое, по внушенію князя Чернышева, Государь изобразилъ Воронцову вопіющею несправедливостію, и поручилъ ему, по прибытіи, заняться какъ можно скорѣе разсмотрѣніемъ его.

Надобно замътить, что князь Воронцовъ и безъ того былъ расположенъ въ пользу бековъ и агаларовъ, которые еще въ молодости его, когда онъ состоялъ адъютантомъ при князъ Циціановъ, какъ люди пронырливые и хитрые, заискивали его и успъли, какъ говорится, обойти его. Онъ поручилъ составить всъ данныя по дёлу тому же генералу Ладинскому, поступившему, съ опредёденіемъ князя Воронцова, въ званіе начальника гражданскаго управленія. Данныя были составлены изъ тэхъ дэль Главнаго Управленія, которыя этому направленію благопріятствовали. Никакихъ свъдъній и матеріаловъ отъ мъстнаго управленія не требовалось. На основаніи сихъ данныхъ Ладинскій представилъ намъстнику, а этотъ послъдній Государю слъдующее: что этотъ важный предметь до 1842 года быль дурно понять; что всё сдёланныя о немъ заключенія прежнихъ главныхъ начальниковъ края были невърны, а вслъдствіе опыта и утвержденія ихъ Высочайшею властію оказались несправедливы и требують перемѣны. Что вемли у бековъ и агаларовъ отобраны ошибочно; что наслъдственное право на поземельное владёніе у нихъ всегда существовало; что возвращение имъ сего права едва ли не будетъ спасениемъ всего края и, во всякомъ случать, будетъ имть большое вліяніе на общее его успокоеніе.

Послѣ предварительной переписки по этому поводу съ Кавказскимъ комитетомъ, состоявшей въ дополнительныхъ объясненіяхъ, составленныхъ въ томъ же духѣ, и возраженій противъ нихъ со стороны нѣкоторыхъ министровъ, заявленныхъ въ засѣданіяхъ комитета, послѣдовалъ 6-го декабря 1846 г. Высочайшій рескриптъ на имя князя-намѣстника, долженствовавшій служить основаніемъ къ утвержденію правъ высшаго мусульманскаго сословія въ Закавказскомъ краѣ. Главная сущность рескрипта состояла въ томъ (§ 1), что, независимо отъ земель, пожалованыхъ лицамъ мусульманскаго сословія уже нашимъ правительствомъ за особыя отличія и подвиги, утверждались въ ихъ потомственномъ владѣніи всѣ тѣ земли, коими роды ихг обладали во время присоединенія мусульманских провинцій къ Россіи, и кои находились въ безспорномо ихъ владыніи во время изданія рескрипта.

По полученіи этого рескрипта, для собранія свѣдѣній необходимыхъ къ окончательному распоряженію по рескрипту, князь-намѣстникъ учредилъ двѣ коммиссіи: *Шемахинскую и Дербентскую*.

Семь лѣть продолжалась огромная переписка между обѣими коммиссіями и Главнымъ Управленіемъ, по оказавшимся недоразумѣніямъ. Коммиссіи нашли это дѣло, при ближайшемъ изслѣдованіи на мѣстѣ, вовсе не въ томъ положеніи, въ какомъ оно было изложено по тѣмъ представленіямъ намѣстника, на коихъ былъ основанъ Высочайшій рескриптъ 6 декабря 1846-го года; то есть, оказалось, что, за весьма немногими исключеніями, касавшимися только до лицъ, принадлежавшихъ къ ханскимъ фамиліямъ, всѣ прочіе беки, агалары, мелики и проч. не имѣли никакихъ доказательствъ, чтобы предки ихъ обладали какими-либо землями до присоединенія края къ Россіи, и чтобы при изданіи рескрипта земли эти находились въ ихъ владѣніи.

Это обстоятельство поставляло князя Воронцова въ большое затрудненіе. Чтобы обойти непредвидѣнное препятствіе, онъ въ 1852 году испросилъ отъ Кавказскаго комитета разрѣшеніе снабжать актами и свидѣтельствами на право владѣнія и тѣ лица, о давности владѣнія которыхъ вовсе не имѣлось никакихъ свѣдѣній, такъ же какъ о томъ, были ли какіе споры противъ давности владѣнія. Однако, этимъ распоряженіемъ препятствія не отстранились. Надобно было разсмотрѣть категорическіе списки Шемахинской коммиссіи и утвердить за каждымъ изъ владѣльцевъ то право собственности, какое могло принадлежать ему на основаніи рескрипта 6 декабря 1846-го года. А при разсмотрѣніи списковъ оказалось, что большая часть изъ нихъ составлена въ прежнее время нашими полицейскими чиновниками, и что на такія свѣдѣнія относительно количества земли полагаться нельзя, и онѣ не заслуживаютъ никакого довѣрія.

Такъ агаларо-бекская мудреная канитель тянется до сей поры, слишкомъ 20 лътъ. Коммиссія испрашивала по этому дѣлу разрышенія нынъшняго, новаго намъстника, Его Высочества Великато Князя, который изволиль признать нужнымъ составить еще разъкоммиссію, для пересмотра всъхъ имъющихся списковъ бекскихъ

имѣній; по разсмотрѣніи ихъ, постановить по нимъ свои заключенія, и когда они получать утвержденіе Намѣстника, то выдавать бекамъ свидѣтельства, удостовѣряющія, что на прописанныя въ нихъ имѣнія казна притязаній не имѣетъ. Нынѣ это распоряженіе приводится въ исполненіе. Оно, по моему мнѣнію, одно изъ лучшихъ, какое, въ настоящемъ положеніи этого дѣла, возможно было придумать. Желательно, чтобы оно пошло успѣшно; но я далеко не увѣренъ въ томъ, удостовѣрясь многими опытами, какъ часто и самыя лучшія распоряженія главнаго начальства затрудняются здѣсь въ исполненіи по проискамъ и невнимательности исполнителей на мѣстѣ.

Я нѣсколько распространился по этому дѣлу, дабы выказать, до какой степени простираются неудовлетворительность и крайняя медленность въ здѣшнемъ краѣ хода подобныхъ дѣлъ, особенно когда въ нихъ вплетаются многіе частные интересы. Было ихъ не мало въ теченіи 18-ти лѣтняго моего служенія въ Совѣтѣ Закавказія до этого времени. О нѣкоторыхъ важнѣйшихъ изъ нихъ хранятся отдѣльныя записки въ моихъ бумагахъ.

Искусный вершитель агаларо-бекской комбинаціи, генераль Ладинскій, пустивь свою работу вь ходь на многія льта, благоразумно подаль въ отставку, и—какъ я уже передаваль въ началь этой части моихъ воспоминаній—когда передь его отъвздомъ одинь изъ членовъ Совьта предложиль ему вопросъ: «кто же теперь будеть расхлебывать кашу, которую вы заварили по этому дѣлу?»—съ пріятно насмѣшливой улыбкой объявиль: «ужъ никакъ не я!»—и отправился на житье въ свое хорошо устроенное помѣстье возлѣ Өеодосіи, обезпеченный прекрасными средствами, предоставивъ другимъ трудиться на здоровье надъ пережевываніемъ его неудобоваримой каши.

Обыкновенныя мои занятія въ этомъ году были тѣ же, какъ и въ предшествовавшіе послѣдніе годы, и меня не отягощали; напротивъ, еслибы у меня вдругъ прекратились всѣ служебныя дѣла, то по утрамъ я непремѣнно бы скучалъ. Кромѣ обязательныхъ засѣданій въ Совѣтѣ, я занимался крестьянскими дѣлами по Ставропольской губерніи. Главное изъ нихъ въ 1862 году было почти приведено къ окончанію. За производство его въ Главномъ Управленіи я получилъ золотую медаль. Что же касается до Закавказскаго края, то въ немъ дѣло это пребывало почти въ совер-

шенномъ застов до прибытія въ 1863 году Великаго Князя. Собирались только предварительныя свёдёнія, послужившія матеріалами къ занятіямъ 1863 и 1864 годовъ.

Весна открылась рано, и жары начались уже съ марта. Кажется съ этого года я пересталъ ѣздить въ церковь къ заутренѣ на Пасху, изъ опасенія, чтобы не сдѣлалось обморока, къ чему, при жарѣ и особенно духотѣ, я всегда имѣлъ наклонность.

Съ нѣкоторыхъ поръ Тифлисскую публику усиленно занимали сплетни и подметныя письма противъ правительственныхъ лицъ и ихъ распоряженій. У насъ, въ Россіи, во всѣхъ городахъ есть большое стремленіе къ пустой болтовнѣ, вымысламъ и распусканіямъ ни на чемъ не основанныхъ слуховъ; но въ Тифлисѣ это влеченіе существуетъ по превосходству. Почти каждый день на армянскомъ базарѣ собирается много народу, который этимъ только и занимается. Иногда въ пасквиляхъ попадалась и доля правды, но она поглощалась массою нелѣпостей.

Въ іюнѣ я выѣхалъ съ дѣтьми въ Боржомъ. Препровожденіе времени тамъ было почти то же, что и въ прошломъ году, кромѣ того, что и въ Боржомѣ не обошлось безъ непріятностей отъ различныхъ глупостей и сплетней, отъ коихъ нигдѣ нельзя укрыться. Возмущали меня также вѣсти объ усиленіи смутъ въ Польшѣ. По поводу этихъ смутъ, много было разговоровъ у насъ съ Сутгофомъ. который тоже ихъ крайне не одобрялъ. Въ августѣ привязалась ко мнѣ серьезная болѣзнь, напугавшая дѣтей моихъ, однако продолжавшаяся недолго. Къ концу мѣсяца я поправился, и въ первыхъ числахъ сентября наступившіе сильные холода заставили пасъ ранѣе обыкновеннаго посиѣшить переѣздомъ въ Тифлисъ.

Сбивчивые и неопредъленные слухи о томъ, возвратится ли князь Барятинскій въ Закавказье или нѣтъ, продолжались по прежнему. Извѣстія, получавшіяся отъ лицъ, сопровождавшихъ его, часто противорѣчили одни другимъ, и положительнаго ничего не выяснялось. 9-го сентября дочь моя Екатерина повезла въ Москву своего старшаго сына Сашу, чтобы помѣстить его въ учебное учрежденіе для окончанія его воспитанія. Бѣдный мальчикъ крѣпко грустилъ и былъ сильно огорченъ и разстроенъ при разставаніи съ нами, да и я также, не надѣясь болѣе съ нимъ увидѣться.

Въ октябръ прівхалъ въ Тифлисъ принцъ Альбертъ Прусскій, братъ короля Фридриха Вильгельма. Въ дальнъйшемъ путешествіи его по краю ему сопутствовалъ прикомандированный къ нему сынъ мой. Въ это же время я удостоился новой награды, Владимірской звъзды 2-й ст.; а зять мой, Ю. Ф. Витте, Станиславской ленты. Я уже заявлялъ, что въ моей юности меня особенно прельщалъ Владимірскій крестъ, о звъздъ же не дерзалъ и помышлять. Теперь же значеніе ея для меня заключалось только въ томъ, что начальство не забываетъ прежней моей службы; за настоящую же, которая меня такъ мало тяготитъ, едва ли я заслужилъ эту награду.

Между тъмъ начали распространяться достовърные слухи о скоромъ возвращении князя Барятинскаго, опредъляли день его прівзда, казалось, на этотъ разъ, несомнънно. А въ ноябръ неожиданно получено свъдъніе о болъзни его на возвратномъ пути въ Вильнъ. Потомъ, еще была получена телеграмма о облегченіи болъзни и скоромъ вытадъ князя въ Тифлисъ. Но это не совершилось. 15-го декабря, положительное свъдъніе извъстило объ увольненіи фельдмаршала князя Барятинскаго отъ званія намъстника Кавказскаго и главнокомандующаго Кавказскою арміею, и о назначеніи на его мъсто Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Николаевича. Сначала это свъдъніе появилось въ газетахъ, а затъмъ, 21-го декабря, получено офиціально. Вмъстъ съ тъмъ, получены извъстія о тяжкой бользни князя Барятинскаго въ Вильнъ. Не знаю какъ другіе, а я съ сыномъ кръпко грустили о томъ.

Такъ окончился для насъ 1862-й годъ. Состояніе моего здоровья не ухудшилось, только слабость по вечерамъ начала какъ бы усиливаться и напоминать слова Апостола Павла: «стартьющее и ветшающее близь есть ко истлюнію». Да будеть воля Божія. Наканунь дня, принесшаго въсть объ увольненіи князя и назначеніи Великаго Князя, я видъль во снъ покойную Елену Павловну, необыкновенно ясно и живо. Со времени ея смерти хотя я видаль ее во снъ много разъ, но всегда какъ бы туманно; теперь же ея поразительно живой образъ болье походиль на видъніе, нежели на сновидъніе.

Въ новый, 1863-й годъ, я еще могъ выстоять собъдню и молебенъ въ соборъ. Служебныя дёла слёдующихъ двухъ мъсяцевъ состояли въ обычныхъ занятіяхъ по Совѣту. Занятія по дѣдамъ службы, такъ же какъ и по своимъ дѣламъ, казалось мнѣ, шли не такъ гладко и стройно, какъ бывало прежде. Покамѣстъ, я еще постоянно посѣщалъ засѣданія Общества распространенія православнаго христіанства, происходившія у экзарха; я продолжалъ возлагать на это Общество большія надежды. Я донынѣ числюсь членомъ здѣшнихъ обществъ — географическаго и сельскаго хозяйства — съ самаго ихъ учрежденія; но туда я уже давно не заглядывалъ, даже въ годовыя, офиціалныя собранія\*).

Девятое февраля было для меня днемъ прискорбнаго воспоминанія. Я бы въ этотъ день праздновалъ свою золотую свадьбу, если бы покойная Елена Павловна была жива. Одно изъ послѣднихъ ея словъ ко мнѣ было. какъ я передавалъ, изъявленіе сожалѣнія, что не доживемъ вмѣстѣ до золотой свадьбы.

Въ февралъ же сынъ мой Ростиславъ тяжело заболълъ очень серьезною болъзнью, подвергшею жизнь его опасности и причинившею намъ всъмъ много мучительныхъ безпокойствъ. Только въ мартъ онъ сталъ медленно, понемногу поправляться, и долго здоровье его не могло возстановиться вполнъ.

16-го марта весь городъ рано поднялся на ноги и несмѣтными толпами, со всѣмъ туземнымъ церемоніаломъ, амкарами, цеховыми значками, двинулся съ шумными ликованіями встрѣчать и провожать прибывшаго въ Тифлисъ новаго Августѣйшаго Намѣстника. Жаль только что пасмурная, вѣтреная погода не соотвѣтствовала общему праздничному настроенію. Я, вмѣстѣ съ прочими, съ 11-го до 4-го часа ожидаль во дворцѣ пріѣзда Его Императорскаго Высочества. Въ тотъ же день быль и первый пріемъ высшихъ чиновниковъ и гражданъ, а два дня спустя первый парадный обѣдъ. Участіе, которое Великій Князь выразилъ мнѣ по поводу болѣзни моего сына, меня глубоко тронуло.

Съ нъкоторыхъ поръ, служащимъ здъсь военнымъ и гражданскимъ, въ награду заслугъ, раздавали въ значительномъ количе-

<sup>• )</sup> А. М. Фадъевъ съ давнихъ поръ состояль дъйствительнымъ членомъ Петербургскаго "Русскаго географическаго общества". Въ началъ сороковыхъ годовъ, въ Саратовъ, онъ написалъ "Статистическое описаніе Саратовской губерніц", которое послаль въ Петербургъ извъстному Кеппену, помъстившему эту статью кажется въ журналъ мпинстерства государственныхъ имуществъ. Статистика обратила на себя большое вниманіе, заслужила большія одобренія, и А. М. Фадъевъ быль тогда же избранъ членомъ Русскаго географическаго общества, выславшаго ему дипломъ за подписью предсъдателя, Великаго Князя Константина Николаевича.

ствъ участки свободныхъ земель на Кавказъ. Въ концъ марта меня сердечно порадовала добрая въсть о предназначении Его Высочествомъ пожалования мнъ пяти тысячъ десятинъ земли, что возбудило во мнъ надежду на болъе прочное обезпечение положения дътей моихъ послъ меня\*).

Въ апрълъ послъдовала поъздка Великаго князя въ Поти, для встръчи Великой княгини съ августъйшими дътьми. 16 того же мъсяца, Ихъ Высочества прибыли въ Тифлисъ. Встръча снова была чрезвычайно торжественная. Великая Княгиня ъхала въ открытой коляскъ, Великій Князь съ многочисленной свитою сопровождалъ Ея И. В. верхомъ. На другой день былъ во дворцъ парадный объдъ. Въ маъ также были большіе парадные пріемы, по случаю пріъзда Турецкаго посла, для поздравленія Его Высочества съ новымъ его назначеніемъ. Очень пріятно мнѣ было видъть оказываемое Великимъ Княземъ, съ самаго его прибытія, милостивое благорасположеніе къ зятю моему Юлію Федоровичу Витте.

Въ это же время я получилъ грустное свъдъніе о смерти уже 50 лътъ знакомаго мнъ, добраго пріятеля въ Крыму, почтеннаго старика Штевена. Всъ старые знакомые постепенно предшествуютъ мнъ въ неотложномъ направленіи къ въчности. Онъ былъ одинъ изъ замъчательнъйшихъ ученыхъ въ Россіи, особенно по части ботаники, и по этому поводу находился въ частыхъ письменныхъ сношеніяхъ съ покойною женою моею.

Между тымь какь Великій Князь быль занять приготовленіями къ окончательному покоренію береговъ Кавказа, прилегающихъ къ Черному морю, получены непріятныя высти о возстаніи лезгинь въ Чечны, куда по этому случаю командировань сынь мой. Это возстаніе вспыхнуло, какь и большая часть подобныхъ частныхъ вспышекь, совершавшихся на Кавказы въ продолженіи 60-ти лыть, оть безпорядочныхъ и безразсудныхъ дыйствій нашего мыстнаго

<sup>\*)</sup> Андрей Михайловичъ Фадѣевъ, въ теченіе своего многольтняго служебнаго поприща, нѣсколько разъ занималъ такія мѣста, на которыхъ могъ обогатиться и оставить своимъ дѣтямъ хорошее состояніе. Но онъ никогда ничего не имѣлъ кромѣ того, что давала ему служба; велъ жизнь скромную, строго соразмѣряя ее съ объемомъ своего содержанія. Иногда необходимость заставляла его черпать изъ небольшого капитала своей жены, который они берегли для дѣтей своихъ, и при первой возможности пополнялъ взятое. Послѣ его смерти дѣтямъ его достался этотъ капиталъ и два участка Высочайше пожалованной ему земли въ Ставропольской губерніи, семь тысячь десятинъ. Ростиславъ Андреевичъ отъ казался отъ всякаго наслѣдства въ пользу своихъ сестеръ.

начальства. Оно было скоро потушено, но обошлось не безъ жертвъ и не безъ потерь; былъ убитъ и одинъ хорошій генералъ, князь Шаликовъ. Изъ туземцевъ, по усмиреніи возстанія, нѣсколько десятковъ главныхъ виновниковъ повѣшены.

Наступившее лѣто, вначалѣ прохладное и сносное, не заставляло слишкомъ торопиться исканіемъ свѣжаго воздуха; а потому, имѣя нѣкоторыя серьезныя занятія, я выѣхалъ съ семействомъ въ Боржомъ позже обыкновеннаго, уже въ іюлѣ мѣсяцѣ. Здѣсь я нашель все по старому, такъ же какъ и стараго, добраго Сутгофа. Изъ числа новыхъ пріѣзжихъ я познакомился съ Кутансскимъ архіереемъ, преосвященнымъ Гавріпломъ, по происхожденію имеретиномъ, бывшимъ прежде законоучителемъ Тифлисскаго дѣвичьяго института. По его познаніямъ, просвѣщенному уму и неотъемлемымъ достоинствамъ. онъ вполнѣ заслуживаетъ уваженіе, коимъ пользуется. Изъ туземныхъ іерарховъ онъ, кажется, едва ли не первый совершенно владѣетъ русскимъ языкомъ.

Въ концѣ августа я получилъ приглашеніе отъ Великаго Князя Намѣстника пріѣхать въ Бѣлый Ключъ (гдѣ онъ проводилъ лѣто) по случаю крещенія новорожденнаго Великаго Князя Георгія Михаиловича и къ прибытію туда на 30-е августа путешествовавшаго въ этомъ году по Россіи Великаго Князя Наслѣдника Цесаревича Николая Александровича (нынѣ ужъ покойнаго). Конечно не обошлось по этому поводу безъ многихъ хлопотъ и суеты. Выѣхавъ изъ Боржома, чрезъ Тифлисъ, я 29-го августа пріѣхалъ въ Бѣлый Ключъ.

День для подобнаго торжества выдался неблагопріятный, по причинѣ дурной погоды и проливного дождя; но оно исполнилось въ точности по церемоніалу. Отъ десяти до перваго часа мы простоями въ полковой церкви, гдѣ совершалась литургія, крещеніе высокаго новорожденнаго и молебствіе: затѣмь послѣдовали визиты къ нѣкоторымъ пріѣхавшимъ почетнымъ особамъ, а потомъ слѣдоваль парадный обѣдъ, на коемъ и я быль представленъ Наслѣднику Цесаревичу. Онъ удивился, когда на вопросъ его: сколько лѣтъ я нахожусь въ службѣ?—я отвѣчалъ, что болье шестидесяти; но я объяснилъ Его Императорскому Высочеству, что родился въ тотъ вѣкъ, когда записывали на службу не только несовершеннолѣтнихъ, но даже находящихся въ колыбели. Въ вечеру быль балъ, отъ присутствія на коемъ Великій Князь Намѣстникъ одна-

ко жъ, по добротъ своей, меня уволилъ. Уже около десяти лътъ какъ я пересталъ бывать на балахъ.

31-го Ихъ Высочества отправились въ Тифлисъ. Туда же послѣдоваль и я, и тамъ возобновился обычный ходъ моей жизни. Въ это время удалился отъ службы бывшій начальникъ главнаго управленія А. Ф. Крузенштернъ, человѣкъ въ высшей степени добрый и честный, но къ сожалѣнію столько же и слабый. Въ продолженіе семнадцати лѣтъ, онъ постоянно находился со мною въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ. Мѣсто его занялъ тогда же пріѣхавшій въ Тифлисъ сенаторъ баронъ А. П. Николаи.

1-го сентября во дворцѣ былъ офиціальный обѣдъ, а вечеромъ большой балъ отъ города въ домъ Аршакуни, въ честь Наслъдника Цесаревича. На балъ Великій Князь Михаиль Николаевичь представляль Цесаревичу нёкоторыхь изь присутствующихъ лицъ, въ томъ числъ и дочь мою Екатерину, къ мужу которой Его Высочество всегда быль очень расположень. Начались танцы, и стали выплясывать неизбѣжную національную лезгинку, затянувшуюся слишкомъ долго. Наслёдникъ Цесаревичъ, очевидно соскучившись глядьть на эту увеселительную вставку, подошель къ дочери моей и сказаль ей: «вы конечно знаете русскую поговорку-хорошенькаго понемножку.» Она тотчась же посившила сообщить объ этомъ одному изъ устроителей бала, и лезгинка немедленно была прекращена, за что Наследникъ, съ довольной улыбкой, поблагодариль мою дочь. На следующій день, 2-го сентября, Цесаревичь вывхаль по пути въ Крымъ, гдв пребываль въ то время Государь Императоръ и куда вскоръ отправился и Великій Князь намѣстникъ.

Въ этомъ же мѣсяцѣ, я получилъ извѣстіе объ утвержденіи Государемъ пожалованія мнѣ въ Ставропольской губерніи 5500 десятинъ земли. Эта награда была для меня великимъ утѣшеніемъ и радостію—не за себя, но за дѣтей моихъ. Почти одновременно мнѣ пожалованъ знакъ отличія, учрежденный за успѣшное приведеніе въ дѣйствіе положеній 19 февраля 1861 года объ устройствѣ быта крестьянъ, вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости; а также пожалованъ знакъ Общества возстановленія православнаго христіанства за Кавказомъ 2-й степени.

Въ 1864-мъ году, изъ служебныхъ занятій Главнаго Управленія, первый предметь по важности своей быль объ улучшеніи бы-

та помещичьихъ крестьянъ въ Закавказскомъ крав. Советь въ этомъ дёлё участія не имёлъ; а производилось оно въ особомъ Комитетъ, Великимъ Княземъ намъстникомъ, по прівздъ его учрежденномъ, въ который и я былъ назначенъ членомъ. Но какъ засъданія комитета происходили всегда вечеромъ и продолжались иногда до поздней ночи, то меня, по старости, и особенно по слабости зрънія, отъ личнаго присутствія уволили, а присылали проэкты работъ комитета къ просмотру. Направление этихъ работъ примънялось по возможности къ тому ходу этого дъла, какой оно имъло по Россіи, съ нужными измёненіями по мёстнымъ обстоятельствамъ. Много возникало толковъ, споровъ и препирательствъ сему случаю, но наконецъ, къ іюлю мѣсяцу, проэктъ Положенія быль составлень, отправлень въ Петербургъ, и тамъ, въ ноябръ мѣсяцѣ, полу тъ Высочайшее утвержденіе. По моему внутреннему убъжденію, для помъщиковъ Закавказскаго края оказано въ этомъ дълъ болъе милости, а для крестьянъ едва ли не менъе, чъмъ вообще въ Имперіи. Но какъ это была принятая уже система верховнаго правительства, то я и находилъ совершенно безполезнымъ входить по этому предмету въ какіе-либо споры и настаивать на своемъ мнѣніи; тѣмъ болѣе, что такая система по соображеніямъ верховнаго правительства, мнѣ неизвѣстнымъ, можеть статься и была необходима.

Вообще съ этого времени я рѣшился не заниматься болѣе никакими служебными проэктами и предположеніями, собственно отъ себя исходящими; ибо видѣлъ, что это ни къ чему не ведетъ кромѣ могущихъ быть неудовольствій и непріятностей. Въ этомъ я удостовѣрился на опытѣ. Занятія въ Совѣтѣ состояли лишь по дѣламъ текущимъ, число которыхъ, по распоряженію Великаго Князя намѣстника хотя нѣсколько и увеличилось противъ бывшаго по учрежденію князя Барятинскаго, но все же весьма незначительно.

Важивите событие въ этомъ году—и даже во весь періодъ времени нашего владычества за Кавказомъ—было совершившееся полное замиреніе края. Объ этомъ событіи столь много было говорено, что мив кажется излишнимъ здёсь распространяться о немъ. Самое вёрное его изображеніе сдёлано,— не только по моему мивнію, но и всёхъ близко знакомыхъ съ этимъ дёломъ,— сыномъ моимъ, въ его «Письмахъ съ Кавказа»,

помъщавшихся въ Московскихъ Въдомостяхъ 1864 и 1865 годовъ\*).

Въ іюнъ я перевхалъ съ семьей на льтнюю побывку туда же, гдъ проводиль льто уже много разъ,—въ полковую квартиру грузинскаго гренадерскаго полка, Бълый Ключъ. Воржомъ представлялъ нъкоторыя неудобства, изъ коихъ главнъйшее состояло въ отдаленности отъ Тифлиса, а для меня далекія поъздки уже сдълались тягостны. Да къ тому же здъсь и то преимущество сравнительно съ Боржомомъ, что климатъ мягче—хотя льто выдалось особенно дождливое—да и прогулки не такъ гористы, что и было нужно для моихъ ослабъвавшихъ ногъ. Только здъшняя ключевая вода на меня вредно дъйствовала, отчего и былъ неоднократно нездоровъ.

10-го іюня Великій Князь нам'встникъ, отпраздновавъ торжественно въ Тифлисъ окончательное покорение Кавказа, быль также съ семействомъ въ Бёлый Ключъ, для избёжанія Тифлисскаго зноя. Я часто бываль у Его Высочества, гдв находиль постоянно благосклонный пріемь: также бывала и дочь моя Екатерина, которая съ мужемъ своимъ всегда пользуется милостивымъ и любезнымъ вниманіемъ Великаго Князя Михаила Николаевича и Великой Княгини Ольги Өеодоровны. Я много прогуливался и ходилъ въ церковь, что доставляло мнъ большое утъшение. Попеченіями полковыхъ командировъ, церковь устроена прекрасно, служеніе въ ней очень хорошее, съ отличными пъвчими чтенія я имълъ достаточно изъ полковой библіотеки; въ обществъ тоже недостатка не было: кромъ мъстной публики, ежедневно являлось много прівзжихъ; въ штабъ-квартирв было болве оживленія и увеселеній, несмотря на продолжавшуюся дурную погоду. Дочь моя съ мужемъ и сынъ часто бывали на объдахъ, вечерахъ, балахъ у Великаго Князя и у полкового командира Свъчина, жившаго широко и открыто. Вообще, было шумите и суетливте обыкновеннаго, что, впрочемъ, мало нарушало установленный порядокъ моей жизни. 2-го іюля, на общемъ пріемъ, приносили Его Высочеству поздравленія съ полученіемъ награды. Я опоздаль, что послужило къ лучшему, ибо засталъ Великаго Князя одного; онъ принялъ меня съ обычною своею привътливостію, долго со мною милостиво разговаривалъ и, при прощаніи, поцёловалъ, — чего на общемъ пріем' не случилось бы.

<sup>\*)</sup> Издано особой книгой.

Въ концѣ іюля Великій Князь намѣстникъ съ семействомъ отправился въ Крымъ, для пользованія морскими купаніями. Вслѣдъ за ними уѣхалъ туда же и сынъ мой, и многіе разъѣхались. Послѣ того въ Бѣломъ Ключѣ сдѣлалось замѣтно тише и уединеннѣе. Въ сентябрѣ и мы возвратились въ Тифлисъ; а вскорѣ я былъ весьма обрадованъ, прочитавъ въ Инвалидѣ о производствѣ сына моего въ генералъ-маіоры. Онъ и самъ, исполнивъ порученіе, возложенное на него Его Высочествомъ, не замедлилъ своимъ пріѣздомъ къ намъ.

8-го ноября, въ день тезоименитства Его Императорскаго Высочества Великаго Князя намѣстника, было торжественно провозглашено въ Тифлисѣ освобожденіе помѣщичьихъ крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Въ тотъ же день я получилъ орденъ Бѣлаго орла, за мое въ этомъ дѣлѣ содѣйствіе. Это едва ли уже не была, въ отношеніи къ моимъ служебнымъ наградамъ, послѣдняя пѣснь лебедя.

Вотъ, наконецъ, наступилъ и 1865-й годъ. За все прошедшее время моей около семидесятилътней жизни, исключая дътскій возрастъ, я высказалъ все, что припомнилъ, все, что сохранилось въ моихъ воспоминаніяхъ о моемъ прошломъ, могущаго быть хотя нъсколько интереснымъ. Далѣе продолжать эти воспоминанія въ послѣдовательномъ порядкѣ, кажется, уже будетъ не о чемъ, да и силы мало это позволяютъ. Остается лишь молиться Богу и спокойно ожидать той минуты, въ которую Ему угодно будетъ призвать меня къ себъ. Но если жизнь моя еще нѣкоторое время продлится, то не оставлю ихъ, буду просматривать, исправлять и дополнять какъ въ прошломъ, такъ равно и впредь, если будетъ еще что-либо заслуживающее сообщенія о томъ.

8-го января быль для меня грустный день. Ростиславь повхаль за границу на нѣсколько мъсяцевь: онъ хотѣль познакомиться съ Европой, которой еще никогда не видаль; хотѣль заѣхать въ Англію повидаться съ княземъ Барятинскимъ, неоднократно приглашавшимъ его къ себѣ. Меня безпокоили неудобства его поѣздки, на пароходахъ въ зимнее время, медленность сообщеній и полученія писемъ; боялся за его здоровье, молилъ Бога, да благословитъ Онъ его! И умѣрялъ свою скорбь лишь однимъ средствомъ, когда безпокойство брало верхъ, успоканвая себя молитвою: да будетъ воля Твоя. Но скоро аккуратное полученіе писемъ прекратило мою тревогу. Сынъ мой поѣхалъ изъ Поти пароходомъ на Трапезондъ, Константинополь, мимоходомъ лишь чрезъ Грецію въ Италію, гдѣ побывалъ въ Неаполѣ, Римѣ, Флоренціи, и чрезъ Ниццу проѣхалъ въ Парижъ, гдѣ пробылъ болѣе мѣсяца, а оттуда въ Англію. Все время былъ здоровъ, не взирая на дурную погоду и морскія треволненія.

Со времени возвращенія изъ Бѣлаго Ключа, нездоровье мое все усиливалось, особенно слабость ногъ, отъ чего начиналь ужъ мало ходить, и то съ трудомъ. Все это содѣлывало мое положеніе довольно печальнымъ. Лейбъ-медикъ Великаго князя, Либау, узнавъ о томъ, посѣтилъ меня и, вникнувъ во всѣ обстоятельства и причины разстройства моего здоровья, посовѣтовалъ мнѣ, бросивъ употребленіе всякихъ лекарствъ, а также кофе и чая, лечиться парнымъ коровьимъ молокомъ, постепенно, отъ двухъ до шести стакановъ въ день. Дай Богъ ему здоровья! Не далѣе какъ чрезъ мѣсяцъ я почувствовалъ значительное облегченіе, даже ноги поправились, и теперь столько же могу ходить, какъ и до начала болѣзни.

Съ начала апръля стали получаться по телеграфу тревожныя свъдънія о тяжкой бользни Наслъдника Цесаревича въ Ниццъ. Съ каждымъ днемъ они становились мрачнъе, и, наконецъ, 13-го числа получено Великимъ Княземъ положительное извъстіе о его кончинъ, сильно поразившей Его Высочество, да и всъхъ чрезвычайно опечалившее. Спустя недълю, Великій князь со всъмъ семействомъ отправился моремъ, чрезъ Германію, въ Петербургъ, къ похоронамъ Цесаревича, предназначавшимся въ маъ. По случаю этого отъъзда, князь Г. Д. Орбеліани вступилъ въ отправленіе должности намъстника, а я занялъ его мъсто предсъдателя въ Совътъ.

Проходя на досугѣ, мысленно, всѣ занятія мои по службѣ, въ продолженіе болѣе полувѣка, и положивъ руку на сердце, я нахожу, что труженикомъ былъ, но чувствую и сознаю, что существенной пользы принесъ мало; и награждаемъ былъ, особенно на службѣ въ Закавказскомъ краѣ, болѣе чѣмъ заслужилъ. Но утѣшаю себя тѣмъ, что отвратить незначительность моихъ служебныхъ дѣйствій не всегда зависѣло непосредственно отъ меня.

Теперь скажу нёсколько словъ по поводу постоянно повторяющихся здёсь измёненій и реформъ въ гражданскомъ управленіи и вообще о ходё этого управленія въ Закавказскомъ краё.

При первоначальномъ присоединеніи Грузіи къ Россіи, гражданское управление въ странъ было учреждено на самыхъ односложныхъ началахъ. Главное управление состояло изъ небольшой канцелярии главноуправляющаго, губернатора, губернскаго правленія и судебной палаты въ Тифлисъ; и, затъмъ, въ городахъ и уъздахъ находилась мъстная администрація, состоявшая изъ комендантскаго управленія. Много было говорено о злоупотребленіяхъ и самовластіи этого комендантского управленія, но тогда оно было совершенно своевременно. Все народонаселение Закавказскаго края издревле привыкло къ суду и решенію дель скорому, безпроволочному и односложному. Зло происходило отъ того, что на качества людей, избираемыхъ въ званіе комендантовъ, обращалось слишком мало вниманія, и они назначались чаще всего по протекціямъ, по проискамъ и разнаго рода домогательствамъ. Все это почти такъ же происходило, какъ происходитъ и теперь, при убздныхъ начальникахъ. Коменданты, конечно, во многихъ случаяхъ имъли болъе простора дёлать злоупотребленія, нежели уёздные начальники, но при хорошемъ ихъ выборъ они могли бы дълать и гораздо болъе добра, нежели послъдніе.

Съ постепеннымъ расширеніемъ Закавказскаго края, съ присоединеніемъ къ нему Имеретіи, Гуріи и завоеванныхъ провинцій отъ Персіи и Турціи, расширялись и новыя учрежденія по гражданской части. Чиновники, къ занятіямъ вновь учреждаемыхъ должностей, прибывали изъ Россіи во множествъ — и, къ сожальнію, самые неблагонадежные, привлекаемые единственно разными преимуществами по службъ. Они укоренили происки, подлоги, ябедничество и всевозможныя злоупотребленія въ крат; и тти болъе были вредны, что прививали и распространяли эти пороки не только между туземными дворянами и разночинцами, искавшими своего существованія по гражданской службѣ въ занятіяхъ составленіемъ кляузныхъ прошеній и хожденіемъ по дъламъ, но даже развивали ябедничество и между крестьянами; такъ что, напримърг, въ Имеретіи, крестьяне, прівзжая на базаръ для продажи своихъ продуктовъ, удёляютъ каждый разъ часть изъ вырученныхъ денегъ для покупки гербовой бумаги на случай надобности написать прошеніе.

Происшедшія въ управленіе князя Воронцова изм'єненія въ гражданской администраціи края, конечно, были не всё безполезны.

Совътъ Главнаго Управленія получиль болье опредълительный кругъ дъйствій. Вновь учрежденныя губерніи—Кутаисская, Дербентская и Эриванская—облегчили возможность не столь медленныхъ распоряженій губернскаго правленія, и особенно были полезны въ томъ отношеніи, что послужили къ возвышенію и улучшенію благосостоянія городовъ: Кутаиса, Эривани и Дербента. Преобразованіе же управленія государственными имуществами, послъдовавшее въ 1850 году, сосредоточило это управленіе и дало возможность къ приведенію въ извъстность нъкоторой части земель несомнънно казенныхъ, на коихъ и умножено водвореніе русскихъ переселенцевъ, и содъйствовало къ собранію болье достовърныхъ свъдъній о состояніи края. Это послужило и къ ближайшимъ соображеніямъ по улучшенію хозяйственной части, особенно въ отношеніи водопроводовъ, лъсовъ и разныхъ отраслей промышленности.

Въ концъ 1856 года, съ прибытіемъ князя Александра Ивановича Барятинскаго въ званіи нам'єстника Кавказскаго, онъ немедленно обратилъ вниманіе на устройство гражданскаго управленія краемъ во всёхъ частяхъ. Ему Высочайше было предоставлено право дёлать по Главному Управленію и подвёдомственнымъ ему учрежденіямъ въ краї всі необходимыя преобразованія и измъненія. На этомъ основаніи, онъ утвердиль 21 декабря 1858 года Положение о Главномъ Управлении и Совътъ Намъстника Кавказскаго (въ разсмотръніи Совъта впрочемъ не бывшаго), въ видъ опыта, на два года. Впослъдствіи этотъ срокъ быль отложенъ по 1863-й годъ и, наконепъ, последовавшимъ 12-го сентября 1862 года Высочайшимъ повельніемъ продолженъ по 1-е января 1866 г. Слъдовательно, данъ семилътній періодъ времени для опытовъ и наблюденій о удобствъ или неудобствъ Положеній 1858 года и для заміны ихъ, по возможности, лучшими, по опыту и ближайшимъ соображеніямъ.

Между тъмъ, по вступленіи въ управленіе краемъ Великаго Князя Михаила Николаевича, сдъланы нъкоторыя измъненія въ Положеніи, о Совъть и учрежденныхъ департаментахъ, по разнымъ отраслямъ управленія, впрочемъ не общія, а частныя. Въ настоящее время, въ особо учрежденномъ комитеть, идетъ пересмотръ и проэктируется составленіе Положенія о преобразованіяхъ въ крать всего гражданскаго управленія, а въ томъ числь и Совъта. Что будеть изъ всего этого, пока еще не извъстно. Хорошо сдълано и

то, что преобразование предположено вводить не такъ, какъ доселъ, съ верхи въ низъ, а съ низи въ верхъ; то-есть прежде-Положенія о сельскомъ и убздномъ управленіяхъ, а потомъ уже выше. Но успъхъ дъла будетъ зависъть единственно отъ внимательнъйшаго выбора чиновниковъ: это главивишее. Впрочемъ, въ отношени Совъта, я остаюсь при твердомъ убъжденіи, что онъ для главнаго начальника края можеть быть весьма полезень, но только при двухь условіяхь: первое, чтобы избраніе членовь, по крайней мірь хотя наполовину, дълалось съ большею разборчивостію нежели досель; и, 60-вторыхъ, чтобы существовало наблюдение за исправностию хода дълопроизводства въ составленіи записокъ, справокъ, и проч. и проч. — для чего, само собою разумвется, и самая канцелярія должна быть составлена съ болъ тщательнымъ вниманіемъ. Особенно же правитель дёль должень быть не инвалидь, не рутинерь и не изъ старой школы доморощенныхъ здёшнихъ туземныхъ канцелярскихъ чиовниковъ, а изъ хорошихъ правовъдовъ, человъкъ рый и трудолюбивый.

Въ половинъ мая получено извъстіе о пріъздъ Е. И. В. Великаго Князя намъстника въ Петербургъ, одновременно съ Государемъ Императоромъ. Возвращеніе Его Высочества въ край было отложено надолго, не ранъе осени. Около этого времени случилось землетрясеніе, не слишкомъ продолжительное, но очень ощутительное; я въ это время былъ въ Совътъ, и нъсколько сильныхъ ударовъ едва не сбросили насъ съ креселъ. Какъ всегда, оно сопровождалось ръзкимъ подземнымъ грохотомъ и гуломъ.

Съ 27-го по 30-е іюня въ Тифлисѣ происходила необычайная суматоха, конечно безъ важныхъ послѣдствій, но, тѣмъ не менѣе, весьма значительная и весьма замѣчательная; она имѣла послѣдствіемъ не только всеобщее волненіе и безпокойство въ городѣ, но даже кровопролитіе, по самымъ офиціальнымъ свѣдѣніямъ. Добрый и покорный, но легковѣрный здѣшній простой народъ былъ доведенъ до нарушенія порядка, до безчинства и до преступленій, которыхъ со стороны армянскаго населенія никогда нельзя было ожидать,— но всѣ обстоятельства такъ сложились, что все это дѣйствительно сдѣлалось. Кажется, что тутъ необходимо дѣйствовала какая-либо подземная работа враговъ порядка, враждебныхъ кърусскимъ недовольныхъ вольнодумцевъ; а имъ содѣйствовало отсут-

ствіе всякаго сколько-нибудь порядочнаго устройства и дъйствія полиціи, безтолковыя и сбивчивыя распоряженія высшаго начальства и, такъ сказать, совершенная анархія. Въ продолженіе двухъ и даже частію третьяго дня, всё лавки и базары были закрыты, сообщенія затруднялись, и многіе жители провели эти дни безъ хлѣба и жизненныхъ, ежедевныхъ, насущныхъ потребностей. Излишняя дъятельность распоряженій начальства продолжалась даже и въ послѣдующе время, около двухъ мъсяцевъ, занимаясь безполезными сборами и передвиженіями войскъ, что возбуждало и поддерживало тревожныя опасенія въ жителяхъ. Вся эта сумбурная исторія произошла вслъдствіе какихъ-то вздорныхъ недоразумъній, обоюдныхъ преувеличенныхъ устрашеній, неимъвшихъ никакой основательной почвы, раздутыхъ злонамъреннымъ подстрекательствомъ однихъ и чрезмърнымъ усердіемъ другихъ\*).

<sup>\*)</sup> Волненіе и переположь, такъ внезапно и безпричинно овладъвшіе городомь, были вызваны распространившимися ложными слухами объ обложеніи города новыми, необычайными налогами, за все безъ исключенія, даже, какъ выражались туземпы, - за окошку и за кошку. Первое движение проявилось между амкарами и необыкновенно быстро разнеслось по городу. Огромныя, тысячныя толпы туземцевъ <mark>расхаживали по улицамъ, со</mark>бирались на Авлабарскомъ армянскомъ кладбищъ за Курой, для совъщаній, сосредоточивались на площадяхъ, шумъли, кричали и грозили. Озлобленіе ихъ особенно относилось къ нѣсколькимъ лицамъ, которыхъ они считали виновниками налоговъ, и къ нимъ они порывались добраться съ крайнимъ ожесточеніемъ. Къ одному богатому армянскому купцу и добрались. Онъ успълъ скрыться, но бунтовщики ворвались къ нему въ домъ и въ дребезги разнесли и истребили все что было въ домъ. Въ числъ прочихъ вещей, въ дом' была богатая библіотека, состоявшая изъ старыхъ армянскихъ, <mark>арабскихъ и другихъ</mark> рѣдкихъ книгъ и рукописей, которыя были изорваны въ мельчайшіе куски и выброшены на улицу. Вся улица, на цротяженіи многихъ десятковъ саженей, была буквально засыпана обрывками и лоскутками страницъ изъ книгъ, какъ глубокимъ слоемъ снъга. У насъ до сихъ поръ сбережены нъсколько лоскутковъ, поднятыхъ изъ этой массы изорванной бумаги и пергамента. По слухамъ, произошло нъсколько убійствъ, въ томъ числь убить одинъ служившій въ городовомъ общественномъ управленія, секретарь Башбуюковъ. Многіе изъвысшихъ властей, военныхъ и гражданскихъ, пробовали урезонивать, пытались унимать бунтовщиковъ. Но они никакихъ резоновъ не принимали и не унимались. Бол'є других на них под'єйствоваль генераль Минквиць; на своих же, изъ туземцевъ, бунтовщики не обращали ни малъйшаго вниманія. Генералъ-губернаторъ, предсъдатель Совъта, исправлявшій должность намъстника, князь Григорій Дмитріевичь Орбеліани, всячески старался по-грузински образумить, уговорить ихъ, и ревностно взывалъ къ нимъ: "Не вѣрьте обманщикамъ, не вѣрьте злоумышленникамъ, а върьте мнъ! Я никогда не обманывалъ васъ. Вы знаете, кто я! Знаете весь родъ мой, знаете и дъда, и отца, знаете и меня!"-На это изъ толпы отвъчали ему: "Какъ же, какъ же! Знаемъ хорошо весь родъ твой!" — И затъмъ слъдовали весьма нелестные отзывы на счеть всего рода, деда, отца и самого князя. Расходившаяся толпа угомонилась только на четвертый день, при появленіи войскъ, вызванныхъ изъ сосфднихъ штабъ-квартиръ.

Іюньскіе жары были довольно сносны, но, усилившись потомь, заставили насъ къ іюлю перебхать въ Бёлый Ключъ, гдё мы прожили до 1-го сентября. За исключеніемъ нѣсколькихъ первыхъ дней легкаго нездоровья, я чувствоваль себя почти хорошо въ физическомъ отношеніи, и пребываніе наше тамъ прошло бы тихо и мирно, если бы спокойствіе его не нарушилось большимъ огорченіемъ для меня, при разлукт съ моими внуками, Борисомъ и Сергъемъ; отецъ и мать повезли ихъ въ Одессу, для приготовленія къ поступленію въ университеть. Это было необходимо, но, тъмъ не менъе, очень горестно для меня и моихъ дорогихъ мальчиковъ. Грустное утро разставанія сильно разстроило меня, какъ бы предчувствіемъ, что болье не увижу ихъ; тяжелое впечатльніе, въ соединеніи съ скверной погодой, тяготьло надо мною весь день. Но дълать было нечего! Рано или поздно, а со всъми любезными нашему сердцу приходитя разставаться. Однако на этотъ разъ, по милости Божіей, опасенія мои не сбылись, —ми дано было еще видьть ихъ. Вскоръ затъмъ я былъ обрадованъ возвращениемъ сына моего изъ его путешествія за границу. Прівздъ его, здороваго, освъжившагося пріятной, занимательной повздкой по Европв, разомь оживиль нашь маленькій семейный кружокь. Вь конць августа холодная, дождливая погода ускорила наше переселеніе въ городь, гдъ мы застали еще очень ощутительную жару.

Въ теченіе послѣднихъ двухъ мѣсяцевъ въ Тифлисѣ отъ времени до времени предпринимались маленькія попытки къ возобновленію прежнихъ безпорядковъ, и хотя ихъ тушили въ самомъ началь, но расположение къ смуть не унималось вполны и заставляло опасаться новыхъ безпокойствъ. Между тёмъ, по поводу іюльскихъ треволненій, возникла д'ятельная газетная полемика, особенно въ Петербургскихъ и Московскихъ газетахъ, усердно старавшихся разбирать и объяснять главивишіе мотивы порожденія этихъ смуть, Въ сентябръ появилась въ Московскихъ Въдомостяхъ особенно энергичная статья Каткова, довольно вёрно изображавшая причины и поводы къ этому глупому и вмѣстѣ съ тѣмъ безобразному событію. Статья возбудила множество говоровъ, толковъ, препираній и сильно раздражила страсти ніжоторыхь пристрастныхь личностей. Между прочимъ въ ней выражалось, отчасти справедливо, вліяніе и отдаленныхъ причинъ, главнъйше недостатокъ вниманія высшаго начальства къ поддержанію достоинства Россіи, вредныхъ

отъ того послѣдствій, и обвиненіе въ особенности направлялось на покойнаго намѣстника князя Воронцова, будто бы возбудившаго излишнюю самонадѣянность туземцевъ и пренебреженіе ко всему русскому. Послѣдовало нѣсколько возраженій на эту статью, болѣе бранныхъ и рѣзкихъ нежели правдивыхъ; изъ нихъ только одно, М. П. Щербинина, было написано порядочно и имѣло нѣкоторое значеніе. Прочія же, напечатанныя большею частію въ мѣстной газетѣ «Кавказъ» (одно—Кипіани), были пусты по содержанію и невѣрности доводовъ.

Въ томъ же мѣсяцѣ возвратилась изъ Одессы дочь моя Екатерина съ мужемъ и старшимъ сыномъ Александромъ, о разлукѣ съ которымъ я такъ горевалъ за четыре года предъ этимъ. Онъ отлично окончилъ ученіе въ Московскомъ Николаевскомъ военномъ училищѣ, выпущенъ въ гвардію, но, чтобы быть поближе къ намъ, перешелъ на службу на Кавказъ, въ Нижегородскій драгунскій полкъ, и вотъ явился ко мнѣ уже поручикомъ. Прибытіе ихъ значительно пополнило мою разрозненную семью, но грусть при воспоминаніи о разлукѣ съ внуками Борисомъ и Сергѣемъ почти ежедневно возобновлялась у меня.

Прошло уже болье 20-ти льть, какъ я освободился отъ Саратовскаго губернаторства, а все еще отъ времени до времени отдаются отголоски этой, въ памяти моей, отвратительной должности. Не проходило въ эти 20 льтъ почти ни одного года, чтобы я не получаль изъ Саратова какого-либо запроса по предмету какихълибо канцелярскихъ упущеній, случившихся якобы во время моего управленія, и, самое любопытное,— упущеній, происшедшихъ даже доменя, совершившихся 35—40 льтъ тому назадъ, при губернаторахъ, бывшихъ до меня, и о коихъ тогдашніе губернаторы и знать никакъ не могли. Посль каждаго моего отвъта, кляузный или тупоумный запросъ безгласно умолкалъ, а спустя годъ, два, снова повторялся въ новой формь, не менье безсмысленной.

1-го ноября послѣдовалъ пріѣздъ въ Тифлисъ Великаго Князя Михаила Николаевича, въ пятомъ часу вечера, тихо, безъ всякихъ шумныхъ демонстрацій и встрѣчъ. На другой день я въ полномъ мундирѣ былъ на представленіи во дворцѣ, и принятъ такъ же милостиво, какъ всегда; а 8-го, въ день Архистратига Михаила, присутствовалъ на молебствіи, и затѣмъ обѣдалъ у Великаго Князя.

Такъ даровалъ миѣ Господь прожить въ мірѣ семъ и 1865-й годъ. Я провель его и достигъ 76 лѣтъ довольно сносно, даже и въ отношеніи состоянія моего здоровья какъ бы съ нѣкоторымъ облегченіемъ сравнительно съ прежнимъ. Нравственныя огорченія и заботы были, но человѣкъ, прожившій до старости, ранѣе или позднѣе долженъ познать, что полное душевное спокойствіе не есть удѣлъ міра сего. Слава Богу и за то, что всѣ мои остались живы и здоровы.

Проэкты преобразованій въ Главномъ Управленіи продолжались вновь и въ 1866 году. Повидимому, они имѣютъ цѣлью установить въ немъ тѣ же начала, какія въ послѣднее время устанавливаются въ Имперіи вообще. Можетъ быть, что въ сихъ видахъ они будуть не безполезны; но существенной пользы для края, кажется, они принесутъ столь же мало, какъ и прежнія,—за исключеніемъ случая, если сократятъ сколько-нибудь издержки, въ чемъ сомнѣваюсь. Значительныя сокращенія едва ли будутъ достигнуты. Существенная польза произойдетъ лишь тогда, когда начнутъ обращать болѣе вниманія и разборчивости на свойства и качества людей, которые обязаны исполнять распоряженія главнаго начальства, въ какомъ бы видѣ и формѣ оно ни существовало. Недостатокъ соблюденія этого правила причиною всѣхъ неурядицъ въ краѣ, и бывшихъ, и теперь продолжающихся, и кои едва ли не погасили въ народѣ всякое довѣріе и уваженіе къ правительству.

Въ мартъ мой сынъ командированъ въ Ставрополь для исполненія должности предсъдателя военно-судной комиссіи, учрежденной надъ тамошними чиновниками интендантскаго въдомства. Это дъло было совствъ не по немъ. Я предусматривалъ много для него хлопотъ и боялся, по соображенію обстоятельствъ, и непріятностей. Но отговариваться было нельзя: дъло служебное, надобно дълать, что велятъ. Жары начались рано и иногда сильно утомляли меня, особенно въ застраніяхъ Совта, крестьянскомъ комитетъ и другихъ, гдт приходилось сидть въ духотт часа по четыре и болте, при слушаніи скучнаго чтенія. Я позволять себт, по временамъ, не дослушивать ихъ до конца, когда не находиль въ томъ надобности, и утажаль заблаговременно домой. На свттое Христово Воскресенье былъ я на пріемт у Великаго Князя намъстника, посидть за пасхальнымъ столомъ, хотя ничего не тъ, такъ какъ заранте разговтлся дома съ своими, а только поглядть на обык-

новенную въ этотъ день суету мірскую. 1-го апрѣля у Ихъ Императорскихъ Высочествъ родился сынъ, Великій Князь Александръ Михаиловичь, и нѣсколько дней спустя мы получили приглашеніе пожаловать на церемонію Святаго Крещенія высоконоворожденнаго. Я, по нездоровью, долженъ былъ отказаться, а дочь моя Екатерина съ мужемъ и сынъ Ростиславъ (еще не уѣхавшій въ Ставрополь) присутствовали во дворцѣ при совершеніи Священнодѣйствія.

Усиливавшіеся жары въ Тифлись ускорили нашъльтній пере-**\* БЗДЪ** на дачу, выбранную на этотъ разъ въ Коджорахъ, гдѣ мы нашли другую противоположность — холодную погоду и ръзкіе вътры, длившіеся до конца м'всяца. Сначала я немного простудился, но отъ хорошаго воздуха и здоровой воды скоро сдёлался бодрёе, могъ больше ходить, больше гулять, и оттого и ноги мои сдёлались кръпче. По близкому разстоянію отъ города и постоянному сообщенію съ нимъ, въ домашней жизни нашей не ощущалось почти никакихъ перемънъ сравнительно съ обычной нашей жизнью въ Тифлисъ. Въ іюлъ я дождался и моихъ мальчиковъ, Бориса и Сергън, изъ Одессы, которымъ очень обрадовался; мало надъялся еще увидъться съ ними. Они сдълали хорошіе успъхи въ ученіи и пріъхали къ намъ уже студентами Новороссійскаго университета, на каникулы. У насъ стало живъе и веселъе. Въ августъ возвратился къ намъ и Ростиславъ, поручение онъ благополучно кончилъ, и Великій Князь-намъстникъ остался исполненіемъ его совершенно доволенъ. Лъто прошло скоро, наступили снова холода, туманы, пошли дожди, и къ осени, почувствовавъ надобность погръться, мы перебрались въ Тифлисъ, исполнившій съ лихвою наше желаніе, такъ какъ тамъ была не только хорошая, сухая погода, но даже было черезчуръ тепло и душно. Скоро настало вновь печальное разставаніе съ внуками, отъбзжавшими въ Одессу; поплакаль я прощаясь съ ними, и долго скучалъ за ними. А чрезъ мъсяцъ по ихъ отъвздв, прівхаль къ намь на службу въ Тифлись мой старшій внукъ, Леонидъ Ганъ, сынъ моей покойной дочери Елены, окончившій успітно университетскій курсь, котораго я ужь давно не видалъ.

Въ продолжение всего этого времени, да и послъдующихъ мъсяцевъ, никакихъ замъчательныхъ общественныхъ событий здъсь не происходило. Домашняя наша жизнь текла попрежнему тихо и

мирно. Я занимался между прочимъ дѣлами и отчетомъ Общества о возстановленіи православнаго христіанства въ краѣ; занимался также просмотромъ опять новаго проэкта о преобразованіи Главнаго Управленія, вновь составленнаго.

Истекшій 1866-й годъ принесъ мнѣ и радостныя минуты, принесъ и поводы къ огорченію. какъ всегда бываетъ на этомъ свѣтѣ, гдѣ пріятныя событія часто смѣняются худыми, а худыя—хорошими. Я былъ очень доволенъ производствомъ моего внука Александра въ штабсъ-капитаны, какъ отличнаго офицера, а еще болѣе былъ доволенъ тѣмъ, что онъ отличный человѣкъ. Радовался свиданію съ внуками. Получилъ въ этомъ году полный окладъ двойного жалованія за выслугу на службѣ въ Закавказьи двадцати лѣтъ. Въ день тезоименитства Его Высочества Великаго Князя намѣстника получилъ отъ Государя Всемилостивѣйшее пожалованіе—золотую табакерку, украшенную брилліантами съ вензелемъ имени Его Императорскаго Величества, за особыя заслуги при введеніи въ дѣйствіе въ Тифлисской губерніи крестьянской реформы.

Январь 1867 года быль неблагопріятень намь въ отношеній здоровья. Я чувствоваль себя какъ будто хуже: слабость и то, что французы называють mal-aise, временами усиливались. Потомъ стало лучше, можеть быть отъ дѣйствія привычки къ своему состоянію. Вообще же, если бы до минуты, мнѣ предназначенной дожить, не было бы хуже, я благодариль бы Бога. Меня болѣе безпокоила давно затяпувшаяся серьезная болѣзнь моего зятя Ю. Ф. Витте; и вдобавокъ тяжело заболѣла дочь моя Екатерина, впрочемъ, скоро поправившаяся.

Каждую зиму здёсь постоянно бываеть и часто повторяется весьма непріятное неудобство, съ продолжительными задержками прихода почты, по причинѣ заваловь и заносовь въ горахъ. Въ этоть періодь времени, Тифлисъ пребываеть положительно какъ бы отрѣзанъ отъ Россіи и всей Европы и лишенъ всякаго сообщенія съ ними. Потомъ, чрезъ недѣлю или полторы приходять въ разъ семь; десять почть, и является въ домъ такая масса газеть, журналовъ, книгъ, писемъ, что вмѣсто того, чтобы заняться чтеніемъ, ихъ надобно долго еще возиться съ разбираніемъ всего этого груза. Въ промежутки застоя почты, кромѣ непріятности обходиться безъ извѣстій, иногда необходимыхъ для меня, еще наступаеть довольно тягостное оскудѣніе въ привычномъ чтеніи, особливо если не случается какого-либо постояннаго занятія или дѣла; для избѣжанія скуки,

тогда меня одолъвающей по утрамъ, я радъ бы быль заняться хоть какой-нибудь ручной работой, и не разъ приходилось жальть, что въ молодости не выучился чему-нибудь въ этомъ родъ, напримъръ, рисованію, точенью или хоть бы переплетанію книгъ, чъмъ покойная моя Елена Павловна часто и много сокращала время въ тъ часы, когда не была въ состояніи заниматься другимъ дъломъ. Конечно, у меня есть большой запасъ книгъ, и нътъ недостатка въ чтеніи, но книги не замъняютъ газетъ и журналовъ, всему свое время; къ тому же самъ я мало могу читать по слабости зрънія, мнъ по большей части читають, а это во всякомъ случать никакъ не замъняетъ собственной возможности постоянно чъмъ-либо заниматься. Пустая же болтавня, также въ старости и при недугахъ, бываетъ скучна.

Въ мартѣ произошелъ очень непріятный для насъ случай, никогда доселѣ у насъ не бывавшій, — пожаръ; по счастію, не въ домѣ, но въ конюшнѣ, по неосторожности пьянаго кучера; сгорѣли двѣ лошади, и другія болѣе или менѣе пострадали. Случилось это ночью, надѣлало много хлопотъ, тревоги, и намъ значительный убытокъ. Но я крѣпко спалъ, ничего не слыхалъ и узналъ объ этомъ только утромъ. Въ мартѣ же послѣдовало торжественное открытіе и освященіе памятника фельдмаршалу князю Михаилу Семеновичу Воронцову, на лѣвомъ берегу Куры, предъ Михайловскимъ мостомъ, имъ сооруженнымъ, соединившимъ обѣ части города въ самомъ центрѣ, въ присутствіи всѣхъ представителей власти и огромнаго стеченія народа.

Выбзжаль я въ это время мало. Великимъ постомъ часто бываль въ церкви; а на страстной недёлё Господь удостоилъ меня говёть и пріобщиться Св. Тайнь въ церкви Св. Нины, такъ же какъ и въ прошломъ году. На первый день праздника, по обыкновенію, быль я у Великаго Князя, гдё встрётилъ всегдашнія, свойственныя этому дню, суматоху, суету, христосованіе и разговёнье. Заёзжалъ раза два къ экзарху Грузіи Евсевію, не надолго, не находя удовольствія въ слушаніи его пересудовъ и коммеражей. Бывалъ въ засёданіяхъ Совёта, назначавшихся все рёже, но какъ уже сознавался въ томъ, не всегда хватало терпёнія и силъ досиживать до конца, такъ какъ отъ слушанія дёлъ, большею частію мало интересныхъ, начинала кружиться голова, что заставляло меня уходить ранёе срока.

Съ весны сынъ мой отправился въ командировку, съ порученіемъ по важнымъ дѣламъ, на продолжительное время, и долженъ былъ объѣздить почти весь Закавказскій край. Я распрощался съ нимъ надолго. Его иногда запаздывавшія письма, вмѣстѣ съ нетерпѣливымъ ожиданіемъ прибытія моихъ двухъ внуковъ изъ Одессы, безпокоили меня; отъ чего никакъ совершенно отвыкнуть не удается, хотя заставляю себя, сколько могу, полагаться вполнѣ на благость и неизмѣнность воли Божіей.

Со времени удаленія князя Александра Ивановича Барятинскаго изъ края, т. е. съ 1862 года, по настоящее время, неоднократно передавались слухи и приходили въсти, что здоровье фельдмаршала совстви поправляется, что онъ выздоравливаеть, и что онъ вступаетъ вновь на служебную дъятельность. Къ сожальнію, эти слухи и въсти бывали непродолжительны, и скоро замънялись другими, совершенно противоположными, извъщавшими о возвратахъ и усиленіи его бользненныхъ припадковъ. Такъ было и въ нынъшнемъ 1867 году. Повидимому, почти несомнънно, что служебная дъятельность князя болье не возобновится, что очень жаль при его высокихъ, блестящихъ дарованіяхъ, благихъ намёреніяхъ и той степени довфренности, которую Государь къ нему имфеть. Въ последній годь пребыванія князя въ Тифлись онь нерьдко въ разговорахъ высказываль одну мысль, которая меня всегда удивляла своей грандіозной оригинальностію. Онъ предполагаль, что весь строй и характерь Россійскій Имперіи переродился бы къ лучшему съ перенесеніемъ столицы-даже и теперь-съ береговъ Невы на нижній Днівпрь; то-есть пзъ Петербурга въ Кіевь. И князь какъ будто даже не сомнъвался въ возможности осуществленія этого затьйливаго плана. Я не берусь судить, на сколько онъ быль правъ, только кажется, что исполнение было бы трудновато. Приближение льта давало себя чувствовать увеличивавшимися съ каждымъ днемъ духотой и жгучестію солнца. Мы приготовлялись къ обычному, необходимому переселенію на свіжій воздухь, и спішили выбраться изъ этой раскаленной трущобы, въ которую превращается Тифлисъ съ іюня місяца. Только я затруднялся въ выборів міста, колебался между Коджорами и Манглисомъ и долго не ръшался, не зная, которому изъ нихъ отдать предпочтение. Коджоры привлекали близостію къ городу, но уже надобли; а въ Манглисъ мы жили всего одинъ разъ, и давно. Главное, мнѣ хотѣлось провести предстоящее лѣто удобнѣе и съ большимъ комфортомъ нежели прежде. Сообразно съ этой цѣлью, надобно было найти и подходящее помѣщеніе, что́ не всегда легко сдѣлать.

28-го іюля.—Воть я уже опять на лѣтнемъ кочевьѣ съ моими, въ двадцать первый разъ со времени моего пріѣзда въ Тифлисъ,—и на этотъ разъ избралъ Манглисъ. Обошлось дорогонько.
Но квартиры довольно удобны; умѣренность климата мнѣ нравится,
и вообще я какъ-то довольнѣе здѣсь, чѣмъ въ Бѣломъ Ключѣ и
Боржомѣ. Внуки Борисъ и Сергѣй пріѣхали на каникулы изъ
Одессы. На недѣлю пріѣзжалъ и старшій внукъ, нашъ штабсъ-капитанъ Александръ, передъ отъѣздомъ въ Петербургъ, куда его
отправляли какъ лучшаго офицера въ образцовый эскадронъ; и
все это много меня утѣшило. Въ отношеніи здоровья, mal-aise и
разные мелочные недуги не оставляютъ меня; была и маленькая
лихорадка отъ легкой простуды, но— слава Богу!— все это еще
сносно въ семьдесятъ семь лѣтъ!

Августъ. — Наконецъ, послѣ долговременнаго отсутствія, неожиданно для меня возвратился изъ объѣзда своего по краю и мой Ростиславъ!

Этимъ оканчиваются «Воспоминанія Андрея Михайловича Фадѣева». Въ предпослѣдній разъ онъ писалъ въ книгѣ своихъ «Воспоминаній» 28-го іюля, а ровно черезъ мѣсяцъ, 28-го августа 1867-го года, его не стало. За день до кончины, онъ еще довольно твердымъ почеркомъ написалъ нѣсколько словъ въ своемъ дневникѣ. Послѣдняя его приписка въ августѣ, о неожиданномъ пріѣздѣ сына, сдѣлана за нѣсколько дней до кончины.

Причина этого неожиданнаго прівзда Ростислава Андреевича, побудившая его прервать служебное порученіе, оставить неоконченныя дёла и поспёшить издалека въ Манглисъ къ своему отцу, хотя слабёвшему силами, но повидимому, и по увёренію врачей, не представлявшему никакого повода къ опасенію за его жизнь,—эта причина чрезвычайно замёчательна, какъ знаменательное, ясное указаніе свыше отсутствовавшему сыну о приближеніи смертнаго часа его отца.

Вь концѣ апрѣля 1867-го года Ростиславъ Андреевичъ Фадѣевъ былъ командированъ въ разныя мѣста всего Закавказскаго края для обревизованія военныхъ госпиталей и другихъ казенныхъ

учрежденій. Въ августь онъ находился въ Ленкорани, на границь Персін, гдф встрфтился съ своимъ хорошимъ пріятелемъ, княземъ Фердинандомъ Витгенштейномъ, который тамъ командовалъ казачьимъ подкомъ. Виггенштейнъ очень обрадовался прівзду Фадьева. и. стараясь, чтобы жизнь его въ Ленкорант была сколько возможно пріятиве и веселбе, устранваль ему охоты на тигровь. пикники, пирушки и всякія увеселенія. Послѣ одного особенно весело проведеннаго дня, Ростиславъ Андреевичъ поздно ночью легь спать, кръпко заснуль и проснулся съ висчатлъніемь тяжелаго сна: ему снилось, что кто-то подаль ему письмо съ черной печатью, и что въ письмъ было написано: «вашъ отецъ умираеть». Съ наступленіемъ дня, новыя занятія, развлеченія изгладили впечатлѣніе сна, онъ забыль о немь, и ночью легь вь постель въ самомъ веселомъ расположении духа. И снова снится ему сонъ: на столь лежить газета съ траурной каймой: онъ береть ее. читаеть, и первыя ея строки извъщають о смерти «Андрея Михайловича Фидівски». На этотъ разъ сонъ глубоко подъйствоваль: прина день Ростиславь Андречвить не могь отбиться оть его вліянія, не смотря на всѣ старанія князя Витгенштейна развеселить его. На следующую ночь Фадевь долго не спаль, боялся спать, занимался дёлами, читаль и, утомившись, заснуль только къ утру. Но сонъ возвратился съ третьимъ видоизманениемъ: Ростиславъ Андреевичъ видёлъ, что онъ самъ, сестры его, племянники, въ трауръ, собрадись въ оградъ Вознесенской церкви, на могилъ матери: и тамъ не одна только могила, но двъ могилы другая рядомь съ ней; и священникъ, въ черномъ облачении, служиль панихиду по «Андрень». Проснувшись, Ростиславь Андреевичь не выдержаль, бросиль всв дёла, неоконченное служебное порученіе, послаль за почтовыми лошадьши и на перекладиой поскакаль въ Манглисъ, гдѣ его отецъ проводиль лѣто \*). Проскакавъ день и ночь безъ отдыха нѣсколько сутокъ, онъ остановился у квартиры отца въ Манглисъ во второмъ часу ночи. Его родные были обрадованы и удивлены его неожиданнымь прітадомъ. Первый его вопросъ, при входъ въ домъ, былъ: «Что батюшка?»—Ему сказали: «ничего, слава Богу, спить: была маленькая лихорадка, теперь лучше». Онъ перекрестился.

<sup>\*,</sup> Тогла еще телеграфа между Ленкоранью п Тифлисомъ не было. Надобно сказать, что незадолго предъ тъмъ Рост. Андр. получилъ отъ отца своего письмо вполит успоконтельное насчетъ здоровья.

Отецъ быль очень радъ свиданію съ сыномъ, ободрился, повесельть; состояние его здоровья не внушало никакихъ опасений. Погостивъ нъсколько дней, Ростиславъ Андреевичъ сталъ собираться въ обратный путь, кончать свои дёла; какъ вдругъ лихорадка у Андрея Михайловича возобновилась отъ новой простуды, вслёдствіе того, что при сырой, ненастной погодь, посль дождя, онъ вышель посидёть съ часъ на галерей передъ обедомъ, подышать воздухомъ, что для него сдълалось необходимостію. Пароксизмъ лихорадки продолжался 18 часовъ и сильно изнурилъ его. Докторъ потребоваль немедленнаго перевзда въ Тифлисъ, надвясь на помощь отъ перемены климата. Въ спокойномъ дормезе повезли Андрея Михайловича въ сопровожденіи всей семьи его и доктора. На полъ-пути, въ Пріютъ, остановились, чтобы не слишкомъ утомить больного. Къ вечеру лихорадка повторилась, хотя въ слабъйшей степени, но повлекла за собой совершенный упадокъ силъ. Надежды на спасеніе не оставалось. Рано утромъ его причастили; онь быль вь полной памяти, говориль, благословиль своихъ дътей и внуковъ. Ростиславъ Андреевичъ на колъняхъ возлъ отца читаль последнія главы Евангелія оть Іоанна, особенно имь любимыя, и къ десяти часамъ утра Андрей Михайловичъ, съ яснымъ, спокойнымъ лицомъ, тихо вздохнулъ въ последній разъ. Сынъ закрыль глаза своему отцу.

Всёмъ было понятно, что если бы не пророческіе сны Ростислава Андреевича, онъ бы не усладилъ своимъ прибытіемъ остатокъ жизни своего отца и не присутствоваль бы при его кончинѣ. Узналъ бы онъ о ней, вёроятно, приблизительно такъ же, какъ это ему было показано въ его вёщихъ сновидёніяхъ.

Тъло перевезли въ Тифлисъ и, при погребеніи, гробъ несли на рукахъ сынъ, внуки и правнуки\*) Андрея Михайловича, и положили его рядомъ съ Еленой Павловной, о которой онъ не переставалъ грустить до конца своего.

Андрей Михайловичъ Фадѣевъ скончался 28-го августа 1867 года, семидесяти семи лѣтъ отъ роду, и погребенъ 31-го того же мѣсяца въ оградѣ Спасо-Вознесенской церкви, возлѣ алтаря, у подножія Солалакской горы, на мѣстѣ, давно имъ для себя приготовленномъ. Семейство его получило изъ Боржома телеграмму отъ Ихъ И. В. Великаго Князя и Великой Княгини съ выраженіемъ соболѣзнованія

<sup>\*)</sup> Отъ старшей умершей дочери Елены Андреевны Ганъ.

о великомъ постигшемъ его несчастіи. Ростиславъ Андреевичъ увѣдомилъ фельдмаршала князя Барятинскаго о кончинѣ своего отца и получилъ отъ него незамедлившій отвѣтъ. Этотъ отвѣтъ помѣщается здѣсь, какъ достойное заключеніе «Воспоминаній» о своей жизни одного изъ достойнѣйшихъ людей на свѣтѣ.

«Женева, 14 сентября, 1867 года. Многоуважаемый Ростиславъ Андреевичъ! Горестная въсть о кончинъ многопочтеннаго и душевно мною любимаго Андрея Михайловича скорбно отозвалась въ сердцъ моемъ. Утромъ, часу въ восьмомъ, я лежалъ въ постели, когда получилъ отъ Васъ извъстіе о смерти любимаго Вами отца. Я только что читаль въ Русскомъ Въстникъ записки Ваши о вооруженныхъ силахъ Россіи; я ужъ десять минуть какъ положилъ книгу и мысленно перенесся къ Вамъ, къ любезному семейству Вашему, и естественно сталь думать о батюшкъ Вашемъ-никогда мое воображение такъ живо не представляло какъ въ это утро. Я вспоминаль о долговременномь и полезномь служени его, о мудромъ опытностію умѣ его, я вспоминаль нѣсколько разговоровъ съ нимъ; и въ это самое время мнъ между прочими письмами и газетами подали Ваше письмо, которое машинально, не узнавая даже почерка, распечаталь и прочиталь. Предоставляю Вашему воображенію изобразить мое горестное удивленіе при такомъ живомъ, пріуготовительномъ впечатльній, какимъ было любезное воспоминаніе о покойникъ, когда я узналь что его нъть уже съ нами. Мнъ сдълалось очень грустно, и я спъщу подълиться своими чувствами съ Вами. Благодарю Васъ за все лестное, переданное Вами по памяти расположенія ко мнѣ покойнаго; я всегда умѣль цънить и никогда не забуду добрыхъ его отношеній ко мнъ. Жалью, что Вы оставляете Кавказь. Весьма любопытствую узнать, что Вы далье намърены дълать. Сердечно Вамъ преданный, князь А. Барятинскій».







30° 244609/441

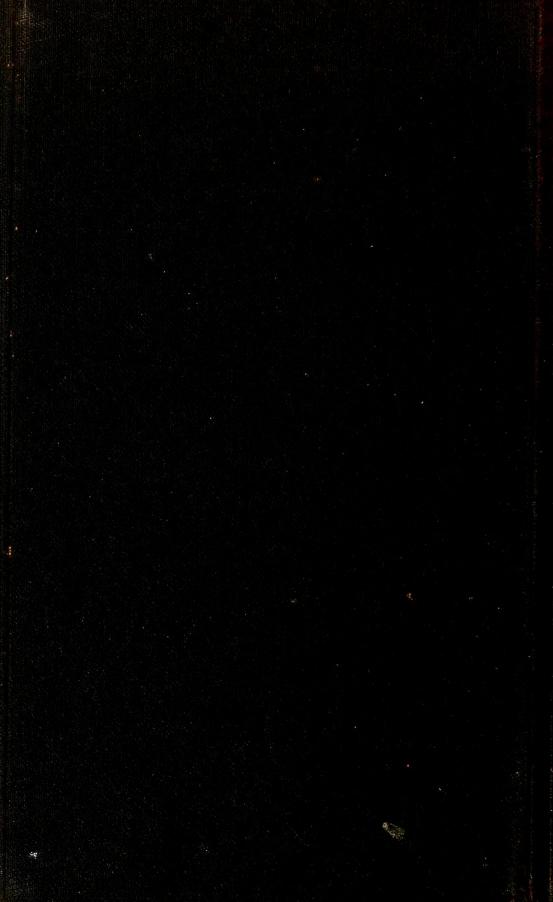